

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

# О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/





THE GIFT OF PROF. ALBXANDER ZIWET

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

|    | - |   |
|----|---|---|
|    |   |   |
|    |   |   |
|    |   |   |
|    |   |   |
|    |   |   |
|    |   |   |
|    |   |   |
| 4. |   |   |
|    |   |   |
|    |   |   |
|    |   | · |
|    |   |   |
|    |   |   |
|    |   |   |

Typin, Hiersandr Willolaevich

relexand i i iway

# исторія Славянскихъ литературъ

А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ вновь переравотанное и дополненнок.

ДВА ТОМА

томъ І.

Proj Aley Zewet

1-9-1923

a role



# СОДЕРЖАНІЕ.

|                                                                                                                                                                                                                                       | Стр.           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ВВЕДЕНІЕ                                                                                                                                                                                                                              | 1-45           |
| 1. Данныя этнографическія и статистическія                                                                                                                                                                                            | 4 17           |
| 2. Славянскія парфчія                                                                                                                                                                                                                 | 17— 20         |
| 3. Историческая судьба славнискаго племени. Во-                                                                                                                                                                                       |                |
| просъ о національномъ единствъ.                                                                                                                                                                                                       | 21- 35         |
| 4. Христіанство и грамота                                                                                                                                                                                                             | 35 45          |
| ТЛАВА ПЕРВАЯ, БОЛГАРЫ                                                                                                                                                                                                                 | 47—137         |
| Историческія замічанія                                                                                                                                                                                                                | 47— 53         |
| 1. Древнія времена. Литература церковно-византійская; литература пов'встей; богомильство; ложныя книги; попъ Іеремія; историческія книги. Второе болгарское царство; патріархъ Евенмій и его школа                                    | 53 96          |
| 2. В вка турецкаго ига и начало возрожденія. Турец-<br>кое иго; паденіе народа и литературы; фанаріоты; при-<br>знаки возрожденія; Пансій, іеромонахъ хилендарскій; Софро-<br>ній Врачанскій; Венелинъ; начатки литературы; церковный | 00 <b>—</b> 90 |
| вопросъ. Новъйшіе писатели; литературный изыкъ<br>3. Народная поэзія Болгаръ. Сборники пъсенъ; болгар-                                                                                                                                | 96—128         |
| crift enoch                                                                                                                                                                                                                           | 128—137        |
| ГЛАВА ВТОРАЯ. ЮГО-СЛАВЯНЕ                                                                                                                                                                                                             | 138—303        |
| Историческія замічанія                                                                                                                                                                                                                | 138—150        |
| Состояніе книжности во времена турецкаго ига                                                                                                                                                                                          | 150 - 164      |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | O.p.               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2.    | Дубровникъ и сербо-хорватское Приморье. Историческое положеніе Дубровника и Далмацін; элементы римско-итальянскій и славянскій; господство венгерское, венеціанское. Сгарая книжность; четыре азбуки: кприллица и ея памятники; глаголическія книги; буквица; латинское письмо. Литература Дубровника, съ XV въка: Марко Маруличъ; Менчетичъ и проч. Цвътущая пора этой литературы; Златаричъ, Гундуличъ, Пальмотичъ. Землетрясеніе 1667 года. Упадокъ съ XVIII въка. Андрей Качичъ-Міошичъ. Славонскіе писатели. Рельковичъ. Катанчичъ. | 164—197            |
| 3.    | пичь. Славонские писатели. Редьковичь. Катанчичь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 197—201            |
| 4.    | Новая сербская литература. Начатки возрожденія съ XVIII въка; славено-сербская школа; Ранчъ. Новое направленіе: Досиней Обрадовичъ. Вукъ Стефановичъ Караджичъ. Дъятельность писателей въ сербскихъ земляхъ Австріи,—въ княжествъ. Черногорія: Владыка Петръ II Петровичъ Нъгошъ. Дъятельность православныхъ Сербовъ                                                                                                                                                                                                                     | 191—201            |
| 5.    | въ Далмаціи. Босна. Научная дѣятельность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 201-238            |
| 6.    | Научная д'ятельность: Рачкій, Ягичъ и пр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 238—261<br>261—282 |
|       | II. Хорутане. Историческія замічанія. Христіанство. Древніе памятники: Фрейзингенскіе отрывки. Діятельность времень реформаціи: Труберь, барошь Унгнадь, Антонь Далматинь, Юрій Далматинь, Адамь Богоричь. Католическая реакція и упадокь вь XVII—XVIII вінахь. Піёнлебень и Вальвазорь. Новое движеніе. Поглинь. Водинкь. Новійшіе писатели: Прешернь, Блейвейсь, Весель-Косескій.—Копитарь и Ми-                                                                                                                                       |                    |
| ГЛАВА | клошичъ.—Штирскіе Словенцы; Резьяне.—Народная поэзія<br>ТРЕТЬЯ. РУССКОЕ ПЛЕМЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|       | Частныя литературы Русскаго языка.<br>Вётви русскаго языка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 304306             |
| I.    | Южноруссы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 306388             |

| Присоединеніе Малороссін къ Московскому царству; нов'яй-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Стр                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| присоединене малороссій къ московскому царству; нов'ян- шія времена. Дв'я русскія народности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 306—316            |
| туры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 316—350<br>350—388 |
| II. Народная поэзія.<br>Историческія изв'єстія о малорусской народной поэзіи. Но-<br>въйшіе собиратели. Изученія б'ьлорусской народности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 388—405            |
| III. Галицкіе Русины. Историческія замічанія. Древняя связь Галицкой Руси съ кіевскою. Отдільная исторія съ XIII віка. Присоединеніе въ Польші въ 1387. Участіе въ народномъ движенін Южной Руси въ XVI—XVII вікахъ. Упадокъ. Присоединеніе къ Австрін. Новійшее возрожденіе: Маркіанъ Шашкевичъ и его кружовъ. 1848-й годъ. Вліяніе украинской литературы. Галицкія партін—"старо-русская" и народная. Современные писатели.—Національное возрожденіе въ Руси Угорской.—Народная поэзія | 405—447            |

|  |  | · . |  |
|--|--|-----|--|
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  | •   |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |

Настоящая внига предположена была вавъ второе изданіе "Обзора исторіи славянскихъ литературъ" (1865), давно уже вышедшаго изъ продажи; но приступивъ въ пересмотру его, я увидёль необходимость значительно его расширить: надо было пополнить пробёлы, зависёвшіе, въ первомъ изданін, между прочимъ просто отъ недостатва внигъ - теперь въ этомъ отношения я былъ болве обезпеченъ; надо было внести изследованія, появившіяся съ того времени, и дать во многихъ случаяхъ болве полныя историческія объясненія и библіографію; навонець, надо было дать місто новійшимь фактамъ самой литературы. Въ результатъ -- внига была написана почти вновь, и объемъ ея увеличился до двухъ томовъ. Назначение настоящей бинги остается то же: не входя въ частныя изследованія, для которыхъ нёть мёста въ подобной рамкъ, дать общій обзоръ для читателей неспеціалистовъ, и вивств руководство, указаніе основныхъ фактовъ и пособій изученія, для желающихъ познавомиться съ предметомъ ближе.

Во 2-мъ томѣ (печатаніе котораго начато), глава о польской литературѣ такимъ же образомъ переработана вновы В. Д. Спасовичемъ.



THE GIFT OF PROF. ALBXANDER ZIWET

|   |  | • |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
| • |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  | · |
|   |  |   |
|   |  |   |

что-нибудь единое, цёльное и культурно-дёлтельное: исторія знаеть Славянь давно раздёленными на нёсколько народностей, съ весьма различнымъ характеромъ образованія и дёлтельности, и еще не выставившими особеннаго, общаго имъ всёмъ культурнаго принципа.

Но, хотя до сихъ поръ Славяне и меньше другихъ народовъ участвовали въ работв надъ высшими задачами общечеловъческой науки, общественности и искусства, они тесно связаны съ европейской семьей: они связаны съ ней происхожденіемъ, основными чертами племени, задатками отъ прошедшаго и идеалами будущаго. Какъ своей матеріальной силой и д'ятельностью славянскіе народы им'яли непосредственное вибшательство въ исторію Европы и внесли свою долю вліянія въ ея политическую судьбу, такъ и въ исторіи ихъ литературы мы найдемъ факты, гдв славянскія силы участвовали въ движеніи европейских идей, или даже факты вполн'в самостоятельной д'ятельности, имъющіе глубовое значеніе въ исторіи цивилизаціи. Для примъра намъ достаточно указать-самый крупный фактъ въ средневъковой славянской культуръ-гусситское движение, поставившее первую ясную и энергическую оппозицію среднев'єковой религіозной традиціи и послужившее твердымъ основаніемъ для последующаго разъясненія понятій религіозныхъ и общественныхъ. Этого одного факта било бы достаточно, чтобы дать славянской литературь важную долю въ исторіи общечеловіческой цивилизаціи. Этотъ приміръ энергической мысли-въ эпоху, когда Европа была подъ гнетущимъ авторитетомъ папства-указываетъ достаточно, что въ славянскомъ племени мы имбемъ дбло съ племенемъ, дбиствительно культурнымъ, слбдовательно, исторически интереснымъ. Правда, такихъ широкихъ проявленій д'ятельной и передовой мысли было не много, но мы увидимъ, что въ славянскомъ племени выказывалась въ связи съ европейской мыслью способность смёлаго вывода, воторая можеть быть хорошимъ предзнаменованіемъ. Славянскій міръ прямо и косвенно внесъ въ обще-• человъческій запась свой богатый вкладъ умственнаго труда, поэтическихъ откровеній, борьбы за свободу мысли,---и это составляеть его неотъемлемое историческое право. Особенное положение славанскаго развитія и литературы внёшнимъ образомъ опредёлено было двумя историческими фактами. Славанское племя поздиве другихъ европейскихъ народовъ выступило на историческое поприще, и едва выходило изъ патріархальнаго быта, вогда галльскій и германскій племена уже завязали связи съ преданіями античной цивилизаціи и христіанствомъ, когда романскія народности образовывались уже подъ ближайшимъ вліяніемъ того и другаго. Далье, прежде чвиъ славянскія племена успъли сплотиться въ връпкія государства, большая доля ихъ, именно восточныя и южныя племена (Русь, Болгары и Сербы) подпали страшнымъ азіатскимъ нашествіямъ; другіе въ то же время в раньше пали въ борьбъ съ Германцами и Мадьярами. Такимъ образомъ, вившняя судьба племени была врайне неблагопріятна: только одно изъ славянскихъ племенъ создало сильное, независимо развивающееся государство; многія погибли, потерявши свою народность, другія до сихъ поръ должны бороться за свое національное существованіе; иныя до сей минуты остаются на патріархальной ступени развитія или въ полномъ эпическомъ періодъ, какъ Черногорцы. При всемъ томъ славянское племя сберегло много здоровыхъ силъ, и даже въ народахъ, не вышедшихъ и нынв изъ непосредственнаго патріархальнаго быта, эти силы высказались въ замечательно свежей и жизненной народной поэзін; у другихъ, особенно Русскихъ и Поляковъ, литература представляеть въ своихъ лучшихъ талантахъ высокую степень поэтическаго и литературнаго значенія. Въ новъйшее время для славянских в народовъ наступиль новый оригинальный періодъ ихъ развитія, когда въ раздёленныхъ дотолё племенахъ, почти совершенно забывшихъ другъ о другъ, обнаружилось стремление къ единству и сосредоточенію, къ самобытному усвоенію общечеловъческаго развитія, стремление въ обособлению цёлой славянской національности.

Итакъ, при болъе обширномъ взглядъ на дъло, при болъе близкомъ знакомствъ съ нимъ, исторія славянскихъ литературъ представить и для историка европейского великій интересь, какъ интеллектуальная жизнь племени, одареннаго своеобразнымъ характеромъ, многоразлично связаннаго съ судьбами современнаго культурнаго человъчества и вступающаго теперь въ дъятельную роль. Въ предълахъ самого Славянства, эта исторія исполнена величайшаго интереса какъ отражение умственной и поэтической деятельности самобытнаго, даровитаго племени, какъ отражение различныхъ эпохъ и ступеней его развитія, какъ освъщеніе его идеаловь и человъческихъ стремленій: истинный другь народа можеть извлечь изъ нея поучение и для настоящей минуты, -- потому что въ исторіи онъ можеть научиться цівнить народную личность и ся дёйствительные интересы.

Въ своемъ изложении мы постараемся по возможности указать, въ вакихъ формахъ совершалась исторически духовная жизнь этого гронаднаго племени, какія начала успъла она выразить въ свои болье счастливыя времена и у болъе счастливыхъ отраслей этого племени, какой смыслъ имбеть его новое возрождение, и наконецъ, въ какомъ отношеніи вся культура славянскаго племени стоить къ европейской KYALTYD $^{*}$  1).

<sup>1)</sup> Цальные сочинения по истории славлиских витературь: — Павель-Іосифъ Шафаривъ, Gesch. der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten. Ofen 1826 (особенно съ библіографической точки зранія).

<sup>—</sup> Talvj (r-ma Poduncom), Historical view of the Slavic language in its various dialects. From the Biblical Repository, conducted by Edw. Robinson, D. D. Andover (m. Ch. Amepurk) 1834; 2-e msg.: Hist. view of the languages and litehature of the Slavic nations, with a sketch of their popular poetry. New-York 1850. (Hamenkii nepesors) Uebersichtliches Handbuch einer Gesch. der slav. Spr. etc., übertr. von B. H. Brühl. Leipz. 1851.

E. v. O. (Olbrecht), Geschichtliche Uebersicht der slaw. Sprache... und der

slaw. Literatur (по Шафарику и Тальви), 1837.
— Мицкевичъ, Vorlesungen über slawische Literatur und Zustände. Hep. съ франц. Зигфрида. 1843—45, 4 т.

<sup>—</sup> В. Григоровичъ, Краткое обозрвніе славянских литературь (Учен. Зап. Казан. Уни. 1841, кн. 1); Опить изложенія литератури Словень въ ея главивёшихь энохахъ. Казань, 1843.

# 1. Данныя этнографическія и статистическія.

Имъя въ виду только очеркъ литератури славянскихъ народовъ, мы не будемъ останавливаться долго на древнъйшей судьбъ племени, и ограничимся краткимъ очеркомъ его древняго разселенія и его нынъшниго состоянія. Въ обширномъ смысль, исторія литературы имъетъ теснъйшую связь со всей нравственной физіономіей народа, его національной стариной, следовательно, съ его миноологіей, археологіей и т. д., вакъ и со всемъ ходомъ его историческихъ судебъ, но останавливансь болье спеціально на литературной двательности славанскихъ племенъ, мы отсылаемъ читателя для подробностей археологическихъ въ частнымъ изследованіямъ.

По происхождению славянское племя принадлежить въ великому арійскому или индо-европейскому семейству, какъ и всѣ тѣ европейсвіе народы, которые были главнъйшими дъятелями античной и современной цивилизаціи 1). Новъйшее языкознаніе раскрыло тъснъйшую

<sup>--</sup> Kirkor, O literaturze pobratymskych narodów Słowianskich. Kraków, 1873 (кромв литер. польской).

<sup>—</sup> Поэвія Славянь. Сборникь лучшихь поэтическихь произведеній слав. наро-довь (въ русскихь переводахь). Изд. Гербеля. Спб. 1873. Богатий историко-литературный матеріаль разсілянь въ журналахь и изданіяхь

славянскихъ ученыхъ обществъ:

<sup>— «</sup>Časopis českého Museum», или «Časopis Musea království českého», съ 1827 г.

<sup>— «</sup>Чтенія Моск. Общества и древностей россійских», съ 1846. — «Извістія II Отділенія Сиб. Академін Наук», съ 1852 (десять літь) и дру-

гія изданія того же отділенія.

<sup>-</sup> Jordan und Schmaler (Смолеръ), «Jahrbücher für slaw. Literatur, Kunst und Wissenschaft», съ 1843.

<sup>— «</sup>Гласник друштва српске словесности», въ Бѣлградѣ, съ 1847. — «Rad Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti», въ Загребѣ, съ 1871 г. — Miklosich u. Fiedler, «Slawische Bibliothek», 2 т. Wien 1851—58. — «Slovník Naučný», подъ ред. Ригера. XI тоновъ. Прага, 1859—74. — V. Jagić, «Archiv für slavische Philologie», съ 1875.

Навонець, сочиненія многихь славистовь, касающілся целаго Славянства или нъскольких группъ его, какъ сочинения Шафарика, Палацкаго, Бодянскаго, Григоровича, Срезневскаго, Гильфердинга, Ягича и друг.

<sup>1)</sup> Изъ общехъ сочененій по славянской древности могуть быть названы сла-

дурщія сочиненія (нівоторыя важны уже только для исторін вопроса):

— Dr. Anton, Erste Linien eines Versuchs über der alten Slaven Ursprung, Sitten, Gebräuche, Meinungen und Kenntnisse. Leipzig, 1783—89, 2 т.

<sup>-</sup> Schlözer, Nordische Geschichte. Halle 1771.

<sup>-</sup> Z. D. Chodakowski, O Słowiańszczyznie przed Chrześcianstwem (1818)

Kraków, 1835. — W. Surowiecki, Słedźenie początku narodów Słowiańskich. Warszawa. 1824 (русскій переводъ въ Чтеніяхъ Моск. Общества Ист. и Древн.).

<sup>—</sup> III афарикъ, Ueber die Abkunft der Slawen nach Surowiecki. Ofen, 1828; Slovanské Starožytnosti. IIp. 1836 (съ подробныть указателенъ литературы славянск. древностей. Русскій переводъ Бодянскаго: «Слав. Древности», въ 5 км. М. 1848).

<sup>-</sup> W. A. Maciejowski, Historya prawodawstw Slowiańskich; 2-e 1134. Warsz. 1858—62 (русск. нер. въ «Чтеніяхъ»).

<sup>-</sup> В. Макушевъ, Сказанія вностранцевь о быть и правахъ Славанъ съ VI по X вът. Спб. 1861.

связь славянских языковь съ основными языками арійскаго корня, и указало первые начатки славянской культуры еще въ древнемъ наследін общаго арійскаго источника. Это могло бы доказать полную равноправность славянского племени въ европейской средъ, если бы она достаточно не доказывалась фактическимъ участіемъ и успѣхами Славянства въ общечеловъческомъ развитіи. Упоминаемъ объ этомъ, потому что Западъ Европы, вследствие исторического удаления отъ него восточнаго и южнаго Славянства въ средніе въка, долго чуждался славянскаго міра, — и об'в стороны вообще мало признавали между собою общаго. Научныя открытія въ древнъйшихъ судьбахъ европейскихъ народовъ и новая дъятельность Славянства въ последніе въка опять сближають ихъ въ однородный союзь и солидарность.... Наука досель не выяснила постепеннаго выдъленія племенъ изъ арійскаго ворня, но изследователи согласны въ томъ, что ближайшей группой, къ которой принадлежало Славянство, была группа германо-литовскославянская: изъ нея потомъ развились отдёльно три названные племенные типа, которые такимъ образомъ стоятъ между собою въ наи-

<sup>-</sup> Гаркави, Сказанія мусульманскихъ писателей о Славянахъ и Руси до конпа X въка. Спб. 1870.

<sup>—</sup> Gr. Krek, Einleitung in die slavische Literaturgeschichte und Darstellung ihrer älteren Perioden. Graz 1874 (съ богатыми указаніями литературы предмета).

Относительно такъ-называемой до-исторической древности служать, во-первыхъ, изслидования сравнительно-филологическия. Мисто славянских языковь въ среди нидо-европейских указано было въ первых трудах новъйшаго языкознанія, въ сочиневіяхъ Боппа, Гримма, Потта, Шлейхера и проч. Въ настоящее время наука стреинтся указать самую последовательность развитія индо-европейских азыковь изь apilicuaro kopha.

<sup>—</sup> A. Schleicher, Compendium der vergleichenden Grammatik der indo-germanischen Sprachen. 2-e mag. Weimar, 1866. — Kuhn und Schleicher, Beiträge zur vergleichenden Sprachforschung, cs

<sup>1858.</sup> 

<sup>-</sup> Max Müller, Vorlesungen über die Wissenschaft der Sprache. Deutsch von C. Böttger. Leipzig, 1863.

<sup>—</sup> Шлейхеръ, Очеркъ до-исторической жизни съверо-восточнаго отдъла индо-герм. языковъ (приложение къ VIII тому Записокъ Акад. Наукъ). Спб. 1865.

<sup>—</sup> Curtius, Zur Chronologie der indo-germ. Sprachforschung (въ Abhand-

lungen Саксовскаго Общества Наукъ, т. V. 1868).
— Fick, Wörterbuch der indogermanischen Grundsprache. Gött. 1868 (съ предисловіемъ Бенфея). Въ последніе годы выходить 3-е, очень распространенное шаданіе; Die ehemalige Spracheinheit der Indogermanen Europas. Gött. 1873.

<sup>—</sup> Geiger, Zur Entwickelungsgeschichte der Menschheit. Stuttg. 1871. — Cuno, Forschungen im Gebiete der alten Völkerkunde. 1-er Th. Die Skythen. Berlin, 1871.

<sup>-</sup> Joh. Schmidt, Die Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen. Weimar, 1872.

Во-вторыхъ, собственно археологическія изследованія о каменномъ, бронзовомъ, жельномъ въкъ, о городинахъ и курганахъ, о названіяхъ племень, земель, городовь, урочинь, объ остатиахъ и слъдахъ до-историческаго быта и мнеологін. См. выданія русских археолог. обществь, археол. събядовь, археологич. коминссін (о раскопнахъ на юга Россін), чешскія «Pámátky Archeologické», труди чешскаго ученаго Воцеля (одинъ изъ нихъ явился въ русскомъ переводе Задерацкаго: «Древичишая бытовая исторія Славянь и Чеховь въ особенности», Кієвь, 1875), гр. А.С. Уварова, Котларевскаго, и т. д.

болье близвомъ родствъ. Навонецъ, самъ славянскій языкъ выдълняся въ особое цълое и въ свою очередь сталъ основнымъ корнемъ многоразличныхъ наръчій, существующихъ теперь, а также и нъскольких

уже вымершихъ.

Вопросъ о мъсть древнъйшихъ славянскихъ поселеній въ Европт до сихъ поръ крайне теменъ. По предполагаемому порядку выдъленія языковъ, Славяне должны были находиться ближе къ азіатской родинт чъмъ Германцы, слъдовательно на востокъ отъ нихъ. Полагаютъ, что первоначальнымъ гнъздомъ ихъ была мъстность между верховьями Дона и Днъпромъ, и за Днъпръ къ восточному берегу Балтійскаго моря и средней Вислъ, на югъ не далъе Припети. Затъмъ, разселеніе ихъ направилось въ съверномъ, южномъ и западномъ направленіяхъ. На съверъ и востокъ отъ нихъ жили финскія племена; на западъ Германцы, на югъ были римскія владънія, на юго-востокъ къ Черному морю скитались орды не-арійскай происхожденія, которыя были вытъснены изъ своихъ жилищъ Скисами и Сарматами, послъдними арійскими пришельцами въ Европъ.

Кавимъ образомъ произошло разселение самого славянскаго племени, послѣ неизвѣстно когда (во всякомъ "случаѣ за нѣсколько вѣ ковъ до Р. Х.) случившагося прихода въ ръропу, остается опять не ясно. Русскіе сохранили только темную пришли въ чешскую земли черезъ три рѣки; Сербы и Хорваты знали только о приходѣ своемт изъ Бѣлой Сербіи и Хорватіи за Карпатами, но какъ жили они прежде, откуда и когда появились они въ этой старой родинѣ, этого быть можетъ, не помнили они и въ то отдаленное время, до которат достигаютъ наши памятники. Съ тѣхъ поръ и донынѣ, какъ мъ сказали, происходили большей частью только незначительныя частных передвиженія, — исключая только племя русское, захватившее внові громадныя земли на востокѣ, и племя Балтійскихъ Славянъ, исчез

нувшее въ борьбъ съ Германцами. Первымъ историческимъ событіемъ, которое ясно освъщаеть для насъ исторію славянскихъ племенъ, было христіанство. Главная эпохі его введенія была для Славянъ въ ІХ-Х-мъ столетіяхъ, --хотя первые начатки его должно предположить гораздо раньше этого времени (у западныхъ и южныхъ Славянъ), а окончательное установ леніе нісколько поздніве. Эти віжа были также и временемъ образованія государствъ, или по крайней мірь, болье теснаго политическагу сплоченія племенныхъ массъ, занимавшихъ и въ тв времена приблизительно тъ самыя мъста, какія занимають они теперь. Въ древнъй шихъ письменныхъ памятникахъ, при большей близости языка къ ем первоначальной формъ, можно однако отличать тв главныя наръчія на воторыя славянскій языкъ распадается въ наше время. Словомъ историческая жизнь застаеть славянскія племена уже развившимися въ отдъльные типы, разнообразіе которыхъ достаточно объясняется различіемъ естественныхъ условій ихъ географическаго распредале нія, — отъ съверныхъ новгородскихъ пустынь до цвътущихъ земелі Балканскаго полуострова и адріатическаго Приморыя, — и разнообразіемъ ихъ историческихъ столкновеній съ племенями крайняго востоки

Европы, и съ другой стороны съ племенемъ германскимъ, съ Римомъ и Византіей.

По своимъ этнографическимъ особенностямъ, языку и по судьбамъ историческимъ масса Славянства распадается на два главные отдъла: Славянъ юго-восточныхъ, и Славянъ западныхъ. Къ первымъ принадлежатъ Русскіе — съ ихъ подраздъленіями (Великоруссы, Малоруссы и Вълоруссы), Болгары, и Сербы — съ ихъ подраздъленіями (собственные Сербы, Хорваты и Словинцы, или Хорутане). Къ западнымъ: Ляхи, или Поляки; племя чешское съ его подраздъленіями (Чехи, Мораване, Словаки); Лужичане (верхніе и нижніе, или горные и дольные) и исченувшее племя Славянъ Полабскихъ и Балтійскихъ. Это отличіе славянскихъ вътвей все больше обозначалось въ теченіи исторической жизни племенъ, которая ставила ихъ въ различныя условія, давала разное направленіе ихъ національнымъ свойствамъ, и тъмъ сильнъе оттънила первоначальныя племенныя дъленія.

Русское племя, централизованное сначала въ Полянахъ, въ южной Кіевской Руси, мало-по-малу, всябдствіе собственной подвижности и принудительныхъ историческихъ обстоятельствъ, расширилось на съверъ и востокъ далеко за тъ граници, въ которыхъ заключались его первоначальныя жилища. Этоть единственный примерь широваго распространенія славянскаго племени объясняется главнымъ образомъ твиъ, что здесь, на востовъ, Славяне Русскіе встрачались съ племенами, воторыя стояли ниже ихъ въ культурномъ отношении или также по матеріальной силь. Распространеніе русскаго племени продолжается н до настоящаго времени. Въ этомъ растяжении племени отчасти сврывается и тоть недостатовъ интензивности, который отдичаеть русскую исторію стараго періода, и мѣшаль ему до самаго XVIII столатія собрать народныя умственныя силы и начать свое внутреннее развитіе въ смыслѣ европейскомъ. Удаленіе политическаго интереса на Востовъ отчуждало отъ европейской пивилизаціи. Когда происходило это движение на Востокъ, совершавшееся въ племени великорусскомъ, центромъ котораго была Москва, на югь и западъ обособились другіе типы русскаго цалаго, Малоруссы или Русины, и Русь западная. На долгое время самая исторія ихъ отделилась оть великорусской, потому что они стали въ зависимость сначала отъ Литви, потомъ Польши; послъ упадка Польши, они перешли въ составъ великорусской имперін или германской Австрін. Границы разселенія Великорусского племени обнимають весь центръ Европейской Россіи, съверный край, Волжскій и Донской востокъ, Сибирь; спорадически большими или меньшими группами Великоруссы разсвяны почти по всвиъ краямъ имперін. Наглядно эти границы (въ Европ. Россіи) указаны на этнографическихъ картахъ Шафарика (1842), Кёппена (1852) и особенно на карть Русскаго Географ. Общества (1875). Наконецъ, отдъльные выселении великорусского племени живуть въ раскольничьихъ колоніяхъ въ пограничныхъ мъстностяхъ Пруссіи и Австріи (филипоны и липованы), въ Румуніи, въ турецкой Добруджів (некрасовцы) и даже Малой Азіи. Небольной остатовъ русскаго населенія — въ Калифорніи и Аляскъ. Малоруссы (подъ разными именами: Украинцы, Южноруссы, Черкасы, Запорожци, въ Галиціи — Русини, Галичане, Русияви, Карпатскіе Ру-

сины, Гуцулы и Бойки въ горной части Галиціи) занимають въ западномъ крат Россіи небольшую часть Гродненской и Минской губерній, всю Волынскую и Каменецъ-Подольскую, въ южномъ крат всю Херсонскую, Кіевскую, Полтавскую, Харьковскую, Черниговскую губернін, части Курской и Воронежской, Екатеринославскую, третью часть Таврической губерніи и землю Кубанскаго Черноморскаго Войска; въ Польшт они занимаютъ половину Люблинской губерніи, наконецъ въ Австріи — большую часть Галиціи и кром'в того, болве или менее многочисленными поселеніями, живуть въ Вентріи (Карпатская, Угорская Русь), Буковин и по южной австрійской граница 1). Бълоруссы, — нъвогда народъ западныхъ русскихъ княжествъ, подчиненный потомъ Литвъ и Польшть, -- по раздълъ Польши вошедшие въ составъ великорусской имперіи, занимають значительную часть такъназываемых западных губерній: Могилевскую, Минскую, большую часть губерній Витебской и Гродненской, часть губерніи Виленской и также Августовской губ. въ Польштв.

Другая вътвь восточнаго Славянства, Бомары занимали въ древнія времена болье общирное пространство, чымъ теперы: въ цвытущую эпоху стараго болгарскаго царства, до прихода Венгровъ, Половцевъ и Печенъговъ въ Паннонію и Трансильванію, славянское племя занимало и эти страны на съверъ отъ Дуная, въ Валахіи, Трансильваніи и нынешней Венгріи до Песта и съ другой стороны до Карпать, у истоковъ Тисси, -- въ земляхъ, гдф теперь господствуютъ Венгры и Румуны. Но Славяне распространены были, еще до временъ болгарсваго царства, и дальше этихъ предвловъ: первыя поселенія ихъ на Валканскомъ полуостровъ, начинающіяся исторически съ III — IV-го въка, шли, кромъ Оракіи и Македоніи, въ Осссалію, Эпиръ, Грецію и даже Пелопоннезъ, гдъ до сихъ поръ уцъльло много мъстныхъ славянскихъ названій. Славяне поглошены были здёсь чужими племенами (Греками, Румунами, Албанцами), но оставили свой слёдъ въ образованіи новогреческой народности 2). Приходъ Венгровъ и упадокъ болгарскаго царства сократили и границы племени, — которое однако и въ настоящее время занимаеть огромное пространство отъ р. Тимова, на сербской границъ, и устыевъ Дуная съ одной стороны, до Солуна и границъ Албаніи съ другой — т.-е. древнюю Мизію, Оракію и Македонію; въ Румеліи болгарскія селенія доходять до самаго Константинополя. Кром'в этихъ старо-болгарскихъ земель, значительное число

2) Объ этихъ греческихъ Славянахъ см. въ особенности сочинения Фаллымерайера: Geschichte der Halbinsel Morea. Stuttg. 1830, 2 т.; Ueber die Entstehung der heut. Griechen, Stuttg. 1835; Fragmente aus d. Oriente. Stuttg. 1845; 2 т.; Гильфердингъ, Собр. сочин. Сиб. 1868, т. І.

<sup>1) «</sup>Основа», 1861, май; 1862, январь. Названныя м'ястности, конечно, не спломнима образома заселени Малоруссами: въ Галиціи и Люблинской губерніи висмій классь и горожане большей частію Поляки, также кака почти всі ном'ящики и отчасти м'ящане въ западнихъ и Кіевской губ.; въ южимхъ губ. живуть Намци-колописты, Болгари, Серби и пр.; въ Харковской мпого поселенцевъ русскихъ; по всему западному краю много Евреевъ, въ Курской и Воронежской губ. Малорусси м'яшаются съ населеніемъ русскить. Вит этой этой граници Малорусси живуть слободами и поселеніями въ Саратовской и Самарской губ. и другихъ містахъ.
2) Объ этихъ греческихъ Славянахъ см. въ особенности сочиненія Фалльме-

Болгаръ живеть въ сосёднихъ земляхъ Дунайскихъ княжествъ и России, куда заставляло ихъ бъжать турецкое угнетение. Незначительная доля болгарскаго населения находится также въ Банатъ и Трансильвании.

На западъ отъ Болгаръ распространилось Сербское племя, доходящее до Адріатическаго моря и составляющее сплошное, непрерывающееся населеніе съверо-западной части Балканскаго полуострова и рга нынашней Австріи. Навогда это племя составляло насколько свободныхъ, независимыхъ владеній (царство сербское, Босна, Герцеговина, королевство хорватское, далматинскія республики и т. д.); но поставленныя сначала между Греками, а потомъ Турками, Венеціей, Венгріей и Германіей, всё эти свободныя сербскія земли должны были сначала ограничить предёлы своего распространенія, а потомъ соверненно потеряли свою самобытность, за исключениемъ небольшой Черногорін, и съ начала нынішняго столітія другой свободной земли этого племени, княжества Сербін. Все остальное сербское населеніе занимаетъ вполнъ или въ значительной степени разныя провинціи Турціи и Австріи. Собственные Сербы занимають, вром'в вняжества и Черногоріи, Босну, Герцеговину, турецкую Кроацію, Далмацію, часть Истріи, Славонію, Военную границу, Сремъ, Бачку и Банатъ, и заходять далеко въ самую Венгрію, куда направилось въ XVII столътін сербское переселеніе съ патріархомъ Арсеніемъ Черноевичемъ, уходившее отъ турецкаго угнетенія: это — Сербы, Босняки, Герцеговинцы, Черногорцы, Далматинцы, Дубровчане, Чичи (въ Истріи), Ускоки, Граничары и т. д. Сербы есть также и за границами этихъ земель: сербскія колоніи въ Херсонской губерніи (потомки переселенцевъ изъ Славоніи и южной Венгріи въ 1751 — 53), въ Турціи между Болгарами и Албанцами въ "Старой Сербіи". Другая сербская вътвь, Хореаты, или Кроаты, занимають въ собственной Хорватіи столицы (округи) Вараждинскую и Крижевецкую и значительную часть Загребской, Саладской и Шомодской; кром' того ихъ поселенія также заходять въ собственную Венгрію, западную, до самаго Пресбурга, отличалсь и всколько по языку отъ собственных в Хорватовъ. Имя Хорватовъ шло, впрочемъ, гораздо дальше гранипъ ихъ собственнаго племени, потому что оно обозначаеть также сербскихъ жителей турецкой Хорватін и жителей съвернаго адріатическаго Приморья и острововъ. Третье сербское племя, Хорутане (Винди, Словинци, Штайерци, Краинцы и пр.) занимають часть Штиріи, Каринтіи, почти весь Крайнъ, земли иллирскаго Приморыя, часть собственной Кроаціи, Истрію. Крайніе следы славянских в поселеній вы этомъ направленіи дошли до южной Италін 1).

Западная половина славянскаго племени распространилась въ непосредственномъ сосъдствъ съ Германцами, и это обстоятельство отразилось самымъ ръшительнымъ образомъ на характеръ его культуры
и историческихъ судьбахъ. Славянское племя заняло въ западной

<sup>1)</sup> Славнискія носеленія въ Неаполитанскомъ королевств'я, въ «Чтеніяхъ Московскаго Общ.» 1868.

Европъ земли, только-что оставленныя германскимъ племенемъ во время народнаго переселенія, и повидимому распространилось сначала даже дальше границы нѣмецкаго племени: славянское населеніе доходило до Фульдскаго монастиря, и, по мивнію ивкоторыхь, даже до Рейна. Встрвча была враждебная; напоръ Славянъ былъ отброшенъ нъмецкою національностью, орудіемъ которой было въ этомъ случав и римское христіанство, вводимое съ мечомъ въ рукахъ ревностными нъмецкими миссіонерами. Эпоха Карла Великаго уже охарактеривовала собой то въчное соперничество и ненависть, которыя раздъляють, съ тъхъ поръ и донынъ, племена славянское и германское; тогда положено было и начало германизаціи, которая до сихъ поръ составляеть постоянный характерь немецкой политики относительно Славанства. Племя Славянь Полабских в Балтейских, самое бливеое въ Намцамъ, уже въ средніе въка стало жертвой международной ненависти: нъкогда сильное и многочисленное, развивавшее общирную торговую и мореходную дъятельность (знаменитый городъ Балтійскихъ Славянъ Волинъ, или Винета), раньше всъхъ другихъ племенъ создавшее извъстную культуру, еще съ языческимъ характеромъ, оно было уже давно или истреблено почти окончательно, или потеряло народность. Мъстныя названія съверной прибалтійской Германіи до самаго Люнебурга до сихъ поръ носять явные следы славянского происхожденія, и кое-гдв въ тахъ мъстахъ существують даже немногіе исчезающіе остатки и стараго народа.

Самое многочисленное изъ западныхъ племенъ — Польское. Его средневъковыя столкновенія съ Германцами не были такъ часты и опасны, оно сохранило свою національную самобытность, своей культурой и католицизмомъ вошло въ рядъ народовъ европейской цивилизаціи. Дальнъйшая судьба его извъстна: оно имъло свою блестящую исторію, нъкогда широко распространило свое политическое господство, обнимавшее земли отъ Чернаго моря до Балтійскаго, но затімъ, поставденное между сильными сосъдями и не выработавшее прочныхъ соціальных отношеній, потеряло политическую цёлость и независимость въ XVIII столетіи, несколькими последовательными разделами. Въ настоящее время, кром'в собственнаго Царства, Поляви составляють вначительную часть населенія въ русских западных губерніяхъ, въ Галиціи, австрійской Силезіи, Буковин'в, зат'ямъ въ Помераніи, Познани и прусской Силезіи. Это — Великоподяне, Малополяне, Поморяне, Мазури, Куяване, Слезави и т. д. Польское племя представляеть мало частныхъ местныхъ отличій; одни только Кашубы, старое польское племя, почти затерявшееся въ Помераніи, значительно отличаются языкомъ отъ коренного польскаго типа. Польское население этихъ мъсть не вездъ является однако сплошнымъ: напримъръ, въ русскихъ вападныхъ губерніяхъ оно составляеть только одинъ слой на былоруссво-литовской основь, въ большей части Галиціи также одинъ слой между Русинами. Въ прусской Польшев, въ область польской народности начинаетъ больше и больше пронивать наменвое населеніе, усиленію котораго помогаеть преднамфренная административная си-CTCMA.

Другое обширное западное племя, Чешское (Чехи, Мораване и Сло-

ваки), также съ первыхъ поръ своей исторіи стало въ близкое соседство и враждебныя отношенія къ Нъмцамъ. Первоначальное славянское христіанство и здёсь, какъ въ Польше, должно было уже рано уступить римскому католицизму; чешская земля вступила въ тесную политическую связь съ наменьой имперіей и въ сильной степени, уже въ средніе въка, подверглась вліяніямъ намецкой культуры. Это вліяніе раздаляли съ ней и Мораване, въ древнемъ царства которыхъ началось-было славянское христіанство временъ Кирилла и Месодія. Мораване и Словаки одинаково имъли своихъ дългелей въ чешской литературь, и до последняго времени связь племенная поддерживалась, несмотря на политическое разъединение. Въ настоящее время, чешское племя остается приблизительно въ техъ же пределахъ, въ вавихъ оно существовало въ древности, обнимая большую часть Богемін и Моравін, съверозападную часть Венгрін и югозападный уголь пруссвой Силезіи. Чехи занимають центрь и большую часть Богеміи, окруженные съ съверо-запада нъмецвимъ населеніемъ и значительно перемъщанные съ Нъмцами въ городахъ; нъвоторое число ихъ находится также въ нижней Австріи и Военной Границъ. Мораване, кромъ собственной Моравіи, гдъ также, какъ Чехи, имъють значительное число и вмецких в соседей, им вють свою долю въ австрійской Силезіи (Мораване, Гораки, Ганнаки, Валахи и т. д.). Словаки распространены главнымъ образомъ въ съверо-западной Венгріи; нъкоторое число ихъ есть также въ Моравіи, Войводинъ, Банатъ и нижней Австріи.

Особую, незначительную вътвь западнаго славянскаго племени составляють Лужичане (Сербы, Сорбы или Венды лужицкіе), обломовъ прежнято общирнаго племени Полабскихъ Сербовъ, язывъ котораго распространялся отъ Салы черезъ Эльбу до Одера, и которое онвмечено было почти совствить: отъ него остались только немногіе представители, разделенные на два наречія (горно-лужицкое и дольно-AVERILEGE).

Этнографическая статистика славянскаго племени 1) до сихъ поръ

<sup>1)</sup> Главичний статистические труди по славянству:

<sup>—</sup> Р. J. Šafařík, Slovanský Narodopis (съ этнографической картой), 1842;
8-е выд. Прага, 1849. Русскій переводъ Бодинскаго. Москва. 1843.
— Czoernig, Die Vertheilung der Völkerstämme in Oesterreich. Wien, 1856

<sup>(</sup>съ этнограф. картой); Ethnographie der österreichischen Monarchie. Wien, 1857.

<sup>—</sup> Ficker, A. Bevölkerung der österr. Monarchie in ihren wichtigsten Momenten statistisch dargestellt. Gotha, 1860 (съ 12-ю картами); 1869.

— Brachelli, Statistik der österr. Monarchie. Wien, 1857; Handbuch der

Geographie und Statistik der Kaiserthums Oesterreich. 1861 — 1867; Statistische Skisze der österr. Monarchie. Leipzig, 1872.
— V. Křížek, Statistika cisařství rakouského. Hpara, 1872.

<sup>-</sup> Schmidt, Statistik des österreichisch-ungarischen Kaiser-Staates. Wien, 1872.

Biedermann, Die Ungarischen Ruthenen. Insbruck, 1862.
 Ubicini, Lettres sur la Turquie. Paris, 1858; — Убични и Куртейль, Соврем.

<sup>—</sup> О отомые Отгоманской имперія (русск. переводъ). Сиб. 1877.

— F. Ungewitter, Die Türkei. Erlangen, 1854.

— Lejean, Ethnographie de la Turquie d'Europe. 1861. (Этнографич. Сбори. Русск. Географ. Общества, вып. VI. Сиб. 1864).

— Тот mel, Beschreibung des Vilajet Bosnien. Wien, 1867.

составляеть для ученыхъ вамень претвновенія и, дійствительно, трудно назначить цифры, которыя бы върно опредълили статистическія отношенія Славанства. Н'явоторыя в'ятви его находятся въ условіяхъ самыхъ неблагопріятныхъ, даже невозможныхъ для статистическаго изследованія, напр. Болгары и турецкіе Сербы; съ другой стороны, когда цифра опредъляется даже ученымъ и оффиціальнымъ обраэомъ, возможно сомнъніе въ ен достовърности. Послъднее относится въ Славянамъ австрійскимъ, цифра которыхъ — по словамъ славянскихъ этнографовъ — намъренно сокращается правительственной статистикой, желающей уменьшить значение славянскихъ народностей относительно господствующаго наменкаго племени. Мы увилимъ дальше примъры подобныхъ статистическихъ недоразумъній. Противоръчіе цифръ, приводимыхъ до сихъ поръ статистикой, напр. для Болгаріи, весьма понятно, потому что нивто до настоящаго времени не имълъ возможности заняться точнымъ ихъ изследованіемъ. До последняго времени не было даже съ точностью извъстно топографическое размъщеніе болгарскаго племени. Австрійское Славянство было высчитано много разъ: съ одной стороны, представилъ свои цифры Шафаривъ, съ другой -- болъе или менъе оффиціальные статистики, Чёрнигь, Брахелли и др., цифры которыхъ, въ особенности перваго, сокращаютъ воличество отдёльных славянских населеній иногда до 20%. Мы вообще находимъ боле крупныя для Славянства цифры и боле выроятными, такъ какъ не подлежить сомнению, что, напр. въ Австріи, правительственная статистика уменьшаеть цифру славянскаго населенія, занося въ число Нѣмцевъ каждаго Славянина, у котораго есть нъсколько значительное нъмецкое образованіе; въ Турціи подобнымъ образомъ уменьшалась цифра Болгаръ въ пользу Грековъ, и т. д. Въ Австріи есть д'виствительно ц'алый неопред'вленный слой населенія, полу-славянскій, полу-нъмецкій (преимущественно въ городахъ), который одинаково можеть входить въ объ категоріи: національные статистики удерживають этоть слой (состоящій изь чиновниковь, торговцевъ и т. п. людей, которые по необходимости знають нъмецкій язывъ) въ числъ Славянъ, правительственные относять въ числу Нъмцевъ, — и кто изъ нихъ правъ, собственно говоря, ръшить трудно, потому что германизація имфеть весьма различную степень прочности. Относительно этого сомнительнаго слоя мы однаво стали бы сворве на сторонъ статистиковъ національныхъ, потому что изъ опыта извъстно, что германизація не всегда бывала такой прочной, какою предполагаеть ее правительство: коренная національность этого сомнительнаго

<sup>-</sup> Roskiewicz, Studien über Bosnien und Herzegovina. Wien, 1868.

<sup>—</sup> Н. Дучичь, архимандрить. Црна Гора. Бангр., 1874. — Pleteršnik, Slovanstvo. Lubljana, 1878 (о Словинцахъ).

<sup>—</sup> Јаншић, Државопис Србіе. Білгр. 1869.

<sup>—</sup> Милићевић, Кнежевина Србија. Бългр. 1876. — Neumann, Das Deutsche Reich. Berlin, 1872 (о Славанахъ въ Пруссіи и

<sup>—</sup> Этнографическія карты Шафарика, Кёппена (Россія), Чёрнига, Лемана, Фиккера, Мирковича—и 2-е кад. «Карты» последняго, Русск. Географ. Общества, 1875, и при ней «Статистическія таблици» А. Буднаовича. Спб. 1875.

слоя брала верхъ, когда обстоятельства возвращали ей свободу и общественное значеніе. Такъ въ 1848 — 49 годахъ, Прага вдругъ оказалась такъ мало нѣмецкой, что этого не предвидѣли и сами Чехи. Такимъ образомъ, статистика имѣетъ полное право предпочитатъ — конечно съ извѣстными ограниченіями — національность коренную прививной.

Цифра Бомарскаго племени до сихъ поръ неопредълена сколько нибудь положительно. Въ 20-хъ годахъ, Шафарикъ считалъ ихъ тольво до 600,000 1); впоследствін, эта явно ошибочная цифра была доведена у Ами-Буэ до 41/2 милліоновъ, — что казалось невіроятнымъ Шафарику. Въ 1842 г. самъ онъ считалъ 3.587,000, изъ которыхъ 31/2 милл. относиль въ турецкія владёнія, 80,000 къ Россіи, 7,000 къ ржной Венгріи (у Чёрнига: въ Банать — 22,780; въ Трансильваніи — 207; у Брахелли: въ Войводинъ-27,000; въ Транс.-205). Люди, спеціально интересующіеся болгарскимъ племенемъ, считають его въ настоящее время несравненно обширнъе, полагая его одни до 6, другіе до 7-ми или даже 71/2 милліоновъ, щифра, выставленная самими Болгарами въ прошеніи ихъ депутатовъ къ султану въ 1856 году 2). Въ религіозномъ отношеніи они распредаляются по Шафарику такимъ образомъ: 3,287,000 православныхъ, 50,000 католиковъ, и 250,000 потурченых Болгаръ-магометанъ (такъ-называемыхъ Помаковъ), сохранившихъ однако свой языкъ.

По новымъ цифрамъ (въ "Статист. Таблицахъ") Болгаръ полагается до 5,120,000, изъ которыхъ въ Турціи —  $4\frac{1}{2}$  милл., въ Румуніи —  $\frac{1}{2}$  милл., въ Россіи — 97,000, и въ Австро-Венгріи — 27,000 3). Въ религіозномъ отношеніи считается православныхъ Болгаръ — 4.638,000, уніатовъ — 30,000, католиковъ — 50,000, протестантовъ — 5,000 4).

Къ несчастію должно прибавить, что событія послёднихъ двухъ лътъ успъли страшно опустошить нъвоторые болгарскіе врая и сократить цифру населенія.

Сербское племя вообще Шафаривъ считалъ въ 7.246,000, изъ которыхъ 4.546,000—въ Австріи, 2.600,000—въ княжествъ Сербіи и турецвихъ областяхъ, 100,000 — въ Россіи; а въ религіозномъ отношеніи: 3.803,000 — католиковъ, 2,880,000 — православныхъ, 13,000 — протестантовъ и 550,000 — потурченыхъ Сербовъ, и незначительное число уніатовъ въ Далмаціи, Кроаціи и Славоніи.

Затвиъ, три частныя распредъленія сербскаго племени, собственные Сербы, Хорваты и Хорутане, представляють следующія цифры:

<sup>1)</sup> Gesch. der slaw. Sprache und Literatur, 1826, стр. 26.
2) Падаузовъ въ «Свв. Пчель» 1860, № 120; Slovnik! Naučný Ригера, статья Виlhaří; Раковскій, Показалецъ и пр. Одесса, 1859, ч. І, стр. 28.

<sup>3)</sup> Мы сводина дробныя числа къ круглому счету.
4) Ср. бодгарскія показанія въ болг. журналіз «Періодическо Списание» 1870, ІІ, стр. 31, приміз. О Болгараха въ Венгрін замізчается здісь, что они переселились туда въ началіз XVIII столітія. О павликіанаха-католикаха тама же, стр. 66. По счету Иречка, Болгара должно быть до 5½, милліонова (Gesch. der Bulgaren, стр. 574—578).

| Число собственныхъ Сербовъ доходить до 5.294,000. Въ областяхъ                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Балканскаго полуострова — 2.600,000, и именно:                                                                                   |
| въ вняжествъ                                                                                                                     |
| "Босить, Герцеговинъ идругихъ турецкихъпровинціяхъ 1.552,000                                                                     |
| "Черногоріи                                                                                                                      |
| Въ Австріи — 2.594,000 (у Чёрнига — круглыми цифрами только                                                                      |
| 1.427,000; у Брахелли, безъ войска — 1.554,000), и именно:                                                                       |
| въ Войводинъ и Банатъ                                                                                                            |
| "Славоніи и Славонской границів                                                                                                  |
| "Кроаціи и Кроатской границъ 629,000                                                                                             |
| "южномъ Крайнъ                                                                                                                   |
| "Истріи и венгерскомъ Приморьв                                                                                                   |
| <i>"</i>                                                                                                                         |
| Въ религіозномъ отношеніи собственные Сербы имѣють:                                                                              |
| православныхъ (въ Австріи, Сербіи и Турціи) 2.880,000 католиковъ (въ Австріи и Турціи, именно въ Боснѣ                           |
| и Герцеговинъв                                                                                                                   |
| магометанъ (въ Боснъ, Герцеговинъ и древней Расъ). 550,000                                                                       |
| Эти последніе удерживають сербскій языкъ.                                                                                        |
| Племн Хорватское, исключительно католики въ Австріи, имфеть                                                                      |
| по Шафарику 801,000, но по Чёрнигу (Словено-кроаты, Сербо-кроаты                                                                 |
| и далматинскіе Кроаты) 1.330,000; по Брахелли, въ томъ же объемъ,                                                                |
| какъ у Чёрнига (безъ войска) 1.554,000.                                                                                          |
| По новымъ свъдъніямъ, Сербо-Хорваты вмъстъ представляють цифру                                                                   |
| въ 5.940,000, въ томъ числъ въ Австріи — до 2.960,000, въ княже-                                                                 |
| ствь — 1.150,000, въ турецкихъ областяхъ — 1.700,000, въ Черной-                                                                 |
| Горъ — 123,000, и до 8,000 въ Россіи. По наръчіямъ и исповъда-                                                                   |
| ніямъ они дѣлятся такъ: Сербовъ, исключительно православныхъ—                                                                    |
| 3.523,000, и до 500,000 Сербовъ потурченыхъ (магометанъ); Хорватовъ, исвлючительно католиковъ — 2.407,000, кромъ 9,500 уніатовъ. |
| Племя Словинцевъ (собственно Словенцевъ), Виндовъ или Хорутанъ                                                                   |
| Шафарикъ считаетъ въ 1.151,000, по Чёрнигу однако 1.172,000, по                                                                  |
| Брахелли (безъ войска) 1.248,000, и въ этомъ случав, какъ и отно-                                                                |
| сительно Хорватовъ, послёднія цифры должны быть вёрнёе повазаній                                                                 |
| Шафарива: разница отчасти должна быть отнесена въ различію вре-                                                                  |
| мени счета (1842, 1851, 1854) и разности въ опредъленіи національ-                                                               |
| ностей, здёсь часто не рёзко одна отъ другой отдёленныхъ. Въ томъ                                                                |
| числе считается:                                                                                                                 |
| въ Штиріи                                                                                                                        |
| "Хорутанін                                                                                                                       |
|                                                                                                                                  |
| "Крайнъ                                                                                                                          |
| "Крайнъ                                                                                                                          |
| " Крайнѣ                                                                                                                         |
| "Крайнѣ                                                                                                                          |
| " Крайнѣ                                                                                                                         |
| "Крайнѣ                                                                                                                          |

Венгрін, кром'в 27,000 Резьянъ, или венеціанскихъ Словинцевъ. Вс'в Словинцы — ватолики, кром 15,000 протестантовъ.

Относительно Чешскаго племени, показанія оффиціальной статистики опять гораздо ниже чисель, приводимыхъ Шафарикомъ. Въ пъломъ, число чешскаго племени, по Шафарику, доходить до 7,167,000 (изъ нихъ 44,000 въ прусской Силезіи, и затамъ 6.223,000 католивовъ, и 944,000 протестантовъ), тогда какъ по Чернигу чешское племя въ цъломъ не превышаетъ 5.854,000, по Брахелли (безъ войска) 6.278,000.

То же различие оказывается, конечно, и относительно подраждёленій племени: мы приведемъ ихъ, потому что эти цифры въ особенности были предметомъ чешской національной ревности, и уменьшеніе ихъ правительственной статистикой казалось Чехамъ прямымъ осворбленіемъ мхъ національности.

Собственныхъ Чеховъ Шафарикъ считаетъ 3.016,000, тогда вавъ Чёрнигь насчитываеть ихъ только 2.635,000, Брахелли — въ одной Богемін не считая нёскольких тысячь, разсівянных по имперін — 2.847,000. Въ 1857 г., оффиціальная статистика опредъляла число жителей Богемін въ 2.925,982 Чеховъ, 1.766,372 Нъмцевъ и 86,339 Евреевъ <sup>1</sup>).

**Даж**ве, число *Мораванъ*, по Шафарику, 1.354,000; по Чёрнигу, Мораванъ въ Моравіи и австрійской Силезіи — 1.278,000; по Брахелли

та же цифра опредъляется въ 1.481,000.

Въ религіозномъ отношеніи, Чехи и Мораване (въ томъ числів 44,000 пруссвихъ) представляють, по Шафариву, 4.270,000 кат., и 144,000 протестантовъ.

По новимъ сведеніямъ, Чехо-мораванъ считается до 4.815,000, изъ которыхъ главная масса въ Австро-Венгріи, до 60,000 въ Пруссіи, и до 7,500 въ Россіи. Почти всё — католики, кроме 150,000 протестантовъ.

Съ уменьшениемъ славянской цифры, правительственные статистики, какъ мы уже сказали, увеличивають цифру нѣмецкаго населенія: тавъ напр. цифра Нѣмцевъ въ Богемін, полагаемая Шафаривомъ въ 1842 г. въ 1.145,000, въ оффиціальныхъ повазаніяхъ 1857 года доходить уже до 1.766,000.

Племя Слованное (или также Словенское), по Шафарику, имъетъ до 2.753,000, изъ которыхъ 1.953,000 католиковъ, остальные 800,000 протестанты; по Чёрнигу и по Брахелли, только до 1.900,000 всего, круглимъ счетомъ.

Новыя цифры для Словаковъ — 2.223,000, всё въ Австро-Венгрін;

изъ нихъ 1.583,000 католиковъ и 640,000 протестантовъ.

Лужинкіе Сербы, по Шафарику, представляють въ ціломъ до 142,000, распредъляясь следующимъ образомъ: горные или верхніе Лужичане — 98,000 (60,000 въ Саксоніи, и 38,000 въ Пруссіи), изъ которыхъ 88,000 протестантовъ и 10,000 католиковъ; дольные или нижніе Лужичане въ Пруссіи — 44,000, исключительно протестанты.

<sup>1)</sup> Slovník Naučný, cr. Čechy.

| N                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Свёдёнія, сообщаемыя Богуславскимъ, представляютъ слёдующія общія цифры:                                                                 |
| въ Верхнихъ-Лужицахъ (Lausitz):                                                                                                          |
| " CARCOHCEHYE                                                                                                                            |
| " савсонсвихъ                                                                                                                            |
| (въ томъ числъ до 10,000 католивовъ)                                                                                                     |
| въ Нижнихъ-Лужицахъ, въ Пруссіи 60,000                                                                                                   |
| Съ прибавленіемъ Сербовъ, живущихъ внѣ собственныхъ Лужицъ,                                                                              |
| среди нъмецкихъ поселеній, цълая цифра доходить до 167,500.                                                                              |
| По новымъ сведеніямъ, Верхне-Лужичанъ считается 96,000, изъ                                                                              |
| которыхъ 52,000 въ Саксоніи, и 44,000 въ Пруссіи; въ религіозномъ                                                                        |
| отношеніи они католики, за исключеніемъ 10,000 протестантовъ. Ниж-                                                                       |
| нихъ-Лужичанъ полагають до 40,000 протестантовъ, въ Пруссіи.                                                                             |
| Число Поляковъ Шафаривъ для 1842 г. опредъляеть следующимъ                                                                               |
| образомъ: общая пифра 9.365,000, изъ которыхъ въ Россіи—4.912,000                                                                        |
| (въ царствъ 3.728,000, и въ западныхъ губерніяхъ 1.184,000); въ                                                                          |
| Австрін, безъ Краковской области, 2.341,000 (въ Галиціи 2.149,000,                                                                       |
| въ Силезін 192,000), въ Краковской области—130,000; въ Пруссін—                                                                          |
| 1.982,000. Изъ всего этого числа 8.923,000 католиковъ и 442,000                                                                          |
| протестантовъ.                                                                                                                           |
| Статистика Кольба (русскій перев. Спб. 1862, 1, стр. 179) считаетъ                                                                       |
| Полявовъ въ царствъ и западныхъ губерніяхъ до 5.250,000. Цифры                                                                           |
| западныхъ губерній въ посл'яднее время представляють новыя спор-                                                                         |
| ныя данныя, на что мы можемъ только указать читателю <sup>1</sup> ).                                                                     |
| Чёрнигь число австрійскихь Поляковь полагаеть въ 2.056,000;                                                                              |
| Брахелли (безъ войска) въ 2.224,000.                                                                                                     |
| По новымъ цифрамъ, Поляковъ считаютъ всего до 9.492,000, изъ                                                                             |
| жоторыхъ 4.633,000— въ Россін; 2.404,000— въ Пруссін; 2.444,000—                                                                         |
| въ Австрін, и до 10,000 въ Турціи. Въ религіозновъ отношеніи, они-                                                                       |
| ватоливи, за исключениеть 500,000 протестантовъ.                                                                                         |
| Къ польскому племени принадлежать Кашубы, числомъ до 111,000                                                                             |
| ватоликовъ, живущихъ въ Пруссіи.                                                                                                         |
| Наконецъ, общирнъйшее славянское племя, Русское, Шафарикъ                                                                                |
| опредъляеть въ 1842 г. въ 51.184,000, которые распредъляются между                                                                       |
| Россіей (48.410,000) и Австріей (2.774,000), и по религіи представ-                                                                      |
| ляють 47.844,000 православныхъ, 2.990,000 уніатовъ и 350,000 като-                                                                       |
| Ликовъ.                                                                                                                                  |
| Число собственных <i>Великоруссов</i> Шафарикъ считалъ въ 35.314,000.<br>Статистива Кольба, полагаетъ число Великоруссовъ въ 34.000,000; |
|                                                                                                                                          |
| число Малоруссовъ, въ 12.000,000 (въ Россіи), и Вълоруссовъ въ 4.000,000.                                                                |
| Иленя <i>Малорусское</i> по Шафарику представляетъ 13.144,000, изъ                                                                       |
| воторыхъ въ Россіи 10.370,000; въ Австріи 2.774,000 —                                                                                    |
| ж имение рк. Гоминіи 9 140 000                                                                                                           |
|                                                                                                                                          |

<sup>1)</sup> См. объ этомъ подазанія Ряттиха, Эркерта, и польскія данныя.

Новъйшіе статистики южно-русскаго племени считають общую его цифру одни въ 14.300,000, а другіе даже до 20 милліоновъ <sup>1</sup>).

По Чернигу, вруглая цифра русскаго племени въ Австріи опредъляется (Русины галицкіе, карпатскіе, Гуцулы и т. д.) въ 2.940,000. Эта цифра распредъляется у него такимъ образомъ:

| на Галицію—собственные Русины (Червоноруссы), гор-                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| ные Русины (Бойки, Гуцулы и пр.) 2.280,00                                 | 00  |
| "Буковину                                                                 |     |
| "Венгрію (Угорскіе Русины, Леммаки, Лишаки) 440,00                        | )0  |
| "Войводину 6,70                                                           | )() |
| "войско 65,90                                                             | )() |
| Наконецъ, великорусскихъ липованъ въ Буковинъ 2,30                        | 90  |
| По Брахелли, эти цифры имѣютъ такой видъ:                                 |     |
| въ Галиціи                                                                | )0  |
| "Буковинъ                                                                 |     |
| "Венгрік                                                                  | )0  |
| "Войводинъ 7,50                                                           | )0  |
| всего (безъ войска)                                                       | )0  |
| Въ религіозномъ отношеніи, малорусское племя представляеть, п             | 10  |
| <b>Шаф</b> арику, 10.154,000 православныхъ и 2.990,000 уніатовъ (2.774,00 | )() |
| въ Австріи и 216,000 въ Польш'в).                                         |     |

въ Австріи и 216,000 въ Польшѣ). Племя *Бълорусское* Шафарикъ считаетъ въ 2.726,000, — почти исключительно православныхъ (350,000 католивовъ, по Платеру и др.).

Новвитія цифры Русскаго племени, всёхъ нарёчій вмёстё, полагаются слёдующія: общая цифра—61.200,000, въ томъ числё въ Россін—57.900,000, въ Австро-Венгріи—3.223,000, въ Румуніи—20,000, въ Турціи—50,000, въ Пруссіи—1,200. Въ религіозномъ отношеніи они дёлятся такъ: православныхъ съ единоверцами—54.520,000, расвольниковъ—3.074,000, уніатовъ—3.108,000, католиковъ—500,000. Но цифру раскольниковъ, всегда очень темную въ нашей статистикѣ, другіе доводять отъ 3 милл. до 8, даже до 11 милліоновъ.

## 2. Славянскія нарэчія.

Какъ выше замъчено, славянскій языкъ принадлежить къ арійскому или индо-европейскому семейству, именно тому, которое отличается наибольшимъ формальнымъ развитіемъ и самымъ богатымъ развитіемъ литературнымъ. Родственность языковъ этого корня обнаруживается въ особенности ясно, когда сравниваются старъйшія формы славянскаго языка (въ древнихъ памятникахъ) съ такими же формами другихъ языковъ, напр. съ древне-готскими въ германской семьъ, съ древне-греческими, и т. д. Въ постепенномъ развътвленіи индо-европейскаго корня, языки выдълялись отдъльными отраслями, которыя въ свою очередь дълились на новыя вътви, такъ что каждая отрасль заключала въ себъ въ зародышъ цълую группу дальнъйшихъ образо-

<sup>1)</sup> Основа, 1861, май; Чубнискій, Труды Экспедиціи и пр. Спб. 1877. VII, 454. пст. слав. литер.

ваній. Такимъ образомъ выдѣлилась и отрасль, заключавшая въ себѣ группу германо-литовско-славянскую. Когда языки этой группы обособились (сначала отдѣлился германскій языкъ, затѣмъ литовскій и славянскій оставались еще нѣсколько времени общей группой, пока также разошлись), то славянскій языкъ въ свою очередь развился въ цѣлую группу своихъ вѣтвей, составившихъ современное разнообразіе языковъ, нарѣчій и поднарѣчій или говоровъ.

Славянскій языкъ распадается прежде всего на двѣ главныя отрасли: юго-восточную и западную. Первая раздѣлилась на три главныя вѣтви: русскую, болгарскую и сербскую. Вторая — на чешскую, польскую, лужицко-сербскую и языки вымершихъ Славянъ полабскихъ и балтійскихъ. Наглядно это можно видѣть на прилагаемой ниже (стран. 19) таблицѣ ¹).

"Это дёленіе — замівчаеть чешскій филологь — не иміветь и не будеть имівть конца", и дійствительно, какт настоящій составь языковь явился результатомъ историческаго процесса, такт и въ будущемъ будуть дійствовать ті же условія естественнаго развитія. Въ каждомъ крупномъ языкі, который мы могли бы представить себі цільнымъ, уже заключаются оттінки, которые и выростають потомъ въ отдільным нарічія, а затімъ могуть стать и цільши особыми языками, когда стануть непонятны для прежнихъ родичей. Такимъ же естественнымъ образомъ распространяется (въ новійшее время) стремленіе нарічій къ литературному развитію. Поэтому, противодійствіе этому стремленію— съ цілью мнимаго сохраненія народнаго единства — есть безплодное насиліе надъ естественной потребностью развитія: свой языкъ, родной съ дітства, можеть быть такъ же дорогь человіву, какъ родина, и свобода мівстныхъ литературь въ своемъ результатів можеть только содійствовать процвітанію литературы основного языка.

Славянскіе языки, какъ то доказываеть сравнительное языкознаніе, сохранили — особенно въ своихъ древнівнихъ памятникахъ, а тавже областныхъ нарвчінхъ — много следовъ самой отдаленной старины, сближающихъ эти языки съ формами стараго санскрита. Въ сравненіи съ другими европейскими, они представляють ту общую черту, что когда въ другихъ европейскихъ языкахъ преобладаютъ такъ называемыя аналитическія формы (гдъ разлагается на части старая цёльная форма), въ славянскихъ преобладають болёе древнія формы синтетическія (напр. вм'ясто склоненія съ помощью предлоговъ — склоненіе посредствомъ падежныхъ окончаній; старыя формы въ спраженіи и т. д.). Однимъ словомъ, языки славянскіе отличаются характеромъ гораздо более консервативнымъ, и потому напр. старые памятники для насъ гораздо доступнве, чвиъ для нвица — старие нъмецкіе. Но разложеніе синтетическихъ формъ проявляется и въ славянскихъ языкахъ, напр. особенно въ ново-болгарскомъ, который утратиль падежное склоненіе, потеряль много глагольныхь формъ н т. д.

Современныя нарачія на первый непривычный взглядъ сильно

<sup>1)</sup> Slovník Naučný, s. v. Slované.

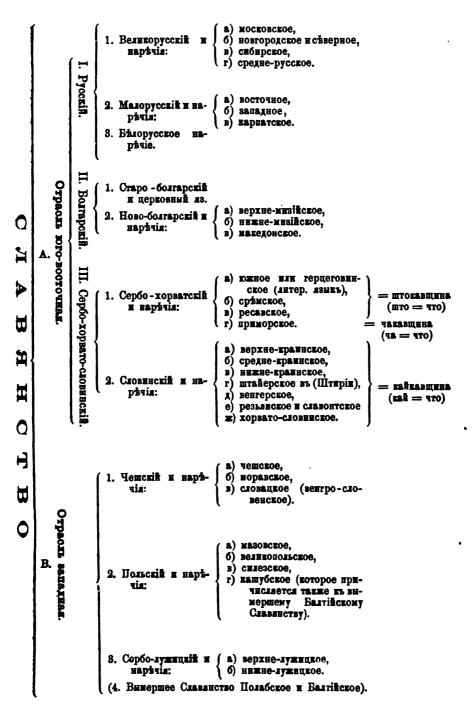

отличаются другь отъ друга,; но связь ихъ легко понимается при возведеніи ихъ въ старъйшимъ формамъ, какія особенно представляеть старо-славянскій церковный азыкъ. Изученіе нарічій становится легко, если изучающій отдаеть себі отчеть вы томы, какое направленіе приняло изм'яненіе звуковъ въ отд'яльныхъ нар'ячіяхъ сравнительно съ старо-славянскимъ. Едва ли не главивищую трудность при изученіи представляеть словарь нынашнихъ язывовъ. Къ старому запасу словъ, общему этимъ языкамъ донынъ, прибавлялись въ каждомъ новыя образованія: при полной раздільности ихъ исторіи, эти новыя образованія совершались различно, между прочимъ подъ вліяніемъдругихъ культурныхъ или сосъднихъ языковъ. Въ польскій и чешскій вошло много словъ нёмецкихъ, или построены новыя на вемецкій ладъ; въ сербскій и особенно болгарскій вошло много словъ турецкихъ, греческихъ, албанскихъ; у далматинскихъ Сербовъ — отчасти итальянскія. При новомъ возрожденіи славянскихъ литературъ въкнижный языкъ вошло въ особенности много словъ новаго образованія, выражавшихъ новыя понятія и переведенныхъ вновь съ нѣмецкаго. латинскаго и т. п.

Научное изследованіе славянских в наречій, въ ихъ связи между собой и съ ихъ исторіей, начинается только съ нынашняго столатія. и всего болье когда основалась наука сравнительнаго языкознанія. Первый отврыль путь изследованія знаменитый аббать Добровскій; его ближайшими преемнивами были Востоковъ и Копитаръ, и Востоковъ въ особенности бросилъ яркій свёть на исторію развитія славянскихъ языковъ, въ то самое время, когда Як. Гриммъ начиналъ свои работы по германскому языку. Труды нёмецкихъ сравнительныхъ филологовъ Боппа и Потта, Куна и въ новъйшее время-Іог. Шмидта, Фика и др. также касались славанскаго языка въ его принадлежности въ индоевропейскому корию. Далбе, въ новомъ поколбніи славянскихъ филологовъ замъчательнъйшія общія изследованія принадлежать Фр. Миклошичу и А. Шлейхеру. Наконецъ частныя изследованія отдёльныхъ языковъ и нарвчій, по русскому языку-Буслаева, К. Аксакова, Потебни. Житецкаго; по старо-болгарскому — Востокова, Миклошича, Срезневскаго, Билярскаго, Гейтлера; по сербскому — Ю. Даничича и Ягича; по чешскому-Шафарика, Гатталы; по польскому-Малэцкаго; словинскому — Янежича; лужицкому — Пфуля и проч. 1).

<sup>1)</sup> Теперь принятое діленіе славлиских нарічій на дві групин — сіверо-восточно-южную и западную—основивается на ніссольких характеристических отличіях во звуках и словообразованія. Это діленіе выставлено било во первый разъ-Добровских точно. Шафарих принял то же діленіе, но противъ него били Гримъ и Потть. Всего сельніе принянки, выставленные Добровских, оспариваль Надеждинь (Wiener Jahrb. der Liter. 1841, т. 95, стр. 184 и слід.); отдільния указанія его били справедливы, но сущность діленія Добровскиго не била имь опровергнута. Кгек, Einleitung, стр. 56—57; Данична, Диоба словенских језика. Білградь, 1874. Общія кинги о славлиских явиках во совонушности:

<sup>—</sup> Fr. Miklosich, Vergleichende Grammatik der slawischen Sprachen. I. Lautlehre, Wien, 1852; III. Formenlehre, W. 1856; IV. Syntax, W. 1868—74; H. Stammbildungslehre, W. 1875.

<sup>-</sup> Fr. L. Čelakovski, Cteni o srovnavací mluvnicí slovanské. Ilpara, 1863.

3. Историческая судьва славянскаго племени. Вопросъ о національномъ единствъ.

Итакъ, уже въ очень древнюю эпоху Славянство было разбито на столько отдъльныхъ народностей, разсъяно было на такомъ огромномъ пространствъ, перепутано и поставлено въ политическія связи съ такими разнообразными чужими племенами, что уже для того времени трудно говорить о славянскомъ единствъ—хотя національныя свойства и языкъ къ началу историческихъ эпохъ еще сохраняли большое первобытное схолство.

Въ новъйшее время, возрождение славянскихъ народностей и литературъ направило умы въ тѣ далевие въва, вогда Славянство предполагалось цѣльнымъ и единымъ, и національный идеализмъ стремился возстановить это единство. Славянские патріоты всѣхъ народностей съ любовью изучали старину и народный бытъ у себя и у другихъ племенъ, и отысвивали желанное единство. Потребности общественно-политическаго положенія указывали имъ опору ихъ стремленій въ единеніи громаднаго племени, и ожиданіе шло впередъ фактовъ.

Поэтому, при началѣ изложенія литературы необходимо выяснить исходный пунктъ современнаго литературнаго движенія, фактическое положеніе вопроса о племенномъ единствѣ въ долгомъ теченіи славникой исторіи 1).

Племенное чувство — естественный физіологическій инстинкть и въ жизни отдільной народности бываеть могущественной силой какъ народный патріотизмъ. Оно можеть быть важнымъ факторомъ и въ отношеніяхъ народовъ одного племени, уже разділившихся; но здісь оно имбеть свои преділы и условія, и одно племенное чувство нивакъ не составляеть племенной "идеи", готовой программы культурныхъ понятій, какъ часто хотять думать. Исторія не проходить даромъ для народовъ, и раздільная судьба ихъ кладеть отпечатокъ, который нельзя вычеркнуть. Такимъ образомъ, річь о славянскомъ единствів въ настоящее время можеть идти лишь подъ условіемъ — брать въ разсчеть исторію отдільныхъ народностей.

Непосредственное единство Славянства, какъ мы сказали, стало падать уже съ первымъ разселеніемъ племени. Въ исторію Славянство

<sup>1)</sup> Со времени 1-го изданія настоящей книги явился трудь г. Первольфа, посвященный именю этому предмету: «Славянская взаимность съ древнёйших» времень до XVIII вёка». Слб. 1874. Авторь слёдить взаимных отношенія славянских племень, и приходиль къ заимоченію, что «Славяне, котя и лишинсь національнаго единства, но не лишинсь, вмёстё съ тёмь, сознанія племеннаго родства и нивогда не нереставали считаться члевами одного рода. Это сознаніе видно не только въ ихъ духовной, литературной жизни, но заявляло свою силу и въ политических ихъ сношеніяхъ»: при всёхъ случавшихся раздорахъ, они въ вонцё концовь приходили къ убъяденію, что имъ слёдуеть жить «въ согласіи и въ вонцё концовь приходили сърбитской, какъ людамъ одного языка и народа славянскаго». Авторь очень прилежне собираль факти, которые должны были доказивать его положеніе, но сопоставленіе въть, —вакъ зам'ятиль уже однять изъ лучших знатоковъ славянскаго прошедшаго,—доказиваеть далеко не то, что имъ принисивается. (См. Jagić, Archiv für slav. Philologie, I, 530).

вступаетъ уже раздъленнымъ, съ намѣченными оттънками, которымъ предстояло дальше становиться тъмъ болъе ръзвими, чъмъ различнъе были условія, которыя имъ предстояло переживать. Дъйствительно, исторія вела славянскіе народы по раздълившимся дорогамъ, и усилила ихъ индивидуальныя отличія. Они съ самаго начала примвнули въ разнымъ типамъ европейской культуры и религіи, одни къ византійскому Востоку, другіе къ романо-германскому Западу. Юго-восточныя племена (за исключеніемъ Хорватовъ и Хорутанъ) приняли восточное православіе; западныя—католицизмъ. Съ этимъ соединялось и различное сосъдство, вліянія котораго оставили сильные слъды, совершили даже цълые перевороты и во внъшней исторіи, и во внутреннемъ характеръ племенъ. На западъ этимъ сосъдствомъ была Германія, Венгрія, Италія; на югъ—Византія, потомъ Турція; на востокъ—кромъ Византіи, финскія племена и татарскія царства.

Христіанство произвело первый общирный перевороть во внёшней и внутренней жизни славянскаго міра. Оно завершило періодъ язычесвой древности. По географическому расположению племенъ, христіанство вводимо было у нихъ изъ двухъ разныхъ источнивовъ, Византіи и Рима, и произвело новое раздъление племени, разбивъ его на два религіозно-враждебные лагеря. Религіозное различіе въ средніе въка вообще несравненно сильнъе дълило народы, чъмъ впослъдствии, и витесть съ политическими обстоятельствами произвело два различныя направленія въ общественномъ развитіи Славянства. Византія, витеть съ своимъ каноническимъ правомъ, передавала восточному Славянству и обычаи своего политическаго права, которые несомивнио вліяли на упадовъ стариннаго демовратическаго устройства славянскихъ общинъ. Византійскія понятія объ авторитеть политической власти прививались такъ сильно на славянской почвѣ, что ихъ невозможно обойти, говоря о восточно-славянской старинѣ. Болгарія и Сербія, послѣ этого вліянія, представляли въ миніятюрѣ копію византійскаго управленія и византійскаго двора. Московскій царь являлся съ византійскими, полу-теократическими чертами. На западъ, римское католичество и отношенія въ Намцамъ привели въ развитію феодализма, который нашель ревностныхь приверженцевь въ домашней славянской аристовратіи, мало-по-малу отдёлилъ ее отъ народа и въ другую сторону изм'вниль древнія народныя отношенія и обычаи. Изъ Византіи шло вліяніе византійской церковной письменности; съ католицизмомъ распространялось латино-германское образованіе.

Старое разъединеніе не об'ящало славнискимъ племенамъ поб'яды надъ препятствіями, окружавшими ихъ національную жизнь, и уже рано оказало свои вредныя посл'ядствія на вн'яшней судьб'я народностей. Славяне Полабскіе, не поддержанные соплеменниками, совершенно исчезли, или превратились въ Н'ямцевъ. Къ концу среднихъ в'явовъ Славянство было вновь разд'ялено опасностями, грозившими съ разныхъ сторонъ отд'яльнымъ племенамъ, которымъ приходилось бороться за самое существованіе: Русскіе должны были бороться сначала съ Татарами, потомъ съ Литвой и Польшей; Болгары и Сербы—съ Византіей и Турками, въ XIV—XV стол'ятіи они были покорены и ц'ялыя стол'ятія прожиты были ими подъ тяжкимъ игомъ; у Чеховъ національно-

сти грозили Намцы, въ борьбъ съ которыми чешскій народъ понесъ въ началѣ XVII въка страшное пораженіе, грозившее самому существованію народности. У Славянъ, покоренныхъ Турками, отнята была всякая возможность національнаго движенія; всѣ другіе заняты были каждый своимъ дѣломъ, своимъ вопросомъ о существованіи, своими интересами внутренняго развитія. Національное единство разрывалось болѣе и болѣе, и Славянство уже окончательно пошло въ разныя стороны.

Въ умственной и литературной двятельности это разделение было столько же сильно, какъ въ политическомъ отношении; литературная жизнь развилась только тамъ, гдф національная жизнь была скольконибудь обезпечена. Литература юго-восточнаго Славянства образовалась подъ византійскимъ вліяніемъ и, кончившись въ южно-славянскихъ государствахъ съ ихъ паденіемъ въ XIV — XV столітіяхъ, продолжалась только на Руси. Другая литература, подъ латинско-европейскими вліяніями, развилась въ особенности въ Чехіи и Польшъ; особое литературное теченіе шло въ свободномъ Дубровникъ. Славянскіе ученые старались указать известную параллельность между этими различными литературами, -- но на дълъ движение шло въ совершенно различномъ смыслъ: такъ, когда на Руси все еще повторялись византійскія и южно-славянскія традиціи, въ Польше господствовала католическошляхетская литература съ ново-европейской окраской; Чехія упорно боролась за религіозную и общественную реформу, а Лубровнивъ полналъ вліяніямъ Италіи. Известная связь и параллельность существовала только между ближайшими вътвями Славянства, имъвшими общія условія: такъ была связь между Русскими и южнымъ Славянствомъ, соединенными одной церковью и церковной литературой; между Чехами и Поляками; между разными вътвями сербскаго племени. Впосатьдствіи, когда средніе въка окончились, положеніе опять измъняется: чешская литература прерывается, послъ политическаго паденія націи въ началь XVII стольтія; литература далматинская наполняется подражаніемъ латинско-итальянскимъ образцамъ, отъ которыхъ наконецъ любопытнымъ образомъ переходить къ народно-поэтическому содержанію. Русская литература, въ XVIII стольтіи въ первый разъ оставляеть, вследствіе реформы, старо-византійскія преданія и исключительную національность и знакомится съ европейской образованностью.... Еще разъ славянскіе народы оказались въ различныхъ положеніяхъ: часто они не подозрѣвали взаимно своего существованія; связи ихъ имъли характеръ случайный или ограничивались ближайшимъ соседствомъ, и во всякомъ случав лишены единства какой-либо общей національной идеи.

Въ чемъ же состоитъ то національное единство Славянства, на которомъ настаивала литература новъйшаго славянскаго возрожденія? Славянскіе патріотическіе теоретики соглашались, что внёшняя судьба народностей была различна (какъ будто это различіе ограничивалось одной внёшностью), но утверждали постоянно, что единство имъло и имъетъ однако достаточно основаній въ общности языка, народныхъ преданій, обычаевъ и общественныхъ понятій, и что, раз-

вившись въ настоящее время, оно будетъ торжествомъ славянскаго илемени. Эти идеалы до такой степени проникаютъ новъйшія литературы славянскаго "возрожденія", и славянскіе патріоты такъ настоятельно указывали въ наступающемъ единствъ весь смыслъ славянской исторіи, что мы не можемъ обойти этого вопроса, при самомъ началъ нашего изложенія.

Родственность языка, преданій и другихъ національныхъ признаковъ у славянскихъ народовъ не подлежитъ спору; но вопросъ въ томъ, насколько это сходство можетъ имътъ дъйствительнаго, т.-е. практическаго значенія. Языки французскій и итальянскій имъютъ чрезвичайно много общаго, не меньше, чъмъ иныя славянскія наръчія между собою; но это сходство не стало основаніемъ для національнаго единства Италіи и Франціи. Филологическое родство языковъ говоритъ о прежнемъ единствъ, но не составляетъ достаточнаго средства объединенія въ такую эпоху, когда, въ практическомъ употребленіи, эти языки уже непонятны одинъ другому, когда народы разошлись и въ прошлой исторіи и въ современномъ политическомъ бытъ.

Степень общности національной такова, что она усвоивается теперь только путемъ изученія, исторической реставраціей. Въ непосредственныхъ встрѣчахъ, она оставляетъ смутное впечатлѣніе: два Славянина рѣдко могутъ хорошо понимать другъ друга, не только по языку, но и по складу жизни. При разнообразіи славянскихъ народныхъ типовъ пониманіе становится тѣмъ труднѣе. Итакъ, для отдѣльныхъ лицъ и для цѣлыхъ народностей, единство возстановляется только взаимнымъ изученіемъ; инстинктъ самъ собой не приходитъ къ сознанію.

Въ первыя, исторически извъстныя, времена, славянские языки дъйствительно были несравненно ближе одинъ въ другому, чъмъ теперь. Это легво видеть на техъ памятнивахъ, вакіе остались отъ ихъ древняго періода: болгарскій языкъ "Остромирова Евангелія" вовсе не тавъ далевъ отъ чешскаго "Суда Любуши", хорутанскихъ "Фрейзингенскихъ отрывковъ" и т. д., какъ далеки теперь эти нарвчія. Но и тогда однаво славянскій языкъ быль уже подёлень на нарічія, ихъ разница уже замътна въ древнихъ памятникахъ и съ теченіемъ времени, съ историческимъ разъединениемъ племенъ, постепенно усиливалась. Первобитное богатство формъ исчезаеть, и въ каждомъ нарвчін замъняется новыми формами различнаго образованія, которыя чъмъ дальше, тёмъ больше расходились отъ первоначальнаго центра. Въ вонцъ этихъ измъненій, славянскія наръчія представляють большое разнообразіе вокализма, флексій, синтавсиса, удареній. Въ своихъ последнихъ результатахъ, это разнообразіе отдельныхъ наречій часто не даеть уже для непривычнаго глаза никакихъ признаковъ первоначальнаго единства, — воторое возстановляется только историческимъ изученісмъ. Столько же измінился и словарь: изъ прежняго общаго запаса словъ одни нарвчія сберегали одно, другія другое, каждое находило новый источникъ словъ у тъхъ сосъдей, которыми надъляда ихъ исторія; вогда русскій язывъ принималь слова восточныя, болгарскій и сербскій принимали турецкія, чешскій—намецкія, хорватскій—венгерскія и т. д. Въ новійшее время, возрожденіе славянских литературъ

привело новый источникъ лексическаго разнообразія: образованіе новаго литературнаго языка произвело множество новыхъ словъ для новыхъ понятій, не существовавшихъ въ языкъ патріархальныхъ временъ, и эти слова опять въ каждомъ нарічіи сочинялись по-своему.... Степень разъединенія славянскихъ нарічій въ настоящее время характеризуется тімъ, что когда представители разныхъ племенъ, большей частью люди, изучавшіе родственныя народности, собрались на славянскомъ съїзді въ Прагі, руководимие идеей единства, они увиділи, что не могутъ понимать другь друга. Скавана была шутка, что обще-славянскій языкъ есть німецкій.

Кавъ единство языка становится вполнъ ощутительно для славянскаго наблюдателя только послъ научнаго изученія, такъ то же надобно сказать и о народной поэзіи, совмъщающей въ себъ народную мноологію, преданія и обичаи.

О народной поэзіи стараго Славянства мы судимъ большею частію только по уцілівнимъ отрывкамъ, и, за недостаткомъ подлинныхъ памятниковъ, заміняємъ факты предположеніями. Ніть сомнінія, что народная поэзія древнійшаго времени представляла у разныхъ племенъ то же тісное родство, которое существовало въ языкі. Въ это первое время были еще живы воспоминанія о первобытныхъ мисахъ цілаго племени, и содержаніе народной поэзіи необходимо должно было встрічаться на однихъ тэмахъ.... но какъ именно это было, мы знаемъ въ сущности очень мало.

Общія формы славянской поэзін были эпосъ и лирическая п'всня; драма является только въ позднъйшее время и въ искусственной форть, заимствованная съ запада. Миоологическія представленія, служившія основаніемъ славянскаго эпоса, состояли въ пантенстическомъ обожанім природы, какъ у всёхъ европейскихъ племенъ; но славянская мисологія, сколько изв'єстно, была развита несравненно меньше, чемъ напр. германская. Личности языческихъ божествъ, въ народныхъ преданіяхъ и пъсняхъ, далеко не имъютъ опредъленной физіономін, — у нихъ нътъ поэтической исторіи, какая наполняеть мисологію другихъ народовъ діяніями боговъ: повидимому, языческая славянская культура шла довольно медленно, чтобы дать своему мисологическому міру полную организацію. Преданіе сохранило только немногія указанія на божества старой минологін; ихъ мало знаеть н славянская исторія: Перунъ, Святовидъ, Дажьбогъ и т. п. остаются иля насъ темны; языческая космогонія перем'ящана съ позднійшими представленіями христіанскими и апокрифическими преданіями чужого происхожденія. Такова напр. дуалистическая богомильская исторія о твореніи міра двумя началами, добрымъ и злымъ; таково свазаніе объ упавшей съ неба "Голубиной Книгв". Множество другихъ повърій и преданій, жившихъ въ народъ, напр. о чудодъйственной сыль разных вещей, о необывновенных существах и т. п., были очевидно новаго и иноземнаго происхожденія и не относятся въ первобытной минологіи.

Славянская народная позвія не имфетъ ни одного древняго памятника, въ парадлель въ Эддф, Нибелунгамъ и подобнымъ произведеніямъ средневъвового германскаго эпоса: наше "Слово о Полку Иго-

ревви и "Краледворская рукопись" очень поздни по своему содержанію и въ разныхъ отношевіяхъ до сихъ поръ остаются проблематичны. И тотъ источникъ нашего знакомства съ древней минологіей, который заключается въ народномъ эпосв, только въ настоящее время изследуется должнымъ образомъ. Пёсни, собранныя Рыбниковымъ и Гильфердингомъ, открыли много новаго даже въ русской народной поэзіи, изученной более другихъ; болгарскія пёсни записывались только въ послёднее время.... Но и при новыхъ открытіяхъ славянская минологія и космогонія все еще остаются темны и отрывочны.

Славянскій эпосъ есть по преимуществу уже эпосъ героическій и историческій, въ которомъ миоологическій черты являются только случайными подробностями. Этотъ героическій эпосъ слагался въ различное время, между прочимъ и очень новое, сохранился далеко не у всёхъ Славянъ и также почти вездё лишенъ письменныхъ памятниковъ.... Народная эпопея вообще сберегалась тамъ, гдё народъ оставался болёе въренъ патріархальной старинъ и былъ меньше тронутъ цивилизаціей, которая выводитъ народную жизнь изъ консервативной исключительности. Поэтому, народный славянскій эпосъ вообще сохранился у восточныхъ племенъ, у Русскихъ, Болгаръ и Сербовъ.

Каждый, изъ этихъ народовъ въ своемъ эпосъ разработалъ только свою народную исторію. Русскій героическій эпосъ остановился главнымъ образомъ на временахъ князя Владиміра, и богатыри этого пикла проходять черезь всё періоды народной жизни, пріуроченные и въ поздивишимъ богатырямъ-разбойнивамъ. Ръже останавливается эпось на другихъ историческихъ эпохахъ, — татарскаго нашествія и московскаго царства, новая исторія остается ему почти чуждой. Новое, еще болье централизаціонное государство, чымь московская Русь, совершенно остановило развитие народнаго эпоса. Онъ выражался только немногими историческими пъснями. Другая отрасль русскаго племени, Малоруссы, нашли въ эпоху своей борьбы съ Татарами и Подяками новый періодъ самобытной народной д'антельности, и старое эпическое преданіе о Владиміровомъ циклів было забыто почти безследно: оно было заслонено новымъ героическимъ эпосомъ, вызваннымъ народной войной малороссійсваго козачества въ XVI и XVII-мъ стольтіяхъ. Знаменитыя малорусскія "думы" создали себь и новую форму эпоса. Такимъ образомъ между этой поэзіей Малоруссовъ и Веливоруссовъ, даже въ предълахъ одного племени, нътъ уже настоящаго единства: ихъ идеалы разрознились, какъ разрознился характеръ народностей.

Болгарская народная поэзія до сихъ поръ мало извъстна; но изътого, что было записано новъйшими собирателями, легко видъть, что она также имъла свое живое время. Современная пъсня сохранила отчасти воспоминаніе даже о старыхъ болгарскихъ царяхъ и иногда имъетъ однихъ героевъ съ сербскимъ эпосомъ, героевъ народной борьбы съ Турками. Но всего сильнъе героическій эпосъ развилси въ сербскомъ племени, которое въ своихъ пъсняхъ представляетъ всю національную исторію, особенно со временъ Косовской битвы и до настоящаго времени. Сербскій народъ выказалъ больше энергіи противъ турецкаго угнетенія, и борьба съ Турками оставалась національнымъ сю-

жетомъ поэзіи, не терявшимъ живъйшаго интереса. Сербскій эпосъ—единственный у Славянъ сберегъ до послъдняго времени свою творческую силу. Условіями его жизни были именно—присутствіе народной исторической дъятельности, которая создала для него исключительную, ему только принадлежащую, область поэтическихъ идеаловъ и національныхъ стремленій. Древнія основы обще-славянскаго (предполагаемаго) эпоса отступили на задній планъ передъ новымъ частнонароднымъ содержаніемъ, и единство разрушалось снова.

Прибавимъ наконецъ, что и въ области этого народнаго эпоса, гдѣ еще недавно такъ легко видъли отголоски до-историческихъ мивовъ, болѣе внимательный анализъ открываетъ слѣды книжныхъ средневъковыхъ сказаній 1).

Съ другой стороны, западные Славине, Полики и Чехи окончательно забыли старый народный эпосъ, о которомъ мы можемъ судить нын' лишь по отрывкамъ преданій и по летописнымъ свидетельствамъ. Поляви и Чехи рано были оторваны шумной исторической дъйствительностью отъ воспоминаній стараго языческато быта и его миеологіи. Въ XV-мъ столетіи чешская старина окончательно заслонена была бурными событіями гусситскаго движенія, и забывалась передъ новыми идеями, охватившими народную жизнь этой замъчательнъйшей героической эпохи Чеховъ; народная дъятельность была самая напряженная, но въ ней не было уже никакихъ патріархальныхъ свойствъ, и на сцену являются требованія личности—противныя всёмъ свойствамъ народнаго эпоса. Въ настоящее время чешскій народъ совствъ не знаетъ преданій героическаго эпоса: они забылись совершенно. Подобное явленіе произошло и въ Польшъ: народъ, угнетенный и лишенный самобытной дъятельности, теряль смыслъ даже и въ прежнихъ преданіяхъ; высшее сословіе вовсе ихъ забыло подъ вліяніемъ латинской образованности, которая, нимало не была благопріятна для сохраненія наивной поэтической старины. Если, какъ можно видёть изь летописцевь, событія и вызывали эпическую деятельность, она ограничилась отлёльными поэтическими попытвами, не имёющими характера народной эпопеи.

Почти единственной поэтической формой осталась у этихъ народовъ лирика, легче примъняющаяся къ измънчивой исторіи. Пъсни бытовыя и обрядныя существують въ огромной массъ у всъхъ славянскихъ народовъ, и сберегли большую живучесть и тамъ, гдъ всего меньше уцълълъ первобитний составъ народной поэзіи. Различіе національныхъ характеровъ и исторіи оказывается и здъсь. Племена, меньше удалившіяся отъ патріархальной старины, върнъе сохранили и древнюю лирику, съ ея миоической подкладкой и бытовой обстановкой; племена болье затронутыя историческимъ движеніемъ, даютъ своей пъснъ оттънокъ новыхъ нравовъ. Такъ новая лирика у Чеховъ отличается особенностями, которыхъ конечно не было въ древней: любовная пъсня дълается фривольной. У Русскихъ, народная пъсня

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ср. напр. относительно русской былии съ одной сторони въгляди Асанасъева, Буслаева, О. Миллера, съ другой Веселовскаго и Ягича.

напротивъ сохранила еще множество архаическихъ подробностей и въ далекихъ захолустьяхъ сберегла полную жизненность; но она пропадаетъ тамъ, гдъ сельскій бытъ подчиняется вліянію городского: вмъсто народной пъсни появляются искаженія книжныхъ стиховъ, вмъсто народнаго напъва мотивы романсовъ и цыганскихъ пъсенъ.

Итакъ, народная славянская поэзія уже подверглась значительному разъединенію: ученые отыскивають въ ней общіе мотивы, оставmieся отъ старины, но это—такая же реставрація, какъ и реставрація древняго языва. То же разъединеніе мы встрітимъ и на другихъ сторонахъ славянской народной жизни, обычаяхь и общественныхъ понятіяхь. Новъйшія изслідованія, еще далеко, впрочемъ, неполныя, показывають, что въ извёстной намъ древности славнискія племена были значительно близки между собой въ своихъ бытовыхъ понятіяхъ и нравахъ. Общественный типъ, составлявшій древнійшую черту цівлаго племени, былъ, повидимому, общинно-демократическій, съ княвемъ во главъ, съ народными собраніями (въчами), патріархальнымъ управленіемъ въ семьв и юридической солидарностью общинъ (honitva, ијеzd у Чеховъ; opole у Полявовъ; "оволина" у Сербовъ; вервь у Руссвихъ). Юридическія понятія, господствовавшія въ обычномъ правъ славянскихъ племенъ и сохранившіяся въ древнайшихъ славянскихъ ваконодательствахъ (Русская Правда, Законникъ царя Душана, Викторинъ изъ Вшегордъ, и проч.), представляють много аналогій, объясняемыхъ общимъ происхожденіемъ. Таковы были, напримъръ, понятія объ отношеніяхъ семейныхъ, о положеніи женщины, которая въ древнъйшія времена пользовалась извъстной самостоятельностью и равноправностью, объ общей порукъ, о денежной пенъ за уголовныя преступленія и т. п. Поэтому, древнія славянскія законодательства удобно объясняются одно другимъ, и тамъ, гдв патріархальная жизнь не была много передълана историческими событіями, народные обычам славянскихъ племенъ до сихъ поръ обнаруживають значительное сходство. Эта родственность простирается и на массу другихъ, не-юридическихъ явленій быта, празднивовъ, обрадовъ, увеселеній и т. п., первоначальнымъ источникомъ которыхъ были религіозныя понятія стараго язычества. Славянская этнографія до сихъ поръ впрочемъ мало останавливалась на этой параллельности обычаевъ и еще не раскрыла всего объема ихъ ролственнаго схолства.

Но славянскія племена съ самаго начала поставлены были въ столь разнообразныя историческія условія, что и здёсь произошло разъединеніе: древнія бытовыя начала, собственно говоря, не нашли нигдё своего настоящаго развитія: онё или были подавлены чужими общественно-политическими началами, или, чисто-историческимъ развитіемъ приводили къ иному порядку вещей. Въ южно-славянскихъ царствахъ развивался византійскій абсолютизмъ и вмёстё феодальный разбродъ земель; потомъ самыя царства пали. Въ древней Руси, старое общественное право, выражавшееся въ вёчахъ, общинномъ самоуправленіи, избраніи княза, судебныхъ обычаяхъ и т. д., упало вмёстё съ тёмъ, какъ цёлая земля изъ областной федераціи превращалась въ централизаціонное царство; авторитеть княжескій покрыль все старое обычное право, и московское царство стало безграничной византійско-во-

сточной деспотіей. У Чеховъ, народное право уступало передъ феодальными нововведеніями; Польша развивалась въ аристократическую одигархію, и т. д. Такъ называемыя "правильныя законодательства" тёхъ странъ, гдё жили славянскія племена, вообще слишкомъ мало руководились народными придическими понятіями: они руководились и феодальными традиціями старой Европы, и обломками римскаго права, и нов'яйшими бюрократическими изобр'ятеніями, отчасти также и здравими понятіями, выработанными теоретической наукой,—но всего мене фридическими и общественными понятіями и преданіями народа. И такъ было не только на славянскомъ западѣ, но и на востокѣ. На югѣ, Славянство должно было просто подчиняться безправію и произволу турецкаго господства и магометанскаго фанатизма... Народныя придическія понятія, если гдѣ и сохранились, сохранились чисто случайно, въ отдѣльныхъ обычаяхъ народной жизни, гдѣ о нихъ забываль законодатель.

Крайніе приверженцы "народности" настаивають обыкновенно на неистребимой живучести народныхъ началъ и увёрены, что нёкогда восторжествують идеи общественности, созданныя искони народнымъ чувствомъ и идеаломъ правды; въ сожалёнію, въ дёйствительности въка проходять безъ этого торжества, и народныя начала не такъ легко возстановить,—потому-что прожитая жизнь, давняя и недавняя, съ ен добромъ и зломъ стала также достояніемъ и чертой народности. Наше славянофильство и западный панславиямъ кромъ того не назначаютъ степени давности тъхъ народныхъ идей, которыя должны считаться за національный идеалъ; относительно Руси, обыкновенно приноминаютъ времена московскаго царства, — но на дёлъ эти времена были уже порядочнымъ упадкомъ "народныхъ началъ": между прочимъ, это были уже времена прикръпленія крестьянъ — факта самаго противо-народнаго.

Словомъ, и здёсь мы должны признать историческій фактъ: древнеславянскій общественный строй упаль уже въ старыя времена; вмёсто демократическихъ общинъ, являются государства съ центральной властью, сословіями и т. д., являются не въ силу того только, что Славяне "измёняли" своей старинъ, а въ силу историческаго развитія, приносившаго хорошее и дурное. Въ концъ концовъ, надо признать это какъ фактъ и считаться съ даннымъ положеніемъ народностей.

Навонецъ, было раздёленіе реациозное. Во имя "единства", цёлый разрядъ славянскихъ патріотовъ считалъ это дёленіе незаконнымъ и рёшалъ, что славянское племя должно возвратиться въ единству православія, такъ какъ нёкогда христіанство распространилось у Славянъ преимущественно изъ Византіи, и кром'й южныхъ Славянъ и древней Руси, восточная церковь имёла свои корни у Чеховъ и даже въ Польш'й; что римскій католицизмъ по своей сущности есть анти-славянская религія, и долженъ пасть. Относительно этого мудренаго вопроса, пока довольно зам'йтить, что съ римскимъ католицизмъ можетъ быть анти-славянскимъ настолько же, насколько онъ былъ анти-германскимъ и борьба противъ него должна быть вообще борьбой противъ клерикальнаго обскурантизма, — а последній найдется и

въ противоположномъ лагеръ. Теперь мы имъемъ его какъ фактъ, какъ принадлежность народности многихъ славянскихъ племенъ.

Тавимъ образомъ, славянская исторія далеко не представляетъ данныхъ непосредственнаго національнаго единства. Племена жили разд'яльною жизнью, разорванныя въ самомъ началѣ въ своихъ интересахъ, окруженныя совершенно разнохарактерными условіями. Образовалось всл'ядствіе того множество "видовъ" славянскаго типа, и они, наконецъ, исторически чрезвычайно отдалились отъ первоначальнаго племеннаго источника. Въ народныхъ массахъ не легко возстановить общій типъ, соединяющій В'влорусса, Великорусса, Чеха, Черногорца и т. д. Въ образованномъ класст не легко совм'ястить въ какое-нибудь славянское единство современныя общественныя стремленія Русскаго, Поляка, Чеха, Серба и т. д.

Несмотря на то, теоретики славянского единства утверждали, что славянская исторія, при всей раздёльности, представляеть прим'вры, доказывающіе силу славянской идеи, сознанія племенной родственности, что многіе сильные умы еще въ старину сознавали солидарность племенъ, составляющую предметъ стремленій новъйшаго панславизма. Правда, несколько подобныхъ примеровъ могуть быть приведены, и приводились (они собраны въ упомянутой книгъ Первольфа), но внимательный разборъ заставляетъ принимать подобные фавты съ большими ограниченіями. Наприм'тръ, указывали отчетливое знаніе славянскихъ племенъ въ разсказъ лътописца Нестора. Народныя названія, которыя даеть онъ славянскимъ племенамъ, показывають, что они знакомы были ему не книжнымъ образомъ, — следовательно, у него было живое сознаніе племенного родства. Этнографическое знаніе Нестора дъйствительно замъчательно для того времени, но что оно было исключительное, можно видёть изъ того, что его современники и преемники у насъ и лътописцы другихъ Славянъ мало обнаруживають подобнаго знанія своего племени. И они, и болье поздніе писатели, напротивъ, крайне ръдко вспоминаютъ своихъ соплеменниковъ, или, даже навывая ихъ, не подозрѣвають своей родственности съ ними, если эти соплеменники жили далеко. Далматинскіе поэты цвітущей эпохи вспоминають иногда о родственныхъ славянскихъ племенахъ, даже съ извъстнымъ чувствомъ національной гордости, — но все это слишвомъ случайно и ръдво, а больше знавомы имъ исключительно ближайшіе сосёди. Однимъ изъ самыхъ доказательныхъ примъровъ панславянскаго сознанія въ старыя времена могъ бы служить изв'встный Сербъ Юрій Крижаничъ, прівхавшій въ Россію въ XVII-мъ столетін и въ своихъ сочиненіяхъ старавшійся пробудить въ Русскихъ сознание своей славянской національности, напомнить имъ о единоплеменникахъ, подчиненныхъ иноземпамъ, и указатъ имъ роль освободителей и соединителей славянского племени. Крижаничъ — примъръ по истинъ любопитний; но его панславизмъ былъ опять столь исвлючителенъ, что не только остался безъ всякаго результата, но чуть ли не быль источникомъ гоненія, испытаннаго въ родственной Россіи. Въ нашей литературъ XVII въка онъ остался совсъмъ одиновимъ. Русскіе въ то время такъ законопатили себя отъ всей Европы, что річи Крижанича были совершенно непривычны и дики для ихъ слуха. Что Крижаничу пришли въ голову панславянскіе замыслы относительно Россіи, это было очень возможно для умнаго человъка, который самъ лично зналъ западныя славянскія земли, слышаль о сильномъ московсвомъ царствъ и потомъ, увидъвъ его самъ, могъ убъдиться, что при своихъ средствахъ оно могло бы въ самомъ дълв оказать помощь страдавшимъ единоплеменникамъ. Но эта мысль не нашла отголоска. Примъромъ ея отсутствія можеть служить и вроатскій поэть конца XVII-го и начала XVIII-го въка, Витезовичъ, современный Петру Великому и написавшій ему стихотворный панегирикъ. Изв'єстно, что ими Петра Великаго разнеслось по славанскимъ землямъ. Когда Россія вошла въ связи съ европейскими государствами и обратила на себя вниманіе гораздо сильнье, чьмъ когда бы то ни было прежде, въ славянских в народах свазалась впервые та инстинктивная надежда, съ которой они послъ такъ часто думали о Россіи и русской помощи. Можно бы было ожидать, что славянскій поэть того времени, пишущій панегирикъ Петру Великому, именно остановится на этой сторонв предмета, что прославление русскаго царя затронеть въ немъ національный интересь племени, какой уже овладоваль Крижаничемъ. Но Витезовичь остается хладновровень въ племенному родству. Если славянскіе поэты и патріоты иначе стали относиться въ идей племенного единства впоследствін, это имело свой источникъ уже въ изменившихся обстоятельствахъ, да и теперь въ идев единства обращались не изъ врожденной навлонности, а изъ чувства самосохраненія.

Скажуть однаво, что было много исторических фактовъ, которые указывають на важную роль племенного родства въ кодё славянской нсторіи, наприм'връ: что съ этимъ родствомъ связано одно изъ важнъйшихъ событій древней славянской исторіи-введеніе христіанства, которое явилось къ разнымъ славянскимъ племенамъ какъ въ одну семью, и распространалось изъ Болгаріи на Русь какъ изъ одной части одного и того же племени въ другую его часть, когда русскіе принали болгарское письмо и болгарскія вниги, какъ свои; что эта взаниность православной Руси съ православнымъ южнымъ Славянствомъ длилась цёлые вёка и до сихъ поръ поддерживаеть между ними родственную связь и симпатію; что такова была связь Чеховъ съ Польшей въ средніе въка и въ эпоху гусситскаго движенія; таковы были труды славянских последователей реформы въ XVI-мъ столетіи, дъйствовавшихъ въ юго-западнихъ племенахъ славянства, у Хорватовъ и Словинцевъ; таковы факты родственнаго сочувствія, съ какимъ Волгары и Сербы принимали русскія войска, сражавшіяся съ Турціей, навонецъ, новъйшія событія 1875-77 г.

Всё эти факты действительно говорять о присутствии племенного чувства, оно безспорно и есть: мы хотимъ лишь сказать, что это чувство однако еще не развилось—даже въ самое последнее время—до сознательной идеи національнаго единства. Отношенія древней Руси къ южному Славянству основывались на близости племенной; Русскіе могли принять болгарскія книги, потому что эти два языка были въ то время очень близки одинъ къ другому. Но сущность этихъ отношеній и ихъ прочность была не въ національномъ, а въ религіозномъ единстве. Религіозный принципъ действоваль тогда незави-

симо отъ національных условій и даже сильнее ихъ — и въ самомъ дълъ, соединялъ Русскихъ съ Болгарами и Сербами точно такъ же, какъ съ византійскими Греками, и съ последними соединаль въ сущности даже больше. Относительно Болгаръ, религіозный интересъ воспользовался удобными племенными условіями; но, напр., въ политической исторіи не произошло нивакого сближенія. Южное Славянство осталось близко намъ не столько потому, что было съ нами единоплеменно, сколько потому, что было единоверно. Религіозный принципъ совсёмъ независимъ и даже можеть противоръчить національному, когда разныя части одного народа держатся различныхъ религіозныхъ системъ. И въ самомъ деле, Русские были близки въ единовернымъ Сербамъ и Болгарамъ, но врайне удалялись отъ всего остального Славянства только потому, что оно было католическимъ-и не только въ древности, но пожалуй и въ настоящую минуту. Русскіе удалялись даже отъ своихъ соплеменниковъ, которые были къ нимъ несравненно ближе Сербовъ и Болгаръ, но были католиви или уніаты. Таковы были, наприм'єрь, отноменія древней Руси въ "Литвь", т.-е. въ Южной Руси и Бълоруссамъ: русскій православный челов'явь XVI—XVII-го в'яка отрекся бы даже отъ нихъ, не только отъ другихъ славянскихъ католиковъ.

Тами же религіозными поводами объясняются связи между Чехами и Полявами, сначала въ эпоху введенія христіанства, потомъ въ эпоху гусситства и реформаціи. Національное сродство было помощью для сближенія; но основаніемъ его быль чисто религіозный принципъ: гусситизмъ пронивалъ въ Польшу и двъ страны соединились отчасти въ одномъ движеніи не потому, что были единоплеменны, а потому, что находились въ аналогическомъ культурномъ положеніи, что католицивмъ въ объихъ странахъ доводилъ дъло до реакціи; близость племенная только облегчала дело. Чешскіе гусситы заботились только о пропагандъ своего религіознаго убъжденія и не имъли національныхъ соображеній. Когда изв'єстные "чешскіе братьн" старались отысвать историческія основы своего ученія, они послали своихъ довъренныхъ ученыхъ людей не только въ Константинополь (какъ у насъ обывновенно настаивають, видя въ этомъ память о славянскомъ православіи), но и въ Вальденсамъ западной Европы и въ Азію, гдё надъялись отыскать первобытных христіанъ въ мнимомъ царствъ пресвитера Іоанна.

Когда у насъ, съ XVIII-го столътія, опять начала вспоминаться связь съ южнымъ Славянствомъ, то здъсь снова играла роль единовърность, вмъстъ съ дипломатическими соображеніями. Турецкія войны велись изъ чисто-русскихъ интересовъ, но присутствіе православныхъ славянскихъ населеній было выгодно для военныхъ разсчетовъ и потому въ число поводовъ, оправдывавшихъ войну, входила и защита самого Славянства. Но и здъсь обыкновенно говорилось о "единовърныхъ", которые страдали подъ турецкимъ игомъ; "единоплеменностъ" или оставалась неизвъстной, или стояла на второмъ планъ; русское общество долго не выносило изъ этихъ войнъ никакихъ національнославянскихъ впечатлъній; сами Славяне (именно Болгары) не одинъразъ покидаемы были турецкому міщенію.

Далье, примъры напіональныхъ сближеній или совивстнаго дей-

ствія двукъ народностей ограничивались почти всегда ближайшимъ сос'йдствомъ. Въ такомъ сос'йдств'й была н'вкогда Русь съ землей болгарской, Болгары съ Сербами, Чехи съ Поляками. Дальніе соплеменники были вообще мало изв'юстны: Русскіе едва знали о Чехахъ и Хорватахъ, Чехи о Болгарахъ и т. п. Это не м'юшало ближайшимъ сос'йдямъ бывать и зл'ййшими врагами, какъ Русскіе и Южноруссы съ Поляками, Сербы съ Болгарами.

Такъ это велось въ старину, когда еще не возникало идеальное возстановленіе славянскаго единства, приведенное духомъ времени и учеными розысканіями. Въ ту пору, когда славянскіе народы жили еще непосредственными понятіями о своемъ родів-племени; имъ въ голову не приходили панславанскія мечты: они считали другь друга родственными, но разными народами, вели политическія отношенія, вогда были сосъдями, питали религіозное сочувствіе, вогда принадлежали въ одному исповеданію, вавъ Россія съ Болгарами и Сербами, и только. Во всемъ они считали себи чужими другъ другу, и были дъйствительно чужими. Народности нынъшней Австріи (Чехи, Мораване, Словави, Сербы, Хорваты, Галичане, Словинцы), несмотря на общій политическій центръ, несмотря на единоверіе (почти все они католики), до самаго нынъшняго столътія жили важдая особнявомъ. Отсюда и вышло то странное авленіе, что имперія, представляющая значительное меньшинство Немцевъ, называлась немецвой и въ свое удовольствіе управляла огромнымъ большинствомъ Славянъ. Славянскіе натріоты съ негодованіемъ возставали противъ этого факта, но діло не изм'внилось и теперь-съ той лишь разницей, что въ дуалистичесвой Австро-Венгріи вивств съ Намцами хозяйничають, быть можеть, еще худшіе враги Славянъ, Мадьяры.

Но въ заключение этой истории, длившейся многие въка, мысль о единствъ снова авляется на сцену, и уже сознательно. Впервые она била заявлена въ такъ-называемомъ панславизмѣ. Славяне разныхъ племенъ пришли въ идей панславизма различными путями. Прежде всего, она была ученымъ отврытіемъ, въ родъ отврытія единства индоевропейскаго: ученыя изследованія, въ которыхъ началось первое обобщеніе славянских в элементовъ, шли совершенно ощупью, — и прежде всего являются въ техъ народностяхъ, где возможнее была ученая двятельность и гдв, кромв того, раньше пробуждалось сознаніе, вызванное духомъ времени. Это было у Чеховъ (Добровскій, Шафарикъ, и др.). Панславянская идея дъйствительно имъла свои историческія данныя. Конецъ XVIII-го и XIX-е стольтіе ознаменовываются всеобщимъ, котя и въ разной степени сильнымъ, возрождениемъ славянскихъ народностей, однимъ изъ общихъ источнивовъ котораго было большее распространеніе образованія и гуманных в идей прошлаго въка. Когда, вивств съ потребностью народнаго образованія, явилась и потребность политическихъ правъ народности (освобожденіе Сербіи; стремленіе къ народной равноправности съ Нъмцами — у Чеховъ, съ Мадъярами — у Словавовъ и Хорватовъ, съ Греками-у Болгаръ), то народы невольно оглянивались на свое прошедшее и искали себ' правственной поддержки въ мисли о цёломъ племени: слабые сами по себё, они хотали надъяться на силу этого цълаго; исторія и археологія напомнили ихъ прежнюю самобытность и единство, и — самый восторженный панславиямъ былъ готовъ.

Начавшись археологическими обобщеніями, онъ быль въ первое время романтическимъ идеализмомъ, но мало-по-малу, подъ вліяніемъ собитій, онъ приняль политическій оттінокъ. Главную пищу дала ему борьба народностей въ Австріи. Племенной гордости сначало просто льстило могущество единственнаго славянскаго государства — Россіи: потомъ на ней стали основывать свои надежди безправныя народности, —и съ тъхъ поръ европейская печать стала приписывать Россіи панславистическіе замислы и интриги (которыхъ въ сущности не было). Въ Россіи панславизмъ сталъ славянофильствомъ, и — едва-ли именно не подъ вліяніемъ европейскихъ толковъ-явилось ожиданіе, что "славанскіе ручьи сольются въ русскомъ морь". Но у западнихъ Славанъ была не одна эта комбинація. Напротивъ, не всв думали о "русскомъ моръ". Многіе ивъ западныхъ Славянъ, раздъляя мнъніе западныхъ европейцевъ о Россіи, какъ о странъ варварской и деспотической, не думали ставить ее во главъ Славянства; у Чеховъ было митеніе, что передовымъ народомъ Славянства булутъ, какъ наиболве образованные-Чехи; у Поляковъ была мисль, что главой Славянства будетъ именно Польша, какъ "оплотъ Европы противъ варварской Россіи".

Панславанская идея, или мечта, оказала однако меньше политическаго вліянія, чёмъ отъ нея ожидали въ 30 и 40-хъ годахъ. Разница исторической жизни, разница современнаго положенія, все еще лежитъ между славянскими племенами и не даетъ желаннаго союза. Народн—въ очень большой степени—остаются чуждыми другъ другу, и еще не нашли единаго для всёхъ общественно-политическаго принципа, на которомъ могла бы основаться ихъ взаимность и единство. Разбитме между нёсколіжими государствами, съ однимъ только государствомъ независимимъ и сильнымъ, славянскіе народы лишены возможности совокупнаго политическаго дёйствія, занаты различными насущными вопросами, раздёлены весьма различной степенью и направленіемъ образованія.

Достаточно сличить положеніе, общественное развитіе и стремленія Болгарина, Боснява, Черногорца, Чеха, Полява, Руссваго,—чтобы видёть, вавъ много нужно времени и труда, чтобы, во-первыхъ, политическое освобожденіе различно утёсняемыхъ племенъ дало имъ первую возможность свободной иниціативы для общаго дёйствія, и чтобы, во-вторыхъ, между членами семьи славянскихъ народовъ водворилось взаимное пониманіе. Событія 1875—78 годовъ составять, во всякомъ случав, знаменательный повороть въ развитіи славянскаго сознанія; но, къ сожалёнію, и въ эти внаменательные годы въ славянскомъ мір'є обнаруживалось это присворбное и вредное непониманіе и своєго и общеславянскаго интереса.

Пока еще не свободны многія изъ славянскихъ племень, нова въ Славянствъ еще не укръпилось внаніе и пониманіе другь друга — трудно говорить объ ихъ вваимности и солидарности. Какъ пойдетъ нъвогда славянское развитіе, это вопросъ будущаго; но загадивать о томъ, что оно дастъ міру новую невиданную цивилизацію — есть поэтическая мечта, которая до сихъ поръ биль только вредна, потому что питала самообольшеніе въ людяхъ, и безъ того имъ слишкомъ за-

раженныхъ. Пова для такой цивилизаціи еще вовсе ніть данныхъ, и усвоение европейской культуры не противоричить славянской природъ. Славинство имъетъ ближайшія задачи, ръшеніе которыхъ составляеть для него неотложную необходимость. Единство и солидарность достигнуты будуть не мечтами о фантастическомъ будущемъ, или о столь же фантастическомъ возвращении старины, а заботой каждаго народа о расширеніи своего просв'єщенія: они должны не враждовать противь европейской образованности, а примывать къ ней: на этомъ пути они сойдутся всего скорбе. Второй существенной заботой ихъ должно быть изучение другь друга: они должны научиться признавать историческую личность, уважать особенности другого племени, отказаться оть притяванія на свою національную непогръшимость, - и здесь найдуть они то основаніе, на которомъ могуть действительно сойтись въ братскій и прочный союзь.

Среди всёхъ колебаній, неясностей, преувеличеній, какихъ много било въ совершающемся развитіи славянскаго сознанія — проходить одно стремленіе, воторое постоянно растеть: научное и правтическое изучение славянскаго міра въ литературі всіхъ славянскихъ племенъ. желаніе выяснить его особенныя свойства и историческое прошлое. На этой почев только и можеть вырости верный взглядь на взаимныя отношенія Славянства.

### 4. Христіанство и грамота.

Принятіе христіанства, какъ мы уже зам'втили, было первымъ важнимъ событіемъ въ исторической исторіи Славянства. Съ него начинается и первая славянская грамота, первое образованіе, открывшее возножность литературнаго развитія, потому что о чертахь и разахь, воторыми писалось у Славанъ до христіанства, неизв'ястно ровно ничего. Мы не будемъ останавливаться на распространении христіанства нежду Славянами. Довольно указать главные факты.

Исторія славянскаго христіанства связана въ особенности съ знаменитыми именами Константина (Кирилла, 827 — 869) и Месодія 🤛 (†885), уроженцевъ города Солуня 1). Константинъ, призванный въ

<sup>1)</sup> О Вириать и Месодій есть уже цыла интература:
— J. Dobrevsky, Cyrill und Method, der Slawen Apostel. Prag, 1823 (рус-

скій перев. Погодина, М. 1825).
— Филаретъ, еписк. римскій, Кириллъ и Месодій, слав. просвитители (въ "Чте-ніяхъ Моск. Общ." 1846, IV).

О. Бодансвій, О времени происхожденія славянск. письменъ (съ обширнымъ авборенъ историческаго матеріала и литератури вопроса), М. 1855; — Кириллъ и менодій. Собраніе памятниковь, до діятельности св. нервоучителей и просвітителей сма. визмень относищихся, на "Чтеніяхь" 1868, ІІ и слід.

— Franjo Rački, Viek i djelovanje sv. Cyrilla i Methoda. Zagreb, 1857.

— П. Лавровскій, Керплуъ и Менодій, какъ правоселенне пропов'ядники у за-

надиних Славань, вы связи съ современного имъ исторією церковныхъ несогласій нежду Востовомъ и Западомъ. Харьковъ, 1863.

— Карвало-Месодієвскій Сборникъ. М., 1865.

<sup>—</sup> А. Гильфердингъ, О Кириллъ и Месодів, въ "Собр. Сочин." I, 299—840.

В. Вильбасовъ, Кирилъ и Месодій. 2 ч. Сиб. 1868—71.

<sup>-</sup> L. Léger, Cyrille et Méthode. Etude hist, sur la conversion des Slaves au

Константинополь своимъ родственникомъ, воспитывался при дворъ вмъств съ императоромъ Михаиломъ. Ему предстояла дорога въ почестямъ, но онъ предпочелъ иной путь, отдался наукамъ, былъ библіотекаремъ при церкви св. Софіи, преподаваль философію, удалился въ монастырь и наконецъ началъ дъятельность проповъдника. На 24-мъ году онъ уже состазался съ митиленскимъ эмиромъ, опровергая магометанство. Далье, вивств съ братомъ Менодіемъ (который быль сначала правителемъ одной македонской области, потомъ удалился въ монастырь и наконецъ соединился съ младшимъ братомъ для проповъдническихъ трудовъ) онъ отправлялся къ Хозарамъ, гдъ обличалъ іудейство и магометанство, видаль въ Корсуни "евангеліе, писанное русскими письменами", нашель и вывезь изъ Крыма останки св. Климента, и затемъ трудился надъ проповедью у македонскихъ Болгаръ, надъ изобрътеніемъ славянской азбуки, надъ переводомъ св. Писанія и богослужебных внигь; Месодій врестиль Болгарь, и навонець по просьбъ Ростислава, князя могущественной тогда Великой Моравіи, просившаго христіанских учителей у императора Михаила, Константинъ и Месодій отправились въ Моравію. Здёсь началась ихъ главная діятельность въ борьбів съ німецкимъ духовенствомъ Западной первви. Оно доносило папъ на славянскія вниги и славянскую литургію. Константинъ долженъ былъ тідить въ Римъ оправдываться и защищать славянское дело, и во вторую поездку умерь въ Риме. Мееодій остался епископомъ Моравіи.

Историческое значеніе пропов'єди Кирилла и Менодія такъ опредівляєть одинь изъ учен'єйшихъ новыхъ славистовъ, Гильфердингъ.

"Кириллъ и Мееодій имъли ту замъчательную судьбу, что и по истеченіи тысячи лъть не принадлежать еще окончательно прошлому, что и ныньче, въ XIX въкъ, ихъ имя нераздъльно съ вопросами, взглядами, страстями современнаго міра славянскаго. Нивто другой изъ историческихъ дъятелей славянской древности въ этомъ отношеніи не можеть сравниться съ ними. Такая особенность въ историческомъ значеніи Кирилла и Мееодія совершенно понятна. Это были, въ древности, единственные дъятели всеславянскіе. Ихъ труды принадлежали одинаково и южнымъ Славянамъ, и западнымъ, и восточнымъ. Славянская Македонія и Болгарія считають ихъ по праву своими, своими считаєть ихъ по праву Моравія и земля Словаковъ и Чехія; и Полякамъ они не чужіе, ибо Краковская земля (область тогдашняго государства Великоморавскаго) входила въ составъ паствы Мееодія, и какой-то, иначе намъ неизвъстный, "князь силенъ вельми,

Christianisme. Paris, 1868 (разборъ въ Журн. Мин. Н. Просв. 1869, янв., П. Лавровскаго; Léger, Le Monde Slave, 1878, XXX—XXXI.

Rettel, Cyrill i Metody. Streszczenie najnowszych poszukiwań. Paryż, 1871 (?).
 Fr. Miklosich und Dümmler, Die Legende vom heil. Cyrillus. Wien, 1870 (Denkschriften der W. Akademie).

<sup>—</sup> Fontes rerum bohemicarum. Ilpara, 1871, r. I. XI u. 108.

Съ католической точки врвнія:

<sup>-</sup> W. Štulc, Wypsání žiwota swatých bratři Cyrilla a Methoda, 1847; Ziwot sw. Cyrilla a Methodia apostolů slovanských 1857

sw. Cyrilla a Methodia, apostolu slowanských, 1857.

— Hinzel, Geschichte der Slawenapostel Cyrill und Method und der slaw.
Liturgie. Leitmeritz, 1857; 2-e uzz. 1861.

съдя въ Вислъхъ", быль имъ убъждаемъ въ принятію христіанства; даже на землю Лужицеихъ Сербовъ простиралось вліяніе Месодія. Наконецъ, и техъ Славянъ, которые назвались Русскимъ народомъ,

коснулось непосредственно слово Солунскихъ братьевъ".

Исторія Кирилла и Месодія до сихъ поръ однако не доведена до полной асности и наполнена спорными пунктами. Въ біографіи, одни считають ихъ Гревами, другіе рішительно Славянами, и именно болгарскими; одни считають Мееодія просветителемь болгарскаго царя Вориса, другіе видять въ этомъ смішеніе лиць и фактовь; одни относять изобратение письменъ въ 855, другие въ 862 г.; одни считають ихъ дъятелями византійско-славянскими, другіе — римскими. Затемъ, путешествіе въ Хозарамъ, деятельность въ Маведоніи, свойство изобрётенной азбуви, вопросъ о переведенныхъ ими внигахъ и т. д. досель составляють предметь спора. Жизнеописание ихъ есть легенда, которая все еще не стала исторіей.

Языкъ, на который впервые было переведено у Славянъ св. писаніе, какъ большею частію предполагають, быль народный языкъ Славанъ болгарскихъ; по другимъ (старое мнѣніе Копитара, отчасти Миклошича), языкъ Славянъ паннонскихъ или Хорутанъ. Первое мнѣніе нивло всегда больше последователей между русскими (въ последнее время и болгарскими) учеными, второе между западно-славянскими <sup>1</sup>).

— Добровскій, Institutiones linguae Slavicae dialecti veteris. Vindob. 1822 (русскій перводъ Потодина и Шевырева, 1838—34); Entwurf zu einem allgemeinen Etymologicon der slaw. Sprache, Prag, 1818; Slavin, Прага, 1808, 2-е изд.

1884; Slovanka, ramz ze, 1814-15.

— A. Schleicher, Die Formeniehre der Kirchenslaw. Sprache, erklärend und vergleichend dargestellt. Bonn, 1852.

- A. Leskien, Handbuch der altbulgarischen Sprache. Weimar, 1871 (и другія

работы по частнями вопросами старо-слав. грамматики.

— L. Geitler, Starobulgarská Fonologie se stálým zřetelem k jazyku litevskému, Прага, 1878 (разборы Потебни вы «замытках» по негорич. грамм. русскаго жика», Жури. Мин. 1878—74, и Филол. Зап. 1875).

- А. Будиловичъ, Изследованіе языка древнеслав. перевода XIII словъ Григорія Вогослова. Спб. 1871.

- V. Jagić, Studien über das altslov.-glagolit. Zographos-Evangelium, 👪 «Ar-

chiv für alav. Philologie» I.

— И. Срезневскій, иномество инспексыцій и указавій напеографических я

<sup>1)</sup> Ученая разработка старо-славянскаго (церковно-славянскаго, древне-болгарскаго, древне-словенскаго) языка, сдълана была въ следующихъ трудахъ (старые изъ нехъ принадлежать уже только къ исторіи вопроса):

<sup>-</sup> А. Востоковъ, Разсужденіе о славянскомъ явикі ім пр. въ «Трудахъ Общ. любителей Росс, Словесности при Моск. Унив.» 1820 г. XVII; статьи въ "Библіограф. Інставъ Кённена, Сиб. 1827; Описаніе рукописей Руманцовскаго Мувеума, Сиб. 1842; Остромирово Евангеліе. Сиб. 1843; Грамматика церковно-словенскаго явика, Свб. 1869; Словарь церковно-словенскаго языка (нь академ. «Извёстіяхь» и отдёльно); Филологическія наблюденія, Спб. 1865.

<sup>—</sup> Barth. Copitar, Glagolita Cloxianus. Vindob. 1886; B. K-s Kleinere Schriften, herausg. V. Miklosich. Wien, 1857.

— Fr. Miklosich, Radices linguae slovenicae veteris dialecti, Jehnn. 1845; Lexicon linguae Slov. vet. dial. Въна, 1850; 2-е изд. 1862; Monumenta linguae palacoslov. e codice Suprasliensi, Въна, 1851; Lautlehre der altalovenischen Sprache, 1850; Formenlehre etc. 1850; Altalovenische Formenlehre in Paradigmen, 1874; Beiträge zur altalov. Grammatik, 1875, и отдъльняя изследованія въ изданіяхъ вынской академін, Slaw. Bibliothek и друг.

Историко-литературное значение перевода заключается въ томъ, что старо-славянскій (болгарскій) языкъ въ первый разъ пріобрёль въ немъ литературную обработку: при тогдашней близости славянскихъ наръчій между собою, этотъ языкъ быль легко доступенъ другимъ славянскимъ племенамъ и сталъ общимъ церковнымо языкомъ православнаго славянства; и такъ какъ первая писательская деятельность посвящалась всего больше церковному содержанію, то онъ сталь и азыкомъ антературныма. Формы его господствовали въ произведеніяхъ болгарсвихъ, сербскихъ и русскихъ, и держались, при всъхъ усиліяхъ народныхъ нарвчій пріобрёсть литературную независимость, очень долго, -- въ церковной литератури его вліяніе отзывается и до сихъ поръ.

Изобратеніе славянской азбуки относять къ 855, или 861 — 862 году. Но кром'в этой азбуки, кирылловской, существовала, также съ очень древняго времени, другая славанская азбука, такъ-называемая глаголическая или глаголица, во многихъ отношеніяхъ сходная съ виридловской, но совершенно своеобразная, искусственная и вычурная по форм'в своихъ знавовъ 1). Глаголица въ древности была, въ большомъ

филологических разстино въ изданіяхъ и описаніяхъ памятниковъ древне-славянскихъ и древие-русскихъ, о которыхъ далве.

- В. Григоровичъ, Статьи, касающіяся древне-славян. азыка. Казань, 1858

и другія статьи.

Важний вопрось о томъ, какъ старо-славянскій языкъ передаваль христіанскія понятія и предмети въ переводъ св. писанія, еще досель не выясневъ. Ему посвящена была винга О. И. Буслаева: О вліннін христіанства на славлискій авина. Оцита исторін языка по Остромерову Евангелію. М. 1848; изслидованіе Микломича: Die christliche Terminologie der slav. Sprachen, eine sprachgeschichtliche Untersuchung. Wien, 1876. Ср. Бодянскаго, О происхождения славанск. письменъ, 229 и

слыд.; Дринова, Заселеніе Балканскаго полуострова, 140-141.

Вопросъ о томъ, какому народу принадлежаль церковный языкь, какъ языкъ на-родный, имъетъ, со времень Добровскаго, очень долгую исторію. Причина пелсности-во-первых легенда о Кириллъ и Месодів, изъ которой неясно, когда именно н гдь быль ими сдылань переводь писанія; во-вторих», свойства языка древилго перевода, который не легко связать съ более поздиниъ болгарскивъ, рано обнаружившим изденіе звуковь и формъ. Одни изъ ученыхъ принимали, что славянскіе апостолы готовились въ своей дъятельности въ Солуни и пришли въ Маравио уже съ готовина внигами, — следов, азмиъ перевода есть явить Македонскихь Болгарь; другіе—что они начали работу уже въ Панновін, и въ переводъ надо испать языва Панионских «Словент», которых дальнъйшіе потомки суть нинішніе Словенци, Словинци или Хорутане. Теперь это посліднее мизніе допускаеть, что «Словене» Панноможіе составляли изкогда одно племя съ «Словенами» балканскими, простираясь отъ Паннонія до Эгейскаго моря; но влемя это било разрізано сначала движенісиз на югь Сербо-Хорватовъ, потомъ нашествіемъ Венгровъ, а балганскіе «Словене» была поворены Волгарами, которихъ имя за ними и осталось. (Поэтому, какъ выше упомянуто, нарвніе словенское или хоруганское причисляєтся одними га группів сербо-хорватской, другими ставится въболее близкое родство съ болгарскимъ). Такимъ образомъ шел'я споры о родина ц.-славянскаго языка, какы о родина Гомера; оны велся сы боле или мене открытой враждой и нетеривностью, которая их сожадёнию до сихъ поръ оставалась непримираемой, —и получаль тенденціозную окраску (одной сторон'я принисиванся австрійско-католическій характерь, другой — русско-православний). Чтобы оріентироваться въ настоящемъ положенія вопроса, см. Krek, Einleitung 59—60; Jireček, Gesch. der Bulg. 424 и слад.; Jagić, Archiv I, 438 и слад.; Slovník Naučný, s. v. Miklosich.

 Литература вопроса ставтолице, съ начала прошлаго столетія, указана въ книге
Шафарика, Рама́tky (стр. LV—LVI), и въ изследованіи Бодянскаго о премени происхожденія слав. письмень. Главине новійшіе труди били сладующіе:

употребленіи у Славянъ южныхъ, особенно у Болгаръ и далиатинсвихъ Хорватовъ; глаголическія рукописи находины были также въ Россіи и даже въ Чехіи. Въ болбе позднее время она стала принадлежностью Юго-Славянъ западной церкви. Но происхождение этой азбуки покрыто полнымъ мракомъ неизвъстности: мижнія ученыхъ о ен древности и началъ сильно раздълились, такъ что иные (Копитаръ, Григоровичъ, Шафаривъ) считали глаголицу древиве вирилловской, утверждали даже, что глаголица и быда настоящимъ изобратеніемъ Кирилла, которое потомъ упрощено было Климентомъ, и впоследствін. въ новомъ своемъ видъ, неправильно приняла название кириллицы. Далье, одни родиной ен считають Болгарію, другіе приморскую Хорватію, гда она всего больше (или исключительно) употреблялась впоследствін. Кром'є совершенняго отсутствія всяких положительных в исторических указаній, темнота вопроса увеличивается тімь, что глаголица существовала у Болгаръ и Хорватовъ одновременно съ вирилловской азбукой, что то и другое письмо передавало одина переводъ священныхъ книгъ, что объ азбуки смъщивались иногда въ одной и той же рукописи. Самое въроятное изъ всъхъ этихъ мижній важется то, которое считаеть, что глаголица была изобратениемъ Славанъ далиатинскихъ, что это изобретение (можеть быть, вследствие гоненій на славянскую литургію, приводившихъ Далматинцевъ въ православнымъ Болгарамъ) занесено было и въ Болгарію, гдѣ также нашло въроятно не мало прозелитовъ; у этихъ далматинскихъ Славянъ оно и сохранилось исключительно впоследствии. Глаголическия книги заключали въ себъ первоначально списки съ кирилювскихъ текстовъ св. писанія и церковных книгь; но впосл'ядствіи, когда православная литургія подверглась въ Далмаціи запрещеніямъ и преследованіямъ, эти книги были изм'внены въ дух'в римской церкви, богослужение стало совершаться по римскому обряду, и въ этомъ новомъ видъ глаголическія книги, уже не опасныя больше для католическаго духовенства, остались донынъ перковными книгами въ значительной массъ Сербо-

<sup>—</sup> Добровскій, Glagolitika. Прага, 1807; 2-е изд. 1832; Institutiones; Slavin; Slovanka.

<sup>-</sup> B. Kopitar, Grammatik der slav. Sprache in Krain, Kärnthen und Steyermark. Laibach 1808; Glagolita Clozianus, Vind. 1836 (рецензія Гримма въ Gött.

Gel. Anzeigen 1836, Ne 83-36).

— Fr. Miklosich, Zum Glagolita Clozianus. Wien, 1860; crarsa Glagolitisch,

въ Энцикоп, Эрма и Грубера («Извъстія» Акад. IX).

— П. Прейсъ, въ Журн. Мин. Нар. Просв. 1843, кн. 3.

— В. Григоровичъ, Очерки нутем. но Европ. Турцін, Каз. 1843, въ Журн.

Мин. 1852, ин. 8; «Статьи» 1852, и др.

— В. Ганиа, Остатьия сывынскаго богослуженія у Чеховь. Прага, 1859.

— П. Шафарикь, Pámátky hlaholského písemnictví. Прага, 1853; Ueber den Ursprung und die Heimath des Glagolitismus. Прага, 1858. (Разборь его последнихъ

имий, А. Викторова, въ Летон. русси. литер. и древности). - J. Bereić, Chrestomathia linguae vetero-slovenicae charactere glagolitico.

Прега, 1859. — И. Срезневскій, Древнія письмена славянскія, въ Журн. Мин. 1848, кн. 7;

вногочисленния замътин въ «Извъстіяхь»; Древніе глаголическіе паматника сравнительно съ намитеннами кирилинци, Сиб., 1868.

<sup>-</sup> А. Гильфордингь, Кирилина яв изобр<del>ате</del>на Кирилломъ? из Собр. Сочин. 1868. I. 815 — 829.

Хорватовъ Далмаціи,— хотя впрочемъ число глаголитовъ (или "глаголяней") въ послъднее время сильно уменьшается.

Глаголиты были такимъ образомъ единственные католики, сохранившіе (хотя въ измѣненномъ видѣ) славянское богослуженіе. Но обыкновенно славянское богослуженіе и кирилловская азбука принадлежали православнымъ; у Славянъ католическихъ господствовала латынь въ богослуженіи и латинская азбука въ славянскомъ письмѣ.

Двойная азбука, славянская (главнымъ образомъ кирилловская, и только отчасти глаголица) и латинская, соответствовала двойному характеру славянскаго христіанства.

Христіанство распространилось у Славянъ изъ двухъ источнивовъ, византійскаго и римскаго: первое у Болгаръ, Сербовъ и Русскихъ, и соединялось съ литургіею на народномъ языкъ; второе у Чеховъ, Полявовъ, западныхъ Сербовъ и Хорутанъ, и приводило съ собой католическую латынь. Но первоначально, греко-восточное христіанство имъло болъе общирную область, и вромъ Моравіи, гдъ дъйствовали Кириллъ и Месодій, оно простиралось также на Польшу и Чехію. Впоследствін, даже очень своро, оно витеснено было изъ Польши. Чехін и самой Моравін католическимъ духовенствомъ. Притязанія католицизма не ограничились этимъ: южные Славяне, Болгары и Сербы (не тольво въ Лалмапіи, но и въ самой Сербіи и Боснів), бывали нерівдко подъ вліяніемъ Рима. Это вліяніе Рима въ южныхъ земляхъ началось еще до разделенія церквей, когда папы старались включить эти земли въ составъ своей епархіи (западние Сербы жили въ мъстахъ, гдъ встръчались области Византіи и Рима), — вліяніе продолжалось и послів раздъленія перквей, когда отношенія папъ къ Византіи становились чисто-враждебними: славянскіе владітели, цари Болгаріи, крали Сербін, князья Боснін, очень часто дівлали религіозный вопросъ католицивма и греко-восточнаго православія д'аломъ политики и переходили на сторону Рима, вогда нужно было его покровительство, когда желательно было получить титуль и церковное освящение власти, и тавимъ же образомъ возвращались въ Византіи. Въ теченіи очень долгаго времени южно-славянское христіанство было спорнымъ между Риможь и Византіей. Въ результать въ Болгаріи и Сербіи перевысъ остался на сторонъ православія; въ Боснъ число последователей католицизма было уже весьма значительно, но въ Далмаціи перевъсъ католичества быль решительный.

Это религіозное разділеніе оставило большіе сліды и на цілой исторіи племени, — усиливь его разъединеніе и давая различное направленіе первымъ зародышамъ образованія. На факті этого различія построена была московской школой цілая теорія о національномъ развитіи Славянства. По этой теоріи, настоящая славянская религія есть восточное православіе: его ученіе есть подлинная истина и преданіе вселенской церкви; оно было преподано Кирилломъ и Месодіємъ всему Славянству; оно явилось съ первой славянской азбукой и славянскимъ переводомъ Писанія и литургіей. Итакъ, Славяне православные—истинные носители славянской идеи; Славяне католическіе утеряли ее, и для ихъ возрожденія необходимо возвращеніе къ истиннымъ основамъ духовной живни въ православів. Единственное сильное славянское государство есть Россія, государство православное: она и

есть истинный представитель чистаго Славянства; ея идеямъ подобаеть первенство и господство. Изъ двухъ старыхъ историческихъ формъ христіанства одна есть непремізньое условіе славянской природы и народности, другая—последняя гибель этой природы. Первая изъ этихъ формъ — православное христіанство; вторая — христіанство римское: истинная славниская народность должна необходимо соединяться съ православіемъ; та, которая не соединяется съ нимъ, есть народность испорченная. На этомъ положеніи строится затімь вся исторія славинскаго племени: восточно-славинскому православію приписываются нравственныя и общественныя достоинства восточнаго Славянства, сохранившаго древнія народныя начала; западно-славянскому ватолицизму, превлонившемуся передъ ложнымъ авторитетомъ Запада, приписываются упадовъ народности и всъ гибельныя явленія въ жизни Славянства западнаго, его ненормальныя общественныя отношенія, феодализмъ, паденіе общины и т. д. Важнъйшее событіе религіозной исторіи западнаго Славанства, гусситизмъ, изображается съ этой точки зрвнія именно національно-славянскимъ протестомъ противъ Рима, протестомъ, источнивъ котораго есть воспоминание о древнемъ чешскомъ православіи. Вся исторія вападнаго Славянства представляется гръхомъ, за который оно терпить въ настоящее время унижениемъ своей народности и своего политическаго значенія: западное Славянство можеть возвратить свою нравственную силу только возвращениемъ къ восточному православію.

Мы не могли обойти взгляда, объясняющаго славянскую исторію тавимъ одностороннимъ фатализмомъ, потому что люди этого взгляда всего больше говорили въ нашей литературв о славянскомъ національномъ вопросв (такъ что западные Славяне подумали, что у насъ только и есть одинъ этоть взглядъ на Славянство) и въ исторію самого Русскаго народа вносять ту же исплючительную точку эрвнія. Ошибочность этой теоріи состоить въ томъ, что факту древней исторін, — какъ мы видели, — очень неполному (т.-е. христіанской проповъди Кирилла и Менодія всему Славянству), она придаеть значеніе окончательнаго рішенія впередъ жизни пілаго племени, забывая при этомъ и предшествующую и последующую исторію. "Національность" славянская существовала и раньше крещенія; последующая тысячельтняя исторія не можеть быть вычеркнута — ни для остальныхъ Славянъ, ни для насъ самихъ. Первобытный типъ невозстановияъ, и нынъ желаемая солидарность должна искать своего основанія не въ одномъ (неполномъ) фактъ прошедшаго, а въ цълой исторіи, должна признать существующія славянскія индивидуальности и утвердить сопъть въ синскъ новъйшаго общечеловъческаго развитія.

Славанская національность опредвлялась задолго до врещенія, въ тв отдаленные ввка, когда племя выдвлилось изъ цвльной группы, заключавшей Германство, Славянство и Литву. Бытовыя свойства и понятія древнихъ Славянъ, уже съ отдвльными народностями, выработывались еще задолго до христіанства, и эта старина хранилась въ ввка христіанскіе, такъ что и въ наше время этнографія находитъ въ народв следи языческаго пантензма. Религіозныя отношенія Славянства имбли безъ сомнёнія значительное вліяніе на его исторію, но кромв ихъ, славянская исторія устроивалась множествомъ другихъ отношеній: племена занимали изв'єстныя м'єстности, которыя д'єствовали на характеръ ихъ культуры своими естественными свойствами; пріобрётали разныхъ сосёдей, часто самымъ положительнымъ образомъ опредълявшихъ направление ихъ развития (напр. сосъдство Чеховъ съ Нампами, далматинскихъ Сербовъ съ Италіей и проч.), становились въ разныя политическія условія. Матеріальное подчиненіе уничтожало свободу развитія, каковы бы ни были условія религіозныя; приналлежность въ православію не устранела самаго постыднаго нравственнаго угнетенія отъ единовърцевъ (какъ угнетеніе Болгаръ фанаріотскимъ греческимъ духовенствомъ); близость культурнаго народа могла дъйствовать независимо отъ религіозныхъ отношеній, и чужая культура иногда свизывалась съ самымъ живымъ сознаніемъ своей народности (Гусъ и его последователи); упадовъ старихъ общественныхъ отношеній происходиль совершенно независимо отъ религіозныхъ условій: рядомъ съ феодализмомъ германскимъ можеть быть поставлень феодализмъ византійскій; положеніе народной массы было одинаково въ государствъ по нъменки-феодальномъ и въ московскомъ парстиъ XVII въка и т. д. Гдъ больше терялся карактеръ нодлинной Славанской народности, какою она могла бы быть при свободномъ развитін,--выбрать трудно. Славянство восточное и западное одинаково представдало въ своемъ прошедшемъ много печальныхъ примъровъ народнате унадка, которыхъ никакъ не объяснить одна церковная исторія. Католическій Римъ требоваль поклоненія папскому авторитету, но онъ же даваль--- въ противодъйствіе тому--- значительную долю умствешнаго развитія; западная датинь била не только язикомъ клерикальнимъ. но и явыкомъ европейскаго образованія. Умственное развитіе воспочнаго Славянства во всъ средніе въка, и почти до нашего времени, вообще стояло ниже, чамъ у Славянъ запалныхъ. Византія, по признанію самой школы, возведичивающей од вначеніе, посл'я единственнаго факта-дънтельности Кирилла и Месодія-осталась безучастна въ умственному развитію православнаго Славянства, которое и не воспользовалось ся научнымъ преданісмъ, перешедшимъ на западъ въ эпоху. Возрожденія. Сектаторство въ болье или менье народномъ синсив одинаково является въ Славанстве восточномъ и западномъ. только въ первомъ оно было неразвитье: таковы съ одной стороны еретическія движенія восточнаго Славанства-богомильство у Болгарь и Сербовъ, стригольничество и жидовство, ересь Башкина, или поздиве расколь, а въ наше время молоканство, штунда и т. д. у Русскихъ; съ другой стороны, възвиваномъ Славянства внаменательное движение гусситовъ въ Чехін и замічательный успіхъ протестантизма въ ціломъ чешскомъ племени, у Хорватовъ и Хоруганъ, и даже у Поляковъ. Наконецъ, общественная жизнь новайшихъ временъ давно освобождвется отъ воззрвній, господствовавшихъ въ средніе въка, и истииный усибхъ, общественный и національный, отыскивается не въ старой исключительности, а въ распространении религиозной терпимости и свободной науки.

По мивнію школы, основы славанской народности могуть быть теперь найдены только въ русскомъ народа; западное Славанство, подчинившись западно-европейской культуру, утратило чистоту народникъ ввглядовъ, обычаевъ и преданій, составлявшихъ подлинную на-

родность Славянства.... Эти понятія о подлинной славянствой народности основаны на недоразумћини. Неизмћиныхъ народностей не бываетъ на свъть, -- онъ не измъняются, по крайней мъръ скоро и замътно, тольво у илеменъ, ведущихъ жизнь совскиъ дикую; но во всякомъ народъ, снособномъ въ цивилизаціи, такъ-называемая народность измъняется съ каждинъ періодомъ его исторической жизни. Русская народность не можеть считаться коренной славянской уже потому, что первобитный славянскій карактеры прежае всего чрезвычайно изм'внился самымъ фактомъ принятія христіанства. Затимъ татарское нашествіе, мосвововое парство, крыпостное состояніе, реформа Петра н т. д., все это налагало новыя черты, конечно не принадлежавшія даже первобитной русской народности. Изъ того, что русская народность теперь самая обинриал по численности, еще не следуеть, что она есть и самая модинная сладянская наролность. Если русское племя далеко не сохранило своего прежняго карактера, котя имало для того всв удобства но своему уединенному положенію, то и другіл народности также видомямънались по своимъ историческимъ условіямъ: обстоятельства были различны, были различны и результаты, но въ сущности та и другіе настолько удалились отъ ворня, что онъ остается лишь историческимъ воспоминаніемъ. Правда, въ западномъ Славянствъ сильнъе были вліянія чуженародния, по если оно переработало ихъ безъ потери напіональной особности, значить, это была TOJANO HORAN GODMA, MARYNO CHOCOGHA GALAR IIDHIRATA CHARANCRAN MJGмонная природа; но главное, и русская народность также не осталась свободна отъ чуждихъ вліяній, и племеннихъ, и культурнихъ, такъ что и ей невогможно принесывать первобытной чистоты, --- какъ невозможно нриписать ея ни одному европейскому народу. Исторія завлючастся не въ неподвижной традиніи (которую такъ воскваляють въ восточномъ Славянствъ теоретики упоманутой школы), а въ миротъ онита, въ живой и развивающейся деятельности матеріальнихъ и нравственных народных силь, --что собственно и даеть народности ен настояние достоянство и значение въ истории культуры.

Съ самаго начала славниское племя ношло двумя разными нутитями, но пунктъ его соединенія не въ невозможной реставрація прошеджаго, въ сущности до-историческаго, единства, а въ общемъ усвоемім общечеловѣческой образованности, въ возвышеніи народныхъ массь до сезнавельной гражданской жизни.

Это стремленіе въ самонь ділі и дійствовало въ исторіи славанскаго міра. Западное и отчасти южное Славанство уже вслідствіе географическаго положенія стало въ непосредственныя отнонежія къ средневівовому европейскому Западу. Чехія, Польша, юговападния сербскія племена вовлечены были въ исторію средневівовой средней Европы, м за исключеніемъ Польши и крайняго юго-запада, вошли даже въ составь німецкой римской имперін. Политическая связь съ Западомъ отражалась и на развитіи образованія и литературы. Наиболіве характеристично было состояніе Чехіи: католическая датынь не номінала въ ней явиться замічательнымъ народно-повтическимъ проязведеніямъ. Латынь, получившая въ средніе віжа и надолго послів, господство у Чеховъ, Поляковъ, далматинскихъ Сербовъ, была именно явикомъ тогдашняго образованія, схоластической науки. Она вводила

мысль западнаго Славянства въ кругъ европейскихъ идей, и въ этомъ не было нивакой измѣны славянскимъ началамъ, потому что другой, собственно-славянской науки не существовало, и научное стремленіе необходимо попадало на эту дорогу: на ту же дорогу попало, только повднѣе, и восточное Славянство, именно въ русской литературѣ съ XVII вѣка. Наука говорила на латинскомъ языкѣ, и онъ водворился у Славянъ, какъ у самихъ Нѣмцевъ, которые не етстали отъ него и тогда, когда уже отстали отъ католицизма. Эпоха "Возрожденія" дала ему новую силу. Посредствомъ латыни, западное Славянство непосредственно сближалось съ европейскимъ образованіемъ и литературой.

Восточное Славанство соединалось общностью перкви и перковнолитературнаго языка. На всёхъ племенахъ его легло сильное, хотя и въ различной степени, вліяніе Византіи, проходившее или черезъ прявыя церковныя сношенія, или черезъ литературу. Болгары, Сербы и Русскіе пріобратають одно общее образованіе церковно-византійсваго характера. Древній періодъ ихъ литературы и начало среднаго представляють полное единство по своему основному содержанію: общія церковныя книги; частыя церковныя сношенія, приводивmiя въ Русскимъ болгарское и сербское духовенство; связи съ Aeoномъ, гдъ важдое изъ этихъ племенъ имъло свои монастыри, своихъ представителей, подвижнивовь и писцовь книгь; единство условнаго старо-славянского языка, ставнюю языкомъ ихъ общей литературы,--все это повволяеть до значительной степени соединять всё три литературы подъ одну общую точку зрвнія. Болгарская литература, въ то время самая богатая изъ всёхъ, была общимъ достояніемъ Сербовъ и Руссвихъ; произведенія ся были для нихъ одинаково доступны, важдому племени приходилось только слегва измёнять явывъ книги по особенностямъ своего нарачія.

Къ сожаленію, византійское образованіе, или собственно одна доля его, достававшаяся восточному Славянству, принесло ему мало польвы. Недостатовъ свободной научной мысли сделаль Византійцевь компиляторами и риторами, и они не умъли воспользоваться наслъдіемъ античной образованности; свободное научное движение ушло на Западъ. Это и было естественно при томъ извращенномъ порядка общества, какой представлила византійская исторія того времени: эта исторія разлагающейся имперін была плохимъ примівромъ для свіжнихъ славянских племенъ, которымъ пришлось принять первие уроки цивилизацін отъ византійскихъ Грековъ. Правда, въ византійской литератур' сохранялось еще знаніе влассических произвеленій славной древности,---но, какъ мы сказали, настоящее развитие этого внания совершено было уже западнымъ Возрожденіемъ, а во-вторыхъ — и это главное, --- классическая литература осталась чужда славянскому образованію, которое осталось слишкомъ неопштно, чтобы интересоваться философіей Платона. Изъ византійской культуры Славяне вынесли довольно бёдное количество отрывочных византійских знаній, наполнявшее потомъ "хронографи", "азбуковники", "сборники" и т. п. Преобладающимъ харавтеромъ образованія была исвлючительная церковность; литература была но большей части повтореніемъ и подражаніемъ византійской, — только одна летопись (и то почти одна русская) была

самостоятельнымъ литературнымъ направленіемъ. Литература поэтическая, такъ обильно развившаяся въ западномъ Славянствъ при всемъ его латинствъ, здъсь, за единственнымъ почти исключеніемъ Слова о Полку Игоревъ, совершенно молчала, и если въ восточномъ Славянствъ образовалась потомъ отрывочная литература поэтическихъ сказаній народнаго свойства, то это поэтическое движеніе, гдѣ народные элементы соединились съ обильнымъ запасомъ европейскаго, западнаго и восточнаго миоа и легенды, шло совствъ независимо и даже наперекоръ церковной письменности; — это былъ какой-нибудь исходъ для народнаго поэтическаго инстинкта, когорый не нашелъ въ церковной письменности никакой опоры для своего, болъе широкаго развитія.

Общая литературная жизнь восточнаго Славянства, соединеннаго однимъ церковно-литературнымъ языкомъ и одними книгами, идетъ до той поры, когда южно-славянскія царства кончили свое независимое существованіе и потеряли всякую возможность образованности. Русская народность продолжала неизмённо двигаться въ томъ же направленіи до половины XVII вёка, когда, черезъ юго-западный край, стали проникать изъ Польши латинская схоластическая ученость и первыя попытки европейскаго образованія, предшествовавшія реформѣ Петра.

Съ XVIII въва въ славянскомъ мірт начинается историческій повороть къ національному обновленію и возрожденію. Онъ уже принесъ много знаменательныхъ результатовъ, и вызваль трудную борьбу внъшнюю и борьбу внутри самого славянскаго сознанія; опа продолжается до настоящей минуты и составляеть основной вопросъ новъйшей славянской исторіи.

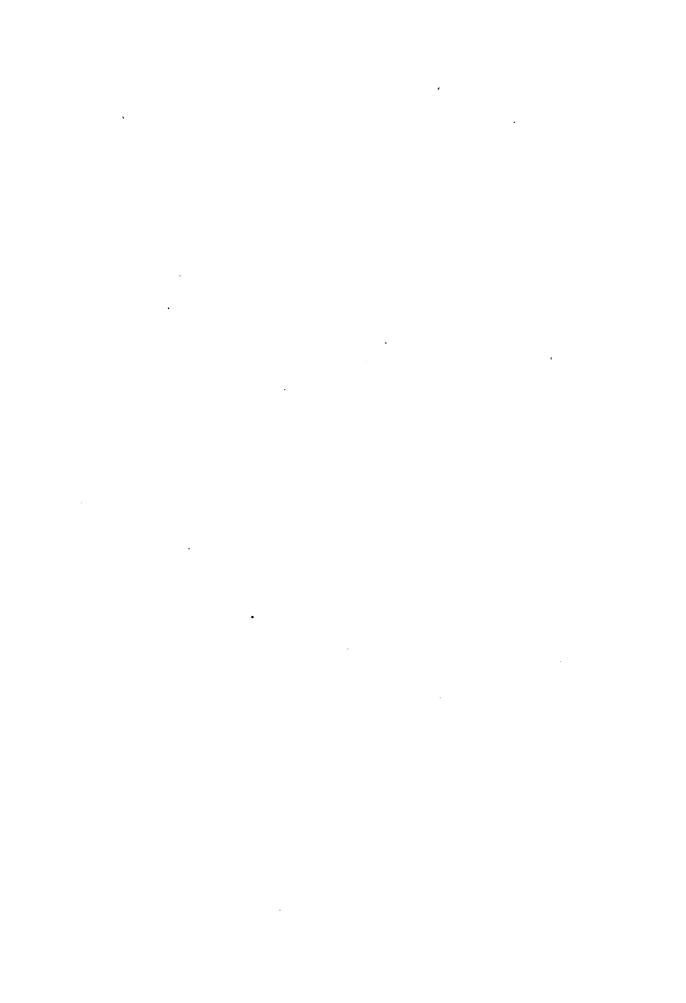

# ГЛАВА ПЕРВАЯ.

#### БОЛГАРЫ.

Въ настоящее время, болгарская литература едва обнаруживаетъ признави новой начинающейся живни. Но въ древнюю эпоху славансвой образованности инсьменность болгарская была первая литература православнаго Славанства-и по времени, и по историческому значенію 1). Эта древняя эпоха до сихъ поръ очень темна: историческія

1) По географів н этнографів Болгарів, см:
 — Амі Воце, La Turquie d'Europe. Paris, 1848. 4 tom.
 — Grisebach, Reise durch Rumelien. Göttingen, 1841.
 — С. Robert, Les Slaves de Turquie. Paris, 1843, 2 vol.

- Hipp. Desprez, Les peuples de l'Autriche et de la Turquie. Paris, 1850, 2 vols.
  - Jukić, Pregled turskog carstva v Europi. Zagreb, 1850.

- A. Blanqui, Voyage en Bulgarie. Paris, 1843.

— Bulharsko, въ чешскомъ «Научи. Словникв».

- Unsere Zeit, 1858, 2, 99—121; Oesterr. Revue, 1864.
   A. A. Paton, Researches on the Danube and the Adriatic. Leipzig, 1861. 2 vol.
- Mary Ad. Walker, Through Macedonia to the Albanian Lakes, Lond. 1864.
   H. Barth, Reise durch das Innere der europ. Türkei, im Herbst 1862. Berlin, 1864.
- G. Muir Mackenzie and A. P. Irby, Travels in the Slavonic Provinces of Turkey in Europe. Lond. 1867; 2-e mag. (съ прибавленіемъ о Боснія 1875—77 г.)

Lond. 1877. (Изложено отчасти въ «Въсти. Евр.» 1877.

— G. v. Hahn, Reise von Belgrad nach Salonik. 2-te Ausg. Wien, 1868; Reise

— G. v. Hahn, Reise von Belgrad nach Salonik. 2-te Ausg. Wien, 1868; Reise durch die Gebiete des Drin und Vardar. Wien, 1869.

— F. Kanitz, Reise in Süd-Serbien und Nord-Bulgarien. Wien, 1868; Donau-Bulgarien und der Balkan. Leipzig, 1875—77. Два тома.

— Hochstetter, въ «Mittheilungen» вънскато Геогр. Общества, 1870 и слъд.

— Ст. Захаріевъ, Географико-историко-статистическо описаніе на ТатаръПазарджинивата кваза. Въна, 1870.

— Н. F. Тогег, Rev., Researches in the Highlands of Turkey, including visits to the Mirdite Albanians etc. Lond. 2 vols.

— St.-Clair and Ch. A. Brophy, Twelve years Residence in Bulgaria. 2-e ms. Lond. 1876.

- mg. Lond., 1876.
- H. C. Barkley, Five years among the Turks and Bulgarians, between the Danube and the Black Sea. Lond., 1876; Bulgaria before the War, Lond. 1877.

   Вик. Макумевъ, Задунайскіе и Адріатическіе Славяне. Свб. 1867.

бъдствія народа, его продолжительное угнетеніе подъ турецкимъ игомъ. истребили множество памятниковъ его литературы, и наконецъ совершенно перервали всякую литературную традицію. Въ новъйшее время, въ эпоху общаго оживленія славянскихъ племенъ, у Болгаръ также обнаружились признаки жизни, но слабее, чемъ у кого бы то ни было изъ другихъ Славянъ, такъ какъ ни одинъ изъ современныхъ славянскихъ народовъ не былъ подавленъ до такой степени тяжкимъ игомъ.

Болгарское племя выдёлилось въ отдёльную семью послё того, какъ болъе раннее славянское население нынъшней Болгарии было покорено народомъ собственно "болгарскимъ", народомъ бродячимъ, уралочудскаго происхожденія. Первыя нападенія и начало покоренія относятся въ VII въву, но главнымъ образомъ государственная власть въ болгарскомъ Славянствъ установилась только съ ІХ въка: покоренное населеніе ославянило поб'вдителей и собралось въ болгарское парство. имъвшее свою бурную исторію, запутанное въ между-національную вражду съ сосъдними Сербами и другими народами, соединявшее иногда съ ними свою судьбу, дълавшее завоеванія и терявшее ихъ, наводившее страхъ на Византію и само терптвишее отъ нея. Во второй половинъ IX въка болгарскій князь Борисъ-Михаилъ принялъ

<sup>–</sup> Любен в Каравеловъ, Памятники народнаго быта Болгаръ. Кв. I. Москва,

<sup>-.</sup> Лучшая географическая карта — Каница, 1877; этнографическая карта Ами-Буэ, въ Berghaus, Physikal. Atlas, VIII Отд., № 19; id. Лежана въ Этногр. Сборн. Геогр. Общ. Вып. VI. Спб., 1864.

Ho Ectopia:

<sup>-</sup> Ранчь, Іоаннъ, архим., Исторія разнихь Славенскихь народовь, навпаче же Болгаръ, Хорватовъ и Сербовъ, из тим забвения изятая и во свътъ историческія произведенная. Въ Віеннъ, 1794—95; 4 тома; 2-е изд. Будинъ (Пестъ) 1823, 4 т.
— Engel, Gesch. der Bulgaren in Moesien. Halle, 1797.

<sup>—</sup> Епде I, Gesch. der Bulgaren in Mossien. Halle, 1797.

— В. Григоровичь, Очеркъ путешествія по Европ. Турцін. Казань, 1848.

— А. Гильфердингъ, Письма объ исторін Сербовь и Болгаръ. Москва, 1855—59 (въ «Собранів Сочиненій», т. І. Спб., 1868).

— Е. Голубинскій, Краткій очеркъ исторін православнихъ церквей болгарской, сербской и руминской. М. 1871.

<sup>—</sup> Крыстьовичъ. Исторія базгарска, сочнисна отъ Гаврінда Крыстьовича, членъ отъ вырховното ц. судидище Диван-і Ахкам-і Аддіе. Т. І. Царыградъ 1869

<sup>—</sup> М. С. Дриновъ, Заседене Балк. полуострова Славинами. М., 1873 (двъ «Чтеній Моск. Общ.»); Южине Славине и Византія въ Х вікі. М. 1876 (тамъ же); Погледъ връхъ происхожданье-то на блъгарскій народъ и начало-то на блъгарска-та нсторія. Віна, 1869; Исторически прегледь на былгарска-та цырква оты само-то

начало до днесь. Въна, 1869.

— Иловайскій, Разисканія о началь Русе. М. 1876 («Болгаре и Русь на Авовскомъ поморь»; «О славянскомъ происхожденіи дунайскихъ Болгарь»).

— Const. Jos. Jireček, Geschichte der Bulgaren. Prag; 1876 (то же сочине-

ніе вышло по чешски).
— Franz Crousse, La Péninsule gréco-slave. Son passé, son présent et son avenir, Bruxelles, 1876.

христіанство; эпоха его сына, перваго царя болгарскаго, Смисона (892 — 927), была блестящимъ временемъ болгарскаго просвещенія.

Историческая судьба болгарского народа въ политическомъ и культурномъ смисле свазана тесно съ Византіей. Оть нея Болгары принали первые залоги образованности — въ христіанствъ. Греки не въ состоянін были противод'яйствовать нашествіямъ Волгарь оружість. н для обевпеченія себя рішились подійствовать на нихъ религіей: ния болгарскаго народа съ другой стороны это быль единственный нуть из цивилизаціи. Викантійское христіанство бросило сильные корне въ народъ, но виъстъ съ тъмъ вошле въ Болгарамъ вліянія государственности и быта Ромео-Грековъ, которыя неблагополучно отозвались на судьбе болгарского государства. Начиная съ двора, принявшаго напышенный и ненужный церемонівль вызантійских весарей. все управленіе въ Болгарін приняло харавтеръ чисто-византійскій. Какъ ни защищають теперь вначеніе Византін, ел политическія свойства полжны быле разрушительно изиствовать на свежую нарожность: старая натріархальная власть вырождалась въ везантійскій неспотезыв н угнетеніе народа, н этому можно приписать то обстоятельство, что болгарскій народь не успаль впоследствін выработать себе прочинкь основъ, которыя би поддержали его цельное, невависимое существованіе. Этоть поряковъ вешей не останся однаво безь протеста, который выразился съ одной стороны въ стремленіи Волгаръ въ цервонной незанисимости отъ Византін (хотя и незанисимая болгарская первовь сохраняла внутри тоть же византійскій формаливить) и съ другой стороны въ народномъ религювномъ движеніи — въ еретическомъ "богомильстив". Стремленіе въ церковной независимости начинается на самыхъ первыхъ порахъ болгарскаго христіанства: Борисъ уже вскоръ посл'в врещенія обращался въ пап'в (церкогнаго разрыва еще не былон напа безпрестанно вибшивался въ дёла православнаго Славянства, особенно на Балканскомъ полуостровъ, гдъ встръчались діоцеви запанной и восточной перкви), жалуясь на влоупотребленія греческаго туховенства, и для большаго укращенія повой вары и большаго первовнаго порядка просият назначить для Болгарін патріарха. Папа Ниводай отважаль на томъ основанін, что Волгарія еще не была вполн'в обращена. Первовный расколь при Фотій заслониль діло о болгарскомъ натріаршеств'в, но отношенія оставались ті же, и войны царя Сименна съ Гревами имћан не только полетическія, но и перконныя причины: греческій патріархъ Неколай, въ письмахъ въ Симеону. упрежаеть его, что онь "изгоняеть изъ своей державы парегранскихъ священниковы и ставить своихъ". Волгары, повидимому, не дожелалсь признанія со стороны Грековъ, сами провозгласили своего архіепискона патріархомъ: парь Симеонъ, сравнявшись титуломъ съ греческими

императорами, не хотъть оставить и цервви безь патріарха, тать больше, что по ученію самихь Грековъ независимый царь (ваковъ быль царь болгарскій) не могь допустить подчиненности своей церкви. Кром'в этой политической причины, другою причиной, побуждавщей искать независимости, были церковныя злоупотребленія, на которыя жаловался уже Ворись. Особенное значеніе получають эти стремленія Симеона потому, что этоть царь, получившій образованіе въ Константинополь, хорошо вналь Грековъ и могь еще бол'ве оснотельно желать іерархическаго отд'яленія Болгаріи отъ Константинополя. Ми увидимъ, что т'є же стремленія къ независимой отъ Константинополя патріархіи были достигнуты и у Сербовъ.

Независиман і ерархія и д'яйствительно основалась. При цар'я Потръ, смить Симеона, въ первой половинъ X въка, въ достоинство балгарскаго патріарха возведенъ былъ Даміанъ, съ согласія императера Романа Лаканина и съ утвержденія императорскаго синклита. Но мезависиман патріархін болгарская удержалась недолго.

Въ 1019 году парство болгарское пало: войны съ Греками ванчились перевёсомъ греческой стороны и императоръ Василій, провванний Болгарохтономъ ("Болгаробойцемъ", убійцей Болгарін, единить нять подвиговъ котораго было осленление 15,000 Болгаръ), ввелъ Болгарію въ число греческихъ провинцій. Болгарскій патріархъ, Данидъ, быль повидимому незведень съ престола; Греки не признавали уже и преемниковъ Даміана патріархами, но они не оспаривали у нихъ и теперь права "автокефальности" т.-е. независимости отъ греческой натріархін. Столицей этой автокефальной церкви стала Охрида, гдё быль вы концъ перваго царства престоль патріарха: въ глазахъ Болгаръ Охрида пріобрівла потомъ славу древней столицы національной жени, какъ у насъ Кіевъ; — во несправеждиво. Л'яло въ томъ, что автовефалія, существовавшая въ Охридь, при завоеваніи царства превратилась изъ болгарской въ греческую, и въ Охриде навсегда утвердидась не свободная духовная живнь Волгаръ, а церковная власть Грековъ надъ неми. Охрида стала средоточіемъ не поддержки, а подавленія національно-славянскаго начала (Голуб. 40). Началось господство Византійцевъ. Но Грекамъ не удалось вполив нодавить Болгарін: постоянно происходиле отдёльныя воестанія недовольныхъ, и наконецъ, черевь полгораста лёть рабства, двумь братьямъ. Асёню и Петру, удамось возетановить болгарское царство (1186), которое при ихъ преемнивъ Іоанвъ-Асънъ II опять возвисилось до небывалаго прежде могущества: болгарскіе цари навивались въ то время царими "всёмъ Волгаромъ и Грекомъ". Это новое царство имъло свои блестащія времена въ XIII столетів, когла оно было страшно для самой Византін; по вообще судьба его не удалась, единство его не обравлю; медъ

вреднымъ вліяніемъ феодализма и религіозныхъ раздоровъ; предѣлы становились тёснѣе; оно по слабости подпадало вліянію сосѣдей, нѣсколько лѣть даже зависѣло отъ Татаръ, потомъ подчинилось сильнымъ Сербамъ и наконецъ, безъ большого сопротивленія покорено было Турками въ 1393.

Второе болгарское царство вособновило стремленія къ церковной независимости, воторыя возвращались такимъ образомъ кажими разъ. вогда народъ чувствоваль себя сильнее политически. Такъ какъ автовефальная Охрида осталась во власти Гревовъ, то новая независимая болгарская церковь была основана въ Терновъ, столицъ второго болгарскаго парства; сначала это было архіепископство, а затімь-патріархатъ. Теперь положение было очень выгодно: византийский императоръ, перенесшій свою столицу въ Никею изъ Константинополя, занятаго крестоносцами, искаль помощи у цара болгарскаго, вступиль съ нимъ въ родственныя связи и долженъ былъ соглащаться на его требованія. Старое болгарское сказаніе такъ взображаєть пара, обновившаго болгарское патріаршество — это типическое изображеніе стариннаго южно-славанскаго цара, въ которомъ не трудно видеть черти византійскаго происхожденія: "Іоаннъ Асвиь, царь великій и благочестивый, сынъ стараго Асвия, имвешій великую любовь въ Богу. прославившій и просвётившій болгарское царство больше всёхъ царей, прежде него бывшихъ, соорудившій монастыри, украсивъ ихъ златомъ, и бисеромъ, и вамнями драгоценными, и все святыя и божественныя первые одаривний дарами многими, объявивъ имъ чистую свободу; и весь священническій чинъ: архіереевъ, іереевъ и дьяконовъ наградившій великими почестими, но болье всего прославившій себя тымь, что съ пламенчить желаніемъ обновиль патріаршество болгарскаго парства." Терновскій патріархать утверждень быль грамотами императорскаго совета и вселенскихъ натріарховъ: нервымъ терновскимъ патріаркомъ быль Іоакимъ, избранний и рукоположенный въ Ламисакъ въ 1234 году. Радъ терновскихъ патріарховъ тянется потомъ до жонив XIV столетія: последнимь быль Евоний, занимавшій терновскій престоль во время турецкаго завоеванія.

Историки указывають разныя причины паденія Болгарів. Во-первыхъ, вліянія Византіи, которая дала Болгарамъ ихъ церковное образованіе, законы, обычаи, а вийств и свою испорченность. Византійское господство въ промежуткі двухъ царствъ особенно открыло путь вреднимъ вліяніямъ, которыя потомъ еще усилились. Даліе, упадку содійствовало богомильство; это мрачное ученіе питало въ народів разладъ и враждой къ обществу подрывало самую любовь къ отечеству, такъ что преслідуемые богомилы могли смотрійть на Турокъ, какъ на освободителей. Наконецъ, третьей причиной быль феодализмъ. Боярство, какъ въ Сербін и Боснін, стремилось къ независимости, и это равъединило политическую силу государства; интересы висшихъ и нившихъ классовъ не сходились. Народъ находился въ томъ притесненномъ положенін, которое д'ялесть его равнодушнымъ въ д'ялемъ государства, вследствіе чего все общество можеть оказаться бевсильнымъ въ минуту опасности 1). Оттого между прочимъ въ народъ съ такимъ усивхомъ распространялось богомильство, въ которомъ была повольно сильная соціальная струя: усп'яхь ереси въ значительной степени быль выраженіемъ народной оппозиціи гнету государства и церкви. Въ концъвонцовь, вакъ злой fatum, явилось турецкое нашествіе. Успёхъ его еднели можно поставить на счеть одной слабости Болгаръ или вообще балканскаго Славянства: последнее было еще въ періоде формированія, когла на него обрушились эти были, а сила нашествія била такова, что Турція стала предметомъ страха и для самой центральной Европи: после Болгарін и Сербін нала сама Византія, потомъ была завоевана Венгрія, Австрія платила Туркамъ дань, а затімъ граници Турців воснужись Польши и Московскаго царства. Это быль одинь изъ потововь авіатскихь нашествій, какія приходилось видерживать европейскому міру, и Болгарія была смята какъ первое препятствіе. Но она не погибла...

Съ туреневиъ нашествіемъ кончилось политическое существованіе Волгарін и ел церковная независимость, и началось двойное рабство: трудно свазать, воторое было страшнёе для національнаго существованія-угнетеніе ли отъ турецкаго грабежа и произвола, или угнетеніе отъ вонстантинопольскихъ фанаріотовъ, которые, овладёвъ болгарсвой ісрархісй, отнимали у народа и остатки матеріальнаго достоянія, и возможность національной образованности. Греческая ісрархія. занятая своими денежными интересами, не думала заботиться о духовномъ развитім нарока или по врайней мёрё о сохраненім прежнаго. н Болгарія впадаеть въ крайнюю матеріальную и нравственную нищету. Этотъ порядовъ вещей, наступивній вскор' посл' турецваго поворенія, составляль до последняго времени существенную черту въ положеніи Болгаріи. Первне проблески возрожденія авляются съ конна прошлаго столетія, вогда успешныя войны Россін съ Турпіей давали первую отдаленную надежду; въ нынашнемъ столетін эти надежны возрасли, когда рядомъ совершалось освобождение Греціи и Сербін. Боле определенное движеніе идеть съ 1820 — 30 годовь, и тольво съ последнихъ десатилетій является совнательная имсль объ освобожденій отъ турецкаго ига и отъ ига константинопольскихъ

<sup>1)</sup> Jireček, 878-4; ср. Гильфердинга, Сочин. I, 136-138.

фанаріотовъ, которое бы дало возможность прочнаго національнаго возрожденія.

### Главныя событія болгарской исторіи.

III — IV в. — Первыя поселенія Славянъ на Балканскомъ полуостровів.

679— Основаніе перваго болгарскаго государства въ Мезін.

802- 807 (около). Вступленіе на престолъ Крума († 815).

862—888. Борисъ-Миханиъ († 907). Крещеніе Болгаръ.

893- 927. Симеонъ. Цветущее время болгарскаго царства.

927- 968. Петръ. Раздъленіе царства на восточное и западное.

976-1014. Самунлъ.

1018- Паденіе перваго болгарскаго царства.

1186-Возстание братьевъ Петра и Асвия, и второе болгарское парство въ Мизіи.

1197—1207. Калолиъ. Совивствая борьба Болгаръ и Грековъ противъ Франвовъ, завоевавшихъ Константинополь.

1211-Преследованіе богомиловъ.

1218—1241. Іоаннъ-Асвнь ІІ. Цвізтущее время второго болгарскаго царства.

1257-Убійство носл'ядняго болгарскаго Асыня, Миханла.

1258-1277. Константинъ-Асвиь, Сербъ.

1280—1292. Георгій Тертерій, основатель новой династіи. Нападеніе Татаръ.

1331—1365. Іоаннъ-Александръ. (Раздъленіе Болгарів на царства Терновское в Бдинское, т.-е. Виддинское).

[1353-Приходъ Турокъ въ Европу].

1365—1393. Іоаннъ Шишманъ III, последній царь Терновской Волгарів.

1395 Взятіе Тернова Турками. Паденіе болг. царства и независимой церкви.

1398-Паденіе Вдинской Болгарів.

[1444-Битва при Варий. 1453-Взятіе Константинополя Турками].

1762—Пансій Самововскій. Первое начало болгарскаго возрожденія.

1858—1872. Болгарскій церковный вопросъ.

1876-Сербская война. Филиппопольскія убійства.

1877—1878. Война Россін съ Турпіей.

## 1. Древнія времена.

Литература, развившаяся у Болгаръ, была первой и общей литературой православнаго Славянства. Здёсь являются древийшие писатели на томъ языкъ, которому даютъ название старо-славянскаго и который до сихъ поръ остается церковнымъ языкомъ славянскаго православія <sup>1</sup>).

**По смерти Месодія въ Моравін (885), пресл'ядованіе, которому ученики его** подверглись отъ н'ямецко-римскаго духовенства, заставило

<sup>1)</sup> Въ указанной више литератури о старо-славлискомъ даний есть сийдини и о самимъ намятилнахъ. Въ ряду изъ находится обильное число намятилноъь чисто наразвимъ (переводовъ св. писанія, отщовъ церкви и т. п.) и богослужебнихъ, которие собственно не относятся нь намену изложенію; ми упоминаємъ о нихъ наскольно они свидательствують о разм'врахъ и направленіи литературной діятельности немию Славлиства. Въ приводимихъ ниже инитахъ заключаются събдінія о памятилнать нереводнихъ и самостоятельнихъ, дерковнихъ и полудярнихъ, и отчасти ихъ памятія. Несмотря на значительную разработку этого отділа славниства дитератури полійшими учениме, онъ все еще далено не предідованъ и даже не опесань кномер.

ихъ удалиться въ Болгарію, гдё дёлтельность ихъ стала началомъ мирокаго развитія старо-славянской литературы. Вибств съ своими учителями они извёстны подъ названіемъ св. Седмичисленниковъ (у Болгаръ, "Седмопочетни"): вромъ Кирилла и Менодія, это были Климентъ, Гораздъ, Наумъ, Ангеларъ и Сава. Особенно дъятельнимъ изъ этихъ ученивовъ былъ Клименть. Вавъ царя Симеова билъ золотымъ векомъ болгарской инсыменности. Самъ Симеонъ былъ восмитанъ въ Константинополв и получилъ даже название полу-Грека за свою византійскую ученость; въ Константинополь онъ сделался и ревностнымъ христіанскимъ книжникомъ. Онъ покровительствовалъ новому просващению своего народа, вывываль богословские труды, переводы съ греческаго и т. и.: современники его, какъ напр. составитель извъстнаго Симеонова (Святославова) "Изборника", сплетають ему похвалы, напыщенныя по-византійски. Зам'вчено было не безъ основанія, что въ переводахъ, сдъланныхъ по его поруучению, проглядываетъ не случайный, а намібренный выборь, и что онъ повидимому желаль широво пересалить въ Болгарію греческое образованіе. Онъ не только самъ находиль время ваниматься переводами, но собраль у себя палый кругъ образованныхъ людей, и по свидетельству одного изъ нихъ "исполнилъ внигами свои палаты". Поэтому время Симеона было особенно благопріятно и для утвержденія христіанства, и для распространенія письменности: здёсь было ей положено прочное основаніе.

<sup>—</sup> Шафаривъ, Rozkvět slovanské literatury v Bulharsku, Cas. Česk. Миз. 1848; Pámátky dřevního písemnictví Jihoslovanův. Прага, 1850; 2-е изд. 1878.

— Упомянутме выше труди о Кириллі и Месодії, о глаголической письмен-

К. Калайдовичь, Іоаннь, Эквархъ Болмарскій. Сиб. 1824. Р.
 П. Кеппень, Собраніе словенских памятниковь, находящихся вий Россіи.

Спб. 1827. — С. Палаувовъ, Вътъ болгарскаго царя Симеона. Спб. 1852; Грамота патр. Калякста («Изгастія», VII); Синодикъ царя Бориса («Временинкъ» М. Общ. 1855.

ин. 21).
— Изданія намятнивовь въ «Извістіяхь» ветербурговой аналемін, въ «Чтеніяхъ Моск. Общества», въ сербовомь «Гласника», хорватокомъ «Раді» въ трудахь Востокова, Миклошича, Рачкаго, Ягича, Водянскаго, Буслаева, Тихонравова, Ламанскаго

<sup>—</sup> Цілий рядъ ваданій и изслідованій Срезневскаго: Древніе паматиния несьма и языка пло-западнихъ Славанъ. Спб. 1865; Древніе славанскіе паматинки посоваго инсьма. Спб. 1868; Слідінія и замінни о малонавістиннъ и помобитинхъпаматиннахъ. Спб. 1866—76. 2 ч. (LXXX статей).

<sup>—</sup> Андрей Поповъ, Обзоръ хронографовъ русской редавців. 2. ч. М. 1866—69; Изборнавъ, М. 1869.

<sup>—</sup> Инвентари рукописних собраній гр. Толстаго, Царскаго (иний гр. Уварова), 6-ки Моск. Общества, составленние П. Строевних (первий, вийстй са Калайдовичень), а из особенности подробние каталоги и описанія рукописей, кака Востонова: Описаніе рукописей Румяни. Музеума. Спб. 1842; Горскаго и Невоструева: Описаніе слав. рукоп. Моск. Синод. библіотеки. М. 1855—71; Славино-русскія рукописи В. М. Ундольскаго (съ добавленіями А. Викторова). М. 1870; Андреи Попова: Описаніе рукописей б-ии А. И. Клудова. М. 1872, и Первое Прибавленіе. М. 1875; В. Ламанскаго: Описаніе нікоторика олив. рукописей, хранащиком из Білграді, Загребі и Віні. Спб. 1864, и прот.

Учении Кирилла и Месодія, бъжавшіє въ Болгарію, дъйствовали во-первыхъ какъ распространители христіанства, и память ихъ до последняго времени сохранилась особенно въ юго-западномъ болгарскомъ крав. Они дъйствовали и путемъ литературнымъ.

Самъ царь Симоонь, какъ сказано, занимался интературными трудами. Ему прицисивають переводъ общирнаго собранія словь Іоанна Златоуста (числомъ 135), подъ названіемъ "Златоструй" (старійшій симсовъ XII в.), хотя онъ віроятно не самъ, или не всі изъ переводиль.

Климентъ, называемый из заглавіяхъ его сочиненій "епископомъ словенскимъ", быль епископомъ величскимъ и оставиль не мало сочиненій, до сяхъ порь однако вполив не изданныхъ и не изследованныхъ (ум. 916). Это — проповеди, похвальныя слова смятымъ, и, какъ нолагаютъ, житія славянскихъ апостоловъ (такъ-называемыя паннонскія житія) и похвальныя слова имъ. Самая деятельность его еще невняснена, и некоторые ученые (напр. Голубинскій) сомивваются, быль ли онъ действительно ученикомъ Кирилла и Месодія 1).

Горазду, одному изъ св. Седмичисленниковъ, Шафаривъ находиль возможнымъ приписать паннонское житіе Месодія. Изв'єстны о немъ только отзывы какъ объ ученвищемъ мужів, который въ совершенствів зналь языки греческій и славянскій, и быль важнівшимъ сотрудникомъ Месодія.

Другой наодевитый писатель времень Симсона быль Іоаннъ, изистный подъ именемъ "экзарха болгарского", которому принадлежать: переводъ богословія Дамаскина подъ названіемъ Небеса; Шестоднесь, заключающій толкованіе первых главь Монсен о твореніи міра; переводъ греческой гражматики Дамаскина, приноровленный къ славянскому явику: переводъ его же діалектики, или философіи, и навонецъ нёсколько поучительных словъ. У Іоанна оченидно преобладають ученыя стремленія. Шестолневь ("Шестоденье, съпсано Іоанножь презвитеромъ ексархомъ отъ св. Василія, Іоана и Сеуріяни, и Аристотель философа и инъхъ") составлень по византійскимъ источникамъ и образнамъ: Василію Великому, Іоанну Златоусту, Северіану Гевальскому и совершенно сохраняеть ихъ манеру; экзархъ цитируетъ и языческих мудрецовъ Греціи, напр. Навтона, Аристотеля, Облеса, Діотена и т. д., но для того тольво, чтобь обличать ихв ложиня явическія понятія объ излагаемомъ имъ предметь. Въ пролога въ этой книгь, Іоаннъ обращается въ царю Симеону; въ началь шестого слова онъ описываеть великольное княжеских палать, хражовь и ве-INTIO CAMORO KHASA.

<sup>1)</sup> См. Упдольскаго, въ «Чтеніяхь М. Общ.» 1848, Ж 7; его ме: Объ открытів и мадалік твореній Клименти, въ «Весідахь» Любит. Словесности. М. 1867. І, 31—38; Палаузова, Вікъ ц. Описона, 36; Голуб. 169, 569.

Къ церковному поученію относятся труды епископа Константина, котораго называють въ числё учениковъ Кирилла и Месодія и дёлтелей вёка Симеона; онъ переводиль проповёди Асанасія Александрійскаго противъ аріанъ, поученія Златоуста и т. д. съ собственными прибавками, и наконець написаль еще молитву въ стихахъ, гдё говорится между прочимъ о крещеніи славянскаго племени—это первый въ славянской письменности памятникъ искусственной позвік. Назовемъ еще монаха Храбра, котораго статья "о письменахъ" стала потомъ классической для старинныхъ букварей и дастъ древнёйшее свидётельство объ изобрётеніи и характерё древнёйшей славянской азбуки: Храбръ писаль въ то время, когда "были еще живы люди, видённіе Кирилла и Месодія", слёдовательно въ Х столётіи.

Были безъ сомнівнія и другіе писатели и переводчики; мы не знаемъ ихъ именъ, но результатомъ труда ихъ остались, кромі упомянутыхъ, другіе многочисленные переводы изъ отцовъ церкви, которые должны быть отнесены къ этой древнійшей эпохі болгарской литературн: отчасти они и сохранились въ очень древнихъ спискахъ. Такъ, къ Х— ХІІ вікамъ должны быть отнесены переводы поученій Іоанна Златоуста, Григорія Богослова, Ефрема Сирина, Кирилла Іерусалимскаго, Оеодора Студита, Ліствицы Іоанна Ліствичника, "Пандекта" или поучительныхъ словъ Антіоха, толкованій на Псалтырь, приписываемыхъ Аеанасію Александрійскому, нікоторыхъ другихъ толкованій на разныя книги св. Писанія; переводы "Пролога", или сборника краткихъ житій святыхъ, и нікоторыхъ отдільныхъ пространныхъ житій.

Кромѣ собственно-церковныхъ поучительныхъ книгъ, въ этой литературѣ появляются и другого рода произведенія. Какъ въ трудахъ Іоанна Экзарха выразилось намѣреніе усвоить болгарской письменности научное содержаніе, такъ о томъ же свидѣтельствуеть знаменитый Симеоновъ "Сборникъ" (переписанный потомъ въ 1073 г. для русскаго князя Святослава, и извѣстный также съ именемъ этого князя), заключающій въ себѣ "сборъ отъ многихъ отецъ, вкратцѣ сложенъ, на память и на готовъ отвѣтъ", гдѣ находятся выписки изъ св. отцовъ и также свѣдѣнія по разнымъ отраслямъ тогдашняго знанія 1).

Далее, быль здёсь цёлый отдёль книгь историческихь, именно рядь переводныхь византійскихь хронографовь (въ перечисленіи ихъ мы выйдемъ однако и за предёлы древняго періода). Такова хроника Іоанна Малалы: "Изложеніе о лётёхъ миру"; славянскій тексть не есть впрочемъ чистый переводъ греческаго подлинника, но особал компиляція, гдё Малала дополненъ изъ другихъ источниковъ; допол-

Общіе обвори этой интератури послі Шафарнка, у Иречка, Gesch. der Bulgaren; Голубинскаго, Ист. перкви; — частности въ отдільнихъ пислідованіяхъ, особенно у Сревневскаго, Герскаго и Невоструева и д. д.

неніе составляють Палел, или исторія ветхаго зав'ята, и Александрія. нан баснословная исторія Александра Македонскаго. Переволункомъ Малали считали обикновенно пресвитера Григорія, но имя его стоить въ томъ мёсть компедяцін, гдё нёть вовсе текста Малали, и указа-HIC CTO TPYRA MOMENTS OTHOCHTSCH CEOPÉE ES BETROCREÉTHUMS HOROLHEніямъ. Но переводъ візроятно принадлежить віжу Симеона, и въ XII стольтін имъ уже пользовались русскіе льтописци. Еще больше отраживсь вы русской летописи хроника Георгія Амармола. Оны им'яль два различные старославянскіе перевода: одинь болгарской ремакціи ("Временьникъ въпростъ" и пр.), другой — сербской ("Летовникъ въвратить" и пр.); первая послужиля однимъ изъ источнивовъ для руссвой древней, такъ-называемой Несторовой летониси, и есть мейніе, что самий переводъ ен сделанъ быль не въ Болгарів, а на Руси. Отноніеніе самихь редавцій Амартола тавово, что главний веслівователь ихъ, Ункольскій, предположиль для нихъ два разиме греческіе оригинала, и отличаль "Георгія грашника" (Анартола) болгарсвей редавцін отъ "Григорія мниха" сербской. Окончательное внясненіе діла затруднено тімь, что славянскій Амартоль, какъ и Малала, остается досель невзнаннымь. Не налань также еще одинь замечательный болгарскій переводъ-греческаго хрониста Константина Манассін, иринадлежащій впрочемъ средне-болгарскому періоду, именно поломин'в XIV в. На юг'в сделанъ быль и переводъ хроники Симеона Ме*мафрасма*: "Съписаніе мира отъ бытія и л'ятовнивъ". Въ компиляціи изъ Малали, находятся значительные отрывин изъ Іосифо Фласія, воторые заставляють предполагать, что этоть историвь также рано авился въ славянскомъ нереводъ. Далъе, краткая хронологія Никифора (напочатанная при евданіи рус. летописей) 1).

Далве упомянемъ о другихъ явленіяхъ болгарсвой литературы, воторыя также должны или могутъ быть отнесены въ древнъйшій періодъ. Но намятники, сейчась указанные, уже открывають намъ историческое значеніе болгарской литературы, какъ господствующей литературы православнаго Славянства въ древнемъ періодъ. Какому бы
племени спеціально ни принадлежалъ старо-славянскій ликъъ, Болгарамъ неотъемлемо принадлежатъ историческая заслуга основанія на
этомъ литературы, которая цёликомъ перешла къ
Русскимъ и Сербамъ и доставила готовую опору для развитія ихъ
собственной письменности. Эта связь установилась на много въковъ;
произведенія старо-болгарскихъ писателей сохраняли свое зраченіе во
всемъ старомъ періодъ православно-славянской литературы; явикъ сталь
общимъ дитературнымъ явикомъ, видонямъняясь конечно подъ влія-

¹) Подробности си. у Андрея Понова, Обворь хронографовь; Ягича, Ein Beitrag zur serb. Annalistik; Archiv, II.

ність протинть наручій вы шунахь и формахь, но сохрания общую основу.

Историческое значение содержания этой литературы можно указачь CERTVORKER CLOBAME OAHOFO HET JUTHENT CORROMORIHENT SHATORORY славанской литературной дренности, Ягича: "Если за Вивантійнами почти единоглесно признають но врайней міру то хорошее, что они ORIGIN MURICENHENCE KOMBILIETO DAMES VICTO DEBINES CONDORRIES CHOMES предворь, то имъ славянскимъ ученивамъ, — если вогда-нибудь въ Европъ получать понятие объ ихъ средневавовой литературъ, - вонечно столь же охожно отдадуть но крайней мере ту скромную нохвалу, что они съ своей стороны быле прилежными переводчивами византійской учености. Въ самомъ дёль, пром'в долинской, м'еть другой еврепейсной литературы, воторая он наравий съ старо-славянсной (т.-е. старе-славанской съ на болгарской, сербевой и русской отраслями) могле указеть из очень древнемъ нереводь весь огромный запасъ библейско-богословско-митургических произведеній христіанских Гренова. Если оставить нь сторон'в современную оцінку этихъ проинведеній и живо представить себ'й возорінія тогданіних времень, по BOTODENTS HO GILLO SERRITIS GOLDO CREMENHARO TEME STO, TO STOR DOBностной переводной даятельности славянских среднихь ваковь ниваять нельзя отвавать въ извъстномъ культурномъ значеніи. Коночно, съ нашей нивъненей точин врвнія мы очень охотно отдали бы многіо фоліваты теологическаго злама за тонкую тетрадку среднев'яковых народныхъ пъсенъ и тому подобнаго" 1).

Для общей исторіи литературы изученіе старо-славянской письменности инветь еще тоть особенный интересь, что, передавая вивантійскую литературу, она сохраняеть отголоски другого движенія, котораго мы еще не можемъ прослідить по греческимъ произведенімиъ, сохраниеть (какъ увидимъ даліве) памятники, исполненные интереса вообще для жученія общевропейскихъ средневівовыхъ сказаній.

Старим русскія рукониси, древняго и въ особенности средняго неріода, представляють множество намятниковъ — отечниковъ, поученій, повъотей, житій, анокрафовъ, внижно-народнихъ преданій, византійскихъ мотеривовъ, которые или несомивнию идуть изъ болгарскаго источника, или не предней мёрё носять слёды южно-славянскаго происхожденія. Болгарскіе прототины этихъ произведеній темерь очень рідки, потому что болгарскія рукониси терались въ бёдствіяхъ нозднійника болгарской исторія, или даже были неміренно истребляемы Греними со временть туреннаго поворенія; но русскіе списки, ихъ сохраминенію, дають возмоникость судить о распространеніи старо-болгар-

<sup>4)</sup> Archiv für slav. Phil. II, 2.

свой литературы по всей области стараго православнаго Славниства. Большей частью мы не знаемъ и хронологіи этихъ паматникомъ, тавъ что исторія ихъ можеть бить опредължива нова только самыми общими чертами.

Характеръ древней, и нотомъ средней болгарской литератури, кавъ онъ выразился уже у первыхъ писателей, былъ церковие-догматическій, дегендарный, историческій, въ выжитійських симель. Это были всего чаще переводы нервовнихъ писателей греческихъ, а также собственных произведения въ той же обитей манерв, которая большего частио не даеть возможности открыть спеціальныя народных черты писателя. Церковный явикъ, установившійся прочно носле трудовъ первыхъ болгарскихъ писателей, дълаль эти произведения общедоступними для всёхъ грамотнивовъ славанскато православія, Церковина сношения Русскихъ съ Болгарами и съ Асономъ, ближайние состдетно Сербовъ съ Болгарами установили между имии мёну рукописей. Асонъ нграль чреввичейно важную роль въ этой литературной взаимности: кажлый славенскій нравославный народь ексерь тамъ свой конастырь (Зографъ — болгарскій, Хилендаръ — сербскій, Пантелейноновъ — руссвій); эти монастири били предметомъ благочестивихъ странствій, собирали значительные вклады и приноменіи и принимали ділтельное участіе въ литературномъ движенін; адёсь собиралось и перемисывалось иножество рукописей, отсюда раскодились он' въ разния смарянскія земли; Асонъ нивль и нівскольних своихь писателей 1).

Впосийдствін, когда пали оба царства, и сербское и болгарское, и литература илъ принла въ крайній унадокть, здёсь продолжали держаться хоги слабил предавія старины, и какъ нёвогда квити шли съ славнискаго юга на съверъ, такъ теперь шли сюда старин и новыя цервовныя вниги съ съвера. Сербскимъ и болгарскимъ писателямъ среднято періода,—зам'вчаетъ справедливо одинъ историкъ,—биле в'ёроятно совершенно неизв'ёстно многое, что за н'ісволько в'ёковъ было у нихъ переведено и сохранилось до нашего времени только въ русскихъ спискахъ певдийшаго времени, или даже въ самыхъ оригиналичь очень рано виселилось въ Россію, и еще теперь нометъ быть най-кено только тамъ.

<sup>1)</sup> Объ Асонъ существуеть цалая обширная литература. Описанія Асона см. у Гризебаха, Фальмерайера (Fragmente aus d. Orient, Stutg. 1845, II Bd.); Proust, Veyage au Mont Athos, съ ворошими рисуними, нь le Tour du Monde 1860; Piachon, Die Mönchsrepublik des Berges Athos, въ Hist. Taschenbuch, Paymepa, IV. L. Leipz. 1860, 8—88. Далъе: — О спошеніяхъ русской церкви съ святогорожими обиголями, Праб. нь Твор. св. отець, 1848, I; О жизни Русский и Асонь, Крист. Чтеніе 1853, ч. ІІ; Сношенія Россій съ Востокомъ, Сиб. 1858; Исторія Асона, еп. Порфирія Успешскиго, въ Труд. Кіевск. Акад. 1871. Спеціально со стороми снав. древностей и рукописей описанія Григоровича, Петковича, сербскія кинги Аврамовича и др.; со стороми правосительной въ настоящее время: «Асонь», Н. Благо-вищенский. Сиб. 1864.

Но вакъ ни замъчателенъ быль этоть "разцебть" славянской литературы въ Болгарін, въ ней съ самаго начала обнаружились дев слабия стороны, которыя такимъ же образомъ отразились и въ русской, и въ менъе сильной сербской письменности. Болгарская дитература приняла изъ Византіи очень мало научнаго знанія, и сама Византія не сделяла ничего, чтобы помочь въ этомъ отношении Славянству, воторое такъ тёсно примывало къ ней въ церковномъ ученін, — хотя нивла би для этого полную вовможность, такъ-какъ Греки бивали іерархами не только на славянскомъ югь, но и въ Россіи. Славянская письменность пріобрёла отсюда только первовных начетчиковь. церковныхъ стелистовъ, но не пріобрала никакихъ научныхъ свадъній. Южное Славанство не согдало самобитной литератури: его подетическое состояніе никогда не было надолго прочно и не давало организоваться умственнымь потребностямь и силамь; самая близость въ Византін делала его особенно доступнымъ ея вреднымъ вліяніямъ; блескъ Константинополя ослещияль его и делаль только слабымъ подрежателемъ. Въ литература сважихъ народовъ являются черты старой порчи-панегирнеть, напыщенный стиль, высоком врное превржие въ народнимъ массамъ, наконецъ безсодержательность. Въ русской инсьменности, въ более сильномъ государстве, развилась по врайней мъръ обильная летопись. На югь не было и этого: самый переволь гречесвихъ хронистовъ не пробудилъ историческаго интереса: въ нихъ видели преимущественно религіозную сторону, и любима была только хронива съ религіозной окраской. Мы не находимъ въ южно-славянской письменности любопытства ни въ свётской, политической исторін Византін, ни даже въ тімъ писателямъ, которие говорили объ исторін самихъ Славянъ, какъ Константинъ Порфирогенетъ.

Этоть, по преимуществу перковный или перковническій характерь антературы производиль и другой ея недостатовъ—пренебреженіе къ народной жизни. Литература относилась къ ней враждебно, — живнь народная въ началь была слишкомъ языческая; затымъ книжникъ смотрыть свысока на некнижность народной массы; наконецъ, проповыдникъ аскетической нравственности считаль вообще нравы и обычан народа бъсовскими и гръховными. Книжники остались глухи и къ лучшимъ чертамъ этой жизни, и не снисходя къ простотъ народныхъ понятій, да и къ простотъ истинныхъ христіанскихъ требованій, отдалились отъ народа. Отгого, народная позвія не отравилась въ литературь, которая въ общемъ счеть оставалась искусственной областью представляла сербская литература (особенно) и русская (меньше).

Темъ не менее поэтическія потребности не могли бить совсёмъ

заглушени, и действительно виразились цёлимъ радомъ произведеній, книжныхъ по происхожденію, но получавшихъ популярность, к ватёмъ съ одной стороны оставившихъ свой слёдъ въ народномъ преданіи, а съ другой воспринимавшихъ въ себя это преданіе. Здівсь опять произведенія старо-болгарскія и средне-болгарскія (доказанныя нан предполагаемыя) сделались достояніемь и сербской, и русской письменности. Это — повъсти и свазви, героическаго и романическаго содержанія, источнивомъ которыхъ также была Византія. Запасъ поэтических исторій, составлявшійся изъ восточнихь и западнихь сказаній, существоваль и вы греческой литературі, —и черезь нее многія изъ нихъ перещии въ письменность южныхъ Славянъ. Таковы были. напримъръ: Кими Омиксандра, известная псевдо-Каллисоенова исторія объ Александрів Македонскомъ, породнешая въ Европів півлый рянъ геронческихъ романовъ и въ старо-славянской литератури навистная въ трехъ различныхъ редавціяхъ. Старійшій списовъ этихъ "Книгъ" находится при хронограф'в Малали XV въка, переписанномъ съ рукописи 1261 года, но переводъ долженъ быть еще древиће: изъ этой и вуъ другой сербской редавціи эта исторія перешла и въ русскія руко-HECH, MAYMIS AO CAMARO XVIII CTOLETIS 1). MALE, CRASANIO O TPOSMской войнь было уже невестно по хронографу Малалы въ X въкв; но врожь того существовала особенная редакція этой исторіи, вставленленная въ вативанскомъ спискъ средне-болгарскаго перевола Манассін (половины XIV въка). Она называется здёсь: "Повёсти о нав'єствованныхъ вещехъ еже о кралехъ притча и о рожденихъ и првомванихъ", а въ многочисленныхъ русскихъ спискахъ носетъ названіе: "Повъсть о создания и плънении Тройскомъ и о конечномъ разорении" н проч. Эта исторія, отличная оть сказанія Лареса и Ливтиса, внаменятыхъ въ средніе віка, по мивнію Востовова представляла пересвазъ троянской исторіи на народномъ язикъ, и Востоковъ уже предположиль для нея западный, латинскій источникь. Впоследствіи отискались еще корватско-глаголические тексты этой повёсти, которые трудно было признать за повторение старо-болгарскаго, и Ягичъ приходиль въ завлюченію, что первоначальный тексть "Притчи" произошель гдёнибудь въ Восніи или северной Далмапін, гав катинскіе источники н могли быть близви <sup>2</sup>). Затёмъ, любонитная свазка изъ Тисячи и од-

2) Норвини вадания у Ягича: Primjeri starchrvatskoga jezika, Zagr. 1866; Prilogi k hist. knjiž. Zagr. 1868; Мицеомича намечатага телета причи нев Ветиванской руковиси Манассін, ва Starine, III, 1871. См. также Дринова, ва «Періад. Смисанін» II, 61.

<sup>1)</sup> Объ этой книга и сладующих далае проваведениях, см. за моемъ «Очерка интер. исторія стар. погастей и сказова русских», Спб. 1867, гда изкоторие тексти индаки; затака «Езгониси р. литер. и древности», Тихоправова, и за особенности многочисленния изсладования Ягича (въ хорватскихъ изданияхъ: «Književník», «Rad jugoslav. Akad.», «Starine», въ «Hist. Knjiž.», въ «Archiv fur slav. Phil.») и А. Н. Весаковскаго.

ной ночи: Синаврипъ, наръ Адоровъ и намивскія страни (въ новыхъ русскихъ списвахъ: "Слово о премудромъ Авиръ"), находившаяся въ томъ внаменитомъ сборнивъ, гдъ находилось также Слово о полку Игорев'є; стар'я пій нав'єстный списовъ этого памятника, на XV столетія, своимъ свладомъ и языкомъ не оставляеть сомивнія въ южнославянскомъ происхождении этой сказки, записдшей съ Востока въ Византію и оттуда въ славанскую письменность. Переводъ са конечно превиве старъйшаго извъстнаго синска. По содержанию, она карактеривуеть поэтические вкуси времени: сказка наполнена мудрыми поученіями и загадками, фантастическими чудесами; она очевидно нравылась грамотникамъ (число русскихъ ея списковъ, напр., весьма значительно) и оставила свой слёдъ даже въ современныхъ южно-славанскихъ сказочныхъ преданіяхъ, —они разсказывають напр. о летанія на грифахъ, описанномъ въ этой сказкъ, только приписывають ого другому сказочному герою, Соломону. Греческій тексть до сихъ поръ еще неизвъстенъ. Дальше, въ сборнивъ, сохранившемъ Слово о полку Игоревв, находелся еще одинъ интересный по редеости византійскій геронческій романь, найденный нами въ болье новомъ русскомъ синскі: это-Депеніево Двяніе прежних времень и храбрыхь человывь, о дервости и о храбрости и о бодрости превраснаго Девгенія"), также несомивнно пришедшее въ намъ изъ старой болгарской литературы. По содержанію пов'єсти было очевидно, что это быль нереводный греческій героическій романъ: д'ййствующім лица и событія принадвежать земле греческой; одно нев главных основаній повести-противоположность греческой земли съ сарадинскою или аравитскою; герон воюють за въру и т. д., -- что совершенно подходило въ византійскимъ собитіямъ временъ борьби съ Сарацинами. Разсказъ отичнается често-эпическимъ тономъ, который и южно-славянская редажнія передаеть очень живо. Указанія о происхожденіи этого паматника подтвердились недавно открытіемъ греческой эпопен X въ**ва.** которая и была прототипомъ нашего "Девгенія" <sup>1</sup>). В'вроятно мереть болгарское посредство появились въ православно-славниской письменности и другія произведенія средневаковой пов'єсти: изв'єстная исторія Варлавма и Іоасафа, легенда, распространенная и въ литературахъ западной Европы (рукоп. XV столетія), и Стефанить и Ихнилать, знаменитая въ средніе въка сказочная исторія, имъющая свое начало въ индейской Панчатантре, перешедшая потомъ черезъ персидскій переводъ въ европейскія литературы, въ самыхъ разнообраз-

<sup>1)</sup> CM. TERCTE «ДЕВГЕНІЯ» ВЪ МОЕМЪ «ОЧЕРБЪ», СПБ. 1857; ВОСЕЛОВСВАГО, ОТРИВИИ ВВИНИТІЙСКАГО ЗЕТОВЕ ВЪ РУССВОИЪ, «ВЪСТИ, ЕЗР.» 1875, RH. 4; Les Exploits de Digénis Akritas, opopée bymantine du dixième siècle. Par C. Sathas et E. Legrand. Paris, 1875.

ныхъ редавціяхъ. Славянскій переводъ сладанъ по греческой редавціи XI въва и сохранился главнимъ образомъ въ русскихъ спискахъ; извъстна впрочемъ и сербская редакція XIV—XV стольтія. Въ число памятниковъ, несомевнно южно-славянскаго, и по всей ввроятности болгарскаго происхожденія принадлежать и фантастическія Сказанья о марь Соломонь и Китоерась, также извёстныя теперь преничнественно въ русскихъ рукописахъ. Это цёлый рядъ свазочныхъ преданій о царів, знаменитомъ на Востоків своей мудростью, которая наваля ону лаже волшебную власть наль нухами.--опять сюжеть, которымъ воспользовался и западно-европейскій эпось среднихъ вёковъ. Мы не имъемъ теперь болгарскихъ списковъ этихъ сказаній, но онъ сохранились очень хорошо у Сербовъ и Русскихъ, или въ разнообразныхъ книжныхъ редакціяхъ, или даже въ народныхъ сказкахъ. Новъйтія изследованія указывають, что сказанія о Соломоне обильно отравились даже въ руссвоиъ билинномъ эпосв. Къ этому циклу относятся: лювесть царя Давида и сына его Соломона и о ихъ премудрости", гдъ въ сказочномъ стиле разсказывается о бъгствъ Соломона изъ ролительсваго дома, его похожденияхь, о возвращении отцовскаго царства, о похищенін Соломоновой жены паремъ Поромъ и о хитромъ возвращенін ея; "притча царя Соломана о цари Китоврась", где Китоврась занимаеть место царя Пора предыдущаго сказанія; "повесть о Китоврасв", странномъ чудовищъ, которое было побъждено Соломономъ и употреблено для строенія іерусалимскаго храма; "свазаніе о премудрости царя Соломана и о южской царицъ и о философъхъ", гдъ между прочимъ мудрость Соломона доказывается хитрымъ угадываніемъ загадовъ; "повёсть о царів Дарьянів", наконецъ знаменитые "Сомомоновы Суды" 1). Греческіе тексты главныхъ свазаній о Соломон'я также еще неизвъстны.

О нов'встихъ съ преобладающимъ религіознымъ содержаніемъ и направленіемъ скажемъ дале.

Таково было блестащее начало болгарской письменности, доставившее Болгаріи значительную роль въ развитіи другихъ православныхъ Славанъ. Но независимо отъ правительственно-церковнаго просвъщенія Болгаріи, которое налагалось, кром'в уб'яжденія, и силой (усмиреніе болрскаго возстанія противъ Бориса), шло свободное народное движеніе, ставшее наконецъ своего рода опповиціей: въ немъ инстинктивно вы-

<sup>1)</sup> Замічательную разработку этих сказаній представляєть книга Весаловскаго: «Скаванскія сказанія о Соломоні в Китоврасі и западння легенди о Морольфі и Мерлині». Сиб. 1872, Относительно связа этих сказаній съ намей биликой, см. импересное изслідованіе Лігича, въ Агсіну, І. 82—183.

сказывалась масса, желавшая сохранить старыя преданія или увлекавшаяся иныть ученіемъ, которое приходилось по ея вкусу больше, чёмъ византійская книжность и формализмъ. Такова исторія болгарскихъ басмей, которыя, какъ и церковная литература, переходили къ другимъ православнымъ Славянамъ и произвели въ свое время такое дъйствіе, что послёдніе отголоски ихъ и донынё живуть въ народномъ преданіи. Въ этихъ "басняхъ", представляющихъ народно-религовори, и заключается единственный чисто-литературный элементъ старо-болгарской письменности. Историческія изслёдованія только въ послёднее время обратились къ этой книжно-народной области, но уже успёли дать любопытные результаты для исторіи средневёкового народнаго міровозгрёнія.

Не смотря на то, что уже Борисъ, по словамъ одного панегириста, "оварилъ Болгарію семисвітнымъ світильникомъ", основавши семь соборныхъ церивей, современникамъ Симеона, напр. Іоанну Эвзарху, приходилось жаловаться на "скверныхъ манихеевъ и поганыхъ" (т.-е. язычниковъ) "Словенъ". Очевидно, явычество не вдругъ уступало христіанству, и какъ всегда бываетъ, даже обратившіеся не могли скоро отстать отъ языческихъ понятій, съ которыми народъ жилъ цілне віка. Такимъ образомъ, рядомъ съ христіанствомъ существовали ціливомъ и явическія преданія народной миноологіи и космогоніи. Это могъ быть одинъ элементъ, изъ котораго развилось указанное нами явленіе. Другимъ его злементомъ было богомильство. Какъ полагаютъ, между ними произошло сближеніе и сліяніе.

Ересь боломилось 1) распространившанся въ Болгаріи одновременно съ введеніемъ христіанства, была ересь дуалистическаго характера, занесенная изъ Азіи. Первымъ отдаленнымъ источникомъ богомильства была манихейская ересь (основ. въ ІІІ въкъ), изъ которой возникло поздиве павликіанство; другимъ источникомъ была ересь мессаліанская. Ближайшимъ поводомъ къ возникновенію болгарской ереси было то обстоятельство, что византійскіе императоры, съ половины VІІІ въка, для защиты своей съверной границы переселили изъ Арменіи и Малой Азін во Оракію (заселенную Болгарами) армянскихъ павликіанъ. Бо-

<sup>1)</sup> Объ исторіи богомильства си. Euthymii Zygadeni, Narratio de Bogomilis, ed. Gieseler, Gott. 1842;—Petrus Siculua, Historia Manichaeorum, ed. Gieseler, Gott. 1846;—Schmidt, Historia et doctrine de la secte des Cathares ou Albigeois;—Gieseler, Lehrbuch der Kirchengeschiehte, и друг.;—Гильфердингь, Письма объ исторія Сарбовь и Волгарь. Собр. Соч. т. І; Kollár, Cestopis (Spisy Jana Kollára, изд. 1862, т. 3-й), стр. 199—207. Новъймія изсладовийя: д-тр. Божидарь Петрано вичь, Вогомили, прыва босаньска и прыстани. У Задру 1867; Н. Осолинь, Исторія Альбигойцевь, Казань, 1869; Fr. Rački, Bogomili i Patareni, Rad jugosl. Акад. т. VII, VIII, X; Девиций, Вогомильство, Бол. ересь X—XIV в. Свб. 1870; Голубинскій, Исторія перван 154—165, 567 и слід., 706; Райчо Королевь (или Кардзевь), О богомильства, Період. Синс., Бранда, ин. III—VIII.

рисъ всворъ послъ врещенія писаль уже въ Римъ, что по Болгаріи ходять армянскіе пропов'ядники; православное христіанство еще не усивло утвердиться, какъ ересь уже распространялась. Іоаннъ Экзархъ. живній при цар'в Симеон'в, корить остававшихся язычниковъ и еретивовъ-пда си срамляють убо вси пошибени и скверніи Манихеи и вси погани (т.-е. язычники) Словени и вси языцы зловърнін".... При Симеонъ и особенно его преемникъ, Петръ, богомилы уже возбудили живъйшее безпокойство въ ревнителяхъ вёры. Въ парствование Петра движе знаменитый ересіархъ, попъ Богомиль (онъ же въроятно ---"Іеремія, попъ болгарскій"), ния котораго стало именемъ пѣлой ереси. Его пропаганда заслонила всв прежнія попытки манихейства и дала секть ен особенный, славянскій и народный характеръ. Богомиль выбраль между своими ученивами апостологь, и его проповывь нивая общирный успёхъ. Богомильство распространялось тогла повидимому совершенно свободно; по историческимъ преданіямъ, синъ наря Самунда. Гавріндъ и его жена били богомили. Съ той же силой богомильство переходить и въ XII стольтіе: цвлие болгарскіе врад были наполнены еретическимъ населеніемъ. Церковь конечно постоянно отвергала и осуждала еретивовь и въ Болгаріи и въ Грепіи; поздиве поднимались противъ нихъ суровня преследованія, которыя впрочемъ не искоренили ереси.

Въ чемъ же состоитъ историческое значеніе богомильства? Исторія его представляеть замічательный и рідкій фактъ движенія, переходившаго изъ славянскаго источника въ историческую живнь замадной Европы. Посліднимъ результатомъ этой исторіи манихейскаго богомильства было то, что Болгарія стала для южной Европы источникомъ, отвуда новая ересь подъ именами патареновъ, катаровъ, альбигойцевъ и др. распространилась не только по славянскимъ землямъ Валканскаго полуострова, но и въ Италіи и южной Франціи, гді еретики этого направленія были даже въ прямыхъ сношеніяхъ съ южно-славянскими еретиками. Въ другихъ славянскихъ земляхъ полуострова, въ Босніи и Далмаціи, богомильство пустило такіе крівпіє корни, что на его сторонів долгое время бывали семейства бановъ и королей и даже высшее духовенство.

Въроятно то обстоятельство, что новъйшіе историки обратили особенное вниманіе на богомильство, побудило нынѣшнихъ Болгаръ видъть въ немъ одинъ изъ важнѣйшихъ фактовъ своей исторіи, почти предметь національной гордости. Они готовы считать его національнымъ произведеніемъ и исторической заслугой 1). Но, во-первыхъ, мно-

<sup>1)</sup> Въ новой болгарской интература встрачаются такія вираженія, что въ «бо-гомильском» ученів и интература преннущественно воплотилась народная философія, вародное міросоверцаніе» и т. н. Період. Синс. II, 32.

ria cymectrenhua hedin Golonealctra Char fotornan sanactrobanh mes прежнихъ севть, манихейскаго павликіанства, у мессаліянъ или евкитовъ, и богомильство было только вилонянениемъ и резвитиемъ венкъ секть. Во-вторихъ, связь богомильства съ народнимъ міросозерцанісях досель съ точностью не опредълена: несомныню, что многое изъ боге-MELICTRA HOOHHERO BE HADOZHHA HOHATÍA; HO MIL HE SHASME, CECULES сь нею воные народнаго элемента, напр. предполагаемаго славанскаго дуализма. Ересь начала распространяться въ болгарскомъ Славенский одновременно съ кристіанствомъ, — и прежде всего могла имъть усивиъ потому, что все-таки была выше народнаго явичества. После, она нахолила поволы для своей оппозиціи въ недостаткахъ оффиціальной церкви и гражданского устройства. Но более внимательние белгарскіе историки, привнавая историческое значеніе этой секты вообще, считають богомильство вреднымъ разделеніемъ своего народа. Въ западной Европ'в, — справединю зам'вчаеть Дриновъ, — богомильство имъло добрия последствія для народовъ, потому что съ него начинается та борьба съ властолюбивинъ римскинъ духованствомъ, которая потомъ нябавила народы отъ духовнаго и талеснаго норабощенія римскому пап'в... Оне охотно принимали богомельское ученіе, которое отвергало эту власть вакъ произведеніе влаго жачала, дьявола. Этотъ богомильскій догмать принимали и съ особенной любовью развивали западно-европейскіе богомильскіе или "болгарскіе" еретики (икъ между прочимъ и звали Bulgari). Но другіе догматы или не принимались, или тольовались различно... Въ Болгаріи же, гда ревработывались другія стороны богомильства, именно его в'яроученіе и аскетивиъ, эта ересь имъла весьма вредныя последствія" 1).

Немногіе памятники сохранили намъ сліды борьбы православія съ богомильствомъ. Во главі писателей этого рода стоить Козьма пресвитерь, послідній представитель діятельной эпохи болгарской литературы. Омъ жиль, какъ полагають, въ правленіе царя Самуши, въ конції Х віка; объ Іоаннії Экзархії онъ говорить, накъ о человіній, котораго еще помнили въ его время. Козьма написаль цільній рядъ обличеній, въ которых ревностно ратуеть противь богомильства и привываеть другихъ на борьбу противь ереси. Это — "недостойнаго Конми провитера бесіды на новоявившуюся ересь Богомилу"; исего шивістно оть него 13 бесідь или слобь, которыя наполовину примо относятся къ богомильству. "Бесіды" представляють вмістії съ тімъ главный, собственно болгарскій источникъ для наученія свойствъ и ученій богомильства въ Х столітіи <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Историч. Прегледа, стр. 51—54. 2) Весіди надани за «Правоса. Собесідниві» 1864, кн. 4—8, по рукониси XV

Другимъ обличителемъ богомильства быль вакой-то Аванасій, ісрусалимскій мнихъ, отъ котораго остались: "Слово о древ'я разумнімь добру и влу", обращенное въ вакому-то Панку; далее "Слово о науэткъ (волиебныхъ повяжахъ) и о стрелце громете, и, бить можетъ, еще статьи о "кресть, иже на земли и на лелу пишутъ" и о "креств Христовъ" (или о подножін креста)—двъ последнія статьи помъщаются обыкновенно рядомъ съ двуми первыми, обозначаемыми именемъ Асанасія. Списки всёхъ этихъ статей многочисленны въ руссыжь сборникахь. Всё статьи направлены противь разныхь джеученій, въ томъ числі богомильскихъ. Въ первомъ слові Асанасій обличасть Панка: "и се слышахомъ: твориши Христа поставлена попомъ, плугомъ и дейма волома оранше" — Асанасій считаеть это заблужденісять датинь; "а иже то почель еси слово Ерем'я прозвитера, еже о древь честивиъ и о извъщение святия троица, отъ него же навивъ зважени, то басни лживыя чель еси" 1). Во второй половин XII стоавтія обличителемъ богомильства явился Иларіонъ, епископъ меглинсвій наи могленскій (ум. 1164); онъ тридцать деть управляль могленсвой епархіей, въ средней части Македоніи, и въ его енархіи больнаество населенія принаидежало манихейской, армянской и богомильсвой среси. Въ житін Иларіона, писанномъ Евениісмъ, патріархомъ терновскимъ въ XIV въкъ, передани его пренія съ еретиками. Житіе и пренія очень извёстны въ русскихъ рукописяхъ.

Уситыть богомельства объясняется тёми его вачествами, которыя ножно уследить въ отвивахъ его обличителей. Народъ увлекался и вижиними пріємами богомиловъ, и ихъ ученіємъ. Съ одной стороны, во словамъ самихъ обличителей, они были благочестивы, отрежались оть виванной сусты и роскопии, и даже отличались суровымъ аскетимомъ. Обличители видели въ этомъ притворство и обманъ, но аскетимъ вероятно бываль у богомиловъ и совершенно искреннимъ фанатическить увлеченіемь, а это везя в во всё времена производило дъйствіе на массу. Съ другой стороны, въ ученім богомиловь было иножество подробностей, привлекательных для массы: вакъ увидимъ, они объесили желающему множество тайнъ религи, творение міра, спасеніе души, будущія судьбы, — на подобныя объясненія р'ёдво рисковали превослевные учители, боясь отступить оть буквы ученія; богоинин напротивъ обильно удовлетворили народную фантазію, которал всегда ищеть для такихъ вопросовъ осявательнаго разрешенія. Въ отпошеніяхь общественныхь, богомням отвергали оффиціальную ісрар-

кіна. Два надани въ «Архині» Кукульевича, ки. 4, но рукониси болів новой и невстранно. Первое и главное изъ этихъ изданій осталось неизвістно Голубинскому.

1) Намечатано въ «Локи. и отреч. иничихъ» поего изданія; и архии. Леонидонъ въ Меєд. Емарх., Вадом. 1871, № 8.

хію (ихъ собственнай была свопирована съ первобитнаго христіанства), и съ отрицаніемъ ея соединалось отрицаніе всёхъ господствованнихъ общественныхъ отношеній: "учать же своя си не повиноватися властелемъ своимъ, хуляще богатыхъ, отецъ ненавидятъ, ругаются старийнинамъ, уворяють бояры, мерзви Богу мнятъ (считають) работающихъ царю, и всявому рабу не велятъ работати господину своему". Эти демократическія пропов'єди не могли не производить внечатлінія въ масс'є, особенно вогда он'є подкр'єплались у богомиловъ знаніемъ божественныхъ тайнъ, воторымъ они хвалились и которов было нешевъстно оффиціальному влиру. Если они подвергались пресл'єдованіямъ клира и властителей, ихъ считали только мучениками за правое д'яло.

Какъ мы сказали, вопросн о твореніи міра, о скасеніи души/ о судьбъ человъва въ загробной жизни, находили у богомиловъ воложительные отвёты, которые способны были подкупать религіозно-мозтическую потребность народа. Къ сожаленію, мы знаемъ невполне подробности богомильского ученія и ихъ космогонической системы. Въ нихъ было вероятно много варіацій, какъ всегда въ народныхъ религіяхъ, гав многое отдается на произволь отдельных учителей. Одному нав обличителей богомильства нужно было искать человёка, отъ котораго бы онъ могь съ точностью узнать ученіе этихъ еретиковь. Другой, Козька, даеть видеть, что разногласіе касалось даже самихъ существеннихъ пунктовъ ученія: "Одни, говорить онь, называють дьявола творщомъ человъва и всей божьей твари...; другіе называють его отпаднимъ ангеломъ; третън несправедливо считають его неономомъ (огронтелемъ)... потому что рёчи ихъ не сходятся и влекутся въ ревныя сторони, вавъ гнилое сувно". Главнымъ образомъ богомильство делилось на явъ школы или "церкви": одна, церковь Дреговичская (orde de Dugrutia, Drogometia и пр., у западныхъ писателей), держалась старой павливіансвой теорів о совивстномъ и исконномъ господстві добраго и влаго начала; другая, церковь болгарская (ordo de Burgalia), смягчала дуалистическую теорію, принимая одного верховнаго добраго Вога.

Основой богомильскаго ученія быль манихейскій дуализмь—признаніе двухь началь, управляющихь міромъ, добраго и злаго, равно сильныхь и борющихся. Богомилы положительно отвічали на темный вопрось: "почто Богь попусти діаволу на человінкя?" Богомильство признавало тронцу; но этоть и другіе христіанскіе догматы, о воплощеніи, о вемной живне Спасителя и т. д. понимало ко-своему. Ветхій завіть богомилы отвергали, какъ норожденіе злаго начала, не віршли книгамъ Монсен и другихъ пророковъ, думая, что до принествія Христа люди пониновались влому духу и отъ него получали ваконъ. Царство Бога на землів началось только, съ принествія Спасителя. Исторію творенія міра и человіка они разсказывами съ разпыти де-

гендарными варіантами, но вообще такъ, что могущественный духъ, вогораго Спаситель назваль Сатаной, самъ биль синомъ Бога Отца и назывался Сатананломъ; сверженный съ неба за свои гордыя покущенія, онь сохраниль силу творчества, и после того, вакъ Богь создалъ небо и землю, Сатананлъ съ своими ангелами решился создать второе небо и другую землю, и затёмъ всю тварь, которая наполняеть землю. Онъ сдёлаль потомъ тело человёва, смёщавши землю съ водого, но не могь вдохнуть въ него души: онъ дунуль-было въ Алама. но духъ его прошель сквозь тело и выдетель черезь большой палецъ нравой ноги и перешель въ зайо, которая отъ того стала мудрою между животными, такъ какъ въ нее перепледъ духъ Сатанавла. Тогла Сатанана, увидевь, что трудился понапрасну, просиль Бога вдохнуть душу въ человъка, и объщалъ, что живой человъкъ будеть одинаково принадлежать имъ обоимъ... Но впосленствін. Сатананлъ всегла стремился завладёть большимъ количествомъ людей; онъ даль законъ Моисею, говориль черезь прорововь, и дюди били во власти его во всемъ Ветхомъ Завете. Родъ человеческій спасень быль оть власти діавода только Христомъ, который победиль Сатананда, заключиль его въ безднахъ ада и назваль его Сатаной.

Богомильство имѣло и свою дитературу, — хотя не всегда можно съ точностью выдёлить ее изъ ряда религіозно-фантастическихъ сказаній, изв'єстныхъ по старнить рукописямъ, и книжно-народныхъ метендъ и суев'єрій, изв'єстныхъ въ настоящее время. Сл'єды богомильскихъ книгъ остались въ томъ разрядё памятниковъ древняго и средняго болгарскаго періода, которые въ особенности служили народнымъ вкусамъ и составили наконецъ особую народно-поэтическую дитературу, не принаваемую церковными книжниками и уже издавна строго ими запрещаемую. Это были такъ-называемыя "отреченныя" или "ложныя книги", отчасти темнаго восточнаго происхожденія, ветхозав'єтнаго и вовозав'ютнаго, отчасти незантійскія, отчасти, несомн'єнно, болгарскія и богомильскія.

**Ложеними кинтами** 1) назывались вообще въ старину: во-первыхъ, древнія аповрифическія, т.-е. подложныя, книги и сказанія о лицахъ и собитіяхъ Ветхаго и Новаго Завёта, не принятыя въ христіанскій ка-

<sup>1)</sup> О дитература дожных книго см. мое изданіе: «Ложныя и отреч. книги рус. спарин» (въ Паматинках стар. рус. лит., Спб. 1862, вип. 8-й), также «Очеркъмнер, меторія невістей и сказова русских»;—Буслаєва, Историч. очерки русской мродной сновесности и искусства, 2 тома, М. 1861; — Тихонравова, Паматинки отреч. литератури, 2 т., М. 1863 и «Літописи рус. лит. и древности»;—Н. Лавровскаго, Обокріміє ветхозавітних заокрифова, въ «Духови, Вістинкі», 1864, т. 13;— І. Симриовъ, Апокриф. сказавія о Божіей Матери и діяніях св. апостоловъ, въ «Правосл. Обокр.» 1873, кн. 4;—И. Порфирьева, Апокриф. сказавія о ветхозавітних авидах и собитіяхъ, Казамъ, 1878 и его ме: Ист. рус. Словесл. 2-е мад. Казань, 1876, 224—286;—взданія Сревневскаго, отдільню труди Дуниа, и замізчательния выслідованія А. Н. Веселовскаго.

нонъ; ватъмъ книги поздивинія, заключавнія въ себъ фантастическія преданія того же свойства; легендарныя статьи, не ствсиленняся первовными указаніями; наконецъ книги волиебныя, гадательныя, суевърія и т. п. Ложныя книги древняго восточнаго проискожденія клисобственно древніе апокрифи были одинаково распространены въ средніе въка на всемъ христіанскомъ востокъ и западъ отъ письменности черковь вездъ строго осуждала и запрещала ихъ. Средніе въка дали еще новый слой этой литературы въ новъйшихъ легендахъ и суевъріяхъ. Византійская литература была особенно богата ложными клитами, и отсюда — при бликомъ сосъдствъ и постоянныхъ саквихъ эти книги приходили въ Болгарію. Въ болгарской литературъ этотъ запасъ развился въ цёлую книжно-народную, религіозно-поэтическую литературу.

Мало навъстные до последнято времени, славянскіе намятники ложной литературы, переводные и оригинальные, раскрывають передъ намя цёлую область народной религіовной позвіи православнаго Славинства старых времень. Въ настоящее время "ложныя книги" всего больше извёстны по старымъ русскимъ рукописямъ, которыхъ вообще уцёлёло гораздо больше, чёмъ болгарскихъ и сербскихъ. Южно-славянское происхожденіе нашихъ редакцій уже теперь не подлежить соминёнію и, конечно, опредёлится еще яснёе, когда будуть наконецъ собрани и объяснены уцёлёвшія рукописи сербскія и болгарскія, до сихъ поръ извёстныя очень мало. Изъ ложныхъ книгъ только немнетія дошли до насъ въ древнихъ спискахъ, но встрёчаются однаво намятники, восходящіе до XII вёка 1) и вполнё сохраняющіе старо-славнискую форму, какъ она существовала въ болгарской письменности въ ел древнюю вноху.

Ложныя книги вижли повидимому общирный услёхъ у новоебращаемихъ христіанъ. Ихъ легендарний, почти всегда фантастическій характеръ, ихъ наклонность разъяснять именно самые животрепещущіе пункты христіанскихъ вёрованій, давали имъ привлекательность, которая сдёлала изъ нихъ надолго любимое чтеніе и чуть не коденсь вёры.

Всего больше успъха имъли тъ изъ ложныхъ внигъ, воторыя нанболъе были доступны массъ по формъ и содержанію. Въ этой литературъ соединилось множество разнообразныхъ преданій. Въ ней были амокрифы Ветхаго Завъта, отчасти еврейскаго, отчасти христіанскаго происхожденія; были преданія нововавътной энохи, поэтическія ле-

Таково, для приміра, «Хощеніе Вогородици по мунамь», зь рукоп. XII віла, поданное т. Сресперенням (алад. Извістія, 1862).

генды, вожерья и суеверія древникь кристівнь; нагле вь числе нашихъ аповрифовъ были чудесныя легенды о святыхъ, въ старину уже отмеченныя како невероятныя и сказочныя; наконець, книги волшебныя, астрологическія, гадательныя, зелейныя, собранія примёть, суевърныя молитви, мнимо-первовния правила и т. п. Для новаго христіанина завимательни были преданія о міротвореніи, о Спаситель, ученикахъ Его, святихъ и мученикахъ, о концъ міра и страшномъ судъ. Изъ Ветхаго Завета внимание читателя поражалось сказаньями о сотворенім міра, о вломъ дукі, о судьбі перваго человіка: здісь быль морень первовной исторіи искупленія; съ другой стороны, прайне завленительная космотонія. Апокрифическія преданья объ Адам'є были CHHEME ESS EDÓMMÉRHIMAS HVHETOSS JORNHAS CERRANIE. JETCDATYDHAG судьба котораго завершается современными народными разскавами. Другая ветковавётная личность дожникъ книгъ, поражавшая воображеніе своими фантастическими чертами, быль царь Солоконь: на его вмени ностроено было множество мноовъ и на древнемъ востовъ, и на средневековомъ запале: у насъ и у ржинкъ Славявъ они допши до народной свазен. Еще болье интереса возбужнали аповрифы христіанскіє; въ нихъ действовали изв'єстивнинія лица христіанской исторіи и пристанскиго ученія, —но все прикращено было сказочными подроб-ROCTEME, KAREKT I IDAMOTÉR HE MOLS HARTH HE BE KAROH KRHOHEVECKOÑ живъ. Здесь било и преніе Христа съ дьяволомъ, и хожденіе Вого-DORHILE HO MYRAMS, H HVAHLIH HCTODIH AHOCTOJOBS, HOCKAHIE C'S HEGA CAMOTO Христа, въ последній разь дававшаго людямъ запов'ядь о спасенін. Особенный усивкъ въ народной массъ давало этинъ намитниванъ то oceroatemectro, uto ohe ercrance emonio text hyperoby beden, als моторых масса стремилась найти положительное объяснение: вопросы • подробностахъ творенія, о загробной жизни, о стращномъ суд'я и адскить ванняхь и т. д. Обо всемъ этомъ апокрифи говорили съ тавими медробностими и въ довавательство называли такіе авторитеты, что неопитный читатель вършть имъ вполив. Простота формы, состоявmed by upanomy hologhyelyhony pascrash, by kopotrny boupocany и отвётакъ и т. е., делала эти памятники особенно доступными, и они вржико затверживались въ народной памяти: Стремясь дать всему волное объеснение, аповржен въ своихъ толкованиять разниять предметовъ св. Писанія предавались и производьному символизму, которымъ такъ легко удовлетворяется патріархальное глубокомисліе.

Тавовы были въ общихъ чертахъ всё эти "слова", "сказанія", "кожденія", "воспросы", "бесёды" и т. д., которые сохранились во множествъ въ старыхъ русскихъ рувописяхъ, и источникомъ воторыхъ въ большинствъ случаевъ была для нашей письменности Болгарія. Ихъ

болгарское происхождение долго помнилось у насъ и апокрифическое суевъріе слило подъ именемъ болгарскихъ басней <sup>1</sup>).

Цервовь рано обратила вниманіе на эту ложную литературу, чтобы предохранить православных отъ соблазна. Съ этой цілью составлень быль Индевсь, иввістний у нась подъ именемь статьи О комость
метимимих и ложных, которая, пересчитивая ті и другія, представлюбопштний указатель запрещаемых ею ложных внигь. Основаніемъ статьи были греческіе индевсы, перечнелавніе некаконическія книги ветхаго и новаго Завіта; но затімъ находятся вы ней другін запрещенія, очевидно основанныя на наличномъ составі славиской ложной литературы. Время составленія нашей статьи доселі меопреділено; впослідствій она (по крайней мірії въ русских спискахъ)
много разъ дополналась и наміналась, но ніть сомнінія, что первоначально и она иміла южно-славянское, и именно болгарское происхожденіе. Древийній извістный тексть ся находится въ старо-смавянскомъ Номожаноні XIV віка, гді авторство многихъ ложнихъ
книгь уже приписано Ісремін, попу болгарскому з).

Изученіе "ложныхъ внигъ" началось только недавно и уже доставило много любопытивищихъ разъясненій средневівовой христіанской минологін. Вольшинство памятниковъ ложной литературы уже равънскано, но изследованіе ихъ еще далеко не полно; ихъ дальнёйный анализь, какъ можно и теперь видёть, должень еще расширить наже внаніе древней народной живни, и вм'єсть дать важныя разъясненія для старой византійской и западной народно-поэтической литературы. Ми остановимся на нъвоторыхъ изъ нихъ, чтобы познавомить читателя съ направленіемъ народной фантазін и вибств показеть, какое мъсто занимало въ ложной литературъ богомильство. Напоминиъ еще разъ, что хотя пользуемся здёсь и русскими руконисями, мы имёвмъ дело съ панатниками несомевно южно-славянскими; въ этихъ намятнивахъ расвривается передъ нами народно-христіансвая нозвія в миеологія не только Болгаръ и богомиловъ; но вообще православнаго Славянства стараго періода, въ которомъ народная масса до самаго XVIII стольтія была очень привизана въ ложной литературів.

Большинство памятнивовъ извъстно по подновленнымъ русскимъ спискамъ средняго періода, XV—XVII въка, но нъкоторые отысканы уже въ старо-славянскихъ рукописяхъ, восходящихъ до XII столетія,

<sup>1)</sup> Опис. Рум. Музеума, стр. 242.

2) Тексти этого Индевса см. въ «Латописи занятій Археограф, коминссія» за 1861 г., стр. 1—55; также «Объясненія къ намятникамъ древней русской дитератури», въ Русскомъ Скова, 1862 г. О литератури подлиннихъ греческихъ, датинскихъ и пр. анокрифовъ, и въданіяхъ вхъ см. указанния выше последованія о старосиванноскихъ коменихъ иметахъ.

и въ имно-славянских редакціяхъ, болгарскихъ и сербскихъ,— такъ что литературное преданіе выясняется фактически.

Ветхозаветная исторія представлена била въ следующихъ ложныхъ внигахъ. Оказамія объ Адамю передають неизвъстныя Виблін подробности о жизни Адама и Евы въ раю, объ ихъ изгнании изъ рая, о поваянін Адама, о рукописанін данномъ діаводу, о бол'язни Адама и т. д. съ символическими чертами, долженствующими прообравовать искупление. От кими Еноха праведнаю: отрывовъ, въ руко-THE XIV BERA. CRABAHIS O Hamern, Membriedenn. Crabahis of Acрасмы: "Отпровеніе" его, въ рук. XIV выка, и разсказь объ его смер-TH. Saenmu dennaduamu nampiapxoes (DYR. XIV BERS). Hexods Mouсесть. Свазанія о Соломонь, упомянутыя выше. Въ старо-славянской литературъ или поздиве, эта тэма разработана биля повидимому самостоятельно и дала начало сказаніямъ, гив преобладаль не столько религіозный мотивъ, свольво свазочно-чудесный и своего рода романическій. Въ русскихъ спискахъ разсказы о Соломон'в и Китоврасъ, Южской или Савской царина и проч. извастии съ XV вака; она были распространены въ такой степени, что переходили въ народную поэвію, въ сербскихъ сванахъ и русскихъ билинахъ. Порамиюмена Іереmin. Budunie Meain (ofa by Dyk. XIV bera). Caobo o specumom dpesuодинъ изъ очень распространенныхъ апокрифовъ, о которомъ скажемъ rarbe.

Въ повозавътную исторію вступали опять многочисленния ложина вниги. Сказаніе Афродитьяна о чуді, бывшемъ въ Персской землі, передаеть о томъ, какъ волхви въ Персін узнали о рожденів Спасителя и понын прив'ьтствовать его съ дарами (рукопись XIII в'яка). Посломе Амаря въ I. Христу. Евателіе св. Оомы о детстве Христа (рук. XV в.). Никодимово Еватемів: о страданіяхъ и смерти Спаситела. Написаніе I. Христа въ іврейство. Посланіе Пилата въ Тиверію весари: объ І. Христь. Хожденів впостолово Петра, Андрея, Матоси. Руфа и Александра. Хожденіе Зосымы въ Рахианамъ. Затінъ цілий рядъ чудесныхъ отвровеній, неизвёстныхъ ваноническихъ вингамъ. Воспроизоне вност. Вареоломен въ Спасителю нося его воскресенія, о томъ, какъ Христосъ сходиль въ адъ, и въ Богородицъ -- о тайнъ вачатія (рув. XIV въка). Хомоденіе Богородици по мунама: очень повтическій разскавь о посвитенін Богородицей ада и просмажь ел за мучемыхъ грешниковъ (рук. XII в.). Воспросы Іоанна Вогослова въ Христу на горѣ Оаворской (рук. XIV в.). Воспросы Іоанна Вогослова Авравну о вагробной жизни. Хождение ап. Пасла по мукамъ. Слосо Мессова Патарского о царствін явикъ последнихъ времень: одниъ **БУБ САМЫХЪ РАСПРОСТРАНЕННЫХЪ ПАМЯТЕНЕОВЪ ЮЖНО-СЛАВЯНСВОЙ СТАРЕНЫ,** ENFECTANT DE OVICHE DORINHHIES DELARNIERE; CONDAHERMICEA: CURCHE

ндуть съ XIV въва, но памятнивъ биль уже вывъстенъ древниев русскить летописцамъ. Далее, рядъ житій, или столь удалявшихся оть общепринимаемой легенди, или столь богатихъ фантазіей, что уже въ тъ времена онъ били запрещаеми, какъ ложния. Такови: Геориево мученіе (рук. съ XIV въка); Нашинию, Инанісео, Иринию мученія; житіе бедора Тирона; сказаніе о пустыпнико Макарім, жившемъ въ 20 нопринахъ отъ рая и видъвшемъ, гдъ небо сходится съ землем.

Затвиъ въ числъ дожнихъ книгъ запрещалисъ отдільния сталы, практованнія о религовно-космогоническихъ предметахъ, какъ "Весейда трехъ святителей"; "Вопроси, отъ сколькихъ частей созданъбиль Адамъ" и т. п.; "кудне номоканунци" съ минимии церкомними правилами; ложния молитви; "Епистолія о недёль", нисьмо, будте би писанное Христомъ о почитаніи воскреснаго для и будте би унависе съ неба (рук. XIV в.); примёты о добрихъ и злихъ дняхъ; наконецъ кинги аогрологическія и гадательния, напр. Громмикъ, Моментакъ, Коладомкъ, Зепедочисть, Трементакъ и проч.

Названние здёсь наматники, взданные только въ неданнее врамя, не нотощають всего содержанія Индевса; кром'й того, самий Индевсъ не обнимають всего запаса религіозно-фантастической литератури: этокъ нослідній карактерь носить часто и ті легенды, которыя ме были номінісни въ Индевсі, даже зачисляеми были въ разрядь "книгъ истинныхь" и однако мало отличались оть того, что считалось "отреченнымъ и ложникъ". Таковы были напр. "Сказаніе о Вакилонсвомъ царстві и трекъ отрекакъ"; житіе Нифонта (рук. XII——XIII в.; "истина" котораго минии впрочемъ заподокривалась), одинъ няв замінательнійшихъ образчиковъ монашескаго мистинника; разныя другія чермы легендарной литературы, напр. "чудо св. Николы", гді ламется дійсивующихъ лицемъ даже царь Синагрипъ няъ укоминутой киме сказки. и т. п.

Ми замічали уже объ обще-историческом значеніи этой лизератури. Въ старо-славниских переводахъ сохраннется пілній рядъ нанятивновъ внантійскихъ, которые или не уціліли, или доселі не етиснани въ гретесних подлинникахъ; или же въ михъ сохранаются осебенина редавціи, которыя могутъ служитъ для исторіи греческихъ текстовъ. Такови напр. сказанія о Солемоні, е парії Синагрині; до медменте врешени тольво старо-славнискій "Девгеній" (въ позднентъ руссновъ смаскі) указаналь на существованіе нивантійскаго "Дигенись"; сказаніе о "Валилонскомъ паротвій доселії стастов такимъ указаність на ненивістаній греческій тексть; апокрифическое "Видіївіє Ислін" также сще ненявістно въ полновъ треческомъ тексті и від. При отомы положені помісій, анализь старо-славникних вамилинниця дасть внограм скизующих нить восечними и западникъть синомій, и историки среднев'євовой диператури нашли би из наших текстахъ нашим разъясненія <sup>1</sup>). Дагію, взученіе славянских памитинновъ древняго и средняго періода важно въ частности для изученія бого-мильства и связанныхъ съ никъ западнихъ ересей: Наконецъ, эти памитинни существенно важни въ собственной книжной исторіи православняго Скаванства.

Мы выпали выше, что обфиціальный влирь отнесся съ пренебреженість и враждой въ народной жизии, си натріархально-бытовому обычаю и повзін — такъ было одинаково у Болгаръ, Сербовъ и Руссвить. Но влирь конечно не могь истребить "бъсовскихъ" и всенъ; портическая потребность не могла быть истреблена, и наполь съ одной сторони сохранять и совдавать свою особую область поэтическихь праданій, съ другой изь преданія и ученія кристіанскаго извлекаль всего OZOTEŽE HMEHHO TĚ ROSTHUCKIE MOTHEM "JOZHNYK KHRYK", ROTODNE осуждаль обочнівльный влирь. Запрешенія Индерса афіствовали мало: духовенство въ большинстве было мало образовано, да средневановой VDOBERL ROOGINE CELTA CERCULERTA INCOTERTA GERTACTRIFECTATO, H CEO OCULTAной струей вошко въ народныя понятія. Съ другей сторожи дуковенство мало могло минать богомильству при битовихь свойствахъ, навія пріобрётало: влирь слишень своро сталь превращаться вы касту, въ сореника князей и властелей, такъ что богомильство съ своими, кота странными асветическо-демократическими иделин получало усп'яхъ какъ отнывь на народные инстинкты.

Богонили, вавъ говорять, были особенными приверженцами и распространителями "ложныхъ книгъ". Нѣкотерыя изъ этихъ книгъ пользовались у нихъ особениямъ уваженіемъ; другія были ихъ спеціальнимъ произвеленіемъ.

Въ Индевсё нежду прочимъ упоминается книга: Воспросы Іолива Восолова въ Господу <sup>3</sup>). Этотъ апостоль пользовался особниъ почиданіемъ у ботоминовъ, которые считали его ангеломъ; поэтому въролимо амокрифическіе "Воспросы" занимали не послъднее мъсто въ ботомильскихъ книгахъ. Но повидимому, ин напоническій Апокалипсисъ, ни даже Апокалипсисъ апокрифическій (переведенный съ греческаго) не удовлетворили мистическинъ идеякъ ерегиковъ, и это въроливо было понодомъ въ сочиненію книги, которая блине налагала ихъ ученіе и ногля бинь яринята за его кодексъ.

Тавая авокрифическая внига Іоанна Вогоснова пользовалась авториметомъ у альбигойценъ, из колоримъ она была иринесана вез Вол-

<sup>1)</sup> Укажень напр. насимованія в Весаковскаго о Солононовских свазаніях, о Месодії Патарскоих и инператорскої сагі, о Ванионскоих парстві, объ Енистолія, о Спаха пара Мамера, и друг.

1) Икрани, на разниха реданціяхі, у Тихоправова, Отрет. кингі, 2, 174—192.

гарів, отечества богомиловъ. Латинская редакція ся видана была доминиванцемъ Венуа въ его исторіи альбигойцевъ и потомъ перепечатама у Тило 1). Въ латинской рукописи замечено, что "эта тайная винга конкоресских сретиковъ принесека была изъ Болгарін Накарісмъ, ихъ списвопомъ, и наполнена заблужденіями" (hos est secretum Haereticorum de Concoresio portatum de Bulgaria a Nazario, sue episcopo, plenum erroribus). Tarhwe образомъ датинская внига сохраняеть богомильскій памятнивь, который вь этомь виде доселе не быль найценъ въ славянскихъ рукописяхъ, и можетъ войти въ наше извеженіе навъ оттолосовъ болгарскаго богомильства-въ той его шисть, тий развій манихойскій дуализить являлся уже въ болье сиятченной формъ. Кинга конкорежневъ состоить въ вопросахъ Іоанна и отвътахъ Христа, который говорить сму въ началь-о состояніи влихь духовь до ихъ паденія, о совданім міра и человіна, и въ вонці- о второмъ принествін. Одна редавція наших впокрифических "Воспросовъ" соответствуеть этой второй половине датинской книги.

Латинская книга представляеть чрезвичайно любопитний матеріаль для исторіи альбигойской ереси и болгарскаго богомильства. Латинская книга, занесенняя изъ Болгаріи, даеть возможность просл'ядить богомильское еретичество въ нашихъ памятникахъ и народнихъ преданьяхъ.

После перваго вопроса Іоаннъ Богословъ спрашиваетъ Христа о томъ, въ вавой славъ быль Сатана прежде своего паденія? Онъ повелеваль небесними силами, --отвечаеть Христось, --и сходиль съ неба въ преисподнюю и изъ преисподней до престола невидимаго Онца. Онъ возгордился потомъ и рашился возстать противъ Него и возмутиль другихь ангеловь. "И онь видёль славу движущаго избесами, и замисимъ поставить свое седалище надъ облавами небесь и хотель быть равень Всевышнему. И когда онъ сощель въ воздухъ, онъ свазалъ ангелу воздука: отвори мнъ двери воздука,--- и тотъ отвориль ему двери воздука. И стремясь далбе, онъ нашель ангела, державшиго воды, и свазаль ему: отвори мей двери водь, и отвориль ему. И промедин, онъ нашель все лицо вемли покрытое водами. И прошедши HOUTS SENIED, HAMMER'S DOUGS, SCHAMINES HA BORANS, H OH'S GUIN CORRECCHI, RAPL BOIN BY ILLYPE, H Depuicant scho semano hobelterient невидимаго Отца отъ запада и до востока солнца (et transcendens subtus terram invenit duos pisces jacentes super aquas, et erant sicut boves juneti ad arandum, tenentes totam terram invisibilis patris praecepto ab occasu usque ad solis ortum).

Эти риби, держащія всю землю отъ востока до запада, бить ко-

<sup>1)</sup> J. Benoigt, Histoire des Albigeois, 1, p. 288-296; Thile, Cod. Apocryphus Novi Test, p. 384-896.

MOTE, HO CAYTARHO HOXOMH HA SHAMOHUTLINE METORE, HA MOTODHNE HO русскому народному преданью вся земля стоить. Комментаторь этого мъста указиваетъ источникъ преданья о рыбахъ въ четвертой книгъ Ездры, гдф, гл. VI, ст. 47 — 52, пророкъ разсказываетъ исторію творенія, и при патомъ див упоминаеть о двухъ животныхъ. Вегемотв и Левіасан'й (одного изъ нихъ принемають за слона, другого за кита); они были помъщени въ разнихъ концахъ міра, потому что седьмая часть его, гдв собранись воды, не могла поместить ихъ обонкъ. Бегемоть поставлень быль тамь, гдё земля осущена была на третій день творенія, и онъ должень быль оставаться тамъ среди горь; Левіасань номъщенъ быль въ седьмой части міра, гдв собрадись воды, и ніввогла полженъ быль поглотить то, что Богъ осулиль на истребление. Зам'втимъ, что и среднев'явовой памятнивъ англосавсонской литературы, — беседа Соломона съ Сатурномъ, — также считаетъ Левіаевна ветомъ, и на вопросъ Сатурна: "где светить солице ночью?" Соломонъ отвъчаетъ: "я скажу тебъ-въ трехъ мъстахъ: сначала во чревъ жита, котораго зовуть Левіавановъ, потомъ въ аду и наконецъ на томъ островъ, который называется Глить (Glith), и гдъ покоятся души святихъ до суднаго дня".

Въ целомъ памятнией видно дуалистическое учение богомиловъ (или ихъ предшественниковъ), которые признавали, что міръ совданъ быль Сатаной (или Сатананломъ, вакъ онъ назывался до паденія), получившимъ отъ Вога власть на семь дней. Латинская книга разсказываеть, что создавши видимую природу, Сатана сдёлаль изь земли тёло чедовъка и велъль ангелу третьяго неба войти въ него; потомъ сдъщаль тело женщины и велель войти въ него ангелу второго неба. Онъ научиль ихъ потомъ плотскому врпху (et praecepit opus carnale facere in corporibus luteis, etc.). By Clabshickhyy hdelahisky, eary laлъе увидимъ, сохранились следы подобной исторіи міротворенія: бъсъ также является при самомъ началё творенія и стремится принять въ немъ участіе: — у богомиловъ преданіе о томъ, что діаволъ научиль Адама и Еву плотокому граху, было вароятно въ прямой свяви съ отринаніемъ брака, которое составляло одинъ изъ существенныхъ пунктовъ ихъ ученія. Козька пресвитеръ говорить, что по мижнію богомиловъ "того (т.-е. діавола) повеленіе — жени понмати... женашаяся человьки и живущія въ мірів Мамонины слуги эовуть"; **дізтей** богомиды ненавидёли и звали ихъ "мамоничища" и "діаволичища". Впосивдствін премонскій монахъ Монета приводить такое же мивніе ка-Tapoba: Sathan alium angelum inclusit in corpore muliebri facto de latere Adae dormientis, cum qua peccavit Adam; fuit autem peccatum Adae, ut asserunt, fornicatio carnalis 1). Этогъ носледній предразсу-

<sup>1)</sup> Hahn, Geschichte der Ketzer im Mittehalter. Stuttg. 1845, I. erp. 68.

довъ до сихъ поръ живеть въ сербскомъ народъ, по понятимъ вотораго въ бравъ ость грехъ, и въ эническомъ язывъ синъ обывно-BEHHO HASHBAST'S OTHA CBOHM'S POXETCHEM'S "HO PREJEXY", T.-C. TOPES'S PPEXE.

Лалье, ветховавътная исторія представляются въ датинской княги по богомильски-дъломъ бёса, который прельстиль всёхъ патріавховъ, микавая имъ себя за Бога, до самаго пришествія Спаситови, который началь новую исторію человава, исторію его инбавленія. Въ латинскоить паметиней видеть и намень на то преданье вальденнова и жетаровъ, что "подн предстанутъ на судъ въ образъ совершеннаго мужа н въ вобрастъ тридцати апт и женщини изганать свой полъ" 1). Это мейніе находится буквально въ другомъ впокрыф'й старой намей письменности, именно въ Воспросакъ Іоанна Вогослова въ Аврааму, гай вы дополнение вы этому учверждается еще, что умерший ребежова SYROTE HA TOWN CENTE DECIN TREMS TO MONOGOMU LETE, TROOM SERVICE на посеблене супъ времинъ муженъ.

Посяв того, какъ Сатана нашель двухъ рыбъ, державшихъ землю. **донъ спустился и нашель висящія облака, держащія море, и когда** онъ спустился внивъ, нашель свой оссопъ, что есть родъ огня, и потомъ уже не могъ сойти далее по причине пламени пылающаго огна" в). Трудно сказать, что можеть означать неповятное слово осsop,--- ects in sto, onto nomets, octators has ctapo-charactery tesсва, или омибиа писца. Въ такомъ порядки алементы земли поитъправотся въ метендарной восмогонической беседе по болгарской рувописи Григоровича, XVI въка: "Вопросъ: скажи миъ, что держитъ землю? Отвёть: вода высова. — Да что держить воду? — Великій камень.—Да что держить камень?—Четире золотие кита.—Да что держеть зологихь кетовь? — Река огненная. — Да что держеть тоть огонь?--- Другой огонь, еже есть пожечь (?), того огня дви части. « в).

By cradomy conoceous badiant's o brodomy off's foroderca, are one порчиние того 12 крать" (изь чего Ягичь заключаеть, что пожечь" есть сравнит. степень "пожеще"). Самая космогоническая бесёда (извъстная у насъ подъ именемъ "Весъди трехъ святителей"), которая сбинжается здёсь съ аноприфическимъ Апоналинсисомъ натинской жинги. была чрезвычайно распространена въ средневъновой легендарной поэmin 4).

<sup>1) 36</sup>papgs, BE EHEr's contra Waldenses: affirmant, quod in specie viri perfecti et in actate XXX annorum ad judicium veniamus et mulieres suum permutent

<sup>\*)</sup> Et cum descendisset, invenit nubes pendentes, tenentes pelagum maris. Et cum descendisset deorsum, invenit suum ossop, quod est genus ignis, et postea nea potait descendere deorsum propter flammam ignis ardentis.
\*) Byczaesa, Ovepun, I, 498.

<sup>4)</sup> Эта басіда еще вногий не рексийдована. Ка приведенному м'ясту указани

Съ другой стороны, следы богомильскихъ ученій о твореніи сохранились въ одномъ русскомъ народномъ свазаньв космотоническаго содержанія и аповрифическаго свойства, которое до сихъ поръ ходять въ рукописяхъ. Въ новъйшихъ спискахъ эта статья навывается Сем**могь божественных вишь, —заглавів очевидно повднее и случайное**, но въ главнихъ чертахъ разсказъ о творенін, сообщаемий здёсь, извёстенъ и по старымъ рукописамъ XV-XVI въка.

Разскать начинается еще до сотворенія віра, когда "бисть Госнодь Саваоов въ трехъ каморехъ, на воздухв, въ леноте, безпачальный царь, невадомыя тайны".... "Тогда бысть свыть оть янца Господа Саваова семидесяти седмерицею свътяве свъта сего; ризы его были бълве снъту, свътозарнъе солнца". Слъдуеть опредъление троици. Міръ еще не существоваль: "не было тогда ни неба, ни земли, ни моря, ни антель, ни архантель, ни херувинь, ни серафинь, ни ръвъ, ни озоръ, ни владевь, ни источникъ, ни человъкъ, ни горницъ, ни холмовъ, ни облавъ, ни звъвдъ, ни свъту, ни звърей, ни птицъ, ни вътру, ни зари: егда была тъма, и не бисть тогда ни дней, ни нощей".... За этимъ предисловіємъ идеть исторія творенія. "Рече Господь: буди небо по крусталю на воздукъ сотворено, и буди заря, и облаво, и звёзды, и облаки, и вётры дунувь изъ нёдрь своихъ, и рай насали на востоив, и востоив, и западъ, и свверъ, и югь, — а Богъ снить на востопъ, въ вельденоте превиспренней слави своен, и селиъ

GREE DEPARTMENT HER DEMATTHEOFY SATURCERY, DODGHCARSCREYS, ECHARCKEYS. By RETHICKEYS (CM. Kemble, The Dialogue of Salomon and Saturnus, Lond. 1848, стр. 212 и севд.) соотивтственное ивсто читается:

```
Quid sustinet celum? Terra.
Quid sustinet terram? Aqua.
```

Quid sustinet aquam? Petra.

Quid sustinct petram? Quatuor animalia. Quae sunt illa quatuor animalia? Lucas, Marcus, Matheus, Johannes. Quid sustinet illa quatuor animalia? Ignis.

Quid sustinet ignem? Abissus.

Quid sustinet abissum? Arbor, quae ab initio posita est, ipse est Dominus Jesus Christus.

(Jagić, Archiv, I, 95. 127—128. 385—886).
Въ болгарсковъ сборинкъ начала XVIII в., писанновъ на народновъ ламкъ, это місто Весімня тракъ склятителей читлется такъ:

(Въпрось). На што стои земля-та? (Ответь). На вода твърде голема.

- А вода-та на што стои? На намень плоштать.
- А намина на мто стои? – Рече, на 4 китове златии.
- На што стоять кетове-то влатии?
- Рече, на река огнена.
- На иле стои отнена-та рена?
- Рече, на други огнь погоремь. 12 чета.
- Рече, на же(ле)вень дань, де то с нашиниреть неседень, а норму ну стоята на сила божія.

(Homeobrus, Starine, 1874, VI. 48.

небесъ словомъ своимъ сотворилъ Господъ; а мравъ отъ лица Господня, а громъ — гласъ Господень, въ колесницъ огненнов утвержденъ; а молнія — слово Господне, изъ устъ Божінкъ исходитъ; а солице внутреннія ривы Господни".

Потомъ Богъ создалъ тъмы столновъ на воздухв, и столны неподвижны, связаны отъ начала въка, "а на томъ столив камень неподвиженъ"; потомъ создана земля, и адъ съ вереями желъзными и въдными вратами, "подъ адомъ тартаръ—дна нъсть"... "И рече Господъ: буди тъмы столновъ мъдныхъ и каменныхъ, и на камени земля, и ста подъ исподъ песокъ, а на диъ сотвори Господъ словомъ камень и кременіе.... и на той земли море Тиверіадское, а береговъ у него не было."

"И сниде Господь на море по воздуху.... и видё на морё соссая плавающа, а той есть рекомый Сатана, заплелся въ тинё морской. И рече Господь Сатанаилу, аки не вёдая его: ты кто еси за чело-къкъ?—И рече ему Сатана: акъ есмь богъ.—А меня како нарещи?—Отвъщавъ же Сатана: Ты Богъ богомъ и Господъ господемъ. [Аще бы Сатана не рекъ Господу такъ, тутъ же бы Господъ его сокрупилъ на морё Тиверіадскомъ].

"И рече Господь Сатанаилу: понырни въ море и вынеси мив неску и кремень. Сатанаилъ же послушался Господа и нырну въ море и вынесе песку и кремень, и разсъя по морю Тиверіадскому, глагодя: "буди земля толста и пространна". И взявъ Господь кремень и преломи на двое; въ правой рукъ Господь (остави) у себя, а изъ лъвой руки отдастъ Сатанаилу. И взя Господь песовъ, и нача бить изъ того кремня, и рече Господь: "вылетайте ангелы и архангелы и вся сили небесныя по образу и по подобію", — и нача изъ того кремня вылетати искры съ огнемъ, и сотвори Господь ангелы и архангелы и всю девять чиновъ.

"И видѣ Сатананиъ, что Господь сотвори, и нача той времень бити, что Господь дастъ изъ мѣвой руки, и начали у Сатанана выметать его аггелы и сотвори Сатананиъ силу на небесахъ. Потомъ сотвори Господь Сатанана начальникомъ надо всѣми чинами его ангельскими; сатанинову силу — его сотвореніе — причте въ десятый чинъ." (По списку г. Буслаева это разсказывается нѣсколько иначе: Сатана досталь со дна моря камень, этотъ камень преломляется на двое, и изъ одной половины его отъ ударовъ божественнаго жезда "вылетали духи чистие"; изъ другой же половины Сатана "набилъ бѣсовскую безчисленную силу боговъ мломимасъ", т.-е. плотскихъ, нечистыхъ. На морѣ Тиверіадскомъ произведены тридцать три кима; на тѣхъ китахъ утверждена земля, и стала она на нихъ "толста, широка и пространна").

Сатананть увидъть, что онъ почтенъ, и возгордился и захотъть быть подобнымъ Вышнему. Тогда Богъ повелъть архангелу низвергнуть лукавую силу, но огонь отъ Сатаны попалилъ архангела, и онъ воротился не исполнивъ повелънія. Богъ постригъ за то архангела въ чернецы и назваль его Михаиломъ (въ другомъ спискъ прибавлено, что Богъ положилъ на него схиму "со врестами простыми, знаменіями Христа сына Вожія"). И послалъ Богъ во второй разъ Михаила: онъ ударилъ скипетромъ силу Сатанину и она пала на землю какъ дождь. Михаилъ поставленъ былъ начальникомъ надъ всъми чинами ангельскими, и архангелы сказали: аминь. Это слово застало иного изъ лукавыхъ въ горахъ, иного въ ръкахъ, иного летающимъ мо воздуху, кто увязъ ногою, кто рукою въ облакъ,—тамъ они пребываютъ и до сего дня.

Затемъ идетъ известный разсказъ о твореніи человёка отъ восьми частей и т. д.

Приведенный отрывовъ "Свитка" представляетъ различныя соотноменія съ славянской народной поезіей. Разсказъ о ныряніи дъявола въ море и твореніи земли изъ песку повторяется въ русскихъ легендахъ (у Якушкина, Асанасьева); въ карпатской колядкі (у Костомарова) два голуби достають песку со дна моря и творять землю; въ карпаторусской же сказкі чорть подобнымъ образомъ достаеть песку со дна морского и участвуеть въ твореніи; въ сербской сказкі онъ выводится параллельно съ ангеломъ. Ті же самые мотивы повторяются и въ малорусскихъ разсказахъ 1). Сопоставленіе Сатанама въ такомъ отношеніи къ Богу не имбеть въ себі ничего православнаго. По самому разсказу видно, что дъяволу приписывается какая-то независимость; онъ только слабіе Вога. У самихъ богомиловъ твореніе злого духа оказывалось неудачнымъ, онъ не можеть сотворить человіка безъ Божіей комощи; но онъ создаеть животное— змівю, какъ въ сербской сказків онъ создаеть сороку.

Но есть и исторически отывченные литературные факты богомильской легенды.

Эти факты — ложныя и еретическія басни Іереміи, попа болгарскаго. Іеремія, какъ полагають, жиль во времена царя болгарскаго Петра, 927 — 967. Въ Индексв несколько разъ названо имя этого Іереміи: онъ солгала много отреченныхъ книгъ и басней. Изъ показаній Индекса можеть быть извлечень следующій рядъ ложныхъ книгъ и басней попа Іереміи: о крестномъ древе; о св. Троице; о Христе, какъ его въ попы ставили; какъ Христосъ плугомъ ораль; сказанье о томъ, какъ Провъ Христа другомъ зваль; вопросы Іереміи къ Бого-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Основа, 1861, іюнь, стр. 59—60; Драгоманова, Малор. нар. предавія. Кієвъ, 1876, стр. 89, и друг.

родица (?); вопросы и ответы о томъ, изъ сколькихъ частей созданъ Адамъ; лживня молитвы о трясавицъ или лихорадиъ, и о нежитахъ.

Самая личность этого плодовитего распространителя богомильскихъ басней очень мало извъстна. Индексъ представляеть попа Геремію вакъ-бы единственнымъ ваконодателемъ еретическаго баснословія; поэтому и думають обывновенно, что въ Индексв подъ именемъ попа Іеремін разум'вется самъ "Богомиль", знаменитый глава болгарской ереси 1), и что имя Богомиль было только проввищемъ, отъ котораго назвалась цёлая ересь.

До сихъ поръ встретилось, кажется, только одно невестіе, которое пъласть два лица изъ Богомила и Геремін 2), но и это указаніе ость беть сомивнія поздивищее соображеніе. Обывновенно же, эти мица отождествляются, и то, что въ однихъ свидетельствахъ придарается въ Геремін, въ другихъ применяется въ Богомилу. Византійскія обличенія, Козьма пресвитеръ, поздиве Синодивъ царя Борила (1210 г.) говорять о попъ Богомиль; но Козьма въ особенности не морь би пропустить такого важнаго пропагандиста ереси, какъ Іеремія, если бы именно не разумълъ его подъ тъмъ прозваніемъ. Кромъ Индекса, попъ Геремія названъ своимъ собственнымъ именемъ у Асанасія, ісрусалимскаго мниха, какъ еретикъ богомильскій. Индексъ 1608 г. соединяеть оба лица такимъ образомъ: "Геремія, попъ болгарскій, паче же Богу не миль" — придагая въ Геремін слова Козьмы пресвитера. сказанныя о Богомиль.

Въ нашихъ памятникахъ сохранились действительно преданія о врестномъ древъ, "лживыя молитви" о трясавицахъ и апокрифическое сказанье о ихъ происхожденіи, легенды о Христь, вопросы о токъ. "отъ колика частей сотворенъ бисть Адамъ" и пр., сдовомъ тъ именно басни, которыя приписываются Геремін древнимъ Индексомъ въ Номоканонъ XIV въка, и другими редакціями его до "Кирилловой Книги" XVII стольтія. Въ последнее время "басни" Іеремін стали отпрывать и въ старыхъ рукописяхъ сербскихъ и болгарскихъ.

Наконепъ отыскалось произведение Іеремін о крестномъ древь и проч., съ его именемъ. Въ 1873 г. Ягичъ напечаталъ по средне-болгарскому списку статью съ неопределеннымъ заглавіемъ ("Слово Похваленіе Монсеово о извитии драва печти и неньдра и купариса"), по

<sup>1) «</sup>Въ въта православнаго царя Петра, — говорить пресвитеръ Козьма, —бысть попъ имененъ Богумить, а по истинъ Богу не ингъ, иже нача перосе учити ереси из венли болгарскъй». Не думають, что пераниъ Козьма намень его какъ самаю ръшательнаго проповъдника ереси, которая на дълъ началась еще ранъе.

2) Это Синодальний списокъ Индекса, конца XVI въка, гдъ говорится: «Творъци биша ересическить инитамъ въ Болгарьском земли испъ Креили да попъ Богу-

миль, и Сидорь Фразинь, (Яковъ Ценцаль?) Фразинь же, и инихъ множество имени писани въ ведивомъ Манананунъ» и вроч, (Горского и Невоструева, Опис, II, 641).

составу воторой предположник, что это есть именно произведеніе, "солганное" попомъ Іереміей <sup>1</sup>). Въ 1875, Андрей Поповъ напечаталъ другой списовъ этого же произведенія, но мовгородскому пергаменному сборнику XIV въка, съ другимъ заглавіемъ и -- съ именемъ автора: "Слово Иеремъя прозвутера о древъ честъньмь и възвещени святия Тронца и въ память Монсіеви". Это зам'вчательное отвритіе въ первий разъ положительно указывало авторство попа Іеремін, и подтверждало внолив догадку Ягича <sup>2</sup>). "Слово" Іеремін представляеть, собственно говоря, соединение несколькихь апокрифических срестовь. Равсказь начинается со времень Менсен, когна три дерева, кипарисъ, певга и ведръ, указанныя Монсею ангеломъ. совершили первое чуде, сдёлавий следвими воды горькаго источника, встреченнаго Евреями въ нустыме. Далее, после несколькихъ эпиводовъ, уноминается о томъ, вакую роль имали эти деревья при строенін Соломонова храма; какъ предсказывалось, что эти деревья послужеть для вреста Спасителя. Навонець, дъйствіе переносится во времена Христа, и следуеть радь дегенць: о томь, какъ открывась гнава Анамова и накъ погребена била на Голгоев; о томъ, какъ Христосъ ораль идугомъ; кажъ Провъ, сынъ царя Селевкія, сталь другомъ Христа; какъ Авгарь, князь Едесскій, мосылаль из Христу посланіе и получиль изображеніе Христа на убрусті; о томъ, какъ Христа ноставили попомъ; о сотнивъ Логинъ; наконопъ, какъ совершилось распятіе Христа.

Всё, перечислению здёсь сюжети извёстни въ старо-славянской "отреченной" литературё и кромё "Слова" Івреміи; но "Слово" отчасти представляеть собсёмъ особую икъ редажцію. Такъ, извёстния доселё скаванія о крестномъ древё только въ немногихъ подробностихъ сходятся съ "Словомъ" Іереміи, но вообще дають собсёмъ другія исторіи; сказанія объ Авгарё и Провё, о поставленіи попомъ, сходни съ "Словомъ" но сюжету, но не по явложенію 3). Но хотя такимъ образомъ "Слово" стоитъ независимо отъ обижновенно распространенныхъ (болёе поздникъ?) редажцій апокрифической легенды, оно, кажется, все-таки мало представляетъ чего нибудь спеціально болгарскаго и богомильскаго: эти сказанія взяти Іереміей изъ готоваго источника. Дегенды о крестномъ древё были вообще очень обильны, и энизоди, изложенные въ "Словё", возводятся вёроятно (какъ и все остальное) въ греческому

<sup>1)</sup> См. Starine, вн. V. Zagreb, 1878, стр. 88—95.
2) А. Поповъ, Первое Приб. из Опис. рук. А. И. Клудова. Москва, 1675, стр.

<sup>3)</sup> Только относительно легенди о Продъ (наданной у Костомарова, Памятинки, вып. 1: легенда о братствъ), можно думать, что она произомла изъ «Слова» Гереніи, какъ мостевенно изи внявнійся пересцаръ.

источнику. И рѣдкая легенда о томъ, "какъ Христа въ попы ставили", извѣстна у греческихъ писателей  $^1$ ).

Такимъ образомъ попъ Іеремія не быль вовсе изобратателемъ вску этихъ произведеній: онъ вёроятно только первый перевель или собрадь ихъ въ одно цёлое, или первый даль особенный ходъ этимъ дегендамъ между своими учениками. Повърьи о трясавицамъ и "вживыя молитвы" принадлежать въ тому разряду народныхъ суеверій, который мы навываемъ заговорами; эти вещи такъ знакомы всёмъ вёкамъ и народамъ, что для нихъ едва-ли можно найти авторовъ: Ісремія вёроятно и виёсь только воспользовался готовимъ народнимъ повърьемъ, записалъ его и пустиль въ обращение. Любопитно, что Асанасій мнихъ, упоминая о сказаніяхъ Ісреміина "Слова", какъ будто делить ихъ на разныя статьи и только одну упоминаеть съ именемъ попа Іеремін, а другія считаеть заимствованіемъ у "Латины" <sup>9</sup>). Возможно, что источникомъ для "басней" между прочимъ бывали и датинскія вниги, и что дегенды, упомянутыя Асанасісмъ, ходили по рукамъ отдъльно и безъ имени Гереміи. Что касается Латини, то ен было постаточно въ южныхъ славянскихъ земляхъ въ то время. когда папы еще не окончательно разграничили надъ ними свою власть съ вивантійскими патріархами и когда страны переходили то въ греческія, то въ латинскія руки.

Индексъ сообщаетъ еще одну подробность объ Іереміи, которая дополняеть его карактеръ опять чисто народнымъ образомъ. Въ видъ осужденія его Индексъ говоритъ, что попъ Іеремія "билъ въ навъкъ на Вервіуловъ колу". Наши археологи дълали предположеніе, что эти слова могутъ означать, что попъ Іеремія, считался (по крайней мъръ противниками) колдуномъ, волкодлакомъ, оборотнемъ. Въ качествъ колдуна и знахаря, попъ Іеремія кромъ распространенія ереси и ложнихъ книгъ, былъ и авторомъ лживыхъ молитвъ, заговаривалъ трясавицы, "нежитъ" и всякіе недуги; какъ еретикъ, онъ долженъ былъ и умереть безъ кристіанскаго покаянія. Оттого, когда онъ былъ "въ навъхъ", т.-е. мертвецомъ въ могилъ, противъ него употреблено было специфическое средство, осиновый колъ,—единственный способъ удержать такого мертвеца въ могилъ.

Но гораздо въроятите другое объяснение, предложенное недавно Ягичемъ. Онъ думаетъ, что слова: "на Веркиловъ (= Веркиловъ) колу", означаютъ то самое "Врзино коло", которое извъстно въ сербскихъ

<sup>1)</sup> Suidas, s. v. 'Іпосо́с; Migne, Dictionnaire des Apocryphes II, 388; ср. Тихоправова, Отреч. Книги, II, 164—173.

<sup>2) «</sup>А име то ночеть еси слово Еремъл прознитера, еже о древъ честиъть и о извъщение святил Тронца,... то басми лючном чель еси»; но нередъ тъпъ опъ говорить: «И се слишахомъ: творими Христа ноставлена покомъ, наугомъ и двъма водома орание,—послушьствуеми Ламмим, ихъ же и самъ хулимъ».

народныхъ повёрьяхъ и означаеть вакое-то мёсто, глё получають овончательное знаніе своего діла волшебники, волдуни, "грабанціаши" 1). Это воло могло означать и волшебное колесо, и волшебный вругь, игравшіе роль въ обученіи волшебству. Что васается "Верзіулова, Верзилова, Врзина" кола, то подъ этимъ именемъ, по митию Ягича, скрывается имя Виргилія, знаменитаго поэта, который въ эпоху средневъкового мрака быль гораздо болье знаменить какъ сказочный волщебникъ и чародъй. У южнаго Славянства знакоиство съ этимъ имененть могло явиться прежде всего у необразованнаго духовенства (у католическихъ Сербовъ), которое легко могло испортить такимъ образовъ итальянское Vergilio 2). Средневъковое преданіе о волшебствъ Виргилія перешло нъсколько разнихъ ступеней, и въ южномъ Славянствъ нельзя было ждать того уровня, какой быль въ литературахъ западныхъ. "Къ южному Славянству свъдъніе о волшебникъ Виргилів могло дойти только черезь посредство итальянско-далматобосанских монаховъ (доминиканцевъ и францисканцевъ), следовательно въ самой худшей каррикатуръ. Если они что-нибудь знали и разсказывали другимъ о "Виргилів", то конечно только въ смыслв "maleficus daemonum cultor", какъ называется поэть въ одной средневъковой біографіи; по ихъ изображенію "Виргилій" могъ быть не что нное вакъ злой волшебникъ и негромантъ, имъющій сношенія съ дьяволомъ, у него пребывающій в) и тамъ колдующій съ волшебнымъ волесомъ и волшебной внигой.... Въ этомъ грубомъ видъ славный мантуанецъ переданъ быль южно-славянскому народу; въ литературномъ преданіи не было другого лучшаго образа, который могь бы опровергнуть каррикатуру или сдёлать ее невозможной, и бёдный невъжественный народъ оказался благодаренъ и за это немногое, върно

<sup>1) «</sup>Грабанціант» — испорченное некроманть, негроманть. Они из-въстны у Хорватовь и въ далматинскомъ Приморьв. «Коло» по-сербски означаеть ван волосо, или кругь, или хороводь (круговую пляску). Вь повірьяхь о грабанціанакъ, — воторые, пройда 12 меогъ, получали водшебния знакія только въ 13-й, — упомищестся и о какомъ-то колесѣ, на которомъ имъ выпадать жеребій водшебнаго внакія, и о кругъ, гдѣ они собирались. Вукъ Караджичъ въ своемъ Словаръ такъ объяснять «Вренно воло»:

<sup>«</sup>Србън приповиједају, да неки јаци (обыкновенно духовние школьники, семинаристи, будущіє нопы), кад взуче дванаест швола, отиду (вы 12 мора бати) на ерзино коло (да доврше са свим и да се закуну? А ђе је то врзино коло? и шта је? Вог би га знао), и онђе некакву особиту књигу чатећи нестане једнога између ка дванаест (однесу га ђаволи или виле), но они не могу нознати кога је нестано. (Тај је био и на врзину колу—говори се за човева који је млого учно). «Такови ђаци послеје вовусе Грабанцијаши, и иду са ђаволима и са вилама,

и воде облаке у вријеме гриљаве, олује и туче».... Это «Врзино коло» било замъчено и нашими археологами, но параллель останась неразвитой догадкой за недостатиомъ подробностей, которыя разработаны теверь г. Ягиченъ.

<sup>3</sup>) Verkil (потомъ Verzil, Vrzil) какъ есть формы Bakilio, Šokrat, šaserdot; вди

выкь испорчения имена Троянской притчи и т. п.

з) Слова «въ навъхъ» (въ нерувещахъ) Ягичъ нереводить: въ преисподней, въ аду.

сохранивши до настоящаго дня "Верзилово, Вримо коло" въ вначенін волшебнаго м'єста, или если угодно, волшебной школи" 1).

Оставалось бы выяснить, какимъ образомъ преданье отъ сербокорватскихъ фратровъ могло проникнуть до Болгаріи. Историческія 
встрічи и захваты сербскихъ земель Болгарами и болгарскихъ Сербами извістны; рядомъ съ этимъ шли связи книжно-ноэтическія, и 
не только въ преділахъ старо-славянской церковной письменности. 
Въ приведенныхъ выше словахъ мниха Аванасія есть какой-то наменъна заимствованіе "басней" отъ Латины; въ Синодальномъ Индексъ 
рядомъ съ іменемъ Іереміи составителями ложнихъ книгъ названы 
два фразина; самый переходъ богомильства на западъ, первоначально 
въ сербскія земли, свидітельствуеть объ оживленныхъ сношеніяхъ.—
Дальнійшая разработка южно-славянской письменности віроятно равъяснить эти пока темния черты древнихъ междуплеменныхъ связей и 
исторіи народной позвіи и вірованій.

Народно-суеверныя произведенія составляли другой отдёль писаній попа Іеремін. Ихъ литературная судьба была такова, что знавожись съ ними въ первий разъ въ исторіи болгарскаго Х въка, мы находимъ последній ихъ следь въ современныхъ поверьяхъ южно-славанскихъ и русскихъ. Онъ замъчательны по чрезвичайной живучести въ патріархальной и темной массы, вы которой они нашли пріемы. Древивишій Инденсь говорить о нихь следующимь образомь:... "естественный нелугь, который называють трясавицами, какъ разсказываеть Ісремія попъ болгарскій. Этоть овалиний говорить, что будто би святой отепъ Сисиній сиділь на горів Синайской, называеть ангела Сихайла, на соблавиъ многимъ людимъ, и баснословилъ опъ, влой человъкъ, о семи трасавидахъ, дочеряхъ Иродовихъ, которыхъ ни евенгелисты и ни одинъ изъ святихъ не называли семь, - а была только одна, выпросившая, чтобы усъкли голову Предтечи; о ней же извъстно, что она была дочь Филиппова, а не Иродова. Великій же Сисиній, патріаркъ Константинопольскій, въ своихъ словахъ говорить такъ: не считайте меня за того Сисинія дживаго, о которомъ написаль Іеремія попъ. на соблазнъ неразумнымъ ....

Ложное писаніе, указанное Индексомъ, доселѣ ходить у насъ и въ южномъ Славянствѣ въ видѣ преданья и виѣстѣ заговора отъ двѣнадцати ликорадовъ (двѣнадцать—такое же условное число, какъ семь, три и т. п.). Это преданье очень извѣстко въ старыхъ и новыхъ рукописяхъ, въ сборникахъ и лечебникахъ, и въ устномъ народномъ преданъѣ в). Въ одномъ изъ такихъ старинныхъ лечебниковъ, ложное писаніе Іереміи передается со всѣми подробностями.

<sup>1)</sup> Archiv für slav. Phil. II, 470-478.

<sup>2)</sup> Почти въ полной своей форми оно передало было съ народной ричи г. Гу-

"При мор'в Чермномъ стоять стоять ваменнь (Синайская гора); въ столив сидить свитой великій апостоль Сисиній 1), и видить воемутилось море до облавовь, и выходить изь него дебнадцать женъ простоволоских, ожанное дынольское нидейне (по народнымъ редавціямъ: изъ огненнаго столпа). И говорятъ тв жены: "ми-трясавицы, дијери Ирода пара". И спросиль ихъ святой Сисиній: "овалиные дъяволи вачемъ ви примли сюда?" Оне же отвечали: "ми примли мучить родь человеческій: вто нась перепьсть, из тому им и привьемся и помиемся, номучимъ его,-- и вто заутреню просынаеть, Богу не молится, правдинии не чтеть, и иставая пьеть и всть рано: то нашъ угоднивъ" 2). И поможелся Богу св. Сисиній: "Господи, Господи, набавь родь человаческій оть оканныхь сих дьяволовь. И посладь ить нему Христось двухъ ангеловъ, Сихайла и Аноса, и четырехъ евангелистовъ. И начали трясавицъ бить четырьки дубцами железными, давая имъ по три тисячи ранъ на день. И вамолились имъ трясавици: "святой веливій апостоль Сисиній, и Сихайло, и Аносъ, и четыре евангелиста, Лука, Марко, Матеви, Іоаннъ! не мучьте насъ! гдв ваши имена святыя заслышимъ, и въ которомъ роду имена ваши прославатся, того мы роду бъгаемъ за три дня, за три поприща"...

Это историческая часть преданья. Оно продолжается истомъ описаніемъ свойствъ важдой изъ трясавицъ. Апостолъ Сисиній спросиль ихъ имена, и онъ называя себя описывають и свои вачества, ясныя ипрочемъ изъ прознищъ: одна называется Трясея, другая Отнея, третья Ледея, и т. п. Невея увазывается, манъ плисавица, выпросившая голову Предтечи. Затъмъ идетъ ваклинаніе: всё ликорадки пересчитываются, угрожаются именами аностоль Сисинія и т. д. "Побъгите отъ раба божія, имрекъ, за три дии, за три поприща: а если не побъщите отъ раба божія, имрекъ, и я присову на васъ великите апостола Сисинія, и светимъ Сихайла и Аноса, и четировъ еванголюстомъ Луку, Марка, Матећа, Іоания в); и учнуть васъ мучить, дяючи вамъ по четыре тысичи ранъ въ день."

Далине Индексь принисываеть Іеренін "по молитеннивань ажисыя моминем о (трясавицахь) межимихь и о недугать". "Нежить" иь древней язый означаль демоническое существо, слицетворявшее

ласимить, вилисанивый ого въ Сибири (Оторки Южи. Сибири, въ Баба. для Чтен. 1848,

Ж 3, стр. 51).
1) Разумбется одник изъ 40 Севастійскихи мученикови, 9-го марта. Константинепольскій нагріарки, по внени также Сисдейй (зъ конца X вака) и просиль, не смінивать его съ этимъ Сиснеймъ.

з) Въ другой редакціи сказанія онъ говорять: «ми послави отъ Ирода царя въ віра, въ родь кристіанскій, кости якъ крушить, власи ихъ студить, жили ихъ тявуть, самих ихъ отненъ жечн». Этогь вослідній каріанть ножеть бить старію.

<sup>3)</sup> Даймадцать лихорадонь въ преданье могли дейться поеднее семи; число семь, удержавнееся на стороне святихъ, могло быть первоначальнымъ.

бользнь и всякую напасть. Слово осталось и въ живомъ русскомъ языкъ 1), Сказанья о нежить найдены были въ одной полууставной, пергаменной, слъдовательно въроятно очень старой, сербской рукомиси, и какъ преданья о трясавицахъ, соединяють и мнеическую исторію, и заговоръ

"Сходилъ нежитъ отъ сухаго моря, и сходилъ отъ небесъ Інсусъ, и сказалъ ему Інсусъ: "вуда идень, нежитъ"? Сказалъ ему нежитъ: "сюда иду, господине, въ человъческую голову, мозгъ сунитъ, челюсти переломитъ, зубы ронятъ, шею вривитъ, и уши оглушитъ, очи ослъщитъ, и носъ сдълатъ гугнивымъ, врови ихъ пролитъ, въка изсущитъ, уста вривитъ, и члени разслабитъ, жилы умертвитъ, тъло измозжитъ, красоту измънитъ и бъсомъ мучитъ". И сказалъ ему Інсусъ: "воротисъ, нежитъ, иди въ пустую гору и въ пустыню, найди тамъ оленью голову и поселисъ въ ней, — тотъ все терпитъ и все вынесетъ.... иди въ вамень, тотъ все терпитъ, зиму и зной...; тотъ отъ природы суровъ, онъ силенъ держатъ тебя. И тамъ, нежитъ, имъй жилище до тъхъ поръ, пока небо и земля мимо идутъ и окончатся, отойди отъ раба божія имрекъ".

Въ другой исторіи разсказывается, что святой Михаиль-Гаврінль, взявши жельзный лукъ и жельзныя стрълы, хотьль стрълять оленя и лань, но не нашель ихъ, а нашель нежита, который сидъль, разцъпивь камень. Это онъ разцъпиль человъческую голову, чтобы жечь мозгъ и проливать кровь. Михаиль-Гавріиль также закляль его угрозами оставить людей въ поков и скрыться въ гору.

Въ составлени ложныхъ молитвъ попъ Іеремія,—если онъ составляль ихъ,—слёдовалъ народному пониманію и вкусу. Масса безсовнательно смёщивала христіанство съ своими явыческими повёрьями, сдёлала Илью пророка громовникомъ, св. Георгія какимъ-то миенческимъ поведителемъ животнаго царства и т. п. Христіанскія имена входили въ явыческіе заговоры; по какому-нибудь сближенію въ народной пёснё шли рядомъ съ вилами, самодивами и пр. Основаніе преданій было вёроятно и адёсь старое явическое; народъ узнаваль ихъ въ новой формъ и это давало имъ еще большій успёхъ: записанныя въ "лживыя" тетрадки, онё прошли всю православную славищину, находя въ ней ту же полу-христіанскую, полу-языческую почву. Отъ древней Болгаріи мы встрёчаемъ ихъ до современныхъ преданій Сибири. Оффиціальное духовенство возставало противъ этихъ "лживыхъ" сказаній, уходившихъ отъ его собственнаго авторитета; но,

<sup>1)</sup> Напр. въ Одопецкой губерин подъ ниенемъ межита до сихъ поръ разумъщее всй пугала деревенской жизни, гасовики, водание и т. д. (Максимовъ, Годъ на Сва, II, 512).

жавъ мы видѣли, запрещенія не сдѣлали ничего и памятники прожили цѣлыя столѣтія, прошли по цѣлымъ славянскимъ племенамъ.

Навонецъ, Индексъ упоминаетъ еще цёлый рядъ разнаго рода волнебныхъ и гадательныхъ книгъ: Мартолой или Острологъ, Чаровникъ, Громникъ, Молніянникъ, Колядникъ, Царевы Сновидцы, Мысленикъ, Волхоникъ, Путникъ, Звёздочтецъ и т. д., которыя тоже преслёдовались дуковенствомъ, потому что суевёріе ихъ заслоняло въ народномъ совнаніи самую религію. По миёнію Шафарика, эти книги произомим въ ту же богомильскую эпоху 1). Рёшитъ это еще трудно; нока мы внаемъ только, что нёкоторыя изъ этихъ книгъ (переведенныя также съ греческаго) ниёли южно-славянское и старое происхождене 3).

Историческое значеніе всей этой литературы состоить въ томъ, что она была дополненіемъ и отчасти противодъйствіемъ той оффиціально-церковной литературь, которая, съ самаго начала увлекшись догматической схоластикой, напыщенностью и формализмомъ Византійцевъ, не дала достаточно вниманія ни предметамъ научной образованности, ни потребностямъ народа въ живомъ поученіи и поэтической пищъ. Грамотные люди, не удовлетворенные такими книгами, съ охотой обращались въ ложной литературь, отъ фантастическихъ завизтій богомильскаго попа Іереміи до баснословныхъ, а иногда истинно поэтическихъ произведеній древняго христіанскаго апокрифа. Отъ людей грамотныхъ "ложныя книги" шли и въ народу. Въ этой народной письменности въ сожальнію слинкомъ часто бывало грубое суевъріе, но бывала и настоящая поэкія.

Все это содержаніе болгарской литературы стало общих достояніємъ Славанъ, принявшихъ кирилловскую письменность. У самихъ Волгаръ осталось мало памятниковъ, которые бы последовательно представили намъ литературную исторію этихъ сказаній; тяжелая историческая судьба народа истребила множество ихъ на ихъ родинѣ, и остатив ихъ часто уцѣлѣли только въ православномъ сосъ́дствъ.

Хронологія памятниковъ, выше исчисленныхъ, составляеть доселів очень темний вопросъ: вром'в трудовъ н'всколькихъ изв'ястныхъ лицъ, им обыкновенно не знаемъ, к'виъ и когда д'влались разнообразние вереводи византійскихъ памятниковъ; все это — безъименные тру-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) См. Шафарива, Kurse Uebersicht der ältest. kirchenslaw. Literatur. Leipzig, 1848 (жы. Slawische Jahrbücher, Іордана), стр. 21.

<sup>\*)</sup> Къ приведеннить указаніямь о писаніях нопа Ісреніи см. еще Ягича, Ніст. Кијік. 82 и слід.; Ст. Новаковича, Примери, 511 и слід.; о лихорадикть— Період. Сине. ХІ—ХІІ, стр. 48—44, прим.; Древне-русскія отреченняя візрованія и палендарь Врюса, О. Керенскаго, въ Жури. Мин. Нар. Просв. 1874, км. 8—4; Вуслаева, Очерки и друг.

ды, sine loco et anno. Такимъ образомъ остается очень теменъ неріодъ отъ въва Симеона и Петра до половини XIV въва. Къ этому времени могутъ бить отнесени навоторыя житія болгарскихъ святыхъ 1); "Синодивъ" или сборнивъ, "првписанный" отъ гречесваго лини на болгарскій повельність царя Борила или Бориса въ 1210 и заключающій много важнихъ историческихъ свідіній 2). Объ негорическогь отавлъ старой болгарской письменности извъстно очень мало. Существованіе болгарских в лічникей не подлежить сомнічнію. Царь Калоних писалъ въ 1202 папъ, что Петръ и Самуилъ получали ворену изъ Phus, sicut in Whris nostris invenimus esse scriptum", u be approu разъ въ 1204: "inquisivi antiquorum nostrorum scripturas et libros et beatae memoriae imperatorum nostrorum praedecessorum leges". Къ древивнить болгарскимъ летописямъ могь принадлежать любопытный списовъ мервыхъ болгарскихъ князей съ пом'язами на какомъ-то нешев'естномъ явык'в, списокъ, сохранивнійся въ такъ-насываемомъ "Единскомъ Летонисца", особомъ виде хронографа. Этотъ списовъ, дополняющій свидётельства византійцевъ и подтверждаемый ими, доведенъ до второй половини VIII въка; онъ досель остается предметомъ ученихъ споровъ и недоумѣній в). Григоровичъ, въ водтвержденіе существованія болгарских лівтописей, приводить питату нев стараго Номоканона, где делается ссидва на летопись объ возмев Асёнё. Онь утверждаеть далёе, что болгарская лётопись сомранилась отчасти въ румунскомъ нереводъ. Хронисть пропідаго въка. Пансій. о которомъ скажемъ дальше, ссылается на Терновскую летонись. У Иречка находимъ извъстіе, что въ библіотекъ англійскаго нутешественника Роберга Короона (Curzon) находятся два болгарскія пукоимси съ портретами Асанидовъ, не виданныя впрочемъ досела им однемъ славистомъ: "это хрониви или біографін, изданіе которыхъ составить событію для славянской неторіографів" 4).

Но до сихъ поръ болгарскихъ летонисей не находится. "Подверишись разоренію, поворить Григоровичь, поторому подобное накодимь только у Чеховъ, книгохранилища Болгаръ едвали теперь сохранили остатки этихъ летописей". Но ихъ не было и очень давно. Въ ваглавіяхъ русскихъ хронографовъ съ начала XVI въка уноминается обыкновенно, что ихъ свадънія веяты между прочинь изь латописцевь "сербскихъ и болгарскихъ", но по справкъ, ихъ болгарскія свъдънія

<sup>2)</sup> См. о мяхь вообще у Голубянскаго, въ перечисления болгарских святихъ, стр. 656—669. Должно прибавить сюда одну редакцию мятия Іоанна Рильскаго, измечатамную у Гильфердинга, Собр. Соч. І, 124—181 прим.

2) См. Палаузова, во Временняк Моск. Общ. Мет. 1855, ин. ХХІ.

3) Списовъ наданъ у А. Пенова: Оборъ Хронегр. І, 25—26. Ср. Гильфердинга, Собр. Соч. І, 20—24; Иловайскаго, Ромонания о началь Руси, М. 1876.

4) Gesch. der Bulg. 442.

взяты не нев летописей, а изъ отдельныхъ историческихъ жингъ, житій, или изъ случайныхъ источниковъ, въ родв послесловій въ рувописамъ. Доселе найдени только отрывочние памятники, которие можно причислить къ отделу летописи 1), и кажется надо принять, что какъ у Сербовъ, такъ и у Болгаръ летопись вообще никогда не достигала того развитія канъ напр. у Русскихъ; и у Волгаръ еще менъе, чънъ у Сербовъ. Въ историческомъ отдълъ можно упомянуть еще только компилативный хронографъ, поль именемъ "Еллинскаго Летописца", составленный изъ библейскихъ сказаній и византійскихъ хронивъ Малали и Анартола, неизвъстнаго продолжателя послъднаго, и "Александрін" Псевдо-Каллисоена. Впрочемъ, гдв и погда составлена эта компилиція, сказать трудно. Впоследствін, съ новыми дополненіями муь других в источнивовь, эта компедація развилась въ собственно такъ-навиваемие русскіе "хронографи", старъйшую редакцію воторыхъ относить къ 1512 году и гдв но всемірной и первовной **ECTOPIN IIDHOGRACHI GUAR COGUTIA DYCCRIA, GOATADCRIA E CEDECRIA 2).** 

Новое оживаение болгарской письменности начинается съ половины XIV в., съ нравленія царя Іоанна-Александра. По его приваву сдівметь быль упоманутый прежде переводь византійской хроники Константина Манассін; одинъ списовъ ол, хранящійся въ Вативанской библютемъ, укращенъ семидесятью рисунками, изображающими событін изъ болгарской исторін и семейство Іоанна-Александра <sup>3</sup>). Для него были также списаны и всколько первовных вингь и сборниковъ, отчасти и теперь сохраняющихся (между прочимь въ московскихъ библіотекахъ). Время Александра отличалось бурными проявленіями ересей: богомням, гезихасты, адамиты, Евреи распространами свои ученія, нь то время, когда за Балканами уже козийничали Турки. Однить из ревностивникъ поборниковъ православія биль Осодосій Терновскій, одинь изь мев'ястивишихь болгарскихь святихь 4), между прочинь ратованній противь богомиловь на соборь 1350 года: Іоаннь-Алевсандръ ревностно заботился о церковнихъ дёлахъ, давалъ богатие подарки знаменитымъ болгарскимъ монастырниъ, Рыльскому и Зографскому (на Асонъ), построиль монастирь въ Витомъ, гдъ восникаль цёлый болгарскій Асонь (тамъ было больше 14 монастырей,

<sup>1)</sup> Cm. Hpewsa, Gesch. d. Bulg. 442-443.

<sup>2)</sup> Изследованіе этих паматинеовъ сделано въ «Обеоре Хронографовъ» А. По-

з) О румуновомъ переводъ старо-славанскито текста Манассіи, 1620 г., допоквенномъ изъ южно-славанскихъ и румунскихъ лѣтописей, см. у Грагоровича, «О Сербів».

<sup>•)</sup> Объ его дъятельности и «житів», си. Иречка, 312—315; 1'олуб. 663—664. Голубинскій не упомянуль только, что «житіе», написанное по-гречески другомы беодосія, натріархомы константинопольскимы Каллистомы, нанечать нь «Чтеніяхы» (1860, на. I) нь мосомы славянскомы переводі.

теперь большей частью дежащих въ развалинах»). Время было удобное для церковной деятельности, и Өеодосій действительно воспиталь дюдей, которые были его усердными продолжателями. Одинъ изъ нихъ быль Діонисій, который перевель тогда много "Словъ" Іоанна Златоуста, въ томъ числё шесть противъ Іудеевъ 1). Другой, гораздо более знаменитый ученикъ и товаринтъ Өеодосія быль Евенмій, вноследствін патріархъ Терновскій, которому пришлось быть и последнимъ патріархомъ свободнаго болгарскаго царства и свидётелемъ турецкаго завоеванія.

Патріархъ Евенній, жизнь и труди вотораго выясняются только въ последнее время, быль однимъ изъ замечательнейшихъ и достойнъйшихъ лицъ болгарской исторіи и литературы. Вибранный патріархомъ въ 1375, при последнемъ болгарскомъ царе Іоание-Шишмане, который подобно своему отцу Александру быль покровителемь цервовнаго просвъщенія, Евенмій быль непосредственнымъ свидътелемъ наденія своего отечества. Самъ царь сражался съ Турками въ другомъ мъсть, когда синъ Баязета, Челеби, осадилъ Терново. Патріархъ оставался главнымъ лицомъ въ городъ. Послъ трехивсячной осади болгарская столица была взята 17 іюля 1393. Последовало ужасное разрушеніе. Евенмій, не устрашившись сценами варварства, вышель въ туренкому полководну, и произвель на него впечатлъніе своимъ серьезнымъ, сповойнымъ видомъ; Челеби выслушалъ его просъбы, во не долго пержаль свои объщанія. Едва спасшись отъ смертной казни. Евений долженъ быль отправиться въ изгнаніе, въ Македонію, гдъ Турки уже господствовали. Съ нимъ вместе шла толпа наиболее знатныхъ и богатыхъ терновцевъ, которыхъ Баяветь велель переселить въ Малую Аяію. Перейдя Балканы, они простились съ патріархомъ, и приняли его последнія благословенія. Въ Македоніи онъ все время проповедоваль между своими соотечественниками, роздаль беднымъ волото, воторымъ одарили его бояре, убъждалъ народъ хранить въру отцовъ; онъ умеръ черезъ несколько летъ изгнанія въ Македонін и заналь мъсто въ ряду болгарскихъ святихъ. Литературная дъятельность Евениія напомнила въкъ Симеона, и отозвалась во всей тогламней письменности православнаго Славянства.

Ему принадлежить цёлый рядь сочиненій (до 18), состоящихь изъ житій болгарскихь святыхь, пов'єстей, похвальныхь словъ и посланій. Между прочимь написаль онъ житіе св. Іоанна Рыльскаго, и Иларіона, епискона Меглинскаго или Могленскаго, жившаго въ половин'в XII в'єка и упомянутаго нами прежде. Въ посл'єднемъ онъ передаль "Прфніе" Иларіона съ манихелии (богомилами) и армянами,

<sup>1)</sup> Starine I, crp. 52. O neurs et surin Georgotia Tèpnoscuaro («Trenis», 1860, I).

ваниствовавъ впрочемъ матеріалъ изъ "Паноплін" Евенмія Зигабена или Зигадена, написанной въ XI вѣкъ. Съ возстановленіемъ Болгаріи ири Асѣняхъ, цари болгарскіе старались возвысить свою новую столицу, Терново, строили въ немъ храмы и монастыри, переносили въ неого мощи болгарскихъ и даже греческихъ святыхъ. Евенмій состаниль въ нхъ память рядъ похвальныхъ словъ и житій. По этой дѣятельности Евенмія, какъ собирателя церковно-національныхъ сказаній, А. Поновъ сравниваетъ его съ русскими архіепископами новгородскими XV вѣка, и московскими XVI-го.

Евению принадлежить и другая заслуга, въ которой онъ опять опережаль русскихь церковныхь деятелей, именно-исправление книгь. Подробности его мало выяснены, но современники, какъ Григорій Памелавъ (въ похвальномъ слове Евений) говорять о немъ съ величайними восхваленіями; живній нісколько поже Константинъ Костенчскій пришесываєть Евеннію великую заслугу — возстановленія письменности. Какъ было и у насъ, книги портились отъ невъжества перепистивовъ; вромъ того, въ самомъ язывъ происходила историческая сильная перемъна. Старо-славянскій языкъ все больше подчинался вліянію народной річи: средне-болгарскій явыкъ рівко отличастся палоніомъ старыхъ звуковъ и формъ: ринезмъ, составляющій такую особенность старо-славянскаго, употребляется неправильно, другіе отличетельние ввуки и формы также. Въ рукописихъ XII въка уже видно начало порчи стараго явива. Вивств съ твиъ, народний живъ удаляется отъ прежней чистоти подъ вліяніемъ сосёдства — Грековъ, Албанцевъ, Валаховъ. Къ XIV въку, эта порча была уже весьма значительна, и Евоний предприняль исправление испорченнаго внижнаго стели въ дукъ стараго языва, который быль церковнимъ и сећи, казался свищеннымъ. По словамъ Константина, Евоний былъ "великни художникъ словънскихь писмень", а въ то время "въ тръновежникь странахь инсмена погнола была суть"; Евоний "потыпта се съписати утвръждение симь" (нисьменамъ), т.-е. установиль праниа, и вто не умълъ соблюдать ихъ, тому запрещаемо било писатъ свещенныя внити: "възбранение бысть невъждамъ, еже не писати бовественна писаніа". Царь, Іоаннъ-Шишманъ, помогаль Евенкію своей властью: они исправили упадокъ — письмена погибли, "но патріархъ и парь просветища", такъ что ихъ дело навсегда утвердилось и просвѣщаеть не только болгарскую страну, но и окрестныя земли: сажденіе ихь и основаніе въсегда есть, и даже и до ниня и окрыстна нарствів просвінітаєть 1.

<sup>1)</sup> Въ другомъ ийсти Константинъ говоритъ: «Се бо нисаніа въса растинна суть не тъчію въ отрани единон, но въ Романіи въсом и до Вімграда и Солумъ. Трыновстін бо поправилиссе благодатію Христовою и посийменісиъ дримавнаго; се

Надежда этого почитателя Евониія не осуществилась. Паденіе царства нанеслю роковой ударъ болгарской письменности; но тімъ болбе замічательно, что вліяніе Евониія сказывалось и въ эти тажкія времена. "Добрые терновскіе изводы", т.-е. рукописни терновскаго письма уже славились въ то время не только въ Болгаріи, но и въ Сербіи. Ученики Евониія и послі поддерживали его направленіе. Его другомъ быль русскій митрополить Кипріанъ (родомъ Болгаринъ), который пріобріль славу "возстановителя просвіщенія" на Руси (т.-е. собственно въ Москві). Писанія Евенмія пріобріли большую извістность и въ старой русской письменности; историческій матеріаль его сочиненій вошель обычной составной частью въ хронографы 1).

Ивъ ученивовъ Евениія быль Григорій Цамвлавъ (Самвлавъ), воторый харавтеристическимъ образомъ причисляется по однимъ и тімъ же
сочиненіямъ въ литературамъ русской, болгарской и сербской. Онъ
былъ уроженецъ терновскій, жилъ на Аеонъ, быль игуменомъ знаменитаго сербскаго монастыря въ Дечанахъ, пресвитеромъ молдовлакійской церкви въ Сочавъ, наконецъ выяванъ былъ митр. Кишріаномъ
(своимъ дядей) въ Россію, гдѣ былъ митрополитомъ отдѣливнейся
тогда отъ Москвы, Кіевской ваеедры. Ему принадлежитъ иного поучительныхъ словъ и нѣсколько житій, въ которыхъ онъ былъ какъ-бы
продолжателемъ трудовъ Евениія. Наши церковные историки хвалять его
"чистий славянскій" языкъ, который былъ конечно послѣдотвіемъ
школы Евениія; но Цамвлавъ слишкомъ много подражалъ византійскимъ образцамъ и доходилъ до такой напыщенности, которая становилась иногда даже мало вразумительна. Къ сербской литературѣ
онъ принадлежетъ вакъ авторъ "житія" царя Стефана Дечанскаго 2).

Подобнить образомъ принадлежить болгарской и сербской дикературъ писатель первой половины XV въка, Константинъ Философъ или Костенчскій. Родомъ болгаринъ, онъ кота дъйствоваль въ Сербін, но направленіе своихъ трудовъ получилъ въ школъ болгарской; его учитель, нъвто Андроникъ, былъ неносредственнымъ ученикомъ Евениіл. Послъ паденія Болгарін Константинъ переселился въ Сербію и работалъ тамъ, жива при дворъ сербскаго "деспота" Стефана, сына внаменитаго и несчастнаго царя Лазаря. По вызову Стефана, Константинъ написалъ сочиненіе о славянскомъ якикъ 3), переваль

котеть и Срыбсти исправитесе». Григоровича, Статьи, кас. др. слов. язика, стр. 47. Въ Сербіи Константинъ квалить «изводы ресавскіе».

Объ Евенийн, арх. Леонидъ: Поситдий натріархъ болгарскаго царства бизженний Евений и его сочиненія («Чтенія» 1870, IV, Ситсь, 13—18); А. Поповъ, Обзоръ Хроногр. II, 26—38; Голубинскій 84—89, 172—175; Иречевъ, Gesch. 847—349, 444. Період Списаціе II. 17—18.

<sup>347—349, 444;</sup> Період. Списаніе II, 17—18.

3) Неторія рус. церкви, Филарета и Макарія; А. Попова II, 38—40; Голубичвий 507—508; Цамблакево жигіе Евенмія, за «Гласнякі», ХХХІ. 1871, 243—292.

3) Григоровить, Отатьи и прот; Даниция, за Starine, I, 1869, 1—44.

"Учительное Евангеліе"; но самымъ замівчательнымъ трудомъ его было "житіе" его покровителя, деснота Стефана Лазаревича, вошедшее между прочимъ въ русские кронографы 1). Это произведение (написанное въ 1431, черезъ четире года по смерти дескота) составляетъ вообще вамёчательний фавть южно-славанской литературы средняго періода. Это не собственно "житіе", біографія въ тогдашнемъ обывновенномъ пониманін этого рода произведеній, а палое историческое сочиненіе, ноображающее судьбу Сербін въ XIV-XV віжі и ел отношеніл къ мусульманскому міру, въ Византін и другимъ соседамъ. Черезъ это, трудъ Константина получаетъ и общее историческое значение: онъ важенъ, какъ свидътельство современника о временахъ водворенія Туровъ на Балканскомъ нолуостровв, и темъ болве любопитенъ, что старње греческих сочиненій этого рода, Дуки, Франтин и Халковонделы, писавшихъ уже по взятіи Константинополя Турками. "Представляя высовій историческій интересъ, сочиненіе Константина Философа, -- говорить А. Поповъ, -- не менте важно въ литературномъ отношенін, свидітельствуя, до какой высоты достигло литературное образованіе въ Сербін въ первой половинѣ XV вѣка. Не даромъ Константинъ получиль отъ современниковъ прозваніе Философа, владевніаго тайной "витійских» плетеній и глаголовь". Но не въ простомъ наборъ напыщенных выраженій, не въ регорических оборотахъ сказалось его витійство, а въ особыхъ выработанныхъ имъ самимъ пріенахъ изложенія и въ его ученой начитанности. Такъ напр., прежде чемъ приступить къ описанию жизни деспота Стефана Лазаревича, онъ предварительно изображаеть географическое положение Сербіи и ея естественныя богатства, причемъ обнаруживаетъ свою начитанность въ писаніяхъ землем врныхъ. Нельзя не признать, что подобный пріемъ для автора "житія" довольно оригиналенъ и согласуется съ пріемами историвовь новейшихъ школь. Далее, въ самомъ жизнеописаніи деснота Стефана, онъ не ограничивается одною личною его судьбою, но постоянно говорить о ней въ связи съ исторіею техъ народовъ, съ которыщи Сербія состояла въ сношеніяхъ. Такимъ образомъ въ житін найдемъ подробный очеркъ турецкой исторіи отъ сулгана Оркана и до Могаммеда, причемъ не забыта и исторія Тамерлана, жизнь котораго разсказана отъ рожденія до смерти. Частыя ссылки на византійскія историческія сочиненія. Троянскую исторію. Езоновы басни. землем врскія книги и т. п. свид втельствують, что вы сербской литератур'в XV в'вка начиналь возникать новый періодь, готовый см'янить

<sup>1)</sup> По руковиси XV в. надано Янком: Шафариком:, «Гласник» XXVIII; по другой руковиси XV в., Тронцкой Лавры, напеч. эт «Изборенкі» А. Понова, 92—180; статья Ягича о Константин'я его живнеописація Стефана эт «Гласникі», XII, 1875.

собою направление средневъвовое". Изъ этого сочинения Константина Философа вошли въ русскіе хронографы и летописи две статьи: объ Акурать и Косовской битев, и повесть о Тамерланв, -- которыя долго считались руссвими сочиненіями 1).

Намъ остается назвать еще два-три имени-Іоасафа, интрополита бдинскаго (виддинскаго), въроятно также ученика Евонија; Владислава, по просванию Грамматива; монаха Осодосія, писавшихъ житів,--чтобы закончеть списовъ болгарскихъ писателей стараго періода, имена которыхъ извёстны.

Но оживление, внесенное въ болгарскую письменность Евенмиемъ, не дало особенныхъ результатовъ: турецкое нашествие перервало національную живнь и отняло главное условіе какихъ-нибудь усп'яковъ литературы. Притомъ, самая школа оставалась все-таки слишкомъ далека отъ народной живни.

## 2. Въка турецваго ига и начало возрождения.

Съ туренвимъ завоеваніемъ всявая умственная жизнь стала застывать въ Болгаріи и наконецъ совершенно загложда подъ двойнымъ ТНОТОМЪ: ТУDОЦКАЯ ВЛАСТЬ ДАВИЛА ВАДВАДСКИМЪ ПРОИЗВОЛОМЪ **И НАСИ**силіемъ, Греки—"духовнымъ попеченіемъ" о болгарской паствів в).

4-е изд. Вина 1869.

<sup>1)</sup> А. Поповъ, Обзоръ Хроногр. II, 40, 45-58; Иречекъ, 446.

<sup>2)</sup> О средне-болгарской нисьменности и новыйшемъ возрождении, произ упоманутихъ Иречка, Голубинскаго и пр., см.:

<sup>—</sup> Юрій Венединъ, Дрвине и вынёшніе Болгаре въ их отношенія тъ Рос-сіявамъ. М. 1829—41, 2 т.; 2-е изд. М. 1856; О зароднить новой болгарской лите-ратури, нв. 1-я (только). М. 1838; Влахо-болгарскія грамоты. Спб. 1840.

регуры, км. 1-м (только). м. 1000; клако-оолгарскія грамоты. Спо. 1840.

— В. Априловъ, Денница ново-болгарскаго образованія. Одесса 1841.

— В. Ламанскій, О нікоторихъ славнискихъ руконисяхъ въ Відграді, Загребі и Вімі. Спо. 1864. (Записли Ал. Н. VI); Непоріменний вопрості І, Объисторическом образованім древняго славниского и русскаго языка. П. Болгарское нарічіе и висьменность въ XVI—XVII вінахъ (дрі статьи). ІІІ, Волгарская витература XVIII столітія (въ Журн. Мин. Нар. Просв. 1869).

— І К. Ирананъ Кинконика на новобъяванськаго инжиние 1902.

І. К. Иречекъ, Кингописъ на новобългарската кинжинна 1806—1870. Въна, 1872. Въ предисловін указаны всь прежиїе библіографическіе матеріалы о новой болгарской литературі; из этому надо прибавить русскія статьи, указанныя за Вибліограматер, по исторія словесности, Межова, Спб. 1872, стр. 520—522.

— Любень Варавеловь, Страници иза книги страданій болгарскаго племени.

Повести и разскази. М. 1868.

Ho samey: П. Билярскій, О средне-болгарском вокализмі (Судьби цери. язния, П). Спб. 1848; 2-е изд. 1858.

В. Лананскій (Непор'ям. вопрось).

<sup>—</sup> Неофить, Болгарска гранматика. Крагуевань 1885.
— Христави Павловичь, Дупинчанинь. Гранматика славено-болгарска. Въ
Будина 1886; 2-е изд. Бългр. 1845.
— А. und D. Kyriak Cankof, Grammatik der bulgarischen Sprache. Wien,

<sup>1852 (</sup>латин. буквами; ср. Водинскаго, О происхожд. слав. письменъ, 268, ХСПП).
— І. Груевъ. Основа за бизгарски грамматики. Пловдить (Филиппоноль) 1862;

Отъ прежней своей исторіи Болгары сберегли только одинъ общественный элементь, который поддержаль до сихъ поръ ихъ существованіе, какъ народности: это было христіанство. Литература ихъ, представлявшая броженіе однихъ религіозныхъ идей, еще не успъла придти въ ясному выводу для общества; жизнь не выработала прочныхъ политическихъ основаній. Завоеваніе захватило Болгаръ врасплохъ. У самихъ друзей болгарскаго народа и его новаго возрождения болгарская исторія, при всёхъ блестящихъ или шумныхъ ея фактахъ, оставляла неотрадное впечатленіе. "Несмотря на то, что Болгары еще въ ІХ-иъ въкъ являются народомъ независимымъ-говорилъ Палаузовъисторія ихъ водворенія, юридически признаннаго, равно какъ и посвъдующая судьба этого народа не представляють однако ничего утъщительнаго въ значеніи общечеловъческомъ. Развиваясь подъ исвлючительнымъ вліяніемъ Ромео-Грековъ, Болгары не были въ состояніи выработать своими нравственными силами никакихъ прочныхъ началъ. воторыя обезпечили бы ихъ будущее существованіе. Правда, христіанская религія и христіанско-византійская образованность, лишь на нісволько стольтій, отсрочили нолитическое паденіе Болгарь, и Борису наи Симеону едва ли можно было сохранить язычество въ сосёдствъ православной Византіи. Тавимъ образомъ не внутреннія учрежденія Болгарін, не правильное устройство и отправленіе производительных в ея силь, и не государственный смысль ея правителей поддерживали напряженное ея существование до времени турецкаго покорения, а христіанская религія, которая и въ настоящее время твердо сохранается въ этомъ заброшенномъ народе юго-востока Европы".

Одинъ езъ лучшихъ знатоковъ Славанства, и также болгарской древности, Гильфердингъ, приходилъ съ другой стороны въ выводу илло утвинительному. "Странная и горькая была судьба Болгарін! завъчаеть онъ по поводу ся древней исторіи. На третьемъ въвъ своего существованія, въ эпоху, когда, по обывновенному ходу дівль, госумарство только начинаеть свою историческую жизнь, для Болгаріи уже настала пора полнаго развитія; славное, просв'ященное царство-

CREEDS, CTP. 847-416.

<sup>–</sup> Ив. Мончиловъ, Влагарска граниатика. За ново-благарский свикъ. Рустукь 1868; Белении връхъ грамматика-та за новобъиг. самиъ. Русчукъ 1868.

<sup>—</sup> Н. Прванова, Извода иза българска-та граматика. Русчува 1870.

— М. Дринова, За новобългарското азбуке. Перводич. Синс. 1870. П., 9—29.

— Fr. Miklosich, Die Sprache der Bulgaren in Siebenbürgen. Wien 1856.

— A Grammar of the Bulgarian language with exercises and English and Bulgarian Vocabularies. Galata-Constantinople. Printed by D. Cankoff. 1859.

— Найдена Герова, Русско-болгарскій Словарь (неконч., въ «Изв'ястіях»)

Il Orghicelia Aug. Hayes). — И. А. Вогоровъ, Френско-български и българско-френски річникъ. (1-й мд., 2-е кмд.). Віка 1869—1878.

— Aug. Doson, Chansons popul. bulgares inédites. Paris, 1875. При этомъ

ваніе Симеона, повидимому, предвітнало підме віка пропвітанія, а между тімъ оно было преддверіємъ распаденія, и если Болгарія выходила потомъ изъ оціненінія, то лишь на время, вспышками вакой-то лихорадочной діятельности, боліве или меніе продолжительными и блестящими, но безсильными создать что-нибудь прочное, уступавшими місто мраку, всякій разъ боліве глубокому.... Есть во всемъ (старомъ) развитіи Болгаріи что-то скороспілос и непрочное, что-то болівненное, неестественное. Скороспілость и болізненность, воть самая общая, и можеть быть, самая существенная особенность болгарской исторіи".

Гильфердингь думаеть видёть причину этого въ томъ, что болгарское государство было основано на завоеваніи, и указываеть противоположность его исторіи съ исторіей русскаго государства, основаннаго на "призваніи" (по изв'єстной теоріи). Но в'єдь говорять, что завоеватели уже къ IX-X въку слились въ Болгаріи съ славанскимъ народомъ? И не следуеть ли искать причины явленія въ другихъ отношеніяхъ? Не таковы ли были отношенія съ Византіей? -- странныя отношенія патріархальнаго, первобитнаго народа съ государствомъ, въ которомъ признави злой порчи были несомнънны, что бы ни говорили новъйшіе защитники и почитатели Византіи. Всъ молодне порывы разцвётавшаго народа были переложены на византійскій дать; государство заимствовало изъ Византін свои законы, ісрархія — свой формалистическій, холодный, напыщенный характеръ. Отсюда шло пренебрежение въ народнимъ массамъ, котория конечно въ условіяхъ патріархальнаго быта требовали особаго вниманія и воспитанія; Византія не научала ни мало этому вниманію. Когда народное броженіе выразилось богомильствомъ, противъ него было употреблено первовное оружіе осужденій и проклятій, а не забота о просв'ятеніи народа. не вниманіе въ тому, что могло быть справедливаго въ народнихъ инстинктахъ. Не платилась ли Болгарія за госуларственное и перковное византійство?

Но болгарскій народъ твердо сталь въ христіанстві, которое потомъ и спасло дольні его народность? Да, но Византія не тождественна съ христіанствомъ. Историческіе элементы живуть долго, и когда впослідствій, при турецкомъ господстві, Греки снова получили церковную власть надъ болгарскимъ народомъ, то ихъ историческое отношеніе обнаружилось: для Грековъ, Болгары были предметь возмутительной иеркосной эксплуатаціи; для Болгарь — Греки были предметь ожесточенной ненависти. — Всі замічательние, даже блестищіе приміры средневікового просвіщенія, какіе представляла старая Болгарія, служать свидітельствомъ, что этоть народъ способень быль къ развитію образованности, что для него возможно было будущее.

Какъ бы то ни было, Болгарія подпала игу среди того неровнаго

и непрочнаго историческаго броженія, о которомъ мы сейчасъ говорили. Народъ, къ сожальнію, еще не выработаль твердыхъ основаній быта и просвыщенія, чтобы съ большей устойчивостью вынести иго. Впрочемъ, и было ли это возможно? Онъ имъль одну опору въ сознаніи своего христіанства; но это самое христіанство стало причиной его иставаній.

Въва турецваго господства въ Болгаріи до сихъ поръ темны для исторіи. Но иго было полное и страшное. Высиле власси, въ которыхъ лежала политическая сила, были истреблены, или обратились въ магометанство, принятие вотораго оставляло имъ ихъ значение, но совершенно отрывало оть народа: они становились въ ряды его алъйшихъ угнетателей. Подать славянскими мальчиками создала страшный анычарскій корпусь, который сталь, наконець, бичемь для государства и быль истреблень самиии Турвами. Болгарія была отріввана отъ остального міра: нечего говорить, была ли возможность участвовать въ европейской образованности, которая именно съ XV въка начала свой блестящій нов'йшій періодъ. Славянскія силы, болгарскія и сербскія, пошли на усиленіе турецкаго владычества: новообра-**Менчые** славянскіе мусульмане становились турецкими вельможами. полноводцами, визирями; по свидетельству путешественнивовъ начала XVI въка, почти всъ янычары говорили по-славянски. Султанъ Селимъ II самъ очень ценилъ славянскій язикъ, господствованній на громадномъ пространстве его балканскихъ владеній и соседнихъ зежаль. Сербскій историкъ Міятовичъ замічаеть не безь основанія, что тоглашняя Турція съ султанами, говорившими по-сербски, съ сербсвими визирами, пашами и анмчарами, вазалось, почти готова была стать магометанскимъ славянскимъ царствомъ. Но потомъ они отуречились совсёмъ, а народу стали чужды съ самаго начала.

Въ первое время, какъ говорятъ, господство Турокъ не было такъ тажело, какъ впоследствіи. Было время, когда Турки славились свомы правосудіємъ, молва о которомъ доходила и до старой Россіи. Но съ половины XVII века, съ внутреннимъ упадкомъ турецкаго быта и правленія, и когда вмёстё съ тёмъ Турки убедились въ полномъ подавленіи Славянства и въ невозможности отпора съ его стороны, судьба турещимъ Славянъ становится болёе и болёе безотрадной: распространяется невежество и бедность, церкви разоряются, остатки старой книжности исчезають, духовенство грубесть; народъ окончательно обращается въ того безотвётнаго раба, какимъ можно было видёть его до последнаго времени.

Съ другой стороны, Болгары подпали власти константинопольскаго встрархата и сдёлались цёлью постоянной и безграничной церковной всилуатаціи. По уничтоженіи терновской патріархіи после паденія

٠. .

парства, Болгарія подчинена была константинопольскому патріарху, а затімь, по взятій самого Константинополя, патріархь, кром'є своей духовной власти, получиль отъ Порты и гражданскую власть надънародами Турцій, испов'ядующими православіє. Константинопольскій патріархь сдівлася единственнымъ посредникомъ между правительствомъ и народомъ, который отданъ быль этимъ въ его полное распоряженіє: старая борьба славянскаго элемента съ греческимъ кончилась полнымъ подчиненіемъ перваго. Съ этого времени Болгары уже не нолучали высшихъ духовныхъ должностей, несмотря на то, что ихъ племя составляло наибольшую часть православныхъ подданныхъ патріарха. Верхъ этого церковнаго угнетенія наступиль съ владичествомъ такъ-называемыхъ фанаріотовъ, съ конца XVII стол'ятія.

Фанаріоты (получившіе свое названіе отъ константинопольскаго ввартала Фанарь, или Фенеръ) стали для болгарскаго Славянства бёдствіемъ, не уступавшимъ притёсненію отъ самихъ Туровъ; они не только истощали послёднія матеріальныя силы народа, но гровили самому національному существованію. "Эта безнравственная община перерожденнаго византивма,—замівчаеть одинъ новый историвъ,—эти интриганы, у которыхъ все дипломатическое искусство состояло изъ сплетенъ и клеветы, вся система управленія— въ отысканіи средствъ личнаго обогащенія, были заклеймены позоромъ всёми писателями безъ исключенія, которые коть сколько-нибудь касались ихъ". Пронырливые фанаріоты стали страшными союзниками турецкаго угнетенія; они были дільцами турецкаго правительства, его банкирами, драгоманами, въ Дунайскихъ княжествахъ онн были господарями, въ Болгаріи епископами, въ Царыградъ патріархами. Церковное управленіе стало простымъ откупомъ 1).

Фанаріотская іерархія, не зная ни языка, ни обычаєвъ народа, не заботась нисколько объ его нуждахъ и презиран его, обирала Болгаръ всячески, и чтобы лишить народъ даже сознанія его положенія, фанаріотская іерархія преднамъренно,—и совершенно въ духъ турецкаго правленія,—поддерживала въ народъ невъжество, уничтожала все, что напоминало народу о его народности, уничтожала славянское богослуженіе, вводя непонятную народу греческую литургію, даже въ послъднее время злобно преслъдовала болгарскія училища, заставляя учиться только по-гречески, истребляла славянскія книги и рукописи, и въ за-

<sup>1)</sup> Hpyccziń noczaniem taki onechbaeti Pahapi si 1779 rogy.: «Le quartier est la demeure de ce qu'on appelle la noblesse grecque, qui vivent tous aux dépenses des princes de Moldavie et de Valachie. C'est une université de toutes les scélératesses, et il n'existe pas encore de langue assez riche, pour donner des noms à toutes celles qui s'y commettent. Le fils y apprend de bonne heure à assassiner si adroitement son père pour quelque argent, qu'il ne saurait être poursuivi. Les intrigues, les cabales, l'hypocrisie, la trahison, la perfidie, surtout l'art d'extorquer de l'argent de toutes mains y sont enseignés méthodiquement».

ключеніе заставляла б'ёдный народъ оплачивать свои прихоти и (нер'ёдко гнусн'ейшія) удовольствія. Все это сопровождалось самымъ наглымъ и вовсе не іерархическимъ презр'ёніемъ къ народу. Грабительство фанаріотовъ не знало никакой м'ёры; рабство народа и нев'ёжество было полное <sup>1</sup>).

Въ этомъ, и больше ни въ чемъ, состояла многіе въка исторія болгарскаго народа. Народъ быль въ самомъ бъдственномъ положенін, и это уже лавно заставляло Болгарь ухолить въ сосъянія страны. Всего больне они выселялись въ Валахію и Молдавію и (съ ноловины прошлаго столетія) въ южную Россію, также въ княжество Сербію н Ванатъ. Другіе шли въ "гайдучество", истили за угнетеніе разбоемъ и убійствомъ; народъ видёмъ въ гайдукахъ своихъ единственныхъ заступнивовь и героевь, котя заступники иногда нападали и на своихъ. Наконецъ, Болгары стали обращаться въ унію, чтобы избавить себя . отъ ненавистной власти вонстантинопольского патріарха. Эта унія не есть, впрочемъ, явленіе новое въ болгарской исторіи: еще царь Іоаннъ-Асвиь, чтобы прекратить влоупотребленія греческаго духовенства, пытался сблизиться съ папой. Унія волворилась на время въ новомъ болгарскомъ царствъ, въ первие годи XIII столътія; теперь уніатство вызывалось фанаріотскимъ угнетеніемъ. Одна часть Болгаръ приняла ватоличество; это — община такъ-называемыхъ "павликіанъ" (бывшихъ богомиловъ), которые живутъ въ окрестностяхъ Филиппополя и Систова, не превышая, впрочемъ, 50,000 человъвъ. Навонецъ, много Волгаръ приняло магометанство, много другихъ отуречивалось по своимъ нравамъ и отношению въ народу; люди болбе состоятельные и получавшіе н'вкоторое образованіе принимали греческій или румунскій Burb.

Само собою разумёется, что въ подобномъ положеніи вещей не могло быть рёчи о литературной дёлтельности. Но старая письменность превратилась не вдругь. Въ первое время еще держались старыя рукописи, были грамотные церковники. У турецкихъ Сербовъ (которымъ помогало, безъ сомивнія, сосёдство свободныхъ единоплеменниковъ), въ XVI столётіи еще печатались церковныя вниги — были типографіи въ Скадрѣ (Скутари), Вёлградѣ, монастырѣ Грачаницѣ. У Болгаръ взвёстенъ пока только одинъ подобный примѣръ: Яковъ Крайковъ изъ Срѣдца (Софіи) съ Іеронимомъ Загуровичемъ изъ Каттаро напечаталъ Псалтырь въ 1569, и Молитвенникъ въ 1570, но уже въ Венеціи. Не прекращалось старое значеніе болгарскаго языка и въ соседней Молдовлахіи: Румуны Молдовлахіи, нѣкогда находившіеся въ

<sup>1)</sup> Указанія о фанаріотахъ си. у Палаувова, Руминскія господарства. Сиб. 1859, 128—136; Иречка, 468—470, 505 и скід.; Дринова, Истор. Прегледъ на баларска-та пърква, 139—157.

зависимости отъ Болгаръ и черезъ нихъ принявшіе христіанство, въ теченіе многихъ въковъ имъли своимъ богослужебнымъ и письменнымъ явыкомъ церковно-славянскій—въроятно потому, что первоначально это былъ языкъ господствующаго племени, а туземный языкъ долго не получалъ письменнаго значенія. Такъ шло до самой половины XVII въка, когда началъ входить въ употребленіе совмъстно съ славянскимъ и румунскій языкъ въ письменности оффиціальной и дъловой; но въ церкви церковно-славянскій языкъ держался и до XVIII въка 1).

Болгарскія рукописи віковъ турецкаго ига рідки; можно видіть по нимъ, что содержаніе старой письменности продолжало сохраняться въ этихъ новійшихъ сборникахъ <sup>2</sup>); но до сихъ поръ мало найдено какихъ либо самостоятельныхъ болгарскихъ статей этого времени. Такимъ самостоятельныхъ болгарскихъ произведеніемъ первой половини XVII віка г. Ламанскій считалъ Слово о страшномъ судів, найденное имъ въ болгарскомъ сборникъ Люблянской библіотеки <sup>3</sup>). Но это оказался переводъ изъ Дамаскина, и памятникъ остается любопытенъ только какъ свидітельство о книжной дізательности на живомъ народномъ намає <sup>4</sup>). Въ томъ же сборникъ г. Ламанскій отмітиль мнимое слово Іоанна Златоуста "о душевномъ покаяніи", візроятно переведенное съ греческаго и любопытное тімъ, что въ немъ передается легенда, почти до малійнихъ подробностей сходная съ сербской эпической піссней о "Находів Симеунів".

Въ подобнаго рода произведеніяхъ, повидимому, протянулась хота слабая нить, соединяющая преданія старой болгарской письменности съ произведеніями вонца XVIII віка, въ которыхъ находять первый зародинуь новейшаго болгарскаго возрожденія. За віка турецкаго нга Болгары имізи нівсколько новыхъ святыхъ; это были мученики, пострадавніе отъ Турокъ, убитые или сожженные; — но для этихъ святыхъ почти не было болгарскихъ житій; ихъ имена остались только въ святахъ <sup>5</sup>).

Венелина, Влахо-болгарскія Грамоти и пр., гда замічанія объ особенностякъ языка, на стр. 819; и Голубинскаго, 898—394.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Нѣсколько описаній рукописей этого періода сдѣлако Ягичемъ (Starine, V), Ст. Новаковичемъ (Starine, VI); Калифаровская и Бѣлковецкая рукопись описани г. Славейковимъ въ журналъ «Български Книжиц» (Цариградъ, 1859. II, 259—269). Бълковецкій сборникъ очень дюбопитенъ по своему сказочному и народно-апокрифическому составу; въ сожалѣнію, описанъ очъ очень неудовлетворительно.

въ статъ «Непоръщенный вопросъ».
 Сревневскій, въ XV Отчеть объ Уваровскихъ преміяхъ, Сиб. 1874, стр 281,
 329 и съйд.

<sup>5)</sup> Для полноты прибаванть, что вт 1651 Филиппи Станиславовт, обративний къ католицизму некопольских «павликант», издалъ для нихъ полу-болгарскій, полу-сербскій молитвенникь, очень страннаго состава (Иречка, Gesch. 464. Ср. Новавовича, Ист. српске кваж., изд. 1871, стр. 103). Вт 1802 мінто Хаджи-Данінлъ изъ Мосхополя издала «Теtraglosson», гді находятся между прочинъ болгарскіе равговори (перепечатани въ Researches in Greece, by Leake, Lend. 1814; Иречка,

Упадовъ цълаго народнаго быта доходиль до такой степени, что грозиль самому существованию народности. Все, что только возвышалось надъ низвимъ уровнемъ рабочей силы, отвазывалось отъ своей народности и примывало въ Грекамъ. Фанаріоты презирали Болгаръ съ старымъ высокомвріемъ Византійцевъ и съ дальновидностью элобы старались истребить самую возможность пробуждения національности. Съ этой целью греческое духовенство (а за нимъ иногда къ сожаявнію и неразвитое болгарское духовенство) старательно истребляло болгарскія вниги. Выше приведено замівчаніе Григоровича, что нигдів въ Славянствъ, кромъ развъ Чеховъ (когда въ XVII — XVIII въкахъ свиръпствовали у нихъ ісвуиты), не происходило такого ужаснаго истребленія старины и старой письменности, вавъ у Болгаръ. На Асонв, который быль некогда внижнымъ центромъ южнаго Славянства, ружописи гибли отъ невъжества монаховъ; въ Болгаріи греческое духовенство истребляло систематически славанскія рукописи, устроивало няъ нихъ ауто-да-фе,—народъ не разумълъ, что совершается 1). Коечто было спасено въ библіотеки славянскими учеными путешественнивами; между последними особенную заслугу въ сохранении южнославянской книжной старины оказали Григоровичь и Гильфердингъ.

Съ паденіемъ царства, съ упадкомъ книжнаго образованія, въ литературныхъ отношеніяхъ православнаго Славянства произотнелъ переворотъ. Южные Славяне, которые нѣкогда снабжали Русь духовными инцами, писателями, пѣвцами, живописцами, рукописями, теперь сами нуждались въ помощи, и думали найти ее въ Россіи: съ XVI вѣка Болгары пачинаютъ приходить въ Россію— за милостыней и книгами. Сначала идутъ въ нимъ рукописи, потомъ печатныя церковныя книги. Это осталось почти единственной опорой для стараго перковнаго предамія. Свою собственную старину Болгары забыли до такой степени, что эти церковно-славянскія книги, нѣкогда отъ нихъ же пришедшія на сѣверъ, они считали русскими книгами.

Такъ едва влачилась національная жизнь, когда политическія собитія стали впервые колебать турецкое могущество. Съ конца XVII въка войны Австріи съ Турціей возбудили у Болгаръ первыя надежды, который потоить съ половины XVIII въка стали переходить на Россію. Но этимъ надеждамъ долго не суждено было сбываться. Событія прокодили мимо: у Турціи отнята была Венгрія, поздиве отнять быль воть Россіи и Крымъ, въ нынъшнемъ стольтіи Сербія, Греція, Ду-

двигомъ, Аттопись занатій Археогр. Комм., вип. 2, прил. 1—24.

1) Иречекъ, 513, прим.; 515—516; см. также разскази новъйшихъ путемественимовъ, Каница, г-жъ Мэккензи и Ирби.

стр. 506). О житіяхъ болг. святыхъ см. вообще Голубинскаго, стр. 656—669. Житів Георгія Софійскаго († 1515), упоманутое на стр. 666, видано было Гильфердингомъ, Літопись занятій Археогр. Комм., вып. 2, прил. 1—24.

найскія княжества; но о Болгаріи не думали. Войны 28-29 года и Крымская война не имъли спеціальной цълью освобожденія Болгаріи рычь шла вообще только объ улучшении быта балканскихъ христіанъ; у Болгаръ могли естественно рождаться національныя ожиданія, но онъ были страшно опровергаемы: на Болгаръ обрушивалось каждый разъ турецкое мщеніе. Посл'в Кримской войны, европейскія державы взяли на себя протекторать надъ турецкими христіанами, но реформы, провозглашенныя Турціей, остались на бумагь. Положеніе оставалось по прежнему безотрадно въ началу войны 1877 года.

Словомъ, со времени паденія парства въ конц'я XIV віка, Болгары были окончательно забыты Европой. Внутри они были подавлены; какъ внутренняя провинція отрезаны отъ остальнаго міра; они почти не напоминали о себъ возстаніями, или слухъ о возстаніяхъ и турецкихъ репрессаліяхъ не доходиль до Европы. О нихъ едва знали даже въ единовърной Россіи 1); когда въ въвъ Екатерины родилась мечта объ изгнаніи Туровъ изъ Европы, эта мечта выразилась въ формъ "греческаго проекта", въ которомъ Славяне были забыты, и исполнение "греческаго" проекта было бы для нихъ великимъ бъдствіемъ.

Болгары были забыты такъ основательно, что даже очень серьезные ученые конца прошлаго и начала нынешняго столетія имели самыя смутныя понятія о народі и языкі. Въ 1771 вспомниль о нихъ Шлёцеръ, находя, что изученіе новаго болгарскаго языка могло бы разъаснить, что за народъ были древніе Болгары 2). Патріархъ нов'ящей славистики, Добровскій считаль болгарскій языкь, котораго онь совсьмъ не зналъ, за нарвчіе сербскаго языка 3). Копитаръ, въ 1815, зналь только, что вь болгарскомъ языка ость члень, который ставится въ концъ слова 4). Первыя свъдънія о болгарскомъ явикъ сообщилъ знаменитый Вукъ Караджичъ, въ началъ двадцатыхъ годовъ <sup>5</sup>). Шафарикъ въ 1826 году думалъ, что Болгары живутъ только между Дунаемъ и Балканами, и все число ихъ полагалъ въ 600,000; въ 1842, въ своей "Славянской Этнографіи" онъ сообщиль весьма странный образчивъ болгарскаго явика <sup>6</sup>). Иные думали, что болгарскій языкъ уже совершенно исчезъ въ земляхъ стараго болгарскаго царства.

Волгарское "возрожденіе", народное и литературное, начинается

<sup>1)</sup> Сл. замъчанія Ламанскаго, О къкот. слав. рукоп. и пр. 115—120; но приведенные примиры того, что намать эта существовала, тамъ и неубъдительны, что слашкомъ одиночем.

Nordische Geschichte 834; «Nestor, Russische Annalen» II, 826.
 Dobrovsky, Slovanka. Prag, 1814. I. 194.
 Kleinere Schriften. Wien 1859, 819.

Водатак в С.-Петерб. сравнит. ріечницима и пр. Віна 1822.
 Gesch. der slaw. Sprache, 223; Slov. Narodopis, изд. 1849, стр. 160. Въ
 Въсти. Евр. 1877, імль, стр. 380, этотъ тексть ошибочно навканъ нодділюй. Это-дурно выбранний образчикъ; ср. Starine, IV. 1872, 83—84.

лишь съ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ нынашняго столетія. Но первыя подготовленія его можно проследить еще за сто леть назаль.

Къ XVIII стольтію болгарскій народъ доходиль до последней степени упадка. Къ прежнимъ бъдствіамъ турецкаго угнетенія присоединился гнеть фанаріотскій. Фанаріоты "какъ черные вороны" навинулись на болгарскій народъ и безъ жалости терзали его. ... Нашъ народъ, — говорить болгарскій историкь, — быль мертвь оть начала XVIII въка: Волгары не существовали какъ народъ, а составляли просто толпу людей угнетенныхъ, подавленныхъ и разоренныхъ. Самое слово народъ (по старо-болгарски "языкъ") тогда затерялось и замънено было словомъ "хора", взятымъ съ греческаго и означавшимъ деревеницину, деревенскихъ жителей, обреченныхъ на всякаго рода трудъ и тагости... Если кому нибудь и удавалось достигнуть более человеческой гражданской жизни, тоть уже переставаль быть Болгариномъ и становыся Грекомъ, потому что Болгарину не приличествовало жить гражданской жизнью; это возможно было только для Грека. Болгарину надо было оставаться деревенскимъ жителемъ, рожденнымъ на тя-**ELLY 10** pafory  $\dots$  1).

Правда, существовала охридская патріархія, которая могла бы, если бы хотёла, стать для болгарскаго народа нравственнымъ центромъ и опорой; но въ XVIII столетіи она была только по имени болгарской, на дёле іерархами ся давно были Греки. Наконецъ, фанаріоты не хотёли оставить и этого сомнительнаго воспоминанія болгарской старины и въ 1767 охридская автокефальная церковь была уничтожена. "Несравненно счастливе Болгаръ, — говорить Голубинскій, — были ихъ участники по бёдствіямъ рабства, ихъ братья Сербы. Съ мотерей царства, Сербамъ удалось сохранить свое патріаршество, и собранные вокругь этого, оставшагося имъ народнаго представителя, они ни на минуту не теряли, какъ то случилось съ Болгарами, живаго сознанія своей народности, и чтобы страхнуть чужеземное иго, имъ не нужно было напередъ еще трудиться надъ возсозданіемъ изъ самихъ себя имѣвшаго бороться съ игомъ, цёльнаго народа" 3).

Въ половинъ прошлаго стольтія дёло болгарскаго народа было безнадежно, и именно въ это время мы встръчаемъ замъчательное провведеніе, съ котораго начинають теперь исторію болгарскаго возрожденія. Въ 1762, хилендарскій іеромонахъ и проигуменъ Паисій окончилъ и пустилъ въ обращеніе между Болгарами историческое сочиненіе подъ заглавіемъ: "Исторіа славенобългарская о народахъ и о царъхъ и святыхъ българскихъ, и о всъхъ дъяніяхъ българскихъ".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Дрикова, Пер. Санс. IV. 4. <sup>2</sup>) Исторія правося, перваей, 176—177.

Эта внига произвела большое впечатленіе между грамотными Болга-рами, еще не потерявшими національнаго чувства, и была первыть толчкомъ "возрожденія".

Единственныя сведенія о біографін Пансія-ть, какія можно извлечь нэъ самой его вниги. Онъ быль родомъ изъ Самововской епархіи, н быль монахомъ въ Хилендарв, гдв брать его Лаврентій быль игуменомъ. После онъ переселился въ Зографскій монастирь. Везде, где могь, собираль онъ историческія св'ядінія, іздиль по Болгаріи, быль даже въ "Нёмской землё", т.-е. вёроятно въ южной Австріи. Его "сийдала ревность и жалость" по своему болгарскому роду, что нёть у него нивавой исторіи о преславных дівніях древних святых и царей, и онъ предпринялъ этотъ трудъ, къ чему побуждали его и насмъщин сербскихъ и греческихъ монаховъ, которые корили Болгаръ, что у нихъ нътъ своей исторіи. Свою внигу писаль онъ въ стиль старыхъ компилятивныхъ хронографовъ; его главнымъ основаніемъ была книга рагузанца Мавро Орбини (Regno degli Slavi, 1601), которую Пансій зналь въ русскомъ переводъ 1722, и которымъ не быль однаво доволенъ, и церковная исторія Баронія, извістная ему также въ русскомъ переводъ 1716. Изъ мъстныхъ источниковъ Пансію извъстны были лишь немногіе старые памятники и легенды. Трудъ Пансія не имъетъ большой критической цъны, но и не въ этомъ его значеніе. Онъ важенъ именно своей задачей-служить "на пользу роду болгарскому", не имъвшему своей исторіи, обличить "отцеругателей", забывавшихъ свой родъ, отвічать на худы чужихъ людей. Съ этой цівдыю онъ и трудился надъ "собираніемъ", чтобы напомнить славныя промединія времена своего народа, могущественных царей, знаменитых святыхъ; онъ указываетъ народу въ этихъ прошедшихъ временахъ предметь гордости и урокъ для сохраненія върности своему роду, и для отнора врагамъ.

Считаемъ нелиминиъ сдёлать нёсколько выдерженъ изъ этой квите, принадлежащей въ ряду первыхъ заявленій славянскаго возрожденія. Цізлая подлиния книга до сихъ поръ не падана.

Въ послесловін Пансій, какъ настоящій старый книжникъ, говорить о своеми труде:

«Азъ Пансія, іеромонахъ и пронгуменъ хилендарскій, сововунихъ и нанисахъ, отъ русски рѣчи прости обратихъ на болгарски прости рѣчи и словенски. По мало снъдаще ме ревность и жалость по рода своего болгарскаго, зашто не имѣять исторія заедно сововупена за преславная дѣянія испервая времена рода нашего и святихъ и царій. Тако и укараху насъ многажди Сербіе и Греци, зашто не меяме своя исторія; азъ зрѣхъ по многихъ внигахъ и исторіяхъ ради Болгари много извъетіе написано. Того ради воспріяхъ трудъ много за двъ лѣта собирати по мало отъ много исторіи, и у Нѣмска земля по-вече за то намъраніе ходихъ. Тамо обрѣтохъ исторія Маврубирова (т.-е. Мавро-Урбинова) за Сер-

біе и Вонгари въпратить за цари, а за святи никако не нисать, датининъ биль, не исповъдуеть святихъ болгарски и сербски, кои просідли последе, отъ како ся отделили Латини отъ Греци. Но и за сербски святи зде пинатъ и покриваеть, а за болгарски инкако не поменуеть. Тако азъ презръхъ свое главоболіе, яко за много время страдахъ, тако и утробою болехъ велми, и то отъ желаніе много, што им'якхъ, презръхъ и отъ многовремянна погребенная и забвенная едва совокупихъ... Не учихсе им граматика, ни политива никако, но простить Волгаромъ просто и написахъ. Не бисть мне тщаніемъ за рвчи по граматика слагати и слова намештать, но совокупить заедно сію исторінцу»...

Объ источникахъ болгарскихъ, Пансій говорить въ предисловін: «Волгарств са имали и исторіи царски и кондики архієрейски... и житія и правила святимъ болгарскить много, не било въ оно время штампи (печати) словънски, а человъни отъ небреженія не претолковали, но на мало ся мъста такива книги обрътали». Сказавъ о разрушевін деркней и монастырей, царскихъ и архієрейскихъ дворцовъ во время паденія дарства, онъ продолжаєть объ истребленіи болгарскихъ историческихъ памятниковъ: «И въ то връмя погубили ся они исторіи царски, и на много святіи житія и правила, и нинъ нъма они книги лътописни, што ся били пространно написани ради всего народа и царіе болгарскихъ. Азъ много вниги и прэмного прочетохъ и възвекахъ за много връмя прилежно, и не могехъ нивадъ обръсти рукописан и печатив, но мало и ръдко и въкратиъ обрътается».

Мы упомянули, какъ Пансія трогали укори Сербовъ и Грековъ; но еще болье возмущался онъ противъ тых Волгаръ, которые забывали о своемъ родъ и измъняли ему: «Азъ видъхъ отъ много Болгари зашто ндуть по чюжди язикь и обичай и на свой язикь худять, за то зде написахъ, и они отцеругатели кои не любать свой родъ язикъ, написахъ да знасть»... Онь насколько разъ возвращается къ тамъ людямъ, «кон ся обращивоть на чужда политика и не радеть за язняъ болгарски, но ся учать читати и говорити по гръческа и срамеется да си наречеть Волгари»... «О неразумне и юроде!--говорить онъ из этимъ ренегатамъ: -- поради что са сраменть да ся нареченть Болгаринъ, и не четинъ по свой язикъ, и не думанъ. Или не са имали Болгари парство и господарство?.. Но са рече: Грепи са по-мудри (мудрве, умеве) и по-политични, а Болгари са прости и глупави и не имъютъ речи политични, за то, рече, лучше е пристати по Греци. Но виждь, неразумие, отъ Греци има много народи по-мудри и славии, да ли си оставля некой Грекъ свой язимъ и учение и родь, какъ то ти, безумие, што оставлящь и не имашъ инкой прибытокъ въ гръцка мудрость и полетика. Ти, Болгарине, не предпитай ся, знай свой родъ и язикъ и учи ся по своему язику: боле есть болгарска простота и незлобіе»... Греки-хатрые, гордые спекулянты и интриганы, -- въ этомъ исе ихъ преннущество передъ Волгарами; но у нихъ нать ни семейныхь, ни гражданскихь добродателей, и ихь умь идеть на неправильное похищение и обиду простыхъ людей. Говорять, что у Болгаръ нетъ книжниковъ, ученихъ и славнихъ людей, что это простые рабочіе и пастухи. На это Пансій отвічаеть напоминаніемъ о славныхъ временахъ, какія бывали и у Болгаръ: «Или не са имали Болгари царство и господарство, за толиво парствовали и били чудни по вся земля, и меого путн (иного разъ) огъ седни Римляно и отъ мудри Греци дань

въземали, и давали имъ царкове и кралкове свои царски дъштери въ съпружество и да би имън инръ и любовь съ цари болгарски; и отъ всего славенского народа най-славни били Болгари, първо са они патріарха нивли, нерво оне са връстиле, наиболъ земля они освоиле, тако отъ своего народа сдовънскаго они силии и чесни били, и перви святи слов'янскім отъ болгарски родъ и дзикъ просіяли, какъ по реду вся въ сію исторію написахъ, и за то им'єють Болгари оть много исторій свидетелство». Болгары, правда, стали теперь один рабочіе и настухи, но въ этому привело ихъ лукавство этихъ самыхъ Грековъ. Пансій не могъ не свазать о томъ угнетенін, какое выноснін Болгары отъ греческаго духовенства; по своему духовному сану, онъ говорить объ этомъ смиренно, но обвинение высказываетъ прямо. Греческое духовенство виновато въ упадей и нищети народа. «Тая вина Болгаром» отъ греческая духовная BRACTS HOMICKORNTS, H MHORO HACHLIE HERDABERHO OTS PRESCRI BRANKE терпать во сія времена... Но Болгари почитають ихъ за архіерен и сугубо плаштають (платять) имъ должное, за то по нихна простота и невлобіе воспрівнуть оть Бога наду свою; тако и они архіерен што съ насиле, а не съ архіерейско правило творать Болгаромъ велика обида..., н они по свое дело и безсовестие воспринуть маду свою отъ Бога по реченому: яко ти воздаси комуждо по деломъ его».

Въ числъ тахъ, которые сиъпнеь надъ Болгарами, были Сербы, Русы и Москали. Эти Сербы были тъ, которые избавились отъ ига тъмъ, что ушли въ Австрію, гдъ нашли возможность жить свободиве и завести кое-какія школы. Пансій напоминаетъ имъ, что въ былое время, когда Болгары имъли высокое просвъщеніе, имъли сельныхъ царей и патріарховъ, Сербы не были и крещены; и что у нихъ самихъ есть братья въ Турціи, которые еще болве прости и инщи, чъмъ Болгары. Онъ прибавляетъ «но они Руси и Сербіе да благодаратъ Бога, де ги е покрилъ отъ попраніе... и отъ греческая власть архіерейская. Што Болгари страдаютъ, да су они то мало искусили, то би весма Болгаромъ благодарили за што въ толико страданіе и насиліе держатъ свою въру непремено».

Сочиненіе Пансія пошло по рукамъ и видимо произвело впечатлініе: въ настоящее время извістно нісколько старыхъ списковъ съ значительными варіантами; какой-то неизвістний читатель дополниль его новыми подробностями, и между прочимъ ожесточенными выходками противъ Грековъ. Книга переписывалась и въ нынішнемъ столітіи, когда наконецъ Христави Павловичъ (Дупничанинъ) издаль ее въ Пешті въ 1844, впрочемъ съ значительными перемінами подъ заглавіемъ: "Царственникъ, или исторія Болгарская, която учи, отъ гді са Болгаре произишли, како са кралевствовали, како же царствовали и како царство свое погубили и подъ иго подпаднали" и пр. 1).

Ученивомъ Пансія называють Софронія, еписвопа Врачансваго. Софроній, въ мірѣ Стойво Владиславовь (род. 1739, ум. 1815 или 1816), пережиль врайне тревожную жизнь, воторая даеть наглядную вартину положенія Болгарь въ вонцѣ прошлаго и началѣ нынѣшнаго

<sup>1)</sup> О Пансін, см. Бълг. Кинжици 1859, П. 540—541; ст. Дринова, Пер. Синс. IV, 8—26; ср. такъ же III, 89—34; Голубинскаго, Ист. Церкв. 709—710.

стольтія. Какъ грамотний человыкь, онъ выбрань биль въ священники чорбаджінии города Котла (Казанъ), и какъ человъкъ заметный, подвергался всявимъ насиліямъ турецваго произвола. Греческая духовная власть впрочемъ півнила Стойва, и въ 1794 онъ быль навначенъ епископомъ въ городъ Врацу, подъ именемъ Софронія. Время было страніное. Пасванъ-Оглу утвердился независимымъ пашой въ Видденъ, и Софроній очутился между двумя огнями: въ томъ врав хозайничали и вирджаліи и турецкія войска; епископу приходилось спасаться оть тахъ и другихъ. Еще прежде его собирался повъсить одинъ изъ турецкихъ правителей; другой разъ онъ спасса только быствомъ отъ смерти; потомъ онъ провель три года планивомъ въ Видлинъ и т. д. Наконецъ, въ 1803 онъ избавился отъ этого плъна и поселился въ Букареств. Последніе годы своей жизни онъ посвятиль внижной дъятельности. Въ 1804 Софроній написаль свои Записки <sup>1</sup>), въ 1806 онъ издалъ собраніе поученій, переведенныхъ съ старо-славянсваго и греческаго ("Куріакодроміонъ", Рымнивъ, 1806; Новый-Садъ 1856: Бухаресть 1865) и до сихъ поръ пользующихся извёстностью. Это была первая печатная книга на ново-болгарскомъ языкъ.

Въ первие годы нынѣшнаго стольтія вознившее движеніе нашло новыхъ дъятелей въ средъ болгарскихъ купцовъ и выселенцевъ въ Валахін. Болгарское купечество съ прошлаго столетія стало обнаруживать значительную предпріничивость и распространило свою дівлтельность до Смирны и Віны; оно владівло нівкоторымъ образованіемъ въ греческомъ духъ, но мало по малу въ немъ вознивали мысли о своемъ народъ, и въ началъ нынъшняго столътія въ его средъ явились люди, которые стали думать объ основаній школы и литературы для своего народа. Таковы были габровскіе купцы Мустаковы, которые, вели въ Бухареств дела сербскаго князя Милоша, Геновичъ, Бакадоглу и др.; писатели: Анастасъ Стояновичъ изъ Кипилова (ум. 1868), переведшій съ русскаго "Священное Цвітособраніе" (Песть, 1825) и потомъ другія вниги; Василій Неновичъ, издавшій тогда же "Священную Исторію"; Петръ Сапуновъ и от. Серафимъ Искивахаренинъ (невъ Эски-Загры) издали переводъ Новаго Завъта въ 1828; Истръ Веровичъ (или Беронъ, 1797 — 1871) издалъ въ 1824 въ Брашов'в (Кронштадт'в) съ помощью отъ одного купца "Букварь", которий донын' пользуется у Болгаръ большой славой. Беровичъ въ предисловін напаль на болгарскія школы, державшілся изв'єстной старой нетодъ обучения по Часослову и ничему не научавшия, далъ въ своей внижей статьи съ картинками изъ остественной исторіи и рекомен-

<sup>1)</sup> Оригинать въ библіотекъ Григоровича. Надани спачала Раконскииъ, въ «Дунавскоиъ Лебедъ» 1861, потоиъ въ «Пер. Спис.», ки. V—VI, 8—108.

доваль систему взаимнаго обученія, которая д'яйствительно съ т'яхъ поръ очень распространилась  $^{1}$ ).

Но это были пова одиновія, слабыя попытки. Он'в приняли характеръ опред'вленнаго, сильнаго движенія всл'єдствіе д'ятельности ориганальнаго писателя, не Болгарина родомъ, но который, отдавшись болгарскому д'ялу, заняль высокое м'єсто въ исторіи нов'ящаго болгарскаго вокрожденія. Это былъ Венединъ.

Юрій Венелинъ (1802—1839) быль родомъ карпатскій Русинъ ивъ съверной Венгріи. Его фамилія была собственно Гуца, но во Львовъ, гдъ онъ учился въ университетъ, онъ принялъ имя Вемелина, чтобы сврыть свои следы, такъ какъ задумаль уйти въ Россію. Во дьвовскомъ университеть онъ занимался всего больше исторіей славянсьних племенъ; въ 1823 г. переседился въ Россію, жилъ сначала въ Бессарабін, гдѣ дружески приняль его извѣстный генераль Инзовъ, который оставиль по себъ благодарныя воспоминанія вакъ попечитель поселенцевъ южнаго врая, гдв именно было иного Болраръ <sup>2</sup>). Здёсь Венелинъ познакомился съ вишиневскими Болгарами и окончательно ваинтересовался судьбой болгарскаго народа, стараго и новаго. Затемъ онъ отправился въ Москву, где ему присоветовали поступить въ университеть и саблаться медикомъ. Въ 1829, Венелинъ кончилъ курсъ въ университетъ, сдълался медикомъ, но въ томъ же году издаль и первый томъ своего сочиненія: "Древніе и Нынашніе Волгаре", которое обратило на себя вниманіе въ ученомъ міра, а также произвело сильное впечативніе на людей, составлявшихь въ то время немногочисленную болгарскую публику, и на такихъ Болгаръ, воторниъ до того совсвиъ не приходила въ голову мисль о нхъ національности. Въ следующемъ году Россійская академія дала Венелину возножность предпринять путешествіе въ Волгарію, гдж онъ еще ближе обнавомился съ положениемъ народа, которому посвятилъ свое изученіе. Путешествіе обставлено было крайними затрудненіями: Венелинъ вступилъ на турецкую землю въ Варив и встретиль величайшій безпорядовъ, тревогу, голодъ, холеру; русскія войска послі войны уже двигались обратно; изъ-за Дуная шли болгарскіе переселенцы; въ горахъ явились гайдуцкія банды; оставанніеся памятники древности погибли во время войни или были растащены; болбе образованные Болгары, воторые могли бы оказать помощь путешественнику. повинули родину; у остальныхъ Венелинъ встричаль тупое недовиріе, подобрительность. По его собственнымъ словамъ онъ "принужденъ CHAIL TOHRIBCH SA BUREON MOJOUBHO HODOSHB, BUG HOUTH CXBRANIBRATS.

Некрологъ Беровача въ Пер. Спис. IV, 180—132.
 Ср. Българови Княжник 1859, I, 289 — 244: «За русско-бассарабени-ти Вългари».

такъ сказать на лету"; въ тогдашнихъ смутныхъ обстоительствахъ, приходилось подвергаться и серьёзнымъ личнымъ опасностамъ. При всемъ томъ онъ успълъ сдълать очень много: пріобръсти довольно ружописей, съ крайними усиліями записать много п'есень, изучить живой явывъ, составить грамматику (хотя, правда неполную, тавъ кавъ онъ познавомился съ однимъ съвернымъ наръчіемъ) и т. д. Впоследствіи онъ жаловался, что его труду мѣшали сами Болгары 1). Не одинъ разъ нападало на него сомнъніе и желаніе все бросить; но его одушевленіе брало верхъ и онъ продолжалъ работать. До Болгаръ дошла навонецъ его внига, и на тъхъ изъ нихъ, вто былъ способенъ оцънить ел симслъ, произвела чрезвычайное впечатленіе. Венелинъ нашелъ наконедъ въ болгарскихъ патріотахъ горичее сочувствіе, на него стали они воздагать свои надежды: въ его оригинальной книге Болгары находили въ первий разъ исторію своего племени, поэтическое возсозданіе ихъ старой славы, одушевленные привывы къ воврождению. Это одно было чреввычайно важно. Когда Венелинъ начиналь свои труды, нужно было опредълить первые элементарные вопросы исторіи и этнографіи болгарскаго народа. Мы видёли, какъ мало зналъ тогда о нихъ величайній знатокъ того времени, Шафарикъ. Венелинъ долженъ биль объяснять, что Болгарамъ принадлежаль тоть явикъ, на которомъ въ первый разъ появилось у Славянъ св. Писаніе. За "Древними и Нынъшними Болгарами" последовали другіе труды Венелина, посвященные большею частью тому же изучению южнаго Славянства, древняго и современнаго: ивкоторые изъ нихъ были изданы уже послв его смерти. Въ свое время и послъ, Венелина часто упревали за недостатви его исторической вритиви; имя его было синонимомъ исторической фантазіи. Но это не уничтожаеть его великой заслуги для болгарскаго народа. "Не всъ должнымъ образомъ цънять и понимають великую заслугу, оказанную Болгарамъ Венелинымъ, -- говоритъ Голубинскій. Тавъ какъ его изследованія по болгарской исторіи оказываются съ научной стороны во многихъ отношеніяхъ весьма слабыми и неудовлетворительными, то находять, что благоговение Болгаръ въ его памати, доходящее до обожанія, — слишкомъ преувеличенное и лътское, основанное болъе на ихъ невъжествъ, чъмъ на чемъ-нибудь

<sup>1)</sup> Оданъ Болгаринъ отбилъ у него Цароставникъ, пріобрести которий Венелить чрезвичайно желалъ. Въ другихъ случаяхъ ему измила «врожденная Болгарамъ, сопряженная съ необразованностью, изкоторая недоверчивость». «Я на опитъ узналъ,—говорить онъ,—что инме действительно оть меня скривали свои книги, колин, но менизнію печатныхъ, чрезвичайно дорожатъ... Дорожа своими книгами, нелегко ръшкотся и за деньги уступить оныя; инме же, интересаны, за небольшую книжицу думають составить свою фортуну»... Съ пъснями била таже исторія. «Всявой разъ, когда я просиль господь Болгаръ продиктовать инж пъсню, они удивляють, не ночиная къ чену это, наконець закночали, что въ этомъ тамгся что-либо тайеое, и изчисто отказивани... Одни подстренами другихъ пе далать инж изсень; а другіе смотрали мий въ нариамъ» и т. д.

другомъ. Но это вовсе не такъ. Совершенно справедливо, что въ научномъ отношеніи изследованія Венелина исполнены весьма большихъ
недостатковъ и въ настоящее время почти совсёмъ устарёли, но заслуга его главнымъ образомъ не въ томъ, что онъ совдалъ болгарскую
исторію (хотя впрочемъ и здёсь всегда будутъ служить исходной
точкой труды его же, а не кого-нибудь другого), а въ томъ, что онъ
возсовдалъ или воскресилъ самый болгарскій народъ, что онъ былъ
виновникомъ возрожденія совсёмъ было погибавшей болгарской національности. Эта услуга, нётъ сомнёнія, есть величайшая услуга,
какая только можеть быть оказана народу; а поэтому онъ по всей
справедливости заслуживаеть и того глубочайшаго благоговёнія, съ
какимъ чтутъ его имя Болгары"...

Венелинъ былъ человъвъ висоваго дарованія. Это былъ энтувіастъ наводности, работавшій для Болгаръ въ ту эпоху, когда Вукъ Караджичъ, Шафаривъ, Челявовскій, Колларъ и пр. работали для Сербовъ, Чеховъ. Словавовъ и т. д. Иля этого нужны были не только научныя силы, но пламенная любовь къ народу, поэтическое одушевление прошедшимъ, стремление поднять народное достоинство въ настоящемъ. Этой любовыю въ народу и поэтическимъ одушевленіемъ Венединъ быль именно одарень въ высовой степени: онъ много работаль, владъль богатнии свъдъніями, но не могь довольствоваться сухимъ неполнымъ подбираніемъ фактовъ; по состоянію тогдашнихъ знаній, у него не было достаточно матеріала для строго-исторической реставраціи прощедшаго, но передъ его возбужденнымъ чувствомъ и воображеніемъ уже рисовались его картины, и онъ схватываль ихъ, считая ихъ за результатъ изследованія. Однажды, во время путе**мествія** по Болгарін, онъ сталь на досугв описывать какой-то городъ, который сдёлаль на него сильное впечатлёніе своимъ превраснымъ мъстоположениемъ. "Вдругъ, — говоритъ онъ, — перенесся я во время XIV века, когда Турки осаждали этотъ городъ; на площади, передъ моими окнами, представились мит Турки того времени и толпа Болгаръ, и изъ моего описанія вышла первая глава романа". Это и была отличительная черта его литературнаго характера. Его нюбраженіе царства Атиллі, котораго считаль онъ русско-болгарскимъ героемъ, есть почти романъ, живой и картинный. Венединъ-наролный публицисть, сврытый въ археологь; смыслъ и цаль его двятельности-возбудить въ народъ нравственное достоинство воспоминаніями о прошедшемъ и указать возможность дучшаго будущаго. Въ этомъ и его значеніе 1).

<sup>1)</sup> Сочинскія Вененина, относящіяся из Болгарін: «Древніе и Ним'ямніе Болгаре из нолитическом», народониском», историческом» и религіовном» их» отноменія из Россіянам». М. 1829—1841; 2-е изд. 1856 (съ біографическим» очерком» Вексо-

Венелину, археологу и этнографу, принадлежить безъ сомивнія сильное возбуждающее вдіяніе въ дъть болгарскаго возрожденія. Съ 30-хъ годовъ начинается здёсь оживленная деятельность. Волгарскія книги все еще составляли редеость: до 1840 года насчитывали только до тридцати болгарских внигь, -- но прочное начало било уже положено. Существенную заслугу болгарскому образованию оказали болгарские выселении, основавшиеся въ Одессъ: двое изъ нихъ. В. Априловъ и Н. Падаузовъ, были особенно ревностными почитателями Венелина. Априловъ (ум. 1848), какъ большинство тогдашнихъ образованныхъ Волгаръ, поглерживалъ сначала греческія школы и греческих революціонеровь, но съ 1831 г. онъ познавомился съ внигой Венелина и сталь ревностнымь партеганомы своей собственной народности. Априловъ и Палаувовъ рашилесь основать болгарское училище въ извастномъ теперь Габровъ, своей родинъ, небольшомъ городиъ, между Терновомъ и Шипеой: они открыли это училище въ январъ 1835 г., пазначние для него значительное ежегодное пособіе и пригласние учителемъ іеромонаха Рыльскаго монастыря Неофита, оказавшаго тогна и после великія услуги народной болгарской педагогіи и вообше болгарскому движенію. Основатели габровской школы, первой европейсвой шволи въ Болгаріи, озаботились и изданіемъ необходимыхъ учебнихъ жнигъ. Несмотря на всё препятствія, на противод'єйствіе Гревовъ и болгарскихъ грекомановъ, габровское училище установилосъ и им'вло большой усп'вкъ. Прим'връ основателей его под'яйствоваль и на другихъ, явились новия пожертвованія, и черезь месть леть после отврытія габровскаго учелища основань быль цёлый рядь другихь болгарских училищь вы Казанликв, Карловв, Панагюрищв, Калоферв, Софін, Тернова, Котла или Казана и проч.,-которыя получили неь Габрова необходимыя учебныя пособія. Съ этихь порь элементарвое народное образование было обезпечено.

Вліяніе Венелина было здёсь непосредственное. В. Е. Априловъ, выступивній потомъ какъ писатель ("Волгарскіе книжники", Одесса, 1841; "Денница ново-болгарскаго образованія", Одесса 1841; "Мысли за сеганіно-то балгарско ученіе", Одесса 1847, и др.), самъ говорилъ, что именно Венелинъ "пробудилъ въ немъ любовь къ національности" 1). Точно также Венелинъ пробудилъ ее и во многихъ другихъ. У Болгаръ явилось ревностное усердіе къ распространенію образованія въ народъ, и съ 40-хъ годовъ болгарскія книжки, — почти исключи-

воза); «О характер'я народных в нісень у Славянь Задунайских». М. 1885; «О мародний вовой болгарской дитературы», М. 1888. Посл'я его смерти видани: «Виало-болгарскія вик Дако-славянскія грамоти». Сиб. 1840; «Критическія каслідованія объ исторія Болгарі», 2 т. М. 1849; «Нівоторня черти путемествія въ Болгарія» (мд. Rescondents). М. 1857.

<sup>1)</sup> Ср. Сумпова, Зан. о живии митр. Филарета, 168,

тельно дидавтическія, -- уже перестають быть радвостью. Однимъ изъ дъятельнъйшихъ людей этой народно-педагогической литературы быль упоминутый Неофить, ісромонахь въ Рыльскомъ монастырь, который издавиа оставался хранилищемъ старо-болгарского преданія и славянской литературы 1). При основаніи габровскаго училища, Неофите послади въ Букаресть, чтобы онъ усвоилъ систему вванинаго обучения и къготовиль необходиныя книги. Онь действительно составиль много учебныхъ внигъ: катихиянсъ, болгарсвую грамматику, греческую грамматику, таблицы взаимнаго обученія, которыя, по стараніни одного изъ упоманутыхъ Мустаковихъ, напечатани были въ сербской вняжеской типографін въ Крагуевцъ, 1835 г., безплатно. Поздиве Неофить, который, хотя самоучка, основательно изучиль древній и новый греческій якикь, старо-славнискій, сербскій и русскій, надаль ново-болгарскій переволь "Новаго Завета" (Смирна, 1840), напочатанный американскить бибдейскимъ обществомъ. Другая школа была въ Систовъ (Свинговъ) гав двиствоваль Христаки Павловичь Дупничанинь ("Писменникъ общеполезенъ", "Разговорникъ греко-болгарскій", Бългр. 1835 н др.) и другой Неофитъ, архимандритъ Хилендарскаго монастири ("Славено-болгарское д'этоводство" — родъ небольшой школьной энцивлопедін, Крагуевацъ 1835; "Краткая св. Исторія", Білгр. 1835). Въ то же время работали надъ учебной литературой Райно Поповичъ ("Христоноія и Благонравіе", Пештъ, 1837 и др.), І. А. Богоевъ вли Богоровъ, издавшій между прочимъ небольшой сборнивъ пісенъ.

Черевъ десять лёть по основаніи Габровской ніколы въ Болгаріи было уже болёе 50 народныхъ шволь; читатели размножались, такъ что въ сорововыхъ годахъ были уже вниги, им'явшія до 2,000 подписчивовь. Въ числё писателей являются уже люди, получившіе образованіе за границей. Вознивають болгарскія типографіи: въ 1839 въ Солуні, основанная архии. Осодосіємъ; въ 1840 въ Смирні, гді была болгарская купеческая волонія; въ 1843 въ Константинополі, основанная сербомъ Огняновичемъ. Въ 40-хъ годахъ опять идетъ цільній рядь педагогическихъ книжевъ, букварей, учебниковъ, наставленій о воскитаніи, переводы книгъ для юношества; К. Огняновичь надаеть альманахъ ("Забавникъ", Парижъ 1845); К. Фотиновъ началь даже издавать журналь "Любословіе" (Смирна, 1845). Выборъ нновемныхъ образцовъ для чтенія быль не всегда удаченъ, вкусь быль часто наивный; но мало по малу содержаніе литературы становилось боліве серьёзно.

<sup>1)</sup> Потои в Неофита стала архимандригона Римскаго новастира, которима управляла до недавило времени (не знаема, жита ји она тенера); нежду прочима она работала нада обинравина спонарема болгарскаго ланка; образчики его нечачалиса на «Вълг. Кинимпаха»; тенера вишла первая часта. О Римскога новастира и Неофита см. разсилоз Маккенан и Ирби, Тгачев, 2-е изд. I, 145—168.

Такить образомъ нован болгарская литература имъла преимущественно или почти исключительно воспитательный характерь: гланной цвлью ел было доставление народу элементарных в знаній и развитие національнаго чувства. Съ 1840-хъ годовъ обстоятельства свладиваются уже болье благопріятно: многіе нъъ Болгаръ пріобрым болье или менье шировое образованіе, въ Константинополь, въ америванскомъ Robert College, и за границей, въ Парижћ, въ Одессв, Кіевъ, Москвъ, Бухарестъ, Вънградъ, Загребъ, Вънъ и особенно въ Прагъ. Съ тъмъ вивстъ, въ лучшихъ представителяхъ новаго болгарскаго народа становился выше и уровень національных требованій. Они уже не ограничиваются элементарной школой, и наконецъ въ болгарской литературъ и жизни явились основные вопросы національнаго существованія, вопрось цервовный и политическій. Въ первовномъ вопросі, который съ пятикесатыхъ годовъ произвель небывалое волнение въ Болгарии, отвлеченныя стремленія первыхъ начинателей болгарскаго возрожденія стали уже практическимъ деломъ жизни.

Мы упоминали о томъ, вавимъ образомъ поставленъ быль въ Болгарін первовный вопросъ. Заведеніе школь и расширеніе національнаго сознанія, навонецъ ближайшія потребности народнаго образованія, болье и болье указывали необходимость его рышенія. Для успыховь нарожнаго дела прежде всего необходимо было освободиться отъ фанаріотскаго ига, которое не только угнетало народъ матеріально, но намеренно мешало и народному образованию. Столкновения съ константинопольскимъ Фанаромъ еще съ сороковихъ годовъ стали перекодить въ откритую вражду; Болгары требовали народныхъ епископовъ; Грежи нисколько не хотали уступать. Волгарскій народъ биль главнимъ источникомъ доходовъ фанаріотской ісрархін и отділеніе Волгаръ отъ патріархів повело би за собой целью финансовий вризись для Фанара. Развите болгарской школы грозило прекратить успахи задинизаціи. воторая до техъ поръ успела оторвать у болгарскаго народа много умственных и матеріальных силь. Ясно, что Греки должны были нсами силами оспаривать забонность той независимой ісраркін, которой Болгары желали для своего народа. Мысль о народной церкви авляется у Болгаръ съ первыми проблесками народнаго сознанія. Ісромонамъ Пансій уже врайне возстановленъ противъ греческаго духовенства и вообще Грековъ, и противъ Болгаръ, принимавшихъ греческую политику" и нашев, и забывавшихъ о своемъ "болгарскомъ рожь . Греви, уничтожая Охридскую автокефалію, истребляли послёдного тань стараго національнаго преданія; делали все, чтоби уничтожить въ Болгарахъ всякое національное сознаніе, жгли болгарскія рукониси и безъ сомивнія успали нанести страшний ущербъ болгарскому возрождению (не далже какъ въ 1825 г. терновский митрополить.

Гревъ, сжегъ найденную случайно древнюю библютеку терновской патріархіи), но темъ самымъ они возбуждали въ Болгарахъ сопротивденіе и стремленіе во что бы ни стало освободиться отъ ихъ шта. Уже въ сороковихъ годахъ Болгары начинаютъ требовать себъ народныхъ епископовъ; но главнымъ образомъ это движение развивается съ патидесятыхъ годовъ. На основаніи гатти-гумаюна, даннаго Турпісй въ 1856 г., после врымской войны, и обещавшаго всики свободы и религіозную равноправность, Болгары обратились въ турецкому правительству съ формальной просьбой объ учрежденіи болгарской ісрархін. Съ этого началась открытая борьба, въ которой Болгары повазали большую выдержку и упорство; однимъ изъ самыхъ горячихъ защитнивовъ ихъ дела быль тотъ Неофить Бозвели, хилендарскій архимандрить, котораго имя мы видёли выше въ числё лёнтелей народнаго болгарскаго образованія. Для Грековъ шель вопрось о матеріальномъ и національномъ господстве надъ Болгарами—независимо отъ выголъ. вакія доставляло церковное господство надъ Болгарами, этихъ посл'янихъ нужно было засчитать какъ "Грековъ" въ будущую Вивантійскую имперію, о возстановленій которой мечтали Греки. Волгарь увіради надавна, что болгарскаго народа совсимъ нить, а что есть Греви, EL COZZATĚHÍD IDMHARMIE BADBADCKÍŘ SEMEL; STU ESVEUTCALHNE ADIVменты выставлялись и теперь при защить греческой іерархіи въ болгарскихъ земляхъ! Для Болгаръ въ этой борьбе дело шло объ одновъ нвъ двухъ существенныхъ вопросовъ болгарской жизни: вперели столлъ вопросъ о независимости политической, объ освобожденіи отъ турепваго ига; теперь надо было освободиться оть ига первовнаго и умственнаго. Въ спеціальныхъ сочиненіяхъ читатель найдеть полробности цервовнаго болгарскаго движенія, въ воторомъ были пущени въ ходъ и ванонические законы (изъ нихъ Греки забывали только тъ. которые повелевають "извергать" духовныхь правителей, поставленныхъ "на меде" и отличающихся другими качествами, какими очень нерваво отличались греческіе ісрархи), и дипломатическія тонвости. и всевозможныя интриги и населія. Только разь Греки могли быть правы. — вогла настанвали на созванім вселенскаго собора. — хотя трудно вообразить, чёмъ могь бы бить вселенскій соборъ въ настоящее время. понятый во всемъ серьёзномъ значенім слова... Русская первовная власть отнеслась въ болгарскому дёлу очень уклончиво 1).

<sup>&#</sup>x27;) Объ исторіи церковнаго болгарскаго движенія си. Дринова, «Прегледъ»; Иречка 544—562. На русскомъ языка есть уже ділая интература по болгарскому напровисти вопросу.—напр.:

цермовному вопросу,—напр.:
— Статьи Д. (Даскалова) въ «Р. Въсти.» 1858, нн. 2; въ «Р. Бесадъ» 1867

<sup>—</sup> Отвёть «Р. Вёстинку» по болгарских ділами. Сиб. 1858; По вопросу о болг. патріаршестий. Берлик, 1860, 45 стр. (Кинжа, кака говорили, исченувная два продажи. Вийсті са предидущей, это—защита фанаріотских интересова).

Кончилось темъ, что султанъ собственной властью рашиль вопросъ: въ февралъ 1870 г. онъ постановиль учреждение бомарскаю экзархама. Болгары торжествовали, патріархъ отвавивался исполнить фирманъ. Наконецъ въ 1872 г., экзархомъ былъ выбранъ Иларіонъ, вёрный сотрудникъ Неофита Боввели; но этотъ старый боецъ за болгарскую церковь недолго удержался на м'ест'; черезь н'есколько м'есяцевъ его сибнилъ Аноимъ. Его путеществіе изъ Виддина въ Константинополь было настоящимъ тріумфальнымъ шествіемъ; въ сентябрів того же года патріаркъ отлучиль отъ церкни болгарское духовенство и его привержениевъ.

Церковный вопросъ возбудиль въ Болгарахъ самый оживленный интересъ. Онъ вывваль толен и ожесточенную полемику въ литературъ, въ внижвахъ и журналахъ. Намъ достаточно упомянуть дватри примъра. Первая брошюра о церковномъ споръ, имъвшая большой успекъ, было "Пріятелское писмо отъ Блъгарина къ Грьку" (Прага, 1852). Новъйшее сочинение по этой полемивъ есть статьи "Мати Болгария" Неофита Возвели 1), — оригинальная статья, писанная страннымъ полународнымъ, полуперковнымъ явыкомъ, но проникнутая истин-

<sup>-</sup> Crarls 25 «Cib. Hueri» 1860, MM 120, 122, 182, 142; 1861, M 22, 82 (C. Палаузова).

<sup>—</sup> Статьи въ газетъ «День».

— Т. Филипповъ Вселенскій патріархъ Григорій VI и греко-болгарская рас-пря. Спб. 1870 (пръ «Ж. М. Нар. Проск.») Защита г-дъ фанаріотовъ.

— П. Тёсовскій, Греко-болгарскій церковини вопросъ. Спб. 1871 (коромій от-

изть на предидущее).

<sup>—</sup> М. Дриновъ, Волгаре и констант. патріархія. «Весіда», 1871, IV, 824—360. — Кургановъ, Греко-болг. первовний вопросъ. «Правосл. Собесідник», 1873

<sup>-</sup> Наконецъ, весьма нодробний разсказъ, съ указаніемъ литератури, у Голу-

<sup>1)</sup> Въ журнага «Периодическо Списание» ки. IX—X, 1—41, и ки. XI—XII, 1876, 74—104. Возгарская дитература по этому вопросу очень недика и заключается главния образомъ из массъ газетних статей. Отдальная книжки и броморы укамани у Голублискаго и Иречка, «Кингонись» № 308, 417, 420—422, 475. Ка библіографія послідняго можно еще прибалить:

<sup>—</sup> Отвіть на нікон си точки кръ статія-та и пр. (отвіть на ст. газети «Съвітинкъ» № 88—48). Оть Т. С. Бранла, 1864.

<sup>–</sup> В. Вогомодецъ, Произместий въ Скопска спархіа отъ 1860 до 1865 година. Вражиа, 1865.

Проектъ-тъ на вселенска-та нагріархія за ріженіе-то на българскій-тъ въпросъ. Вукорещъ, 1867.

<sup>—</sup> Братско обисненіе на Вънгаринъ къмъ братія-та му Вългаре. Бук. 1867. --- [Православний глась противь протестантский-ть проседитивымь вы Выгаріїм. Pycunus, 1869.

<sup>- [</sup>Αντίρρησις είς το 'επιστολ, υπόμνημα του πατριαρχείου π up. Κοнстантино**ms**, 1871.]

<sup>— [</sup>Ділнія на святий-ть великий соборь и пр. (1872 года). Цариградь 1872]. — Оправдателень отговорь оть единь Българинь (и пр., на статью греч. журнала «Ирись»). Руссе. 1872. (Переводъ съ греческаго).

<sup>–</sup> Вългарска-та правда и гръцката кривда, и пр., отъ † С. М. Цариградъ 1879.

нымъ натріотическимъ одушевленіемъ. Болгарскіе журнали и газети тёхъ годовъ постоянно обращались къ церковному вопросу.

Основателемъ болгарской журналистики навывають упомянутаго Фотинова, издававшаго въ Смириъ "Любословіе" въ 1844—46 годахъ. Далье, затывались, но не удержались газеты въ Лейицигъ; въ 1849 году явилась въ Константинополъ первая политическо-литературная газета "Цареградскій Вестнивъ" (І. Вогоева, потомъ А. Ексарха), державинійся до 1861 г. и во время церковнаго спора ратованній противъ католической пропаганды. Для последней основана была газета "Българія" Д. Цанкова <sup>1</sup>). Защиту народныхъ стремленій и національной церкви вель и журналь "Вългарски книжици" (1858— 1861, въ Царьградъ, Д. Мутьева, І. Богоева-Богорова, Г. Крыстьовича и Стоянова-Бурмова). Наплась и оффиціозная газета-"Турція", Н. Геновича (1862)—восквалявшая турецкое правительство. Въ 1860 г., нѣсколько Болгаръ-студентовъ московскаго университета начали изданіе журнала или върнъе сборника "Братски трудъ" (2 ч., Мосвва, 1860-62), глё между прочимъ участвовали Жинвифовъ, Караведовъ. К. Мидадиновъ. Въ 1865, явился маленькій журналь "Зорнина". издававшійся американский миссіонерским обществом, нравственнорелигіознаго содержанія. Наконець, появились, разум'єстся не въ Турцін, изданія открыто либеральнаго направленія, которое въ Турпін было революціоннымъ. Прежде всего "Дунавскій Лебедъ" (1860—62), въ Белграде, Раковскаго, одного изъ замечательней шихъ людей новой болгарской литературы; затымь въ Бухаресты: "Будущность", 1864 г., его же; "Народность" І. Касабова, тамъ же, 1866—69; "Свобода" Каравелова, 1870—1872, и его же "Независимость" 1873— 1874; "Отечество", 1869—71, вонсервативнаго направленія; юмористич. "Тжпанъ", "Будильникъ". За последніе годы надо назвать еще "Маведонію", газету П. Р. Славейвова, съ 1867, въ Царьградъ; небольшіе журнали: "Читалище", Балабанова, съ 1870, тамъ же; "Училище", Р. Блъскова, въ Бухаресть, съ 1870; "Въкъ", Балабанова, въ 1874, въ Царьградъ, и въ особенности журналъ Болгарскаго Книжевнаго Дружества въ Бранловъ, "Периодическо Списание" (вишло 12 книгъ, 1870—76). Сербскія событія 1875—76 года вызвали отголоски въ Болгарін-патріотическія мечты и надежды, планы возстанія и новня газеты. Явились новыя патріотическія изданія, болье или менье горячо вызывавшія въ возстанію, напр. "Бжлгарски Глась", И. Иванова, въ Болградъ, съ первой половины 1876; далъе съ мая или іюня того

<sup>1) «</sup>Только сліпне,—говорила между прочинь «Българія»—не могуть отличить истинно-христіанскаго діла Римской пропаганды оть истинно-діавольскаго діла Панславизма и Панедличизма» (ср. Възг. Книж. 1859. II, 498). Кажется, доселі панславизма еще не удостопивался подобной характеристики.

же года "Нова Вжагария", Балобрадова и Попариова, въ Гъргевъ или Журжъ; "Стара-Планина", С. Бъжана и Веселинова, въ Бухарестъ, съ августа 1876, съ передовыми статъями и на французскомъ языкъ. Намъ не встръчалось другихъ изданій; не имъемъ свъдъній и о томъ, выходило ли что-либо въ нынъшнемъ году.

Волгарскія изданія прежде всего різво отличаются одні отъ другихъ, смотря по м'ясту изданія. Константинопольскія изданія, выходившія подъ цензурой, были разум'я тех лишены всякой возможности говорить о положеній діль, объ истинныхъ потребностяхъ народа, обязаны преклоняться передъ правительствомъ и говорить ему лесть даже когда оно совершаю свои гнусныя ділнія. Странно было читать — на болгарскомъ языкі — восхваленія "мудрому и просвіщенному правительству", которое "неусыпно печется о благі всіхъ своихъ подданныхъ", подъ "світлой сінію" котораго преуспіваеть болгарскій народъ и его просвіщеніе и т. п. По крайней м'ярі Болгары не были свяваны въ своей полемикі противъ фанаріотовь, и здіть истина сказывалась даже въ цареградскихъ изданіяхъ.

Можно было бы привесть много цитать, указывающихъ на страшную вражду Болгаръ въ Грекамъ. Напримъръ.

Цареградскія «Бълг. Книжици», говоря о необходимости просивщенія и знаній для своего народа, замічають:

«Нъ отъ кого, и дё можемъ да ся удостоямъ съ такива знанія? Отъ духовны-ты ни пастыры ля? Не, защото нёмамы іоще народно духовенство, което да желае наше-то добро! Нынёмни-ти ни пастыри нели съ въчни на народъ-тъ ни гонители, което искатъ да затрыятъ отъ лицето на земіж-тъ наше-то отечество, като са трудятъ чрезъ лукавъ-тъ си политикъ да го погърчятъ? Въ наши-ты църквы-ля? Не, защото тамъ ные не смы чюли и още да са пропов'ядва по природния-тъ ни и вразумителенъ языкъ Евангелска-та правдина. За насъ нёма друго м'ёсто д'ёто да слумямы наукъ осв'ёнъ б'ёдны-ти наши учебни заведенія!» (Бълг. Квеж. 1859. III. 559).

И авторъ убъждаеть соотечественниковъ оставить все раздоры и весогласія, и соединиться для распространенія училищъ... Въ 1870 г., Болгары говорили съ темъ же негодованіемъ о греческомъ угнетеніи, но уже были уверены въ усцехв своего дела:

...«И за това (т.-е. для истребленія болгарской народности посредствомъ уничтоженія болгарскаго языка, народныхъ преданій и пр.) са били отъ старна на грыцките владици гореннята на нашите исторически паметници; за това са били приследованнята съсъ всевъзможни клевети и лъжи на нашате ученички хора. Сички тези напъвания на Гърците са били само и само да ни направять съвершенно диви, да уништожьтъ въ насъ секо народно чувство и съзнание, за да могьтъ после да си игранть съ насъ, както си штътъ. Успекътъ, който направний те въ това отношение, каго че беще имъ даль надъжда за пълното достигвание на предположенната цель; но въ последньо време, за техно големо огор-

чение, осустика се, — съвършение се осустика заятите имъ надъжди»... (Пер. Спис. 1870, I. 28).

Въ статъв «Мати Болгария» авторъ осыпаеть злобу и коварство Грековъ и болгарскихъ грекомановъ ухищреннъйшими эпитетами. Способъ дъйствій Грековъ есть «Симоно-волхово-то богопротивное очарователно волхование, предателя-Иудиното Христопродавание и Аниканафовото Христокупувание, садужео-фарисейское мудрование, весізенуло-сатанийское бъснование, ядоутровное и душенагубное преображенное сонищиофатрическо грекоковарство! Адъ и погибель! Тартарская пропасть!» Какъ Греки, такъ ненавистни ему и «нихнитъ фатрически содружени тайно-коварно погречени и безсъвъстни грекомано-чорбаджии»: это—«осатанени духови и побъснели слуги, ненаситнии изединци, общежителни безсъвъстнии продавци и предатели, безстидния клевътници и джесвидътели, безчеловъчнии и суровии общенародни поразители и прогонители» и прот. (Тамъ же, 1876, XI—XII, 79, 81—82).

Далее, картина фанаріотских поборовь: «Облечени въ попски и постинчески долги дрехи, съ привесени долги бради, возсёднали на кранени коние, крестосвать по селата расящи собирать жито, ячиень, ръмъ, просо, кукуруза, овесъ, лукъ, чеснокъ, ряпа, чукундуръ, праса, зелие и пиперь, бълъ и черенъ бобъ, грахъ, леща и отъ всякакви сочови и овещия, и повясма, вълна, и ерина, и козина и друго всео—кой какво китъ даде... Ето ти грековладишки попови и духовници! народни ползователя, синайски, божегробски и светогорски постинци!»...

Авторъ, самъ святогорецъ, но ревностный защитивкъ своего народа, не усумнися съ желчной вроніей изобразить асонское «грековалугерство» и легковъріе простодушнаго и незнающаго народа: эти постивки распространяють въ народъ суевъріе, какого не найдешь у египетскихъ дервишей; оне отвращають народъ оть ученія — «проповъдующе вить, че които см чрезъ учение просвъщени, они см безбожии, защото не вървать че у Св. Гора женски птици нъма, но коликото се нахождать тамо они см вситъ мужки и нъкакви светогорски съмки ядуще, кота че см и мужки, но чудесно яйца сносять и ги мутить и се излупвать!... и не вървать, че тамо калугеретъ по воздухъ-ть фъркать и винаги сосъ Ангели се разговарять и будущая знаять и проч. и прочая!» (Тамъ же, стр. 93, 95).

Прибавиить еще отзывъ Панайота Хитова; въ отзывѣ этого практическаго революціонера, гайдука, не больше ненависти къ фанаріотамъ, чѣмъ въ приведенныхъ сейчасъ обличеніяхъ болгарскаго архимандрита:.... «Да, кто станеть защищать турецкую кротость и фанаріотское церковное право, тотъ не можетъ называться синомъ Еви. Фанаріотская камилавка и турецкія палки такъ подавили болгарскій народъ, что онъ потеряль человѣческій образъ; этотъ народъ похожъ больше на машину, которая собираеть и жиетъ, чтобы насыщать другихъ».

Поленива съ Греками по церковному вопросу исполнена выраженіями этой народной ненависти, порожденной въками угнетенія.

Болгарскіе журналы почти всегда были очень недолговічны; главной причиной этого было, разумівется, самое положеніе страны: Болгары, разбитые на нівсколько частей по разнымъ государствамъ, нигдів не имівшіе господствующаго центра, не имівшіе своего народнаго

высшаго образованія (ихъ высшія училища обыжновенно не шли кальше вурса нашей гимназін или семинарін), не могли составить правильной читающей публики, - тёмъ больше, что изданія, выходившія вив Турцін, не достигали турецвихъ Болгаръ или были строго запрещаемы, вакъ революціонныя, даже когда въ нихъ и не было ничего революціоннаго. Въ 1872 г. Чолаковъ, издавая "Народный Сборнивъ", уже во время печатанія его увидаль въ первый разъ "Памятники" Каравелова (1861) и замъчаеть: "о существованіи этой вниги у насъ въ Болгаріи не знасть почти нивто". Кавъ публика, такъ и самыя силы были врайне разлёдены: одни работали въ Константинополь, Рушукъ, другіе въ Вънградъ, Бухарестъ, Бранловъ, въ Одессъ, Москвъ, Прагъ и т. д. Въ то время вавъ одни прямо говорили объ освобожденіи отъ ига, указывали на необходимость возстанія, призывали въ нему, другіе должны были восхвалять благод'втельную \_свиь" турепваго правленія и должны были избегать всякой тени освободительнаго направленія, потому что Греки были тотчась готовы съ доносомъ. Очень различна была саман степень образованія: вогда одни (заграничные Болгары) владъли иногда вполив научнымъ образованісмъ, другіс даже литературно дійствовавшіс оставались наивно полуобразованными.

Въ ряду новъйшихъ болгарскихъ писателей особенной извъстностью пользуется Петво Райчовъ Славейвовъ (род. около 1825). Самоучка, Славенновъ умель пріобрести разнообразныя сведенія и является въ интературів вавъ поэть, журналисть, сатиривъ, писатель педагогическій и даже ученый. Онъ началь книжкой стихотвореній (Бухаресть 1852) н "Васненивомъ" (1852), съ воторыхъ началась его репутація вавъ лучшаго болгарскаго поэта. Въ 1857, онъ прівхаль въ Константинополь по греко-болгарскимъ церковнымъ дёламъ, и здёсь началъ свою обнирную дитературную деятельность; въ 1857 и 1861 издаль сатирическіе календари, которые пріобрали ему великую популярность въ болгарской публики: онъ саркастически изображаль смешныя стороны болгарскихъ общинъ, и вло нападалъ на фанаріотовъ. Онъ много сдёмять и вы болгарской журналистией, ири всёхы мудренихы условіяхы, въ какія она была поставлена. Въ 1863 онъ началь небольшой сатирическій журналь "Гайда" (Волынка); а черезь два года предприняль птературно-политическую газету "Македонія" (съ 1867 до первыхъ семидесатыхъ годовъ). Это была одна изъ лучшихъ газеть, какія издавались въ турецкой Болгаріи, и также одна изъ самыхъ любимихъ. Въ газетъ, посвященной (насколько было возможно) вопросамъ болгарскаго воврожденія, Славейковъ между прочинъ старался о возбуждеви національнаго чувства между македонскими Болгарами, у которазъ вліяніе фанаріотовъ и болгарское грекоманство било особенно

сильно. Рядомъ съ болгарскими, онъ помѣщалъ иногда статъи на греческомъ языкѣ, или даже ворреспонденціи и статъи на македонскомъ нарѣчіи греческими буквами, такъ какъ многіе изъ тамошникъ Волгарь-стариковъ не знали славникой азбуки. И здѣсь сарказмъ былъ сильнымъ оружіемъ Славейкова въ борьбѣ съ фанаріотскими врагами и защитѣ болгарскаго дѣла. Въ послѣднее время "Македонія", которан нѣсколько разъ и прежде подвергалась конфискаціямъ, окончательно была закрыта, и Славейкову вообще запрещено издавать какую-либо газету. Послѣ закрытія "Македоніи" Славейковъ предпраняль общирный трудъ по географическому описанію своего отечества, которое прекрасно знаеть. Славейковъ собираль народным пѣсни, дѣлалъ описанія обычаевъ, писалъ историческія статьи, переводиль повъсти и поучительныя книжки и т. д. Передъ началомъ болгарской рѣзни, Славейковъ былъ учителемъ въ Терновѣ.

Найденъ Геровъ, также извъстний какъ болгарскій поэтъ, выть Копривщици, учился въ Одессъ, былъ нъсколько лътъ учителемъ въ Филиппополъ, потомъ русскимъ вонсуломъ въ этомъ же городъ, съ начала войны — въ гражданскомъ управленіи Болгаріи, у кн. Черкасскаго. Его небольшая поэма "Стоянъ и Рада" вышла еще въ 1845 году въ Одессъ, "Пъснопойче" въ Царьградъ 1860; онъ также работалъ надъ школьными книгами, надъ русско-болгарскимъ словаремъ (вышли только первыя букви). Ему принадлежитъ еще книжка: "Нъколко мысли за блъгарский языкъ и за образованіе-то у Блъгари-ты", Ц. 1852, гдъ онъ защищалъ славянское и древнее происхожденіе ныньшняго болгарскаго языка отъ греческихъ нападеній.

Въ Россіи, именно въ Москвъ, учился также Кс. Ив. Жинвифовъ (Райко, 1838—1877), родомъ изъ Велеса, въ Македоніи. Главния его работи были: "Новоблъгарска сбирка", М. 1863, гдъ, кромъ его оригинальныхъ стихотвореній, помъщены переводы (на македонское нарьчіе) Слова о Полку Игоревъ, Любушина Суда и Краледворской рукописи, и нъкоторихъ стихотвореній Шевченка; и разсказъ въ стихахъ "Кръвана риза" (Кровавая рубашка, Браил. 1870), внушенная горячимъ патріотизмомъ и жаждой мести 1). Любенъ Каравеловъ, икъ Копривщици, учившійся также въ Москвъ, считаются за лучшаго повъствователя: онъ писалъ также по-русски и по-сербски (его разсказы: "Бабушка Неда", "Дончо", "Хаджи Начо"). Не меньше иквъстенъ онъ какъ политическій дъятель и издатель газеты "Свобода", съ 1869 г. "Направленіе этой газеты, — говорить Жинзифовъ, — антитурецкое въ полномъ смыслъ слова, а цъль—доказать Болгарамъ, что они должны всъ свои надежды возложить на самихъ себя и не ждать

<sup>1)</sup> Короткій некрологь его въ «Моск. Від.» 1877, № 41.

ничего хорошаго отъ турецкаго правительства. Къ сожалению, ввоеъ этой замічательной газоты въ Россію съ мая місяца 1870 г. воспрещенъ, несмотря на то, что она весьма благопріятствуетъ Русскимъ" 1). Повдиве, онъ обратиль свою газету въ полу-соціалистическій органь подъ названіемъ "Независимость", которая издавалась до последняго времени. Василій Друмевъ, съ 1874 еписковъ Клименть, написаль романъ изъ временъ возстанія вирджаліевъ ("Нещастна фамилія, българска народна повъсть , сначала въ Болг. Книж. 1860, потомъ отдъльно, 1873) н драму изъ древней болгарской исторіи ("Иванку, убоецъть на Асвня І". Вранда 1872). Какъ драматическій писатель няв'єстенъ также Д. Войнивовъ ("Поврыщеніе на Преславский дворъ", 1868; "Велеслава, българска внягиня" 1870 и пр.), пьесы вотораго исполнялись на частномъ театръ въ Брандовъ. Очень цънится болгарскими читателями И. Блесковъ (Бльсковъ), авторъ повести "Злочеста Крыстинка" (Русчювъ, 1870) и др., въ поучительномъ и нравоописательномъ родъ. Другой Влесковъ, Р., былъ авторомъ повёсти "Изгубена Станка", изъ времени татарскихъ буйствъ въ Добрудже (Болгр. 1866; Руссе 1867) и издателемъ журнала "Училище", въ Букареств. Третій извёстенъ какъ переводчикъ. Въ числъ мололыкъ болгарскикъ поэтовъ накиваютъ въ особенности Чинтулова, В. Поповича, Иванова и др.

Составленіе и переводы учебныхъ руководствъ (особенно съ русскаго) продолжали быть одной изъ главныхъ заботъ болгарской литературы; къ прежнимъ именамъ прибавляются Парееній Зографскій (архимандрить, потомъ архіепископъ), І. Груевъ, Д. Манчевъ, Д. Войниковъ, И. Момчиловъ, С. Радуловъ, Н. Михайловскій, А. Робовскій, Д. Мутьевъ, Н. Бончовъ. Отчасти тѣ же писатели трудились надъ переводами изъ иностранной литературы: на болгарскомъ языкѣ являнись Фенелонъ, Мольеръ, Вольтеръ, Лессингъ, Шиллеръ, Бульверъ, Вельтманъ, Гоголь, Шевченко и проч.

Одинъ изъ оригинальнъйшихъ писателей новой болгарской литератури есть Георгій Стойковъ Раковскій (1818—68). На его дъятельности особенно наглядно отразилось состояніе умовъ, потребности болгарской жизни, стремленія болгарскаго образованія, а также и его недостатки. Онъ былъ поэтъ, историкъ, этнографъ, археологъ, публицисть, церковный и революціонный агитаторъ. Біографія Раковскаго кистна мало <sup>2</sup>). Онъ родился въ Котелів (Казанів), и былъ сынъ зажигочнаго болгарскаго крестьянина; онъ учился въ Константинополів, Авинахъ, Парижів, потомъ, какъ говорятъ, въ Россіи, владіль нів-

<sup>1)</sup> Поссія Сив., Спб. 1871, 302.
2) Краткіє біографическіє очерки въ «Поссія Славант», Спб. 1871, и въ чемскить «Научном» Словинкъ»; Иречка, Gesch. 552, 557, 570; «Р. Архият», Бартена, 1863, № 3—4.

сволькими явиками: русскимъ, сербскимъ, руминскихъ, турецкимъ, превникъ и новымъ греческимъ, писалъ по-французски. Его литературная д'вятельность началась посл'в вримской войны изданіемъ "Влъгарской Дневници" въ Новомъ-Садъ, которая была, однако, запрещена австрійскимъ пранительствомъ. Тогда же онъ надаль кинжку: "Предвъстникъ горскаго пятника", и поэму: "Горскій Пятникъ" (Новый-Салъ. 1857). Въ первой онъ неложиль свои мысли о собитиять въ Болгарін во время врымской войны; его патріотическая повма нивла въ Волгарін огромный успёхъ. Въ 1858 г. онъ поселился въ Одессь, въ качествъ наставника молодниъ Волгаръ, учившихся въ тамомней семинарін, но въ 1860 мы находимъ его уже въ Вълградъ, гдъ онъ сталь издавать газету "Дунавскій Лебедь" (1860—62), и въ 1862 г., когда происходило бомбардированіе Велграда и готовилось возстаніе и война съ Турками, Раковскій организоваль въ Білграді болгарскій легіонъ. Затвиъ онъ поселнися въ Бухареств, гдв въ 1864 надаваль газету "Будущность"; въ 1866, во время волненій въ Дунайскихъ Княжествахъ, онъ снова-было устроивалъ болгарскій легіонъ, потомъ долженъ быль бъжать въ Россію. Онь умерь въ Бухареств въ 1868.

Кром'в этой журнальной, революціонной д'вательности, Раковскій занимался учеными работами. Живи въ Одессв, онъ издалъ свою первую книгу этого рода: "Показаленъ или Ржководство" и пр. (какъ наискивать и изследовать древивний черты нашего бытія, явыка, народности, стараго нашего правленія, славнаго нашего прошедшаго и проч., 1859); далъе: "Нъколко ръчи о Асъню Първому, великому пари бытарскому, и сыну му Асвию Второму" (Бълградъ 1860), "Българска Старина" (Бухар. 1865). Всё эти книги—странная смёсь ийннаго научнаго матеріала и крайнихъ фантазій. Раковскій хорошо зналь мародную жизнь и старину, но у него не было научнаго пріема; горячее натріотическое чувство торонило его возстановить "славное процедшее" своего народа, и онъ наполняль его фантастическими мечтаніями. Книга "Повазалецъ" въ большей части состоить изъ любопытнаго описанія болгарскаго быта, но въ предисловін и программі онъ пусвается въ невозможныя соображенія о болгарской древности. Какъ истый Волгаринъ, онъ прежде всего отвергаетъ "залинскихъ" древнихъ писателей и ищетъ родины болгарского народа и ближайшихъ его связей въ самомъ источникъ европейскихъ народовъ, въ Индін: самсерить (Равовскій называеть его "самъсеритій") и болгарскій язывъ отличаются очень мало; болгарская народная мисологія есть милійсвая и т. д., — должно следовать, разумется, что Болгари — именно первобитний народъ въ Европъ. Въ "Болгарской Старинъ" Раковскій продолжаеть ту же тэму... Страшное настоящее своего народа заставмяю безпомощнаго патріота бросаться въ баснословіе, чтоби коть тамъ

найти удовлетвореніе чувству, исваншему для своего народа славы, значенія и свободы...

Другой болгарскій историкъ, Гаврінлъ Крестовичъ (Крыстьовичъ), одно время издатель "Болг. Книжицъ", работаль въ литературъ еще съ вонца 30-хъ годовъ, и билъ однимъ изъ главнихъ дъятелей въ цервовномъ вопросъ. Его "Історія блъгарска" (пова одинъ томъ, Царьгр. 1869—71) указываеть въ авторѣ большую начитанность въ историческихъ источнивахъ, но также не обощиась безъ національнаго преувеличенія: исторію Болгарь онъ начинаєть, какъ Венелинь, съ исторіи Гунновъ и Атилы. Но важивний и уже вполив по-европейски ученый историев болгарскій есть Маринь Дриновь, родомъ изъ Панагюрима (род. 1838), воспитанникъ московскаго университета, и въ настоящее время профессоръ въ Харьковъ и лучній знатокъ болгарской древности въ славянской литературв. Главныя сочиненія его-о древней болгарской исторіи, объ исторіи болгарской церкви и пр., указаны выше въ числе источнивовъ; вроме того, въ "Період. Списаніи" онъ пом'встиль статьи о Пансін и Софроніи, объ источнивахь для болгарской исторіи въ итальянскихъ библіотекахъ и архивахъ, о новоболгарсвой азбукв, печаталь болгарскія песни, вритическія статьи и т. д.

Виолий заслуженными услижоми ви болгарской читающей публиви пользуются чрезвычайно оригинальныя записки болгарского гайдука Панайота Хитова. Сынъ богатаго овцевода (род. 1830), человикь мужественный, опытный и вийсти добродушный, они возмущался турецкими притесненнями и рашили искать счастья вы Балканахи; они сталь предводителеми гайдуковь, быль вы связяхы съ Раковскимы и задумывалы возстание вы 1862 году. Возстание не удалось; Панайоту пришлось долго скитаться вы Балканахы съ немногими спутниками вы суровую бурную зиму, и разсказы о гайдуцкой жизни составиль содержание его книги: "Моето патувание по Стара планина" (Бухар. 1872). Авторы уже вы эрёлыхы лётахы выучился письму, но это не помёшало его книге быть оригинальнымы и живымы разсказомы.

"Ново-болгарская литература,—говорить Иречекь,—представляеть тенерь (въ 1876) болье 800 книгь и 51 періодическое изданіе; средникь числомь выходить ежегодно до 50 сочиненій. Въ молодой литературь нельзя не замітить извістной незрілости, происходящей оты неполнаго и односторонняго образованія большинства писателей; за то самостоятельныя работы посліднихь літь подавить большія надежди въ будущемь".

Основной причиной незралости было разумается одно—невозможное воложение общества пода турецкима игома, невозможность открытія в существованія высшиха школа, раздаленіе Волгара турецкиха и маграничныха,—причема для первыха свободная литература была не-

мыслима и они обяваны были рабской лестью злѣйшему врагу, а послѣдніе, истинные представители стремленій къ свободѣ, были исключены изъ своего отечества <sup>1</sup>).

Незралость литературы обнаруживается и въ положеніи литературнаго языка, который досель еще не установился въ прочную форму.

Новый болгарскій языкъ до сихъ поръ еще не былъ вполнів опреділенъ; его исторія, и его настоящее состояніе въ различныхъ нарівчіяхъ еще ждутъ научнаго изслідованія. Выше мы упоминали, что въ памятникахъ начала XVII віка (какъ Люблянскій сборникъ, описанний Ламанскимъ) болгарскій языкъ является уже съ тіми особенностями, какія отличають его теперь и которыхъ начало должно, разумівется, восходить еще даліве въ древность. Въ настоящее время болгарскій языкъ есть одно изъ наиболіве "испорченныхъ", какъ говорится, славянскихъ нарівчій, представляющихъ сильнійшій упадокъ формъ и обнаруживающихъ отсутствіе литературной обработки.

Во-первых, онъ испыталь потери въ звукахъ. Какъ мы прежде указывали, предполагается обыкновенно, что древній болгарскій языкъ быль именно тоть старо-славянскій языкъ древній болгарскій языкъ который отличался такимъ обиліємъ и полнотой звуковъ и формъ. Но уже въ памятникахъ XI — XII в. замічается неправильность въ употребленіи носовыхъ звуковъ, которая потомъ больше и больше возрастаеть, такъ что въ средне-болгарскомъ эти звуки окончательно сміншваются зр. Въ новомъ болгарскомъ старые носовне звуки вообще упали въ что-то неясное; другіе звуки также потеряли опреділенность.

Въ своемъ формальномъ составъ ново-болгарскій языкъ испыталъ разложеніе синтетическихъ формъ, ръдкое въ славянскихъ наръчіяхъ: въ немъ существуетъ членъ (изъ указательнаго мъстоименія, — одинъ примъръ подобной роли мъстоименія есть въ старомъ нашемъ лътописномъ и современномъ разговорномъ языкъ), прибавляемый къ концу существительнаго или прилагательнаго; склоненіе падежное пало и смъни-

<sup>1)</sup> Эту сторону положенія вірно указываеть Ягичь, Archiv für slav. Phil. I, 560. Для приміра укажень одну черту. Вь сочиненіять Болгарь свободнихь (эмегрантовъ)—одна тэма, заяннающая всё мисли: турецкое яго, и мисли о возстанія и свободів. Вь містной литературів, цареградской или рущувской, не только отсутствуєть эта тэма, но турецкая «сінь» уноминается сь благодарственними винтетами (нивае автора могли при случай повісти.). Нравоописательние разскази Каравелова—рядь трагическихь фактовь; въ повісти Блескова «Злочеста Крыстинка», печатанной въ Румуків, въ описанія болгарскаго бита віть и річн о накака-нибудь отношеніяхь въ турецкой власти; одинь только разс является Турокъ, накъ «правдолюбний мослюванни», водворяющій справедливость! Но тонь повісти все-таки очень унивий.

1) Ор. объ втомъ замічанія Лананскаго, въ ст. «Ненорін», вопрось».

дось склоненіемъ съ помощью предлоговъ; спраженіе потеряло неокончательное навлоненіе, причастіе и т. п. Навонецъ, чрезвычайно намънился словарь. Болгары изъ всёхъ Славянъ были ближайшими сострями Турокъ и Грековъ, и когда тѣ и другіе господствовали надъними съ полнымъ униженіемъ болгарской народности, въ болгарскій явыкъ вошло множество словъ турецкихъ и греческихъ, которыя странно пестрять славянскую основу.

Надо прибавить съ другой стороны, что въ ново-болгарскомъ наыкъ сохранилось много архаизмовъ по мъстнымъ наръчіямъ, — можно думать, что ихъ изученіе еще прольеть свъть на исторію болгарскаго языка и на тоть "непоръшенный вопросъ": кому же наконецъ принадлежать "старо-славянскій" языкъ первыхъ памятниковъ? Такъ напр., открыто было въ мъстныхъ говорахъ существованіе настоящаго ринезма 1); такъ сохранились архаическіе остатки въ словаръ, и т. д.

Въ другихъ язывахъ, напр. въ русскомъ, непрерывность литературной обработки (хотя и здёсь не было вполн'я ровнаго развитія) савлала то, что переходъ отъ древнихъ внижныхъ формъ до новейшаго литературнаго языва совершался съ извёстной постепенностью, н языкъ литературный естественно сберегалъ нъкоторыя черты, которыя съ пользой служили для полноты выраженія, хотя чисто-разговорный язывъ начиналь забывать о нихъ. У Болгаръ, какъ и у Сербовъ было совствить иначе. Ихъ старая литература окончилась на XIV — XV выка; скудная книжность держалась потомъ условнаго церковнаго языва (взятаго притомъ изъ русскихъ книгъ, гдв онъ принялъ известный русскій оттёновъ), и переходъ въ новой литературі быль скачкомъ, какъ напр. въ нашей литературѣ былъ бы скачокъ отъ Іосифа Волопкаго и Максима Грека въ языку Гоголя. Литературныя попытки были такъ ръдки, что не производили никакого общаго дъйствія; писатель Люблянскаго сборника говориль просто народнымъ языкомъ, Паисій ившаль церковный съ народнымъ, новъйшіе писатели до сихъ поръ не ръшили труднаго вопроса. То же было у Сербовъ до начала нынешнаго столетія, когда Вукъ Караджичь сталь решительно на сторону живого народнаго языка (въ герцеговинскомъ нарвчіи), который в дегь въ основу новаго литературнаго сербскаго языка. Болгарская литература остается на той ступени, на которой была сербская до Вука: съ одной стороны Болгары имъють предъ собой литературное преданіе — съ готовымъ запасомъ формъ и готовыхъ словъ церковносманискаго и русскаго образованія, но мало изв'єстних в нин'єшнему народу; съ другой стороны-живой язывъ, которому нужна обработка.

Наир. см. о Костурскомъ говоръ, из Пер. Симс. XI.—XII, стр. 168; также у Возгаръ из Трансильнами, и др.

Ко всему этому, въ самомъ народномъ языкѣ еще доселѣ не выбрана одна общепризнаваемая форма, не принято одно правописаніе <sup>1</sup>).

## 3. Народная поэвія Болгаръ.

Изученіе болгарской народной поэзін началось очень недавно, и какъ по этому, такъ вообще по ограниченнымъ размърамъ болгарскаго внижнаго образованія, оно не оказало такого вліянія на литературное развитіе, какъ это было напр. у Сербовъ, и еще далеко не разъяснило самаго предмета. Значительныя собранія болгарскихъ пъсенъ являются только въ последніе годы. Знаменитый сербскій собиратель Вукъ Караджичъ впервые напечаталъ въ своей "Песнарици Сербске" (Въна, 1815) и въ своемъ "Додатку в С.-Петерб. сравнит. рјечницима" (Въна, 1822) нъсколько болгарскихъ пъсенъ, преимущественно женскихъ. Въ 1842 г. Иванъ А. Богоевъ (онъ же-Богоровъ) издалъ свой сборнивъ <sup>2</sup>), гав помъщено двънадцать любопытныхъ былинъ. Нъсколько песенъ напечатано было въ Москвитанине 1845 (ч. VI, № 12). Въ сорововых годахь, значительное воличество болгарских песень собралъ В. Григоровичъ, но только часть ихъ была напечатана въ хорватскомъ журналъ "Kolo" (1847. кн. 4 — 5) и въ "Казанскихъ Губерн. Въдомостяхъ". Нъсколько пъсенъ издано было въ академическихъ "Известіяхъ" изъ собраній С. Палаузова и Найдена Герова "). П. Р. Славейковъ напечаталь "Болгарскія пісни" въ Петербургі, 1855. Болгаринъ Хаджи Найденъ Іовановичъ издаль небольшой сборнивъ "Нови български народни пъсни" (Бълградъ, 1851). Дажъе, довольно много народныхъ песенъ напечатано было въ болгарскихъ журналахъ, напр. въ "Цареградскомъ Въстникъ", "Болгарскихъ Книжицахъ" "Общемъ Трудъ" Икономова, особенно въ "Період. Списанін" и др. Первый большой сборнивъ изданъ былъ П. Бевсоновымъ: "Болгарскія пъсни изъ сборниковъ Ю. И. Венелина, Н. Л. Катранова и другихъ Болгаръ" (М. 1855); къ этому сборнику онъ присоединиль изследование сербскаго и болгарскаго эпоса, и изучение болгарскаго явыка. Затыть сербско-болгарскій археологь Стефань И. Верковичъ издалъ "Народне песме македонски Бугара" (Бѣдградъ, 1860, XIX и 373 стр.), которыхъ вышла пока только первал

<sup>1)</sup> Странно напр. чатать (эт предисловія къ «Нещастной Фанилія» Друмева) заявленіе автора, что эт новомъ изданія употребляется члень, котораго въ нервомъ изданія не было.

в в згарски народии песни и пословици, км. 1. Песть, 1842. 16°, 63 стр.
 Потонь оне явились въ «Памятинках» и образцахъ нар. явика и словес-вости русскихъ и зан. Славинъ». Сиб. 1852—56. Тамъ же два оборника пословицъ, Д. Мутева и Бессонова.

внига, завлючающая въ собъ женскія пъсни. Наконецъ, послъдній замъчательный сборникъ изпали братья Милалиновы.

Исторія болгарскаго возрожденія съ почтеніемъ сохранить имена Миладиновыхъ, вакъ мученивовъ народнаго дъла. Они были родомъ изъ Струги, близъ Охриды, въ Македоніи. Старшій изъ нихъ, Димитрій, быль ревностивишинь болгарскимь двителемь въ Македоніи, гдв возрождение вообще шло болье туго и медленно, и гдв были въ особенности сильны притязанія Грековъ, считавшихъ Македонію нераздільной частью Эллады, котя подъ турецкой властью. Миладиновь быть учителемъ сначала въ Прилене, где его помощникомъ былъ одно время Жинзифовъ, потомъ въ Кукушъ, небольшомъ городкъ близъ Солуня, населенномъ исключительно Болгарами. Здёсь по его стараніямъ введена была славянская литургія; это было къ концу 50-хъ годовъ, когда разгорался церковный вопросъ и съ нимъ національное движение. Константинъ Миладиновъ въ это время находился въ Мосвовскомъ университеть, гдь вообще собрался около этого времени вружовъ студентовъ, будущихъ болгарскихъ дъятелей. Димитрій между тыть навлекь на себя своей діятельностью страшную ненависть подянскаго епископа Мелетія, необузданнаго фанаріота, котораго, говорать, должны были удалить оттуда, но который вскор'в опять явился въ Македонію митрополитомъ Охридскимъ. Летомъ 1861, когда Диинтрій жиль дома въ Стругв, онъ биль арестованъ по фанаріотскому обвинению въ государственной измене и свезенъ въ Константинополь. Млантій брать, окончившій курсь вь университеть, только-что довончиль въ это время въ Загребъ печатание сборнива пъсенъ, составжинаго обоими братьями и изданнаго на счеть извёстнаго хорватскаго епископа и патріота Штросмайера. Константинъ посп'ящиль въ Царыградъ, чтобы спасти брата. Хотя его предостерегали, онъ посътыть Лимитрія въ тюрьм'в, и самъ уже не вышель изъ нея. Штросмайеръ черезъ австрійскаго посланника хлопоталъ объ освобожденіи Миланновыхъ; приняло мъры и русское правительство. Порта отдала привазаніе освободить Миладиновыхъ, но было поздно; фанаріоты усивли сдвлать свое дело — оба брата были отравлены въ тюрьме, въ HOMEODY'S 1861 1).

Сборнивъ братьевъ Миладиновыхъ 2) до сихъ поръ есть самый богатый сборникъ болгарскихъ песенъ.

Къ этому списку надо прибавить еще упомянутыя вниги Раковсваго, гав въ описаніяхъ народной жизни и обычаевъ, среди исто-

<sup>1)</sup> См. Иречка, Gesch. 554—555; Slovník Naučný, s. v. (гдв между прочимъ ибовитное замъчаніе о мизкіяхъ Константина Мил. относительно Россіи); «Повзія Смаяль», стр. 308—309; «День», 1862, № 21, 22, 46, 48.

\*Вылгарски народни изсни, собрани одъ братья Миладиновци, Димитрія и Константина. Загребъ, 1861 (съ посвященіемъ Штросмайеру). УПІ и 588 стр.

рическихъ и мисологическихъ изследованій и фантавій приведено также нѣсколько пѣсенъ ("Горскій Путникъ", "Показалецъ", "Нѣколко рѣчи", "Болг. Старина"); Л. Каравелова "Памятники народнаго быта Болгаръ" (одна 1-я часть, М. 1861); далѣе въ особенности книгу Василія Чолакова 1), нѣкогда друга Миладиновыхъ, бывшаго также учителенъ, а потомъ монаха въ Рыльскомъ монастырѣ, и наконецъ францусскую книгу Дозона: "Chansons populaires bulgares inédites". Paris, 1875 3)

Матеріаль, заключающійся въ названных в нами ивданіяхь, еще не имъль почти нивакой ученой разработки, вромъ изследованія г. Вессонова. Болгарская народная поэзія и въ особенности болгарскій энось. были настоящимъ открытіемъ-такъ мало знали о нихъ до последняго времени даже люди, интересовавшиеся дъломъ. Но и теперь солержаніе болгарской позвін изв'єстно еще далеко не вполнъ. Сділанные досель сборники далеко не истощають изобильнаго матеріала, и напр. братья Миладинови особенно указывали необичайное богатство пысенъ въ ихъ крав, Македоніи, гдв почти исключительно собрань ихъ сборникъ. Народная поззія Болгаръ вообще представляєть много общаго съ позлей сербской. Тоть же основный складъ быта, сходство исторической судьбы, сближавшей оба народа въ одинавовыхъ обстоятельствахъ и потомъ подъ однимъ игомъ, тъ же общія черти мъстной природы отзываются и общимъ тономъ, а часто и общимъ содержаніемъ ихъ народной позвіи. Племенное различіе обнаруживается въ частныхъ подробностяхъ народной позвін, до сихъ поръ впроченъ мало определенныхъ. Болгарскія песни достигають иногда по своимъ мотивамъ замъчательной древности, и исторія славянскаго обичая и древняго быта еще найдеть въ нихъ много любопытнаго матеріала. Существенное деленіе болгарских в песень то же, как и вы сербскихы; это-песни женскія, песни личнаго чувства; песни обрадныя, и песни мужскія, эпосъ. Въ частности Миладиновы ділять пісни на самовильсвія, цервовиня, юнацвія, овчарсвія (паступьи), жалобиня, сившиня, любовныя, свадебныя, Лазарскія и жатвенныя (сборн. Милад., VI).

Самовильскими пъснями они называють тъ, въ которыхъ авлаются дъйствующими лицами самовилы (самодивы), соотвътствующія сербскимъ виламъ, чудесныя женскія существа, обитающія въ горахъ.

<sup>1)</sup> Българский Народенъ Сборникъ. Събранъ, нареденъ и издаденъ отъ Василія Чолакова. Болградъ, 1872. Ч. І. ХХІУ и 356. Въ Період. Спис. У—VI, 340 и слід. отнеслись строго къ Чолакову за недостатовъ научнихъ пріемонъ; но во всей болгарской дитературі было пока только два-три человіка, владівшіе научници пріемани, и это соображеніе должно би, кажется, умітрить строгость критики. Гді било взять эти пріеми?

<sup>2)</sup> Въ 1869, Сербъ М. С. Милоевить издаль въ Балграда «Песме и обичан укупног народа србског», и въ тислъ пресень поибстиль много чисто-болгарскихъ, переправленныхъ инъ на сербскій языкъ при понощи Болгаршив, Стодна Везенкова. (Період. Сиис. V.— VI, 841).

Этимъ пъснямъ пришисывается особенная древность, такъ какъ самовилы, юды (водяныя существа) считаются остаткомъ древнъйшей мивологіи. Пъсни "церковныя" соотвътствуютъ нашимъ духовнымъ стикамъ и легендъ. Ихъ содержаніе только отчасти принадлежить "цервовной" книгъ, но всего больше легендарнымъ и народно-апокрифическимъ сказаніямъ. Нъкоторые сюжеты повторяются въ сербскихъ
пъсняхъ и имъютъ аналогіи съ нашими преданьями. Главныя лица—
Божья Матерь, "старъ свети Илія", св. Георгій, "света Петка и света
Неделя", св. Никола, св. Петръ. Содержаніе иногда представляетъ
очень свободную и поэтическую переработку легенды 1). Легендарныя
пъсни Болгаръ должны заключать, судя по извъстнымъ образчивамъ,
много любошытнаго, но до сихъ поръ издано ихъ мало, а разработаны
онъ еще менъе.

Юнацкія пісни Болгарь соотвітствують юнацкимь піснямь у Сербовь, но у Болгарь оні поются одинаково и женщинами. Въ со-держаніи тіхь и другихь, какъ мы замітили, есть много общаго, и близость сербскаго и болгарскаго эпоса между прочимь выразилась въ томъ, что въ XV—XVII столітіи у западныхъ Сербовь, въ Далмаціи, юнацкія пісни назывались даже болгарскими ("бугаржине", "бугарштице"). Объемъ юнацкаго эпоса у самихъ Болгарь пока не можеть считаться выясненнымъ.

Относительно его, Безсоновъ принималь три исторические періода, нараллельные съ періодами эпоса сербскаго. Въ этомъ последнемъ онъ считаеть три главныя эпохи: первую, которая обнимаеть древнъймій періодъ самостоятельнаго сербскаго царства и заканчивается косовской битвой; вторую, изображающую героевъ, пережившихъ эту битву или являющихся въ сторонъ отъ нея и послъ нея; третью, завырчающую время туренкаго ига, періодъ гайдучества, доходящій съ вонца XV до XVIII (върнъе до XIX) въка. Болгарскій эпосъ можеть быть понять вообще только сравнительно съ сербскимъ. Болгары н Сербы были такъ давно сосъднии, такъ часто встръчались другъ съ другомъ въ миръ и враждъ, жили въ такихъ сходныхъ отнощеніяхъ внутреннихъ и вившнихъ, что ихъ позвія естественно можеть представлять много точекъ соприкосновенія. Но болгарскій эпосъ сохранимся и послё быль производителень гораздо меньше, какъ вообще болгарскій характерь обнаруживаеть меньше энергіи и стойкости, быть можеть потому, что ему пришлось вынести болье суровня историческія испытанія. Въ границахъ первыхъ двухъ періодовъ, сходство

<sup>1)</sup> Такова напр. «Кодедарска пісень за едно чудо, съ което свети Никола воздавиль си светии, когато тіз празднувале крщеньето на млада Бога», записанная Дриновинь (Пер. Спис. XI—XII, 157—158); ед прототиць— въ легендъ о св. Никола (въ Рум. Златоустіз 1528, № 181, д. 308—309, и Опис. Рукоп. Хлудова, стр. 356—360).

болгарскаго эпоса съ сербскимъ ограничивается только самыми общеми чертами, нъсколькими преданіями и эпическими пріемами. Сербскій эпосъ этого времени неръдко касается болгарскихъ собитій и героевъ, но болгарскій эпось самъ почти не знасть этихь двухь періодовы: онъ затеряль уже преданія этого періода, и если въ немъ есть еще отрывочныя воспоминанія мноологической эпохи, то историческій періодъ болгарскаго царства въ немъ, кажется, совершенно забить. Самыя старыя пъсни вспоминають только о кралъ Шишманъ, послъднемъ царъ болгарскаго царства (сборн. Миладиновыхъ, стр. 73 слъд.), затьмъ воспываются герои поздныйшіе: Степанъ, Юрій Арнауть, Стоянъ, Лойчинъ, Янкулъ (Янъ Гуніадъ), Секула, Богданъ, Бояна и др.; самие изв'встные изъ нихъ — Марко Кралевичъ, знаменитый по сербскимъ пъснямъ, и гайдукъ Стоянъ. Марко Кралевичъ почти не меньше принадлежить Болгарамъ, чъмъ Сербамъ. Исторически онъ связанъ съ теми и другими какъ князь, даже "краль" въ болгаро-сербскомъ углу Макелоніи. Это-представитель переходной эпохи; послів наленія царствъ, онъ еще держался полу-независимымъ владътелемъ, но уже не воеваль противъ Турокъ. Преданье, у Болгаръ и Сербовъ, изображаетъ его въ разныхъ оттенкахъ юначества, отражавшихъ различное положеніе самого народа. Его эпическая слава была такъ велика, что преданье присвоило его имя разнымъ сербо-болгарскимъ мѣстностамъ Балканскаго края на общирномъ пространствъ, отъ Прилъпа, гав онъ княжиль и гдё еще указывають его замокъ на горе, до знаменитой Шинки, у перевала которой къ Габрову указывають "Марко-крадьскій градъ". Песни о Марке Кралевиче самыя многочисленныя изъ рианкаго эпоса Болгаръ, насколько онъ до сихъ поръ извъстенъ.

Времена турецваго ига доставили самую большую долю содержанія болгарсваго эпоса. Такъ еще къ первымъ временамъ ига должна быть отнесена замѣчательная пъсня объ отбираніи дѣтей въ янычары 1). Съ этихъ поръ должны идти и пъсни о гайдуцвихъ подвигахъ 2). Гайдуки—также общіе герои позднѣйшаго сербскаго и болгарсваго эноса: подъ турецкимъ владычествомъ народная сила исчезла, старые роды упали, и противъ Турокъ возстаютъ только отдѣльные удальци, — гайдуки, люди, дѣйствующіе внѣ народа, убѣгающіе шайвами и порознь въ горы и ведущіе непримиримую партизанскую войну противъ Турокъ. Болгарскій эпосъ, главнымъ образомъ, знаетъ уже только этихъ гайдуковъ, и самихъ старыхъ героевъ представляеть въ этой позднѣйшей

<sup>1)</sup> Напеч. Дриновымъ въ «Пер. Спис.» XI-XII, 147-150.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) О болгарскомъ гайдучестий см. у Иречна, Gesch. der Bulgaren; кинжку Розепа: Die Balkan-Haiduken. Leipz. 1878 (кинжка туркофильская); и особенно упомянутые выше разсказы Панайота Хитова (переведенные и у Розена), гдй по-мащено много любопытивкъ пасенъ и преданій о гайдукахъ.

одеждв гайдучества. Такимъ образомъ, болгарскій эпось слиль всв періоды своего развитія въ одинъ, и герои его всв почти гайдуки. Вообще, "не зная сербскаго эпоса, мы не пойменъ болько ",—замѣ-чаетъ г. Безсоновъ,—"ибо въ первомъ только мы встр эпические мотивы, въ первомъ только встречаемъ въ ясномъ светь тахъ героевъ, о которихъ у Болгаръ сохранилесь большего частір только смутное и большею частію уже искаженное воспоминаніся: потому сербскимъ эпосомъ мы постоянно должны пополнять болгарскій; ознавомившись хорошо съ лицами и событіями у Сербовъ, должны нотомъ отискивать разбросанныя черты у Болгаръ, древнихъ героевъ узнавать въ гайдукахъ, общирность древнихъ владеній встречать какъ одно воспоминаніе въ круга уже узкихъ возвраній". Въ болье поздніе въка являются конечно свои отдівльные болгарскіе гером, но харажтеръ гайдучества одинаковъ и въ Сербіи, и въ Волгаріи. Несмотря на то, что гайдучество и тамъ, и здёсь развилось совершенно независимо и самостоятельно, оно въ объихъ странахъ очень сходно, потому что вызвано было одинаковыми отношеніями славянскаго населенія къ турецкому игу.

Но много уступая сербскому въ давности и полнотв историческихъ преданій, болгарскій эпосъ не уступаеть ему относительно эпическихъ пріемовъ и формы. "Въ этомъ отношеніи" — говорить г. Безсоновъ-"сербскій и болгарскій эпось находятся между собою въ связи ближайшей, другь друга пополняють, другь друга разнообразить, одинъ другому не уступають. Не уступаеть болгарскій эпось сербскому и относительно красоты, какъ гармоническаго выраженія всёхъ особенностей эпоса. Такъ въ сербскомъ эпосъ позднъйшихъ гайдуковъ мы часто видимъ ослабленіе силы и красоты изображеній, сравнительно съ песнями о древнейшихъ періодахъ... между темъ въ болгарской гайдуцкой пъснъ встръчаемъ цъликомъ такія мъста, какія могуть сравниться только съ лучшими мъстами изъ двухъ древнъйшихъ сербскихъ періодовъ. Но только относительно понятія эпической красоты нужно условиться... Тоть очень ощибется, кто въ болгарскомъ эпосъ будеть исвать плодовитости, обилія, нежности, граціи, мягвости, свойствъ чисто-сербскихъ: взамънъ всего этого, онъ найдетъ у Болгаръ простоту, восходящую до суровости, глубину, силу и большую краткость. Нужно признаться, что въ этой суровости болгарскаго эпоса слышится намъ иногда отголосовъ періода древнівншаго, чімъ многія міста эпоса сербскаго, и мы не прочь иногда вспомнить здёсь отношение Иліады и Одиссеи. Очень естественно: болгарскій эпось не прошель такого богатаго развитія во времени, не получиль тонкаго изящества, во за то по временамъ внигриваетъ сохраненіемъ запаса первобитности. Для примъра сравните только сербскія и болгарскія описанія домашняго быта, одежи, пищи и питья"... 1).

ть наконецъ объ особенномъ сборникъ болгарскихъ песенъ, воловичемъ въ 1874 Ст. Верковичемъ подъ громкимъ именемъ "Так Славянъ" и заключалъ болгарскія песни жэь временъ до-историческихъ и до-христіанскихъ 2). Изданныя здёсь пёсни представляли тольно, небольную часть целаго громаднаго собранія (до 250,000 стиховъ): адёсь были пёсни изъ такой отдаленной старины, вакою владветь едва ли какой-нибудь другой европейскій народъ; зайсь были прамыя воспоминанія изъ индійской родины, воспоминанія о приходъ Болгарскаго народа въ его землю, и т. п. Словомъ, это было великое открытие, которое должно было перестроить славанскую минологію и исторію, представить негаданныя откровенія о славянской древности, и Болгары являлись носителями этого старъйшаго преданія. Собирателемъ не былъ самъ Верковичъ: песни записывалъ Болгаринъ, бывшій учитель въ Крушевь, Экономовь; местомь, где открылся этоть богатый родникъ, былъ Родопскій край, населенный такъ называемыми Помаками, Болгарами-магометанами.

Въ нервый разъ Верковичъ далъ образчикъ "откритія" въ 1867, во время извъстной московской этнографической выставки. Онъ присладъ въ Москву пъсню объ Орфев ³). "Древняя пъсня" и на первый разъ произвела одно впечатлъніе на любителей, и совствъ другое на спеціалистовъ. Новый рядъ пъсенъ изъ Родопскаго открытія появившійся въ "Славянской Ведъ", возбудилъ уже прямой вопросъ о мистификаціи. Упомянутый Дозонъ занялся спеціально разборомъ этого дъла и утверждалъ подлинность "Веды" 4): онъ доказалъ развъ одно, что Верковичъ не былъ авторомъ пъсенъ. "Веду" защищалъ также Александръ Ходзько; но противъ нея ръшительно возстали другіе, особенно І. Иречекъ, къ которому присоединился и авторъ "Исторіи Болгаръ" 5). На археологическомъ събздъ въ Казани, авт. 1877, дълалъ особаго вода докладъ о "Ведъ" г. Срезневскій.

<sup>1)</sup> Безсоновъ, Волгарскія пісни, стр. 101—103.

э) Веда Словева. Български народни чесни отъ предпоторично и предхристинеско доба. Открилъ въ Тракия и Македония и издалъ Стефанъ И. Верковачъ. Книга I. (Le Veda Slave etc.). Веоградъ 1874. XVIII и 545 стр. Съ французскимъ переводомъ еn regard.

<sup>3)</sup> Древняя болгарская пісня объ Орфей. Открытая Стефанонъ Верковиченъ, сербсканъ и болгарскинъ археологонъ. Изданіе В. А. Дашкова. М. 1867. 49 сгр. Здісь Верковичь говорить, что санъ записать ее отъ 106-кітняго старика. Русскій переводь, приложенний при изданів, сділанъ быль Жанзифовниъ.

переводъ, приложенный при наданіи, сдълять быль Жинзифовниъ.

4) Les Chants populaires Bulgares. Rapports sur une mission littéraire en Macédoine, par M. Auguste Doson. Paris 1874. 84 стр.

<sup>5)</sup> Иречекъ, Gesch. der Bulg. 568; Всев. Миллеръ, ст. въ Въсти. Евр. 1877, ікиъ (съ моей замъткой), стр. 364—381, и Замътки по поводу сборника Верковкая, Ж. Мин. Нар. Просв. 1677, ч. СХСПІ (писавии послъднико статью, авторъ инбла въ рукахъ и значительную долю всей коллекціи въ рукописи).

Пока не изданы еще новие образчики "Веды" и не сдъланы другія неследованія, еще нельзя окончательно опредёлить карактерь всего дела; мистифивація едва ли подлежить сомивнію, но вопрось въ томъ, насколько моган имъть долю въ пъсняхъ мотивы дъйствительныхъ народныхъ преданій, что возможно. Кром в общей нев вроятности сохраневія—не говоримъ мидійскихъ, но даже древикъ македонскихъ предавій нь болгарском в народів, на мистификацію указываеть странное совпанение "Веди" и толкований г. Верковича (см. его письма къ Н. А. Понову отъ мая и inня 1867, и статьи въ Загребскихъ Narodne Novine, отъ 29 ноября 1869 до 24 января 1870) съ той "программой" болгарской древности, какая была дана Раковский въ "Показальцв" (1859), и съ теми разсужденіями, какія неложены въ его же "Болгарской старинъ" (1865). "Открытіе" Верковича есть—исполненіе этой программы... Теоретическое побуждение ясно. Въ предисловии въ изданию пъсни объ Орфев говорилось (Жинзифовымъ?): "Эта пъсня вводитъ древнихъ Волгаръ въ общую семью индоевропейскихъ племенъ, сближая ихъ именческія преданія съ сказаніями Грековъ и гимнами Ригь-Веды объ Орфев. Чтобы понять то чувство, которое должна пробудить находка г. Верковича въ его соплеменникахъ, населяющихъ Турцію, не надо забывать, что въ числе разныхъ обвиненій противъ Болгаръ нхъ врагами, немаловажную роль играеть мивніе о ихъ будто бы азіатскомъ происхожденій отъ волжскихъ и камскихъ Волгаръ, чрезъ что они какъ-би сближались съ Турками, такъ угнетающими ихъ. Этимъ обстоятельствомъ объясняются и слова Верковича въ письмъ его...: -- Ми не должны забывать прекрасных словь Обрадовича, который сказаль: лежить и будеть лежать въ рабстве тоть народъ, который не знаетъ что такое національная гордость в.

Къ сожаленію, "національная гордость" была понята некоторыми изъ белгарскихъ патріотовъ слишкомъ наивно. Раковскому и Верковичу казалось нужнымъ доказывать, что Болгары пришли въ Европу прямо изъ Индустана за много вековъ до Р. Х.; что нынёшній болгарскій языкъ очень мало отличается отъ санскритскаго и зендскаго, которые считаются у ученыхъ языками мертвыми, что напр. "Ормуздъ" есть болгарское слово и божество; что болгарскій языкъ богаче греческаго; что древніе Греки были ті же Болгары и только послів отъ нихъ отдівлились; что греческіе мудрецы выкрали свои идеи изъ Индін, настоящаго и спеціальнаго отечества Болгарь; что греческія музы были болгарскія самодивы, и т. д. Наконецъ, Раковскій прямо говориль, что есть "пов'єствовательныя народныя болгарскія п'ёсни, доказывающія бытіе Волгаръ въ Старой-Планинів за 300 лёть до Р. Х." (Показ. ХХІ).

Натріотическое настроеніе такого рода, вийсти съ ненавистью въ

Грекамъ, которые вазались похитителями чужой мудрости и чужой славы, абсолютное отсутствие научной критики давали полный кросторъ и для врайней довърчивой самоувъренности, и для фантаків. Если Раковскій, Верковичъ и безъ сомивнія многіе другіе носились съ мыслью о существованіи древнихъ болгарскихъ пъсенъ съ памятью объ Индіи, о древнихъ греческихъ и еракійско-македонскихъ героякъ, считаемыхъ болгарскими, и если въ этомъ поставлялась "національная гордость"—не мудрено, что могъ найтись и человъкъ, который ръшился доставить Болгарамъ эти національные памятники. "Славянская Веда" (въ томъ, что напечатано и еще болье, какъ мы слышали, въ томъ, что остается въ рукописи у Верковича) и доставляеть ихъ—въ соотвътствіи съ программой Раковскаго 1).

Когда мы говорили о болгарской литературй двинадцать лить назадъ, мы указывали въ церковномъ вопрост первое широкое движение болгарскаго народа въ освободительномъ смысли и высказывали ожиданіе, что для него станетъ на очереди вопросъ политическаго освобожденія. Теперь наступилъ этотъ вопросъ. Рашаются результаты войны, когда мы шишемъ эти строки; въ жизни болгарскаго народа совершается великое испытаніе и великій переворотъ—болгарскій народъ долженъ основать на немъ свое будущее. То движеніе, которое мы видёли до сихъ поръ, есть только элементарное введеніе къ народной образованности и сознанію, и конечно нельзя винить народа за то, что было недостаточнаго, слабаго, фантастическаго въ направленіи и дѣятельности его вожаковъ: страшно оглянуться на то прошедшее, которое пережито болгарскимъ народомъ, и надо отдать ему справедливость, что въ такихъ условіяхъ онъ уцѣльлъ и сохранилъ европейскій характеръ.

Теперь, русскій народъ принесъ великія жертвы для своихъ единоплеменниковъ, защищая ихъ бытіе; но въ теченіе посліднихъ событій не одинъ разъ обнаружилось, что въ обществів слишкомъ часто недоставало пониманія того народа и того діла, которымъ приносились жертвы войны. Пожелаемъ, чтобы впредь явилось больше этого пони-

<sup>1)</sup> Намъ не встричанись отзиви болгарских писателей о «Ведв», кроий одного случайнаго отзива Дринова. Въ «Період. Спис.» (X1—XII, 152—157) онъ издала записанную имъ самимъ пёсню: «Женидба на сълндето», которал въ близкомъ наріанта била издана также Раковскимъ и Дозономъ (Chans. рор. 1875, 17). Въ сборнита Верковича также находится длинива ийсия «Сонцева женитба со иома Вилена», «която, зам'чаетъ Дриновъ, тиърдъ малко примича на нашата, и види се, че с сочимема или поне примайсторена отъ нікой прималень български патрионъъ. Дриновъ нам'вревался говорить особо о сборникъ Верковича, но до сихъ норъ этого еще ме било.

манія, и чтобы возникающая жизнь болгарскаго народа нашла въ нашей средѣ больше истиннаго сочувствія и нравственной опоры, чѣмъ было до сихъ поръ. Одинъ изъ главныхъ путей въ этому—историческое и бытовое изученіе. Болгарская земля и народъ—едва тронутый предметь научнаго изслѣдованія, который долженъ бы быть близокъ намъ и вслѣдствіе многоразличныхъ отношеній его къ нашей собственной старинѣ и еще болѣе вслѣдствіе нашихъ отношеній современныхъ. Для тѣхъ, кто смотрить на вещи преимущественно съ "національной" точки зрѣнія, наше общественное сближеніе съ болгарскимъ народомъ должно представить особенно живой интересъ: отъ постановки этихъ отношеній будетъ зависѣть—возьмуть ли верхъ въ будущемъ этого народа русско-славянскія связи, или мы освободимъ его только для западно-европейской эксплуатаціи. Не должно скрывать отъ себя, что можно и привлечь къ себѣ этотъ народъ, и оттолкнуть его отъ себя.

Единственная почва, на которой возможно сближеніе дъйствительное и на которой только оно и желательно, есть почва свободной науки и общественности. У лучшихъ людей болгарскаго общества несомнънно стремленіе въ тому и другому. Пожелаемъ, чтобы это стремленіе укръпилось въ болгарскомъ обществъ съ успъхами школы и образованія, которые должны стать одной изъ первыхъ заботъ въ новой жизни освобождающагося народа 1).

<sup>1)</sup> Предидущіе листи били отнечатами, когда вишель II топь «Славянскаго Сборинка», Сиб. 1877, нь которомь нісколько статей, оригинальнихь и нераводнихь, относятся нь Волгарія, именю: — «При-Дунайская Волгарія», А. Н. Можинна (I, 846—404); — «Абагар, первый печатний наматиннь ново-болгарской литератури», М. Петровскаго (II, 1—12); — «Болгарія накануні ся погрона», М. С. Дринова (НІ, 28—46); — Автобісграфія Софронія Врачанскаго (IV, 1—28); — Записки Пашайота Хитова (IV, 49—125), сь предисловіємь о болгарскомь гайдучествів.

# ГЛАВА ВТОРАЯ.

#### Ю ГО-С ЛАВЯНЕ

### І. Сербо-Хорваты.

Имя Сербовъ, или Сербо-Хорватовъ, означаетъ цълое племя, которое стали было называть въ последнее время "иллирійскимъ", а теперь "южно-славянскимъ", именно обнимаеть, кромъ собственныхъ Сербовъ (въ вняжествъ Сербіи, Боснъ, Герцеговинъ, Черногоріи, Старой Сербін), Далматинцевъ разныхъ названій, Хорватовъ, Славонцевъ; въ число "Иллировъ" или Юго-Славянъ относять наконецъ близкое, но отдёльное племя Хорутанъ. Въ следующемъ историческомъ изложеніи мы остановимся прежде на собственно-сербскомъ племени <sup>1</sup>).

Сочиненія по географів, статистива и этнографія сербских земель.

<sup>—</sup> Ami Boué; C. Robert; H. Desprez; A. A. Paton; M. Mackenzie and Irby; Hahn; Шафарикъ, Лежанъ см. выше.
— Berghaus, Physikal. Atlas, 8-е отд. № 10—этногр, карта Австрік; № 19—

EAPTA Typnis, Ams Bys.
— Ubicini (et Chopin), Provinces Danubiennes; «Univers Pittoresque», 7. 39;
Les Serbes de Turquie, études historiques, statistiques et politiques sur la Principauté de Serbie, le Montenegro et les pays Serbes adjacents. Paris. 1865.

Іов. Гавриловичь, Рачникь географійско-статистичний Сербіе. Балградь,

<sup>— (</sup>Матія Мажураничъ). Pogled u Bosnu ili kratak put u onu krajinu, učinjen (1839—40) po jednom domorodcu. Загребъ, 1842.
— Das Land d. Ungarn mit Kreatien, Slavonien, Siebenbürgen und d. Mili-

tairgranze. Leipz. 1849.

<sup>-</sup> В. Караджичь, Ковчежић за историју, језик и обичаје Срба сва три за-

кона. Беч, 1849 (другіе его труды см. при біографів). — Jukić, Banjalučanin, Bosanski prijatel. Zagreb, 1850—51; Zemljopis i poviestnica Bosne. Zagr. 1851.

<sup>—</sup> Гильфердингъ, Боскія, Герцеговина и Старал Сербія. Сиб. 1856, (Собр. Сочин., т. III. Сиб. 1873).

<sup>-</sup> G. Tommel, Beschreibung des Vilajet Bosnien. Wien, 1867.

<sup>-</sup> J. Roskiewicz, Studien über Bosnien und die Herzegovina (cz zaprok).

Leipzig, 1868. — V. Jagić, Jihoslované, obraz historicko-statistický. Hza «Hayva. Caccapa»

Purepa. Ilpara, 1864.

F. Kanitz, Serbien. Historisch-ethuographische Reise-studien aus den Jahren

Исторія прихода сербо-хорватскаго племени изъ сѣверной Бѣдой Сербін и Бізлой Хорватін, и первоначальных поселеній на Иллирійсвомъ полуостровъ съ первой половины VII въка, досель очень темна. Довольно сказать, что племя раскинулось здёсь на иёсколько отдёльныхъ земель, совершенно однородныхъ по языку, но представлявшихъ невависимыя общины и маленькія государства подъ властью бановъ, жупановъ, князей и т. д. Такими отдёльными землями были, кромё собственной Сербін (Расы), Діовлея (Дувля, Зета) или нынѣшняя Черногорія; Травунія и Конавле (юго-восточный уголь Герцеговины); Захлумье, т-е. Захольье (большая часть нынёшней Герцеговини); Неретва, на Адріатическомъ Приморьв, между р. Цетиной и Неретвой, и на бливь лежащихъ островахъ и т. д. Собственная Сербія простиралась дальше на югь, чёмъ инившнее вняжество, на такъ-называемую теперь

— Н. Поповъ, Положеніе райн въ современной Боснія. (Слав. Сборинкъ. Сиб.

1875. I, 318—413). — Милићевић, Кнежевина Србија. Географија, армеологија и проч. Бългр.

1876. Boxsmol rows, 1258 crp.

— Arthur G. Evans, Through Bosnis and the Herzegovina on foot during the insurrection, Aug. and Sept. 1875, etc. Lond. Longmans, 1876.

По всторів: Архии. Ранчъ, Исторія разнихъ славенскихъ народовъ (и пр.; см. выме);

Краткая исторія Сербін. (Переводъ съ вънецкаго). Вѣва, 1798.
— Мах. Schimek, Politische Geschichte des Königreichs Bosnien und Rama (съ 867 по 1741). Вѣва, 1787.

— Pejacsévich, Historia Serviae. Coloc. 1799.

— Engel, Gesch. von Servien und Bosnien. Halle, 1801. — Давидовичь, Дъвнія въ исторіи серб. народа. Въща, 1821. — Видаковичь, Исторіа словено-серб. народа. Бълградь, 1833—85. 4 ч. — Милутиновичь, Исторія Сербіе одь 1813 до конца 1815 г. Лейнцигь,

1837.

Possart, Fürstenthum Serbien etc. 1. Historisches und Geographisches;
 Das Leben des Fürsten Milosch und seine Kriege. Stuttg. 1838.

— Медаковић, Повъстница србског народа од найстарін времена до године 1860. Нови Сад, 1851—54. 4 ч.

— L. Ranke, Die Sarbische Revolution. 2-е изд. Berlin, 1844. (Руссий вере-водъ, Бартенева, М. 1857; 2-е изд. 1876). — Cunibert, Essai historique sur les révolutions et l'indépendance de la Ser-

bie, 1804—1850. Leipz. 1855. 2 vols.

— Die serbische Bewegung in Südungarn. Berl. 1851.

- Гильфердингъ, Письма объ Исторіи Сербовъ и Болгаръ, въ Собр. Соч., т. І; рядь статей о современных двику Сербів, т. ІІ.

- А. Майковъ, Исторія сербскаго авика по намятинских, инсаннымъ кирилинею, из связи ст поторією народа. М. 1857. — В. Григоровичь, О Сербін въ ся отношеніяхь нь сосіднинь державань,

вреннущественно въ XIV и XV стол. Казань, 1859.

— Фр. Рачкій, иногочисленные и зам'ячательные труды котораго по сербской (превыущественно хорватской) исторія равсілни за «Канжевиний» и «Раді» поснав. Ападемін.

– Н. Петровъ, Историч. взглядъ на маниныя отношенія между Сербами и Русскими въ образованія и проч., въ «Трудяхь» Кієвской Духови. Анадемін. 1876,

- Н. Поновъ, Россія и Сербія. Историческій очеркь руссилю покровительства Сербін съ 1806 по 1856 г. М. 1869. 2 тома.

<sup>—</sup> Rajacsics, Das Leben, die Sitten und Gebrauche der im Kaiserthum Oesterreich lebenden Südslaven. Wien, 1878.

Старую Сербію, и центромъ ея была Раса (нынъ Новый-Базаръ). Она управлялась верховнымъ княземъ, или великимъ сербскимъ жупаномъ, который повидимому имълъ очень слабое или никакого вліянім на другія земли и вивств съ ними зависвять отъ византійскаго императора. Христіанство пронивло въ Сербамъ въ первий разъ въ половинъ VII въка, когда императоръ Гераклій убъдиль ихъ принять крещеніе отъ римскаго духовенства; но это раннее христіанство не им'вло усп'яха между прочимъ въроятно потому, что передавалось не на народномъ явикв. Большинство упрямо держалось язичества. Второе крещеніе, севершенное духовными, посланными императоромъ Василіемъ, пронвошло, важется, при сербскомъ князь Мунтимірь, около 868-870 г. Исторія этого времени очень запутанна: Сербы то находятся въ подчинения Гревамъ, то освобождаются отъ нихъ, воюють съ Болгарами,

E. L. Mijatovics, History of Modern Serbia. Lond. 1872.
 Les Serbes de Hongrie. Leur histoire, leurs priviléges, leur église etc. Prague, 1878.

<sup>—</sup> Изданія источниковь, историч. сказаній, лізтописей, грамоть: Карано-Тертисвича, Николича, П. І. Шафарика, Янка Шафарика, Миклошича, Даничича, Ст. Новаковича, Макушева, Ламанскаго и проч. Отдальныя изследованія Чед. Міятовича, Никотича, Н. Дучича и друг. въ сербскомъ «Гласникъ» и т. д.

По языку:

<sup>–</sup> В. С. Караджичъ, Сриски рјечник (и грамматика). Въна, 1818; 2-е изд.

<sup>-</sup> П. І. Шаф'арикь, Serbische Lesekörner oder historisch-kritische Beleuchtung der serb. Mundart. Pesth, 1888.

<sup>—</sup> Д. Даничичъ, Рат за српски језни и правопис. Въна, 1847; Српска тран-матика, Въна, 1850 (7-е изд.: Облици српскога или хрватскога језика. Загреб, 1874); Рјечник из внижевних старина српских, Бангр. 1863 — 64, 2 ч.; Историја облика срискога наи крватокога језика до свршетка XVII вијека, Валгр. 1876.

— Стоянъ Новаковичъ, Срвска синтакса. 3-е вид. Валгр. 1874 и отдъльныя

HECKLEDSH.

<sup>-</sup> Fröhlich, Grammatik der serbischen Sprache, Wien, 1850; Serb. Wörterbuch, Віна, 1852—53. — П. Лавровскій, Сербско-русскій словарь. Спб. 1870.

По исторів антератури, старой и новой:
— П. І. Шафаринь, Pámátky dřevního písemnictví Jihoslovanův. Прага, 1851; новое вад. 1878; Geschichte der südslawischen Literatur, 4 ч. Прага, 1864—65 (I. Slowenisches und Glagolitisches Schriftthum; П. Illirisches und kroatisches Schriftthum; III. 1—2. Das Serbische Schriftthum; O Claraberny, Ruehbo Rephiloberny, Thorpadiny, By Duho-Clar. Serliny, By XV — XVII Ctol., By «Vacourch» Vemcraro Myses, 1841 (Sebrané Spisy, Ilpara, 1865, 7. III); pycchik nepesoly by «Vre-

<sup>—</sup> V. Jagić, Historija književnosti naroda hrvatskoga i srbskoga. I. Staro doba. Zagr. 1867 (pycezih sepenoga Herponcearo, Kasana, 1871); Prilozi k Hist. knjiž. etc. Zagreb, 1868; Primjeri starohrvatskoga jezika; Zagr. 1866, II r.; mnorouncemmus CTATLE DE «Starine», DE «KHEMEBHEED», «Page», DE Archiv für slav. Philologie.

<sup>—</sup> Ст. Новаковичь, Историја сриске књижевности. 2-е взд. Вјагр. 1871; Примери књижевности и језика старога и сриско-сломенскога. Вјагр. 1877; Сриска библиографија за новију књижевность 1741—1867. Вјагр. 1869. Дополненји къ ней въ «Гласникъ» т. XXVI. XXVII. XXXI. XXXV. XL. XLI.

— В. Ламанскій, Сербія и комно-славнокія проминцік Австрін. Сиб. 1864.

— J. Subbotić, Einige Grundsuge aus der Gesch, der serbischen Literatur. 1850 (бромира): Пейгиму србего сломенскоги. 2. слемен. Віде. 1853.

<sup>1850 (</sup>брошира); Цветние србске словесности, 2 свезка. Вына, 1853. — Ristić, Die neuere Literatur der Serben, Berl. 1852 (брошора). Другія со-чиненія указани далее въ своем'я місті.

ведуть междоусобныя распри дома и съ сосёдними, сербскими же земмями. Въ 924 году Сербія падаеть жертвой упорной войны Грековъ и Болгаръ, которые оспаривали другь у друга обладание Оракійскимъ полуостровомъ; Сербы, не успъвшіе бъжать въ Хорватію, были отведены въ болгарскую землю. Черезъ насколько лать, остатки Сербовъ основывають, съ помощью Грековь, новое княжество, которое опять подчиняется византійскому императору и движется въ той же колев войнъ съ Греками и Болгарами, и междоусобій. Въ 1038 или 1039, Стефанъ Бонславъ изгналъ императорскихъ намъстниковъ, а сынъ и пресмникъ его Миханлъ, живитій віроятно въ Дуклів, даже объявиль себя сербскимъ королемъ, получивши отъ папы Григорія VII и самые знави царскаго достоинства. Около 1120 вошель на княжескій престоль Бела Урошъ, по извъстіямъ позднъйшихъ льтописцевъ родоначальникъ дома Неманичей, впервые основавшаго національное существованіе Сербін. Зависимость отъ Грековъ ослаб'явала больше и больше. Въ последній разъ вліяніе Грековъ на внутреннія дела Сербін выразняюсь въ возведеніи на великожупанскій престоль внука Урома, Стефана Немани, младшаго сына Тёши или Тёхомила (род. 1114, правиль въ 1159-1195), - этимъ билъ нарушенъ обычный родовой порядовъ, по которому этотъ престолъ доставался обыкновенно старшему въ родъ. Неманя сосредоточилъ власть въ своемъ родъ, собралъ по возможности сербскія области и внесъ въ ихъ жизнь государственное начало. Получивши въ наследіе отповскую землю, онъ долженъ быль бороться со старшими братьями, наконець одолёль ихъ, сталь веливиить жупаномъ Расы, освободилъ сербскія земли отъ Грековъ, и послъ долгаго царствованія оставиль престоль и пошель въ монахи. Онъ строилъ много перквей, обновилъ знаменитый монастырь Хилендарскій ("дарская лавра") на Авон'в и умеръ тамъ въ 1200 г. Съ нето начинается болье достовърная и блестящая пора сербской исторіи подъ управленіемъ Неманичей до 1367. Въ культурномъ смыслів, Сербія еще далеко не вышла изъ своего патріархальнаго древне-народваго быта. Летописци называють Стефана Неманю утвердителемъ православія и "потребителемъ ересей своего отечества" т. е. патаревовъ, севты богомильской; біографъ его Доментіанъ указываетъ, что въ Сербін жило еще и язычество: Неманя, по словамъ его, "опровергъ бесовские храмы". Преемникомъ его быль сынъ его, Стефанъ Цервовычанный (до 1224 г.), при которомъ родовые споры опять были причиной внутреннихъ волненій; продолжались войны съ Болгарами, греческимъ императоромъ и Венграми, которые еще ранве, съ половины XII в., захватили съверный край Сербіи, Мачву. Въроятно для того, чтобы пріобрести себе сорвнивовь противь Венгрів, онъ женился на внучкъ венеціанскаго дожа Дандоло и вступиль въ сношенія съ паної,

чтобъ получить корону: шапа велёль вёнчать его королемъ въ 1217 и Стефанъ назвался "первовънчаннымъ" королемъ Сербской (Рассвой) и Поморской земли, Дукли и Травуніи, Лалмаціи и Захлумья. Это вившательство папства, начавшееся уже давно, нибло разумвется въ виду забрать въ свой діоцезъ области сербскихъ Славанъ. Другой сынъ Немани, Растько, еще при жизни отпа следавшійся монахомъ подъ именемъ Савы, недовольный связими Стефана съ папой, удалился на Асонъ: поставленный въ Нивей архісписвономъ сербскимъ, Сава вернулся въ Сербію только тогда, когда Стефанъ, достигии своихъ цълей, отвазался отъ римскаго католицияма, и Сава вънчалъ его во второй разъ на царство. Имя Савы осталось однимъ изъ знаменитьйшихъ именъ сербской исторіи: онъ быль первымъ архіспископомъ сербскимъ, 1219, и витств основателемъ независимой или автовефальной сербской церкви; онъ сталъ потомъ и знаменитъйшимъ изъ сербскихъ святыхъ. Стефанъ оставилъ несколько синовей, которые 'правили одинъ за другимъ. Изъ нихъ замъчателенъ особенно Стефанъ III или Стефанъ-Урошъ I Великій, умѣвшій сохранить цѣлость и спокойствіе Сербін, и между прочимъ отразившій нашествіе Монголовъ, захватившихъ на своемъ пути часть сербской земли (1241). Смновья Уроша, Драгутинъ и Милутинъ, также царствовали одинъ за другимъ. Милутинъ (или Милутинъ-Урошъ II, 1275-1321) былъ довкій политивъ и своими войнами, въ которыхъ доходилъ до Асона, онъ значительно расширилъ границы сербской земли; для политичесвихъ целей онъ считаль позволительными всякія средства, напримеръ, несколько разъ бросаль своихъ женъ и женился вновь, когда бракъ представляль ему новые виды на пріобретенія: въ последній разъ женился онъ на восьмильтней византійской принцессь. Этимъ хотьли обязать его не тревожить греческой имперіи, но Милутинъ разсчитывалъ теперь во-первыхъ на прекрасную равнину Македоніи, всегда привлекавшую сербскихъ кралей, и наконецъ на самую греческую имперію. Онъ успаль пріобрасти расположеніе супруги греческаго императора, которая готовила ему византійскій престоль, ловко отдівливался отъ другихъ претендентовъ, давалъ объщанія папъ и изтавляль покорность римской церкви, что не мъщало ему потомъ обмануть пану, когда Милутинъ увидель его безсиліе и т. д. Но Милутинъ не успъль постичь своей пъли; онъ умерь среди своихъ предпріятій. За нимъ следоваль Стефанъ Урошъ III Дечанскій, — прозванный такъ потому, что построиль и богато одариль драгоценностими и селами, веливоленную церковь и монастырь въ Дечанахъ (въ нын. Старой Сербін), которан сохранилась до сихъ поръ какъ одинъ изъ главивашихъ національнихъ дамятниковъ древняго сербскаго могущества. При Стефанъ порторились онять сцены селейной ненависти: Стефанъ,

самъ враждовавшій съ отпомъ, нашель врага и въ своемъ смив, который, по возбужденіямъ болрь, отврито возсталь на него; враль, бъжавшій нев столицы, быль настигнуть и задушень болрами. Привлюченіе чисто византійское. Этоть сынь быль знаменитый въ сербсвой исторін Стефанъ Душанъ (1336—1355). Сербія достигла при Душанъ вершины своего могущества: византійскіе мисатели сравнивають его ликую, неудержимую силу то съ занявшимся пламенемъ, то съ ръвой, выступившей изъ своихъ береговъ. Ръка дъйствительно виступила изъ береговъ: кромъ своихъ собственнихъ областей, Сербія обнимала теперь Албанію, Этолію, Энирь, Осссалію и Макслонію; непокорный бенъ долженъ быль уступить Душану Боспію; Рагуза торжественно ношнимала его и навывала своимъ новровителемъ; царь болгарскій давно привнаваль его власть. Дунанъ замышляль завоевать самую Вивантию (онъ приняль уже титуль ромейского кесаря и сталь носить тіару), и навсегда остановить приливъ Турокъ, -- онъ уже предвидівль опасность отъ ихъ частыхъ переходовъ въ Европу, куда завывали ихъ противь своихъ враговъ византійскіе императоры. Душанъ самымъ блестащимъ образомъ осуществлялъ планы цёлаго ряда сербскихъ кралей; по смерть пом'вшала ихъ завершению. Въ сношенияхъ съ папой Лушанъ держался обывновенной политики, изъявляль покорность напсвому престолу, надъясь отъ этого политическихъ выгодъ, но это не помънало ему быть благочестивымъ православнымъ, строить перкви н одарать монастыри, и въ своихъ завонахъ осуждать въ рудники тахъ, вто уклонится въ "латинскую ересь". Наконецъ, Дунканъ знаменить въ сербской исторіи своимъ законодательствомъ ("Законникъ"). и основаниемъ сербскаго патріаршества, которое нужно было ему для нріобретенія Сербін полной самостоятельности. Онъ савлаль это собственной властью, безъ всяких сношеній съ греческими патріархами и не побоявшись навлечь на себя первовное отлучение отъ патріарха нареградскаго. Престолъ сербскаго натріархата находился въ г. Печи (Ипека), и существоваль здась более четирехъ столетій (1346-1766). Такимъ образомъ, Сербы вступали теперь въ эпоху сознательной государственной и общественной живни, пріобрали церковную неванисиность, развили вившиною силу; они готови били стать въ рилу народовъ европейской цивилизаціи. Но историческія обстоятельства не дали соэрэть этимъ начаткамъ: съ одной стороны явился странный визиній врагь вы лиць Турокъ, съ другой — внутрении междоусобия. Лушану удалось сдержать родовне споры и вийсти унивить значение болости. воторое играло такую роль въ этихъ спорахъ; но теперь, боярство, лиженное прежилго сословнаго значенія, стало искать иного удовлетво-PENIA CROCKY VECTOLIDÓID; OHO CTPCHILIOCE BORBLICHTECA CAMO HA CVETE MADсвой вывели, и слебость пресиника Стефена, Уроппа, дала селу везмоль-

ность думать и о пріобретеніи самой этой власти. Всего возможнее было это для областныхъ правителей: одинъ изъ нихъ, Вукашинъ, убиван Уроша на охотъ, сдълался полновластнымъ господиномъ Сербін. Не смотря на всю энергію и ловкость Вукашина, областние правители по его собственному примъру стали стремиться въ самостоятельности: частью земель его овладёль Лазарь; въ Зеть, Македоніи и другихъ вранкъ явились также независимые воеводы. Подобный порядовъ зешей всего меньше могь спасти отъ наступавшихъ Турокъ, которые уже въ концъ правленія Душана стали твердой ногой на Балканскомъ полуостровъ. Вукашинъ воеваль съ ними неудачно, Лазарь уже обязался ежегодной данью. Раздёленіе Сербовъ не кончилось и тепера: когда Лазарь задумаль возстать противъ Туровъ, султанъ Мурадъ предупредиль его, и съ огромнимъ войскомъ вторгнулся въ Сербію. Лаварь встратиль его съ одними Сербами; произошла знаменитая рововая Косовская битва (15 іюня 1389), окончившая независимое существованіе и остановившая исторію Сербіи.

Правда, и послѣ этого продолжалась еще извѣстная независимостъ Сербіи: султанъ Баязетъ оставилъ Сербію за Стефановъ, сыномъ Лазаря, но Стефанъ долженъ былъ дать ему клятву въ вѣрности: онъ сдерживаль эту клятву и сражался за Турокъ, не предвидя, что это послужитъ только къ гибели его собственнаго народа. Сражался за Турокъ (котя не противъ своихъ) и Марко Кралевичъ, знаменитъйний изъ героевъ сербскаго героическаго эпоса, равно извѣстный Сербамъ и Болгарамъ. Сербія сохранила еще тѣнь независимости и по смерти Стефана, подъ властью энергическаго "деспота" Юрія Бранковича. Господство Бранковичей продолжалось лѣтъ сорокъ: турецкія притаванія стѣсняли власть, угнетали народъ, и Бранковичи вынуждены были дѣлаться то вассалами Венгріи, то слугами султановъ.

"Вскорв началось, — говорить Ранке въ своей исторіи Сербіи, — истребленіе владыкъ народа, которые вивств съ княжескимъ семействомъ принуждены были искать спасенія въ принятіи магометанства. Завыщаніе последней княгини, быжавшей въ Римъ и при своей кончинь передавшей права свои римскому панъ, который въ знакъ принятія къъ коснулся поднесенныхъ ему меча и башмака, — это завыщаніе основано на томъ, что дъти княгини, сынъ и дочь, приняли исламъ и черезъ то лишились возможности наследовать ей. Знативёнше роды, угрожаемые опасностью потерять все и съ другой стороны соблазняемые надеждою сохранить свое общественное значеніе, последовали примъру княжескаго семейства. За то они получили право наследственнаго владёнія въ своихъ замкахъ, и пока жили согласно, пользовались своимъ вліяніемъ въ областяхъ: иногда имъ даже докволятьсь нийть вкинра виъ среди своей. Но тъмъ самимъ они отдёли-

лись отъ народа, воторый твердо сохраналь старую въру, и за то исключень быль изъ государства, лишень права носить оружіе и сдълался райею, какъ и всъ христіане Оттоманской Порты.

"Участь Герцеговины была нёсколько легче; тамошніе христіанскіе князья, во главё воинственнаго народонаселенія, еще сохраняли инвесторый видъ самостоятельности: Порта своими бератами иногда признавала независимыя права ихъ, и паши должны были щадить ихъ.

"Но въ собственной Сербіи, по Моравѣ, Колубарѣ и Дунаю, турецвая система восподствовала во всей своей силѣ. Султаново войско почти ежегодно ходило черезъ эти земли къ венгерскимъ границамъ, и не оставляло ихъ въ покоѣ. Крестьяне изъ окрестностей Бѣлграда отправлялись въ Константинополь косить сѣно на лугахъ султанскихъ. Страна подѣлена между спахіями, и жители обязаны были отправлятъ имъ всяваго рода службу. Они не смѣли носить оружія: при началѣ возстанія все вооруженіе ихъ состояло въ длинныхъ дубинахъ. Они не могли обзавестись лошадьми, которыхъ отнимали у нихъ Турки. Одинъ путешественникъ XVI вѣка описываетъ ихъ нищими, узниками, изъ которыхъ ни одинъ не осмѣливается глядѣть прямо. Каждые пятъ лѣтъ производился наборъ мальчиковъ: цвѣтъ и надежда народа, они уводимы были въ Константинополь для непосредственной службы султану; изъ нихъ выростали ревностные губители христіанства<sup>к 1</sup>).

Турецвое господство начало между тамъ уже серьезно безповонть Европу. Борьба расширилась. Юрій Бранковичъ (1427—1457) примкнужь къ Венгріи и Польшть, но и это не помогло: подвиги Яна Гуніада (прославляемаго въ сербскихъ народнихъ пъсняхъ съ именемъ Сибинанина Янка) не спасли Сербію, и пораженіе Венгровъ и Поляковъ при Варив (1444)—хотя Бранковичъ въ этой битвв не участвоваль — повлекло за собой полное господство турецкаго ига, съ тъхъ поръ павшаго на балканское Славянство. Сербамъ предлагали защиту подъ условіемъ католицизма, но ни Юрій Бранковичъ, ни сербскій народъ не принимали этого условія. Да и оно было бы безполезно. Въ 1459 Сербія окончательно пала: Бранковичи переселелись въ Венгрію, гдв еще несколько времени пользовались титуломъ "деспотовъ". Въ 1463 была завоевана Босна, въ 1483 Герцеговина; наконецъ въ 1521 паль Бълградъ, и Турки двинулись дальше, въ земли венгерскія и хорватскія. Страна находилась въ бъдственномъ положеніи, станонилась сценой войнъ, земли цереходили изъ рукъ въ руки, и Сербы несколько разъ переселялись изъ турецкихъ областей въ Сремъ, Банать и въ Венгрію. Въ 1690 перешель изъ Старой Сербіи въ Австрію патріархъ Арсеній Черноевичь и съ нимъ тридцать семь тысячъ серб-

Panze, Heropia Ceptin, M. 1857, crp. 25—26.
 not. clab. suter.

свихъ семействъ, воторымъ даны были земли, объщаны религіозныя и общественныя права. Мёсто Сербовъ въ этомъ край заняли Албанцы, которые, принявъ магометанство, еще болье увеличили силу Туровъ. Турви вонечно не хотъли допустить вліянія Арсенія въ своихъ земляхъ, и для Сербіи поставленъ быль новый патріархъ; но народныя возстанія продолжались и Турція отняла наконецъ у Сербовъ право выбирать собственнаго патріарха и подчинила ихъ патріаршеству вонстантинопольскому, въ върности котораго не сомнѣвалась. Вмѣстъ съ независимостью церкви, народъ потерялъ послъднее общественное значеніе и послъднюю возможность образованія... Тяжесть ига произвела то, что множество народа приняло исламизмъ. Отуреченіе началось особенно въ Боснъ, съ бояръ, которые посредствомъ отступничества желали сохранить и въ новыхъ условіяхъ власть и богатство.

Другія земли имъли ту же участь: Босна и Герцеговина подъ конецъ терпъли то же самое угнетеніе. Босна имъла своихъ независимыхъ бановъ, впослъдствіи имъла даже своихъ королей, но также не могла составить цъльнаго и прочнаго государства: въ религіовномъ отношеніи она подвергалась вліянію Рима или колебалась между православіємъ и патаренскою ересью, въ политическомъ подчиналась вліянію то Византіи, то Сербіи, то въ особенности Венгріи. Во внутреннихъ ея отношеніяхъ господствуеть то же явленіе, которое ми замъчали въ Сербіи—усиленіе боярства, которое повлекло за собой раздъленіе областей, ослабленіе политической силы и наконецъ подчиненіе турецкому игу. Отуреченіе всего сильнъе дъйствовало въ Боснъ, гдъ постоянная встръча православія съ католицизмомъ и патаренскою ересью дълала болье возможнымъ измъненіе религіи 1).

Юго-западная часть Сербін, Зета или Дукля (Діоклея, Діоклитія), изъ воторой вышель родь Неманичей, также недолго осталась свобод-

<sup>1) «</sup>Боснія,—говорить Лежань,—находится въ особенних общественних отноменіяхъ. Въ собственной Сербін феодальние владітели (въ старое время), развивмівся очель поляси и и польсо изъ подражанія западу, били вовлечени въ несчастія своей родини и погибли или нязошли на степень райевъ, какъ и остальной и народъ... Въ Восніи, напротивь того, висшее сословіе приняло исланизиъ, чтоби сохранить свои мени, и составляеть до сихъ норъ запаченть самий отсталой и наиболіе феодальний во всей Турцін; и дійствительно, Восніи не переставала протестовать съ оружіємъ въ рукахъ противъ реформъ Махмуда II и Абдуль-Меджида. Это аристопратія слишкомъ тигостиля для своихъ насалловъ, мусульманская, но вовсе не турецея; она сохраняеть свои обичан, свой язикъ, фамильния прозванія, и путешественникъ, знающій одинъ турецкій язикъ, впадаль би въ безпрестанния обимби, пробажая Боснію. Съ другой стороми райн, подавленние подалями и намогами, берутся часто за оружіе во имя своей віри и гатти-гумаюна, и внутренняя борьба уменьшаеть безпреривно васеленіе Босніи, (турецкой) Кроаціи и особенно Герцеговини, гді христіане въ большемъ чколі и силігіе, ислідствіе состастна съ Чершоствий гнеть вызваль наконець восстаніе 1876 года, которое вровавнить образомъ выпоминию Евроні (и намъ) о сущеотноманіи славянскаго вопроса.

ной; приближеніе Турокъ заставило ся жителей уйти въ горы, — это быле основаніе знаменитой Черногоріи, единственнаго сербокаго края, уп'ал'яннаго тогда (хотя съ перерывами и тяжкими испытаніями) отъ общаго жрушенія...

Такъ закончился старий періодъ сербсвой исторіи окончательнить умадкомъ націи. Но можно думать, что катастрофа турецкаго нашествія не была единственной причниой этого явленія; до извіженной степени оно объясняется и тімъ внутреннимъ состояніемъ, въ которость находилась Сербія въ посліднее время своего свободнаго существовнія. Именно, въ этомъ упадкі иміло свою большую долю вліяніе Викантіи. Мы иміли уже случай замітить, какъ оно сказывалось въ пелитическихъ понятіяхъ Сербовъ и въ жизни владільческихъ домовъ, куда проникли всй подробности византійской придворной интрити и предательства, прикрытыхъ маской благочестія; преникли качества византійскаго деснотизма,—крупнаго, стремившагося къ созданію общириваго государства и ради того считавшаго позволительными всй средства, и мелкаго, мечтавшаго объ областной феодальной независителяцию объясняеть Григоровичъ:

"Славане основывали свою самостоятельность на непреоделиной, кога и не ясно сознаваемой, потребности охранить свою народность; Византія—на политикі, вытекающей изъ отвлеченной теоріи о римсиюмъ владычестві; феодализмъ торжествоваль тамъ, гді нарушалась связь народнаго общенія.

"Славине, выдержавъ неодновратные удары явныхъ враговъ, въ стремленіи создать самодержавныя государства опираясь на собственное могущество, были только крѣпки народнымъ единствомъ, сильны дуковною самостоятельностью. Но своебитная, юная силами жизнь Славивъ, едва успѣвавшихъ ограждать государственную цѣлость отъ явникъ враговъ, заранѣе поражаема была примъсью чуждыхъ началъ, вагубно дѣйствовавшихъ въ гровную минуту вторженія Османовъ.

"Вызантія, съ завистью взирая, среди собственныхъ раздоровъ, на усиленіе Славянь, достигала своего преобладанія, дійствуя на никъсмосно нолитивою. Вёрная темнить преданілить о Римской имперін и совнавая свое безсиліе, она нуждалась въ гибели другихъ для есбственнаго существованія. Недоступная вореннымъ преобразованіямъ, воснія въ самолюбивой мечті о своемъ превосходстві, она не дорожила вросвіщеніемъ единовірныхъ народовъ, но своимъ вліяніемъ ниселив разладъ въ гражданскую ихъ жизнь, чтобы легче распоряжаться ихъ довіріемъ или возвышаться надъ порождаемыми ещо крамовами. Политика ея, не одушевляясь мужественнымъ самоотверженісмъ, исвала только жертвъ, и жертвами ем были народности. Поте-

рявъ внутреннюю связь въ государственной жизни, Византія прилагала тъже начала внъшней политики и въ собственной администраців. Обезсиливъ коренной греческій народъ, она отвлеченному понятію о Римлянинъ придавала значение преимущества, служившаго въ разобщенію, не въ соединенію ся обитателей. Питая тщеславіе своихъ гражданъ, сохранившихъ античныя прикрасн отъ міра, давно ими отверженнаго, она не внушала имъ также гражданскихъ добродътелей. Византійцы не жили общею жизнью, не волновались общимъ чувствомъ. но, образуясь какъ софисты, копировали съ древнихъ участіе къ гражданскимъ доблестямъ, а въ сущности исполнени били отвлеченной премудрости, доводившей до обольстительной способности скрывать ворыстолюбивые вилы полъ личиною заботливости объ общемъ блага. Среди опасностей, угрожавшихъ пълости отечества, Византійши не разъ неменяли его пользамъ, вверяя чужимъ защиту его и забивая, что сила государства лежить въ сочувствіи собственнаго народа. Отрицаніе, слідственно, народности и усиленіе эгоизма---это главныя черти Византін въ эпоху водворенія Османовъ. Съ этой точки зрівнія можно пояснить предательскую уступку коренныхъ областей чужеплеменнивамъ и легкомысленное довъріе въ Османамъ. Съ равнодуніемъ въ участи воренных обитателей, естественно, должен быль усиливаться духъ частнаго користолюбія, жертвовавшій безъ разбора для личныхъ выгодъ интересами государства. Византіецъ, часто сомнительнаго происхожденія, присвоивая себ'в имя Римлянина иля тшеславных виковъ. умышленно допускаль самый разнообразный сбродь народовь, разногласіе воторыхъ давало возможность господствовать. Немудрено, следственно, что государство имъло самое отвлеченное основание и дишено было жизненныхъ началъ.

"Рядомъ съ такимъ направленіемъ Византіи развился феодаливиъ въ ея же областяхъ, въ Пелопоннезѣ, Элладѣ, и чрезъ Оессалію и Эпиръ достигалъ славянскихъ земель. Наслѣдіе господства Франковъ въ XIII столѣтіи, феодализмъ въ XIV и XV столѣтіяхъ сдѣлался явнымъ союзникомъ Византіи. Не бывъ въ состояніи основать самодержавія на народномъ единствѣ, Византія мало-по-малу сживалась съ нимъ. Да, казалось, феодализмъ отвѣчалъ видамъ византійской политиви, легко постигшей, что въ дробности, разобщеніи мелкихъ владѣній легче, пользуясь взаимными раздорами, то враждовать съ ними, то снискивать ихъ содѣйствіе. Византія глубоко совнавала, что феодализмъ, способствуя отчужденію сильныхъ властелиновъ, увеличивалъ безсиліе пѣлаго общества, и что личное мужество феодаловъ не всегда противилось приманкамъ корысти.

"Препятствуя возниванію сословій, подавляя свободное развитіє гражданства, феодализмъ тамъ, гдѣ народность отстанвала свое суще-

ствованіе, д'виствоваль косвенно, но не мен'ве гибельно. Его-то вліянію надо приписать возниканіе у южныхъ Славянъ самовольныхъ властелиновъ, людей, мощныхъ своимъ боярствомъ, утверждавшихъ свои притязанія на ув'вреніи, что сила есть право и право есть сила. И эти притязанія особенно обнаружились въ Сербіи во второй половинѣ XIV стольтія.

"Поставленная между силою, расплавляющею народное общеніе, и силою, раздробляющею государственную цёлость, между Византією и феодализмомъ, Сербія не могла не поколебаться, испытывая то явное, то тайное ихъ дёйствіе. Воть почему мы замёчаемъ, что Сербія, достигнувъ въ XIV столётіи значительнаго могущества, съ прекращеміемъ династіи Неманичей, была, не смотря на народное единство, терзаема распрями соперниковъ—властелиновъ, посягавшихъ на раздробленіе отечества.

"Среди этихъ распрей Сербія вызвана была на роковую борьбу съ Османами 1)...."

Она не выдержала этой борьбы, и съ началомъ турецкаго ига кончается историческій періодъ древней независимой Сербіи. Далье скажемъ, какъ исторія освобожденія и политическаго возрожденія Сербіи совпадаетъ съ возрожденіемъ національнымъ и литературнымъ съ конца XVIII-го въка.

# Главныя событія сербской исторіи.

(Неизв'єстно, когда)—Первыя поседенія Славянъ на запад'є Балк. полуострова. VII стол.—Поседеніе Сербовъ въ Мизів, при имп. Геракліть.

IX стол.—Правленіе великихъ жупановъ, отчасти независимыхъ отъ Византін; на западъ столкновенія съ имперіей Карла В.

1078 (около)-Миханлъ, жупанъ Зетскій, получаеть корону отъ Рама.

1162 (около)-Неманя соединяеть жупанства въ одно государство.

1219-Сава, первый архіенископт сербской церкви.

1222—Стефанъ Неманичь Первовънчанный, дарь сербскій.

1355-Смерть Стефана Душана.

1389, 15 іюня— Косовская битва. Смерть царя Лазаря.

[1453, Взятіе Константинополя Турками].

1459—Овончательное занятіе Сербін Турвами; Сербін уходять въ Венгрію, подъ управленіемъ собственныхъ «деспотовъ».

1463-Паленіе Воснін.

1526-Сраженіе при Могачъ.

1683-Отраженіе Турокъ отъ Вінн: начало паденія турецкаго могущества.

1690—Выселеніе Сербовъ изъ Старой Сербін, подъ предводительствомъ патріарка Арсенія Черноевича.

1711—Смерть последняго сербскаго «деспота» Юрія Бранковича, въ заточенін, въ Эгере.

<sup>1)</sup> О Сербін, въ ел отношенін въ сосіднимъ державамъ, стр. 8—11.

- 1718—Пожареваций (Пассаровиций) миръ (Сербія до войны 1737—39 остаемся въ рукахъ Австріи).
- 1737-Новое выселеніе Сербовъ въ Австрію.
- 1740-Выселеніе 150.000 Сербовъ въ Россію.
- 1791—Систовскій миръ.
- 1804—Возстаніе Сербовъ подъ предводительствомъ Чернаго Георгія.
- 1812—Бухарестскій миръ.
- 1813-Турки снова овладъвають Сербіей; бъгство Чернаго Георгія въ Австрію-
- 1815-Новое возстаніе подъ предводительствомъ Милоша Обреновича.
- 1817—Народная скупщина въ Бълградъ и объявление Милоша вняземъ сербсвитъ.
- 1826-Аккерманская конвенція.
- 1829-Адріанопольскій миръ
- 1830—Хаттишерифъ султана Махмуда, ограничившій Турокъ въ Сербін однима крізпостами.
- 1835—Объявленіе скупщиной сербской конституціи.
- 1839-Отреченіе Милоша; Миланъ II; Миханлъ Обреновичъ III.
- 1842—Миханть Обреновичь оставляеть Сербію; избраніе княземъ Александра-Карагеоргіевича.
- 1858-Новое призвание Милоша.
- 1860-Смерть Милоша; вступленіе на престоль Михаила Обреновича III.
- 1862 (іюнь). Бомбардированіе Бѣлграда.
- 1862 (осень). Очищеніе Турками внутреннихъ кріпостей.
- 1867-Очищеніе Турками остальных врепостей.
- 1868 (29 іюня). Убійство внязя Миханда III. Регентство.
- 1869-Провозглашение сербской конституции.
- 1872-Вступленіе на престоль Милана Обреновича IV.
- 1875—1878. Возстаніе въ Герцеговинъ и Босніи.
- 1876-Война Сербовъ съ Турками. Русскіе добровольцы.
- 1877—1878. Война Сербовъ съ Турками.

#### Въ Черногорін:

- 1360—Князь Бальша, независимий владётель Зеты, по смерти царя Стефава. Душана.
- 1405-Смерть Юрія Бальшича.
- 1485—Иванъ Черноевичъ, разрушивъ Жаблякъ, поселяется въ Цетинъъ, строитъпервовь и монастырь.
- 1516—Его сынъ и преемникъ, Юрій, удаляется въ Венецію, и Черногорія управляется народнымъ собраніемъ и «владыкой».
- 1516—1697. Управленіе «владывъ» изъ разныхъ родовъ.
- 1697—1851. Владыки изъ рода Петровичей Нёгошей.
- 1852-Данило Петровичъ Нъгошъ, киязь черногорскій.
- 1860—Вступленіе на княжескій престоль его племянника, князя Николал.
- 1876-1878. Война съ Турками.

### 1. Собственная Сербія въ древнемъ и среднемъ неріодахъ.

Новъйшіе историви сербской и хорватской литературы, какъ В. Ягичъ, Ст. Новаковичъ, настаивають на томъ, что онъ должны бытъ разсматриваемы вмъстъ. Сербы и Хорваты одинъ и тотъ же наредъ.

Они разделены были историческими отношеніями, а всего болёе релитіей (такъ какъ Сербы въ огромномъ большинствъ принадлежать восточной церкви, а Хорваты западной), и наконецъ письмомъ (у Сербовъ вирилловскимъ, у Хорватовъ латинскимъ)-и до недавняго времени считали себя за два народа; но ихъ языкъ (лишь съ немногими мъстными отличіями, особенно у такъ-называемыхъ провинціальныхъ Хорватовъ) есть одинъ сербо-хорватскій языкъ, произведенія котораго могуть быть общи темъ и другимъ. Въ самомъ деле, исторія вела разными путями объ части народа, но общность явыка и въ прошлые въка связывала явленія ихъ умственной жизни. Далматинская литература, проивътавшая въ XV-XVII въкахъ, принадлежить одинаково Хорватамъ и Сербамъ, и начавшись на одномъ наръчіи, хорватскомъ, своро стада пользоваться другимъ, собственно сербскимъ, какъ боле благозвучнымъ. Богатый источникъ сербской народной позвіи прежде всего пробился въ внигу въ этой же далматинской литературъ; католическій духовный XVIII віка поставиль наконець прямую задачу — собрать народныя поэтическія преданія сербо-хорватскаго народа, и его трудъ быль однимъ изъ вдохновеній, вызвавшихъ глубоко важную историческую деятельность знаменитаго Вука Караджича, у Сербовъ православныхъ. Со времени новаго дитературнаго возрожденія (у Сербовъ съ конца прошлаго въка, у Хорватовъ съ тридцатыхъ годовъ нынъшнаго) съ объихъ сторонъ начинается сближеніе, вслёдствіе сознанія племенного тожества и общности интересовъ, и въ последние годы это сознание проявляется объединеніемъ какъ историческихъ изученій прошлаго, такъ н современныхъ литературныхъ трудовъ: литературный язывъ объединяется окончательно, и писатель-сербскій или хорватскій-можеть одинажово работать и въ той и въ другой литературъ: разница сводится на письмо, кирилловское или латинское.

Но въ прошлой исторіи легла значительная разница между Сербами православными и католическими. Одни примкнули къ восточной церкви и къ дитературъ, начатой славянскимъ переводомъ св. Писанія; другіе къ римской церкви и ея пколъ и къ вліяніямъ западной литературы. Первоначально славянская литургія введена была и къ Хорматамъ, ставшимъ послъ католиками, и часть ихъ успъла удержать ее въ глаголической формъ; у другихъ она была вытъснена латынью.

Итакъ, при самомъ вознивновени своей литературы, Сербы православные пошли тъмъ путемъ, воторый приняло православное Славянство, южное и восточное.

Выше сказано, что старо-славянская литература, выроставшая въ Болгаріи, стала достояніемъ и другихъ Славянъ православной церкви. Сващенное писаніе и церковныя вниги переходили къ нимъ готовыми, какъ только у нихъ утверждалось христіанство. Такъ пришли вниги

въ Русскимъ и Сербамъ. Первоначальная близость этихъ языковъ чрезвычайно облегчала это принятіе чужихъ внигъ: грамотные своро освоивались съ ними, и язывъ вниги, все-тави нёсколько отличный отъ народнаго, пріобраталь характерь языва священнаго, и тавъ кавъ литературная д'ятельность обращалась въ т'я времена почти исключительно въ содержанію богословскому или наставительному вообще. то очень естественно, что языкъ церковныхъ книгъ становился и вообще литературнымъ языкомъ. Это явленіе происходило и на Руси, гдъ писатели повторяли старо-славянскія формы, и у Сербовъ, гдъ они следовали тому же правилу. Но, стараясь писать на старо-славянскомъ, писатели не могли однако освободиться вполнъ отъ вліянія своихъ местныхъ народныхъ наречій, и вносили ихъ особенности не только въ свои собственные труды, но и въ свои списки старославянскихъ книгъ. Родное наръчіе припоминалось при каждой отличной формъ подлинника, и извъстные признаки въ языкъ выдавали національность писца. Чистый старо-славянскій языкъ рідко отыскивается въ древнихъ памятникахъ, и почти всегда является съ варіантами мъстныхъ наръчій. Такимъ образомъ произошли, послъ чистой старо-славянской, болгарскія, русскія, сербскія редакцін перевода св. писанія, церковныхъ книгъ, поученій, сказаній и вообще произведеній, составлявшихъ старую православную письменность. Прямов усвоеніе готовыхъ старо-славянскихъ памятниковъ доставляло ту вигоду, что новая письменность сразу пріобретала обильный запасъ произведеній, — но была затьсь и своя невыгода: готовая литература овладъвала умами грамотнаго люда въ такой степени, что становилась весьма серьезной пом'вхой для развитія собственно народныхъ элементовъ какъ языка, такъ и содержанія. Насколько народный языкъ отличался уже отъ цервовнаго языва, можно видеть по языву уцёлъвшихъ юридическихъ актовъ и грамотъ, которые, ближе относясь въ дъйствительной жизни, по необходимости держались обиходнаго языка. Эти грамоты, не представляя литературнаго интереса и весьма важныя въ историческомъ отношеніи, представляють вибств съ тамъ лучшій источникъ для изученія древне-сербскаго языка; до сихъ поръ иввестно значительное количество грамоть: сербских, данныхъ кралями, царями, деспотами и ихъ родичами; босонскихъ, данныхъ банами и воролями; терцеговинскихъ, или захлумскихъ и травунскихъ; турешких», писанныхъ по-сербски; земских», въ которымъ принадлежать грамоты Скандербега и черногорскія; дубровницких, и приморских. Древнъйшія изъ нихъ-грамота босанскаго бана Кулина, 1189 г., и грамота великаго жупана Немани, 1199.

Мы видъли, что Сербы довольно поздно выходять изъ первобытнаго патріархальнаго быта; только съ конца XII въка они начинають образовываться въ націю, когда болгарское царство уже успъло пережить первую блестящую эпоху. Литературные намятники сербскаго происхожденія появляются также поздно. Эта запоздалость объясняется. въроятно, самымъ состояніемъ Сербіи. Христіанство вводимо было въ ней дважды: около половины VII въка, во время самаго прихода Сербовъ и во второй половинъ IX; въ первый разъ изъ Рима (въ ліонезу мотораго принадлежаль тогда этоть край), во второй — изъ Византін. Не только въ VII, но и въ IX въкъ, сербское христіанство еще не было полно и твердо; съ политической разбросанностью сербсвихь земель, не было въроятно и особо дъятельной проповъди. Политическое объединение начинается только съ Немани; но старо-славянскія и болгарскія вниги безъ сомнінія еще раніве пронивли въ Сербію, а вибств съ твиъ пронивла и та популярная религія, которая завлючалась въ богомильствъ. Неманя употребляль уже сильныя мъры для истребленія ереси, и при этомъ сжегъ "много еретическихъ книгъ" фактъ, свидетельствующій, что книга и религіозное движеніе ноонивали уже вь массы.

Изъ памятниковъ древне-сербской письменности, какіе были изданы или описаны до сихъ поръ, можно видёть, что сербская письменность действительно питалась болгарскимъ содержаниемъ: вроме внигъ св. Инсанія, переводи множества памятниковъ церковнаго нравоученія, догмативи и церковной легенды, переходили въ Сербамъ и въ самомъ началь доставили значительный запась христіанскаго нравоученія. Тавовы, напр., сербскія редакцін болгарскаго Шестоднева 1263 г.; сербскій Прологь, XIII віка; Слова Іоанна Златоуста, Патерикь, Богословіе Ламаскина — XIV в'яка; Слова Григорія Богослова, Лівствица Іоанна Камаха и т. д. XV въка, —не говоря о спискахъ евангелія, аностола, библейскихъ и богословскихъ книгъ 1). Такимъ же образомъ вереходили безъ сомивнія въ Сербамъ и разные другіе памятниви, переведенные у Болгаръ, напр. византійскіе хронографы (какъ Малала, Амартоль и пр.), известные отчасти въ сербскихъ редакціяхъ. Литературное общеніе продолжалось постоянно не только въ первую эпоху христіанскаго образованія Сербін, но и впосл'ядствін, до т'яхъ поръ, пока продолжалась литературная жизнь самой Болгарін; въ этомъ убъждають сербско-болгарскія рукописи этого позднівнивго времени. Иногда подобные памятники могли быть и сербскаго происхожденія, могли быть вапр. переводы прямо на сербско-болгарскій, т.-е. переводы на старосивынскій явыкъ, дъланные Сербами и болье или менье "посерблен-

<sup>1)</sup> См. исчисленіе сербских рук. у Шафарика, Das serb. Schriftthum; Май-100а, стр. 47; изданіе Срезневскаго, «Др. памятники языка и письма юго-занад-100х Сламин»; Ст. Новаковича, «Примери»; Ягича, въ Нізт. Кијій. и въ другихъ, 100 разъ укоманутихъ трудахъ.

ные". Но вообще для произведеній этого рода, церковнихь, догматическихь и нравоучительныхь, старо-славянскій языкь быль обязателень. Случалось, что одни и ті же лица дійствовали и въ белгарской, и въ сербской, и даже въ русской литературів, какъ напр. Григгорій Цамблакъ, Константинъ Костенчскій.

Радомъ съ этой формой, содержаніе литературы складывалось мътомъ же духѣ, какъ въ Болгаріи. Литература болгарская, слѣдуя кизантійскимъ образцамъ, выработала себѣ, вмѣстѣ съ литературной формой, извѣстный условный кругъ понятій, взятыхъ изъ византійской церковности. На произведеніяхъ сербскихъ писателей лежитъ тотъ же отпечатокъ. Онъ могъ, безъ сомнѣнія, явиться у Сербовъ и нрамо изъ византійскихъ образцовъ: знаніе греческаго языка не могло бытъ рѣдкостью при связяхъ съ Византіей; взглядъ на вещи переходить съ нравами; какъ сербскій краль перенималъ привычки византійскихъ кесарей, такъ и сербскій риторъ копировалъ ритора византійскигъ смыслѣ въ Болгаріи, давалъ писателю удобное орудіе, приспособленное къ извѣстнаго рода содержанію, и въ результатѣ сербскій писатель представляетъ тотъ общій типъ, который видимъ въ писатель этого рода болгарскомъ и старинномъ русскомъ.

Древній періодъ сербской литературы представляеть очень мало собственно сербскихъ произведеній, оригинальныхъ или переводныхъ: это — житія святыхъ, церковные уставы, службы, летописи. Въ форму житій сложились и свазанія объ историческихъ дівтеляхъ. сербскихъ князьяхъ и краляхъ. Какъ лица одной семьи были устроктелями политической и церковной жизни (Неманя и его сыновыя: первовънчанний врадь Стефанъ, и первый сербскій архіепископъ, Сава). такъ и прославление князей и кралей является въ перковной форме: они въ особенности являются какъ "святие". Первимъ въ рядв этихъ нисателей авляется самъ сербскій краль Стефанъ Первовінчанный (ум. 1228), написавшій біографію или скорве "житіе" своего отца Стефана Немани, въ монашествъ Симеона. Св. Сава, другой сынъ Немани. первый сербскій архіепископъ (род. 1169, ушель въ монастирь 1186, ум. 1237), также написаль житіе своего отца. Оба житія 1), особенно послёднее, представляють любопытине памятники сербской культуры. Стефанъ, зать греческаго императора Алексвя III, имълъ значительное по тому времени литературное образованіе, не только старо-славянское, но и греческое; въ мюнхенской библютекъ есть его литургические вопросы въ архіепископу болгарскому Димитрію Хоматину (и отвёты последняго) на греческомъ языве, -- естественно, что

<sup>1)</sup> Издани у Шафарика, Pámátky.

знакомство съ Греками отразилось на его произведении извъстной византійской манерой. Біографія, писанная Савой, быть можеть, любомытиве,—она написана проще и живве. Кром'в того Сав'в принадлежить "Типикъ" (уставъ), данный имъ Студеницвому монастырю, гд'в
онъ быль игуменомъ, "служба" тому же св. Симеону и другія подобныя произведенія. Св. Сава пользуется у Сербовъ великой славой и
по своимъ заботамъ о просв'єщеніи народа: онъ былъ основателемъ
знаменитаго Хиландарскаго монастыря на Авон'в (1192), который былъ
однимъ взъ главныхъ пунетовъ книжной д'вятельности и сохранилъ
свое вначеніе и посл'є наденія сербскаго царства. Другими подобными
пунетами были монастыри Студеница, Жича, Милешева, Дечаны, Печь,
Джурджеви Стубови (Георгієвы Столпы), Раваница: зд'єсь береглось
церковное просв'єщеніе и въ тяжкіе в'єка неволи хранилось національное преданіе...

Далье, въ томъ же направлении житія-панегирика писаль ученикъ Савы, хиландарскій ісромонахъ Доментіянъ: сму принадлежать жизнеописанія св. Савы (1241) и св. Симеона, т.-е. Стефана Немани (1264). Первое было передълано еще разъ въ XIV стольтін, нъвимъ Осодосіемъ 1). Съ именемъ архіепископа Данінла (2-го), правившаго сербской церковью въ 1323 — 1337, являются "житія и пов'єсти д'вяній" цвлаго ряда сербскихъ кралей: Радослава, Владислава, Уроша I и кралицы Елены, Драгутина, Милутина, Стефана Дечанскаго, и сербскихъ архіспископовъ. Сборникъ этотъ извъстенъ быль потомъ подъ названіемъ "Цароставника" пли "Родослова", и переполненный риторичесвими восхваленіями, имбеть историческую ценность только за отсутствіемъ лучшихъ источнивовъ 2). Работа сділана впрочемъ не однить Данінломъ, а также его неизвёстными ученивами, а въ новъйнихъ спискахъ, сохраняющихъ все-таки имя Данінла, Родословъ доволится даже до конца XVIII въка. Житіе Стефана Дечанскаго наинсане было также известнымъ въ русской исторіи Григоріемъ Цамблаковъ, деятельность котораго можеть служить образчикомъ литературнаго единства церковной жизни и письменности болгарской, сербсвой и русской. О біографіи Цамблава мы говорили прежде: въ Сербіи Панблавъ быль игуменомъ знаменитаго Дечанскаго монастыря (это вероятно и побудило его написать жизнь основателя этой обители), н наконецъ быль митрополитомъ въ Кіевь (ум. 1419). Житіе Стефана

з) Изданіе Даничича: «Животи прамева и архиениснопа сриских, Написао архиениской Данию и други». Загреб 1966. См. такие «Гласния» VI, 25—87.

<sup>1)</sup> Оба вамятника издани Даничичем з. «Живот св. Саве, написао Доментијан» (перемана Осодосія). Възгр. 1860; «Живот св. Симеуна и св. Саве, написао Доментијан» (подлинная работа Доментина). Възгр. 1866. Есть и третья редакція труда Доментина.

Дечанскаго извъстно и въ болгарской и въ сербской редакціи; авторъ конечно хотълъ писать на церковномъ старо-славянскомъ языкъ 1).

Шафаривъ, въ своей исторіи сербской литературы, замічаеть, что вожнославянскія произведенія, чёмъ старёе, тёмъ были обыкновенно выше по самобытности и вкусу, чёмъ новее, тёмъ хуже, и указываеть параллель св. Савы, Доментіяна и Цамблава. Трудъ Доментіяна особенно кажется ему "славнымъ памятникомъ просвъщеннаго ума и обширной учености" этого писателя, "превосходнымъ и самобытнымъ произведеніемъ и однимъ изъ лучшихъ укращеній всей старой славянской литературы": появленіе такого произведенія въ "мрачной вель в славянского пустынника" въ половин XIII в. онъ приписывалъ тому, что духъ влассической древности, скрытой въ формахъ христіанскихъ идеаловъ, еще не исчезъ совсемъ у Грековъ и духовно слившихся съ ними Славянъ (Serb. Schriftthum, 230 и след.). Съ другой стороны онъ ставить несравненно ниже переработку Өеодосія, который изуродоваль произведение Доментина (Шафаривъ думалъ, что она сделана въ XVIII веке). Но Даничичъ уже заметилъ въ своемъ изданіи этихъ памятниковъ, что между ними вовсе нъть столь существенной разницы; Ягичъ прибавляеть, что кромъ того, реторическій растянутый разсказъ Доментіяна по фактамъ бідніве даже того живнеописанія Немани, которое написано Стефаномъ Первовінчаннымъ; что Доментіянъ есть только фразистый монахъ, который растанулъ реторически эту первую біографію; и что, при ближайшемъ сличеніи, въ работь Осодосія надо признать больше здраваго вкуса, и что въ нькоторыхъ случаяхъ она ближе къ труду Стефана Первовънчаннаго, чвиъ Ломентіяна.

Съ наибольшей строгостью о стилъ сербскихъ историческихъ панегиристовъ говорилъ Гильфердингъ. По поводу одного книжнаго хитросплетеннаго сказанія о Косовской битвъ, въ которомъ ни мало не отразилось глубокое трагическое значеніе этого событія, онъ вообще обвиняетъ старыхъ сербскихъ историковъ-панегиристовъ въ безмърномъ пристрастіи въ фразъ и кромъ того въ безобразной лицемърной лести (онъ приводитъ въ примъръ выраженія сербскихъ панегиристовъ въ слъдующемъ родъ: "сему благочестивому кралю Урошу, осмъмиему сына своего возлюбленного Стефана", или: "сей благочестивый краль Урошъ третій ненависть воздвиже на сына своего возлюбленного" и

<sup>1)</sup> Болгарская редакція житія видана въ «Arkivu za povjestnicu jugoslav». Кукулевича, VI, 1—29; сербская нанечатана Янкомі Шафарикомі въ «Гласникі» XI, 35—93. Кромі упомянутих виданій, эти памятники собрани въ сводномі виданія Ив. Павловича: «Домаїн извори за српску историју». Білгр. 1877 (Гласник, отд. II, ки. VII). О характері писателей, Jagić, Hist. Knjiž. 176 и д., и особенно Ein Beitrag zur serbischen Annalistik mit literaturgeschichtlicher Einleitung, Archiv für slav. Phil. II, 1—109; Гильфердинга, Восна, 1859, стр. 277—279.

т. д.), зативнаний всякое нравственное разумёніе: условная набожность доходила до настоящаго фарисейства. Гильфердингь замёчаеть, что если бы это низконоклонство и лицемёріе не были общимъ свойствомъ по крайней мёрё высшихъ классовъ, то мы не видёли бы того поразительнаго явленія, что всю сербскіе крали отъ Немани до паденія царства причислялись къ святымъ, хотя многіе изъ нихъ хладнокровно совершали самыя тяжкія преступленія и даже не очень дорожили православіемъ для политическихъ выгодъ. "За то, прибавляеть онъ, и всё древніе писатели сербскіе, отражая въ себё духъ, господствовавшій въ верхнихъ слояхъ общества, какъ будто бы не видятъ и не привнаютъ существованія народа: у нихъ о народё вы не найдете и помину".

Стефанъ Душанъ, могущественнъйшій изъ сербскихъ царей, остался однако безъ біографа (о немъ только кратко говоритъ продолжатель Даніила),—какъ думаютъ потому, что этотъ царь, навлекши на себя проклятіе отъ константинонольскаго патріарха (по поводу основанія сербской патріархіи), не пользовался и расположеніемъ асонскихъ монаховъ, тогда главныхъ писателей. "Житіе" послъдняго Неманича, царя Уроша, написано было уже въ XVII ст. патріархомъ Пансіемъ 1).

Великое и тажкое событіе сербской исторіи, Косовская битва и судьба князя Лазаря, опять не нашли достойнаго описанія въ сербской литературів того времени. Событіе безъ сомнівнія потрясло умы и привлекло сочувствіе къ его герою, но вийсто біографіи есть только реторическія похвалы <sup>3</sup>).

Въ первой половинъ XV въка мы встръчаемъ біографію сербскаго "деспота" Стефана Лазаревича (сына и преемника князя Лазаря), написанная тъмъ Константиномъ "Философомъ", Костенчскимъ, о которомъ упоминалось выше какъ о писателъ болгарской школы Евеимія (тамъ же и о самой біографіи). По поводу произведеній этого рода (житія деспота Стефана Джурдевича и жены его Ангелины, и ихъ сыновей: архіеп. Максима и деспота Ивана, умершихъ въ первые годы XVI в.) сербскіе историки литературы дълають то же вамъчаніе,—то авторы этихъ писаній умъли говорить о благочестіи людей княжескаго рода и молчали о печаляхъ и нуждахъ народа в).

Сербская аптопись является очень поздно и не представляеть ни-

<sup>1)</sup> Его вадаль Рувараць въ «Гласнивъ» XXII.

э) Ихъ напечатано много текстовъ въ «Гласникъ» т. ІХ, ХІІІ, ХХІ. Историческій матеріаль навлекъ нав нихъ Руварацъ въ «Літонисъ» сербской Матици, т. 117, Новий Садъ 1875.

<sup>5) «</sup>Ovu nesreću srbekoga naroda (z.-e. noconcrit 60% m nagenie свободи), — говерить Ягичь, — oplaka dostojnije sam narod u svojoj poeziji, nego li njegovi učevni ljudi u staresrbekoj književnosti, koji nijesu i u napredak prestali šutjeti o jadih i nevoljah svoga naroda a svelikim hombastom pohvaljivati pojedine primjere pohožnich ljudi iz kneževskoga kolena» (Hist. Knjiž. 190).

чего похожаго на то, чемъ была напр. русская летопись уже въ конце XI въка. Первия лътописния попитки дълались не ранъе конца XIV н начала XV въва: о древижинить временамъ эти лътописи зналтъ только то, что можно было извлечь изълитературы указанныхъ выше житій. Таковы напр. "Житіе и жителство краль и царен сръбскымкь, кои по комъ или колико царствова" (до 1453 г.). "Исторіа вь кратцъ о срыбскнихы царен" (до 1503 г.), "Летописьцы господы срыбскимын" (Сеченицкій, до 1501), въ которому прибавлена и хронологія всемірныхъ событій съ сотворенія міра; наконецъ разные другіе літописци. состоящіе изъ простого, голаго обозначенія годовъ и происшествій 1). Эти монастырскія літописи не лишены значенія для сербской исторів. но въ литературномъ смыслъ не представляють ничего замъчательнаго: въ ихъ сухомъ и короткомъ перечетв нътъ ни живого разсказа, ни рельефнаго отраженія времени и личностей, что мы находимъ напр. въ русской летописи <sup>2</sup>). Сербскія летописи кончаются большей частью съ XVI векомъ, въ некоторихъ занесени календарнимъ образомъ и событія XVII віва. Посліднимъ представителемъ старой эпохи сербскаго л'ятописательства быль Юрій Бранковичь (ум. 1711), посл'явий "деснотъ": во время своего двадцатильтняго заточенія въ Эгерь, въ Богемін, онъ написаль "сербскую исторію", доведенную до времени Леопольда I <sup>8</sup>).

Изъ памятнивовъ не-монашескаго авторства и которые можно было би назвать народными по ихъ содержанію, замічательнійшее и единственное явленіе представляєть Законникъ Стефана Душана ("Законъ благовърнаго царя Стефана" и пр. Ходошская рукопись 1390 г.). Онъ составленъ быль на двукъ скупщинахъ или соборахъ, 1349 и 1354 г., въ присутствін сербскаго патріарха, "со всёми архіерении и первовнавами, малыми и великими", и царя Стефана, "со всёми властелями своего царства, малими и великими". Это произведение національнаго собора, вавъ множество другихъ памятниковъ средневъкового завонодательства, не было плодомъ личной мысли одного завонодателя. Завонникъ утверждаль то, что было уже готовымъ результатомъ самой живни: съ одной стороны онъ служить дополненіемъ церковному кизантійскому законодательству, уже д'яйствовавшему ранве, съ другой нодтверждаеть завоны прежнихъ царей, освящаеть народный общуви

Изданія Шафарика (Ра́та́ку), Неколича, Вукомановича, Сретьковича, Ягича и др. въ «Гласник», «Старинахъ»; Григоровича («О Сербія») и проч.
 сами сербеніе историки очень невисоваго милиія объ этихъ л'этописахъ. Си.

Новаковича, Ист. вн. 75-77.

в) Она до сихъ воръ остается невзданной; его пользовался Ранчъ и другіе сербодіє историня. Одна л'яконної «Бранковича», служивная ему жогочником» вийоті са дружиня,—их матиновом» переводі Пелчевича, жадана въ «Архиві» Кукуленича, 8, отр. 8—30. О саможу Бранковичі си. Шафарина, Serb. Schriftthum, 129—181; Les Serbes de Hongrie, 61-65.

и даеть ему придическую силу. Поэтому онъ чрезвичайно важенъ и любопытенъ для изученія тей степени вультурнаго развитія, воторой достигла Сербія въ самую блестащую эпоху старой исторіи. Неполнота его завонодательства можеть показывать только, что въ народе было еще много живихъ юридическихъ обычаевъ, столько всемъ извёствыхъ, что они не нуждались въ письменномъ утверждении. Тъмъ не менъе неть него раскрывается ясно карактерь этой общественной живин-отнонискія духовенства, им'й вінаго свои права и служивнаго парскому делу; отношенія властелей, "великих» и малых»", которым» принадлежало управленіе; положеніе низшаго класса, закрышленнаго за земдаже, но имъвшаго однаво свои личния права; обычан суда, охраненія общественной безопасности и т. д. Уголовное право еще отличается патріархальной жестокостью, віроятно поддержанной византійсвими примърами; но законодательство уже сдёлало шагь вперель. уничтожал самоуправство и обычай кровной местн. Съ другой стороны, въ мемъ сказиваются и гуманныя стремленія: таково, напр., поощреніе гостенріниства относительно торговцевъ и право уб'яжина, котовее навало прощеніе узникамъ, бъжавшимъ на дворъ царскій или патріарній... Во всякомъ случай это законодательство представляло PROBLEM THE STANFAR OF STANFAR OF

Ло сихъ поръ, въ этомъ литературномъ содержании мы не видъли ноэтических элементовъ. Между тамъ, отсутствие ихъ било-би странно вь молодомъ народъ, который представиль уже доказательства исторической энергін, --- хотя неудачно направленной, --- и особенно странно въ народъ, который и черезъ нъсколько ваковъ подавляющаго ига владель блестящими произведеніями народнаго эпоса. Но внижность осталась чужда этой національной позвін на томъ же основанін, на вежовть не признавала этой позвін въ древней Руси: со введенія хрисвіанства, у Сербовъ, какъ почти везді въ средніе віка, церковине кинжини отвергии народно-поэтическое какъ данческое или слишвомъ нижеое для литературы, имъвшей характеръ религознаго поученія. Въ Сербін духовенство дійствовало безь сомнінія такъ же, какъ въ двевней Руси и ревностно ратовало противъ бесовскихъ, т.-е. авыческих варолных игришт и инсент. Русская письменность имака все-таки "Слово о Полку Игоревъ", но у Сербовъ не было такого литературнаго реавитія и древне-сербскій авторъ не дошель до народной позвін.

<sup>1) «</sup>Законник» издань быль ийсколько разь: у Ранча, Ист. 4,242; Магарамевича, «Серб. Літон.»; Кухарскаго, Monum. juris slov. 92, и Шафарика, Рам. рімемл. Ліноя. 29—50. Новия изданія: Ст. Новаковий, Законик Стефана Думана. Вілгр. 1870; Зигель, Законникъ царя Стефана Думана. Вип. І. Сиб. 1872. Разборъ содержанія также у Майкова, 244—259; Палацкаго, Сравненіе законовъ царя Ст. Думана съ древийшимъ земскимъ порядкомъ у Чеховь, въ «Часонись». 1887, І. (русскій пер. въ «Чтеніяхъ» 1846); Гласникъ, кн. VI, VII.

Такимъ образомъ тѣ, кому принадлежало литературное слово, или не интересовались поэтическими созданіями народа, или считали ихъ неудобными для литературнаго памятника, отъ котораго требовалась поучительность. Но народъ не отказывался отъ старины и его поэтическая дѣятельность свободно развивалась въ своей особой области, цѣлие вѣка оставшись безъ всякаго собрикосновенія съ письмомъ.

Но вром'й устной поезін, жившей въ народ'й, были однако и въ древнемъ період'й произведенія внижно-народныя, какія мы вид'й и въ древне-болгарской письменности, и которыя служили религіовно-поэтическимъ вкусамъ массы, входили въ старыя мненческія представленія, а отчасти и опирались на нихъ. Эти письменные паматники опять были или чисто-болгарскаго, или см'йшаннаго сербо-болгарскаго происхожденія.

Въ этомъ отдёлё снова обнаруживается тёснёйшая связь письменности южно-славянской и русской. Изученіе этого рода паматинковь, начатое у нась, въ последнія десять-пятнадцать леть нашло ревностныхъ дъятелей у Сербовъ, и открыло здёсь общирную область тъхъ самыхъ произведеній, которыя составляли у насъ народно-внижную повзію стараго времени. Сербская старина относительно сохраненія рукописей была почти столь же несчастна какъ болгарская, но теперь уже отискалось значительное чесло памятниковь этого рода, и слъдуеть для прежнихъ временъ предположить очень большое ихъ распространеніе. Въ этомъ последнемъ еще более убъждаеть присутствіе мотивовь этой книжной поэзіи въ народныхъ преданьяхъ, разсказахъ и даже пъсняхъ. Такъ въ сербской старой письменности были переводния произведенія византійской сказочной литературы, какъ "Алевсандрія", "Троянская исторія", "Стефанить и Ихнилать" и т. п. Сербскіе списки "Александрін", въ особомъ переводів, не составляють ръдвости; были въроятно у Сербовъ и тъ свазанія, которыя до сихъ поры извёстны только вы русскихы спискахы, какы напр. "Левгеніево Дѣяніе" и друг. <sup>1</sup>).

Сербскій свазки до сихъ поръ пересказывають разныя мионческій подробности произведеній втого рода, напр. фантастическое летанье на грифахъ Александра Македонскаго или мудраго Акира, приписывая его Соломону <sup>2</sup>). Эпизоды преданій о Соломоню и Кимосраєю также сохранились въ народныхъ сербскихъ пересказахъ, такъ что нужно предположить существованіе и этихъ памятниковъ въ сербскихъ

<sup>1)</sup> Ягичь, въ своей исторіи сербской литератури, примо вносить въ нее эти сказанія, кога еще далено не всі они относкани въ сербскихь рукописихь.

2) См. Вука, Срп. Нар. Приновјетке 1853, стр. 200; «Олеркъ лит. исторіи ст. новъстей и сказ. русскихь», стр. 73, и др.

редавцінхъ 1). Литература апокрифовъ, очень древняя, также была общею для всего православнаго Славанства стараго періода. Не будемъ повторять того, что сказано было нами объ ся популярномъ значеніи,--потому что и здёсь условія для ся распространенія были ті же, какъ въ Болгаріи и на Руси: она им'вла и зд'ёсь ту же поэтическую завлекательность и тоть же авторитеть, противъ котораго напрасно боролась тогдашная строгая ортодовсія, и сама впрочемъ далево не свободная отъ легковърія. Достаточно сказать, что апокрифическія книги не ражи въ сербскихъ редакціяхъ (трудно сказать, всегда-ли передаданныхъ съ болгарскаго), какъ ни мало извъстны древніе сербскіе паматники въ настоящее время. Такимъ образомъ, существують въ сербскихъ редакціяхъ апокрифы ветхозавётные и новозавётные, напр. сказанія объ Адам'в и Ев'в, вид'вніе апостола Павла, апокрифическое отвровеніе ап. Іоанна; далье, апокрифы второго слоя, какъ хожденіе Богородины по мукамъ (Объхождение мукамъ причистие Богородице); ниена ангеловь; подложныя житія святыхъ, какъ легенды о св. Георгін, Ипатіево мученіе; наконець много другихь "отреченныхь" статей, упомянутыхъ въ индексъ запрещаемыхъ книгъ: Бесъда трехъ святителей, о двенацияти пятницахъ, лживыя молитвы или заговоры, книги астрологическія и предвіщательныя (Звіздочетець, Колядникь. Луннивъ, Соннивъ, Громнивъ, Трепетнивъ и пр.), книги богомильскія нин особенно распространенныя у богомиловъ, какъ Слово о честномъ древ'в, Написаніе Інсусово въ іерейство и т. д. Какъ зам'вчено, эти произведенія открыты уже въ большомъ числів въ старыхъ сербскихъ рукописяхъ; такимъ образомъ эта книжная, религіозно-фантаческая поэзія была весьма распространена между грамотными людьми, а отъ нихъ шла она и въ народную массу. Въ сербской собственно вародной пожін остались многочисленные слёды этихъ понятій и преланій <sup>2</sup>).

Уже въ древнемъ періодъ богомильскія ложныя книги были въроятно очень распространени: эта ересь изъ Македоніи и Болгаріи
перешла и въ области сербсваго народа, въ Сербію, Босну, Герцеговину и Приморье. Біографы Стефана Немани называють его "потребителемъ ереси", т.-е. богомиловъ, которые носили въ Сербіи названіе
патареновъ; число ихъ было безъ сомнънія значительно, если преслъдованіе ихъ считалось достопримъчательнымъ подвигомъ правителя.

<sup>1) «</sup>Очеркъ», стр. 121—123. Вукъ, № 41—48, гдѣ Соломонъ сифшанъ отчасти съ Александромъ Македонскимъ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Много произведеній этой народно-апокрифической и книжно-поэтической липератури надали Даничнать, Ягичь, Ст. Новаковичь, Караджичь; см. «Гласник», «Starine», «Кизійсчий», «Агсіну für slav. Phil.» и пр.; также Тихонравова, Панятники отреч. литератури, М. 1862, и мое изданіе: «Ложния и отреченния книги русской стариви», Свб. 1862.

Но въ особенности патаренская ересь распространилась въ Босив. Этотъ сербскій край не быль никогда вполнъ самостоятеленъ; Босна зависвла то отъ Сербін, то отъ Хорватскаго королевства, то была вассальнымъ владеніемъ Венгріи. Христіанство окончательно было введено здёсь въ IX въвъ изъ Византіи, и страна была православной; но вогда она была подчинена государствами католическими, Хорватіей, потомъ Венгріей, то Римъ сталъ считать ее своей церковной собственностью и началь распространять католичество, и не безуспешно. Къ кониу XII стольтія, къ этимъ явумъ верамъ присоединилась третья.богомильство, или патаренская ересь. Босанскій банъ Кулинъ (въ вонца XII и начала XIII вака), женатый, по накоторыма извастимъ, на сестръ Стефана Немани, извъстной патаренъъ, открито покровительствоваль этой ереси; последователемь ел быль даже епископь Данінль. Вившательство и угрозы папы и короля венгерскаго заставили Кулина отречься отъ ереси; его отреченію последовали и многіе изъ народа; но ересь не исчезла, и впоследствіи опять обнаруживаеть политическую силу: при Нинославъ, преемникъ Кулина, она господствовала по прежнему и навлекла войну со стороны венгерскаго короля Белы IV. Въ Сербін эта секта была повидимому истреблена при Неман'я; въ Волгаріи она держалась именно какъ секта, тайно и бесь политическаго вліянія; въ Босн'в напротивъ она являлась силой-вавъ объясняють, вслёдствіе особеннаго положенія этой страны: православное большинство не могло действовать противъ нея, потому что католичество считало это своимъ правомъ, а ватоличество не было довольно сильно, чтобы подавить иногочисленных веретиковъ. Ересь сохранялась во всей силь и въ XIV стольтіи: баны Стефанъ Котромановичь и Твертко (впоследствін король босанскій) покровительствовали ей болбе или менбе открыто, —папы ревностно старались объ ея истребленіи, устроивали врестовые походы, посылали своихъ миссіонеровъ. Но всё эти мёры были напрасни: въ XV столётіи мы видимъ патареновъ въ тъхъ же условіяхъ; вороль Твертко III поддерживаль ихъ и севта имъла своихъ последователей не только въ народъ, но и въ высшихъ правителяхъ, деспотахъ и воеводахъ, и прямо называла себя "первовые боснійского" (прыква босанска) и "христіанами". По смерти этого короля, патарены доставили престоль его преемнику Стефану Томашу, воторый быль также патареномъ: эта партія очевидно была очень сильна, если могла стать во главъ государства. Но въ следующее царствованіе, при Стефан'в Томашевич'в (убить 1463), взяла верхъ католическая партія: патарены подверглись жестокому преследованию, такъ что больше сорока тысячъ ихъ бежало въ Герцеговину, герцогъ которой отналъ тогда отъ католицизма. Преследованіе патареновъ отразилось на паденіи Босни: когда Турки явились

въ Босий съ цёлью окончательнаго ен завоеванія, города добровольно отдавались имъ, надёнсь большей тершимости отъ Турокъ, чёмъ отъ римскихъ католиковъ. Къ сожальнію, Босняки ошиблись въ разсчетахъ: покореніе Турками стоило народу страшнаго истребленія и многовікового ига. Въ первый разъ Стефенъ Твертко уже въ 1439 долженъ былъ признать себя данникомъ султана. Окончательное паденіе Босни совершилось въ 1463. Съ этимъ кончилось и историческое существованіе боснійскихъ патареновъ: они исчезли съ приходомъ Турокъ; предполагаютъ, что всё они приняли магометанство, и что большинство Босняковъ-мусульманъ, въ особенности землевладёльцевъ, суть именно потомви старыхъ патареновъ.

Съ паденіемъ національной свободы, для Сербовъ настали долгіе въка страшнаго ига, подъ которымъ до сихъ поръ оставались Босна, Герцеговина и Старая Сербія. Литература прерывается, и исчезаютъ даже памятники ея старой дъятельности. Нъсколько разъ Турки проходили сербскія земли съ огнемъ и мечомъ, разрушали церкви и монастыри; съ ними гибли старыя рукописи, которыя гибли потомъ и отъ невъжества и небреженія.

Грамотность ограничивается однимъ духовенствомъ; старое внижное иреданіе бережется особенно въ уединенныхъ монастыряхъ, если они бивали защищены природой отъ нашествій и грабительствъ. Книжный интересъ ограничивается чисто церковнымъ вругомъ и языкъ церковный дёлается господствующимъ въ книгѣ и держится долго даже и нослѣ возрожденія сербской народности въ наше время. Свободныя отъ Турокъ православныя сербскія земли не могли много помочь этому упадку; онѣ сами были въ трудномъ положеніи и долго были поглощены одной чистой заботой національнаго самосохраненія.

Но подъ этимъ гнетомъ и упадвомъ тлѣлась искра, изъ которой разрослось національное возрожденіе. Косовскій бой оставиль могущественное впечатлѣніе въ умахъ: онъ сталь темой народной скорби и поэтической идеализаціи, освятиль для народа его старину и даль героическій мотивъ, могущественно возбуждавшій, даже въ вѣка крайнаго политическаго упадка, народное мужество. Исключительная церковность старой литературы оказала теперь свое дѣйствіе: народъ забыль старыя невзгоды внутренняго порядка и отождествиль свою народность съ церковью; слово "Сербъ" стало синонимомъ православнаго, и религія, отдѣливъ народъ оть его угнетателя, вмѣстѣ сохранила его отъ одичанія и потери народности. Собственная дѣятельность была невозможна въ тѣхъ условіяхъ, въ какихъ Сербы

жили; письменность повторяла старыя книги; иногда являлось новое житіе, новая обработка или дополненіе літописи; записнвался новый варіанть народной легенды. Въ первое время ига еще сожранались остатки прежней книжной деятельности, и въ это-то время переходили въ Россію сербо-болгарскіе внижники, какъ митр. Кипріанъ. Григорій Цамблавъ, Пахомій Сербинъ. Замівчательнымъ явленіемъ было основаніе славянскихъ типографій еще въ конці XV віка, главной задачей которыхъ было доставление церковныхъ книгъ. Первыми дъятелями южно-славянского книгопечатанія были: "воевода Зети" Юрій Черноевичь ("Овтоихь" 1493 — 94) и Божидарь Вуковичь. **Перковныя книги выходили въ Цетинъв (1493-94), Гораздъ (1529).** въ монастыряхъ Руянскомъ (1537), Милешевв (1544), Меркшинв (1562). Бълградъ (1552), Скадръ (1563), а также и въ чужихъ земляхъ, въ Венецін (1493), Терговищ' (1512) и друг. Глаголическій миссаль вышель еще ранве первой вирилловской вниги, въ 1483. Но въ концвконцовъ сербскія типографіи не могли удержаться подъ турецкимъ игомъ, и тогда, въ пору окончательнаго упадка внижности, опорож ея послужили русскія вниги, съ конца XVI, и особенно въ XVII к XVIII стольтіяхъ. "Каждый Сербъ,—говорить одинъ новьйшій историвъ сербской литературы, — долженъ съ признательностью вспоминать то добро, какое Русскіе оказали его народу въ такъ бъдственныхъ обстоятельствахъ; это была какъ бы и отплата за то, что Русскіе нъкогда получние отъ более счастивную южныхъ братьевъ; во всяковъ случав забота Русскихъ въ XVII — XVIII ст. была великимъ благодъяніемъ для образованія сербскаго народа, или лучше сказать, для удержанія его въ православін" 1). Съ книгами церковными приходили также и другія, и подъ этими вліяніями, сербскій письменный языкъ сталь принимать русскіе обороты того времени, и какъ нашь язывь до Ломоносова быль славяно-русскимъ, такъ здёсь, при первыхъ опытахъ новой литератури, язывъ ея былъ "славяно-сербскій", смёсь русско-церковнаго и сербскаго.

# 2. Дубровникъ и сербо-хорватское Приморые.

Другой сербо-хорватскій край, Далматинское Приморье, им $^{\rm th}$ лъ свою особенную и зам $^{\rm th}$ чательную судьбу  $^{\rm 2}$ ). Это Приморье съ другими вем-

<sup>1)</sup> Slovník Naučný, - Jihoslov. 810.

<sup>2)</sup> О «Хорватахъ», въ общирномъ смыслъ, и Дубровникъ, кромъ указанныхъ сочиненій вообще о Сербахъ, см. по исторів и этнографіи: — Lucii, De regno Dalmatiae et Croatiae, Amst. 1666.

<sup>—</sup> Engel, Gesch. von Dalmatien und Kroatien, Halle 1798; Geschichte von Ragusa, Wien 1807.

дами занято было Хорватами (за нъсколько лъть до прихода Сербовъ) во время великаго движенія сербо-хорватскаго племени изъ его первоначальных жилищъ у Карпать, въ VII въкъ, въ правление греческаго императора Гераклія. Призванные Греками противъ Аваръ, Хорваты ваняли древнюю Далмацію, или нынішнія области Далмацію, Славонію, Кроацію и западную часть Босны (до р. Врбаса); другая часть этихъ Хорватовъ заняла Иллиривъ и Паннонію въ нынівшней Венгріи. Южной границей хорватского племени въ Далмаціи была р. Цетина; дальше нили Сербы; несколько приморскихъ городовъ и острововъ сохранили свое старое населеніе, римско-итальянское, и составили особую общину подъ властью византійскаго императора. Об' хорватскія общины, далмато-хорватская и панноно-хорватская (посавская) имёли особыхъ внявей, которые бывали дружественны между собой, но бывали и врагами. Христіанство введено было въ Хорватамъ еще при Геравліи, но священнивами, присланными по его привазанію изъ Рима. Сначала Хорваты вступили въ зависимость отъ греческаго императора, но скоро

<sup>-</sup> Micocsi, Otior. Croatiae liber unus. Budae 1806.

<sup>-</sup> Catancsich, In veterem Croatarum Patriam indagatio philol. Zagrab. 1790.

<sup>-</sup> Catalinich, Storia della Dalmazia, 4 v., Zara. 1884-35.

<sup>-</sup> Iv. Kukuljević-Sakcinski, Arkiv za povjestnicu jugoslavensku, 5 mmrs,

<sup>-</sup> Joh. v. Csaplovics, Slawonien und zum Theil Croatien, 2 v., Pesth. 1819.

<sup>--</sup> Abate Fortis, Viaggio in Dalmazia, 2 4., Venezia. 1774.
-- Giovanni Lourich, Osservazioni sopra diversi pezzi del Viaggio del signor Fortis, Venezia 1776.

Kohl, Reise nach Istrien, Dalmazien und Montenegro, 2 Bde. Dresd. 1851. Wilkinson, Dalmatia and Montenegro, Lond. 1848 (намецвая обраб. Линmy, Leipz. 1849).

<sup>Švear, Ogledalo Iliriuma. Zagreb, 1839—40, 3 v.
Seljan, Zemljopis pokrajinach ilirskich, Zagreb, 1843.
Luka Jilić, Narodni Slavonski običaji. Zagreb, 1846.</sup> 

<sup>·</sup> Gius. Valentinelli, Bibliografia della Dalmazia e del Montenegro, Zagabгів 1855 (есть 2-е изданіе, дополи.).

<sup>-</sup> Iv. Kukuljevic, Monumenta historica Slavorum meridionalium, Zagr. 1863 Jura regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, 6 v. Zagr. 1862-63.

<sup>—</sup> В. Макушевъ, Матеріали для исторін дипл. сношевій Россія съ Рагузскою республикою и пр. (съ Петра В.), въ «Чтеніяхъ» 1865, ІІІ; Изследованія объ историческихъ паматникахъ и битописателяхъ Дубровника. Спб. 1867; Задун. и Адріат. Славяне, Спб. 1867; Итал. Архиви и хранящіеся въ нихъ матеріали для слав. исторіи. Ca6. 1870-71.

<sup>—</sup> Леонтовичь, Древнее хорвато-далматское законодательство. 1868.
— Множество исторических трудовь по исторін, литературі, изданій памятивовь и изслідованій является вы послідніе годи у Хорватовь; такови труди Кужульевча, Твальчича, С. Любича, Брашнича, Месича, Ягича, въ особенности Рач-ваго; см. Кпјіževnik, Rad, Starine.
— Гильфердингъ, Историч. право хорватскаго народа; Венгрія и Славяне,— Собр. Соч. 1868, т. II.

По азику:

Appendini, Gram. della lingua illirica, Ragusa, 1808.
 Kristianovich, Gram. der Kroatischen Mundart, Agram 1887.

<sup>—</sup> A. T. Berlić, Gram. der Illyrischen Sprache, wie solche im Munde und Schirft der Serben und Krosten gebräuchlich ist. Wien 1854.

освободились отъ его власти, какъ и упомянутие старие города. Въ теченіе почти двухъ столітій (641 — 829) Хорваты были независимы отъ Византіи, и за это время о нихъ изв'єстно очень мало. Но въ вонцу VIII въка, Хорвати, особенно посавскіе, подпали жестокому нгу Франжовь, которое успали свергнуть лишь въ первой половина IX столатія. Во второй половин'й этого в'йка, при княз'й далмато-хорватскомъ-Седеславъ, Хорваты снова возвратились добровольно подъ власть греческихъ императоровъ; вийсти съ Сербами они хотили закришть этотъ соють окончательнымъ введеніемъ христіанства, и отправили посольство въ импер. Василію Македонянину, прося прислать священниковъ. что онъ и сделаль. Такимъ образомъ произопло второе крещеніе Хорватовъ (одни оставались еще досель некрещенными, другіе отпали во время независимости) уже по восточному обряду, изъ Греціи 1). Но-

— Babukić, Ilirska slovnica. Zagr. 1854. — Мивали, Thesaurus linguae illiricae in quo verba illirica italice et latine redduntur. Laureti 1649; Anconae 1651.

- J. Bellosztenecz, Gazophylacium s. Latino-illyricorum onomatum aerarium, Zagrab. 1740.

- A. Jambressich, Lex. Lat. interpretatione illyr., germ. et hung. locuples. Zagrab. 1742.

 P. A. Della Bella, Dizionario Italiano, Latino, Illirico. Ven. 1728.
 Voltiggi, Ricsoslovnik illyricskoga, italianskoga i nimacskoga jezika, u. Becsu 1808.

— J. Stulli, Lexicon Latino-Italico-Illyricum, 3 ч. въ 6 томахъ, Офенъ и Ра-

rysa, 1801-1810.

- Parčić, P. C., Vocabulario italiano-slavo (illirico). Zara, 1869; Rječnik alovinsko-talijanski, ib. 1874.

- Iv. Filipović, Novi Rječnik hrvatskoga i njemačkoga jezika. Zagreb 1875-77 (началь выходить выпусками съ 1873), 2 части. Второй отдель словари — измецко-хорватскій.

— В. Šulek, Хорватско-нём.-итальянскій терминологическій словарь. Загребъ 1875, 2 TOMA.

- Основные труди по сербо-хорватскому языку Даничича указани прежде.

По литературъ:

— Appendini, Notizie storico-critiche sulle antichità, storia e letteratura dei Ragusei, 2 roma. Ragusa 1802.

— Galleria di Ragusei illustri. Ragusa 1841.

– А. Mažuranić, Ilirska Čitanka, Вѣна 1856. — Iv. Kukuljević, Stari pjesnici hrvatski XV — XVI vieka, 3 mm. Zagreb 1856—1858; Književnici u Hrvatah iz prve polovine XVII vieka s ove strane Velebita. Zagr. 1869; Bibliografia Jugoslavenska. I. Bibliografia Hrvatska (печати. кимги), Загребъ 1860.

— II. III adapuss, Geschichte der Südslawischen Literatur. II. Illyrisches und Kroatisches Schriftthum. Prag. 1865.

– Pavić, Historija dubrovačke Drame. Zagr. 1871; о дубр. антературф, Rad XXXI. 1875, 184—196.

— V. Jagić, Trubaduri i najstariji hrvatski lirici. Rad IX. 1869. 202—234.

- Geschichte des Illyrismus oder des Süd-slawischen Antagonismus gegen die Magyaren. Leipz. 1849.

— Л—свій, Путешествіе по южнымъ вравиъ Австрін (Русск. Слово, 1860, кн. -6; 1861, кн. 1).

1) Шафарить думаль (Древн. И. 2. 17 по русси пер.), что это возвращение было сладствиемъ въедения слав. богослужения у Славянъ наинонскихъ и моравскихъ Кирилломъ и Месодіємъ. Но Голубинскій (стр. 699) считаеть это милніє на на ченъкорватскія земли были такъ бливки къ Италіи и такъ свяваны разными отношеніями съ государствами, признававшими церковную власть Рима, что уже вскорів, именно при преемників Седеслава, Бранимирів, 879, снова подчинились папів; но они сохранили однако славянское богослуженіе, принятое віроятно еще при жизни Меєодія. Съ начала Х віка нісколько разъ на далматинскихъ католическихъ соборахъ и въ повелініяхъ папъ запрещалось "ученіе Меєодія" и славянское богослуженіе, но тімъ не меніве посліднее удержалось: латинскія богослуження книги были переведены на славянскій языкъ, или старо-славянскій (греческія) исправлены, и принятымъ письмомъ стала глаголица: въ этой формів славянское богослуженіе было наконецъ формально разрішено папой Иннокентіемъ IV, въ 1248. Съ тіхъ поръ глаголическое богослуженіе (по католическому обряду) сохраняется містами и донынів.

Политическая исторія Хорватовъ была исполнена превратностей. Хорваты паннонскіе подпали власти Франковъ, освобождались, бывали съ ними въ союзъ (напр. даже противъ моравскихъ Славянъ), и навонецъ были покорены Венграми. Хорваты далматинскіе пріобретають нявъстную независимость, и князья ихъ стали даже называться кородями (въ первый разъ, Томиславъ, въ началъ X въка): слъдують безпрестанныя войны, дружескія и враждебныя отношенія въ Болгарамъ и Сербамъ, Византіи и западнымъ сосъдямъ. Славнъйшей порой хорватскаго королевства было правленіе знаменитаго у Хорватовъ короля Звонимира, въ концъ XI въка. Съ его преемникомъ кончилась династія Держиславичей, и хорватское государство отъ внутреннихъ смуть было на краю гибели. Хорваты признали наконецъ венгерскаго вороля Коломана своимъ королемъ, и съ техъ поръ (1102) Хорватія донынъ соединена съ Венгріей. Соединеніе было добровольное и на равномъ правъ: Хорваты признавали венгерскаго короля и его потомковъ своими королями, а онъ объщался хранить и уважать ихъ народныя права, вольности и учрежденія. Съ техъ поръ Хорваты делать венгерскую исторію: ими управляли воролевскіе нам'єстники или баны, а венгерскіе короли стали называться королями Хорватіи н **Далмаціи**, впоследствіи и Славоніи ("Тріединое Королевство"). Это соединение долго было безобидное для объихъ сторонъ: Хорваты пользовались своей конституціей, подчиняясь однако въ большей или меньпей степени господствующему элементу: они дёлили людвиги венгерской исторіи, дізмим ся біздствія (Славонія въ 1521—1699 была подъ

неоснованнымъ. «За славянскими книгами Хорвати должни били обращаться не въ Константинополь, гдв после отбитія Константинова о нихъ еще менве заботниксь тімъ въ Рамі, а въ боліе близкую въ нимъ Моравію, гді дійствоваль тогда Мееодій нервоучитель и гді введено било славянское богослуженіе съ дозволенія самоготанны.

турецвимъ владычествомъ), имѣли въ войнахъ съ Турвами своихъ славнихъ героевъ (которыхъ иногда и Венгры и Хорваты равно принисиваютъ себъ, какъ напр. знаменитаго Зрини) и подобно Венграмъ долго сберегали старую свъжесть племени. Новъйшее время поссорняю ихъ: венгерская національность возъимъла притязаніе на исключительное господство, и это вызвало со стороны Хорватовъ живъйшее сопротивленіе, которое повело къ кровавому столкновенію, ознаменовавшему 48—50 годы, а съ другой стороны дало новую жизнь національности западныхъ Сербовъ и открыло новый періодъ ихъ литературы.

Далмація ділилась съ прихода Славянъ на двів части: южную, представителемъ воторой быль Дубровникъ, и сіверную, хорватскую, воторая принадлежала Хорватамъ и носила ихъ имя со времени поселенія ихъ на иллирійскомъ полуостровів. Вслідствіе того, языкъ Далматинцевъ иногда назывался хорватскимъ, хотя собственно это быль тотъ же общій сербскій языкъ, не отличавшійся отъ языка восточныхъ Сербовъ. Собственно хорватское нарічіе, какъ мы виділи, составляеть особую отрасль сербскаго и господствуеть сіверніве.

Судьба Далмаціи по соединеніи хорватскаго воролевства съ венгерскимъ, связана была съ исторіей послѣдняго. Венгрія, въ безпрестанной борьбѣ съ Венеціей за Далматинское Приморье и острова, удерживала ихъ съ начала XII вѣва до 1420. Затѣмъ начинается господство Венеціанцевъ — до 1797.

Дубровнивъ (Рагуза) имълъ чрезвычайно своеобразную исторію. Городъ основанъ былъ выходцами изъ Эпидавра (Ragusa Vecchia, въ трехъ часахъ отъ Дубровника), уходившими отъ варваровъ; первыя поселенія относять въ половинѣ III вѣва по Р. Х.; послѣдняя волонія пришла въ половинъ VII в., и тогда же пришли сюда жители Салоны, разрушенной Славинами. Свое романское название городъ получилъ по скаль Lausa (Rausa, Rachusa, Ragusa). Эти первоначальные жители Дубровника были римско-итальянскаго происхожденія, христіане, им'вышіе уже изв'ястную образованность, что и оказало свое вліяніе на дальнъйшее развитие общины. Далмація вообще выгодно и невыгодно поставлена была между Византіей, Венеціей и сербскими владітедями, а потомъ Венграми. Венеція давно стремилась къ пріобрѣтенію этого края; къ концу Х в. Венеція успъла покорить ту воинственную Неретву (Наренту), которая передъ твиъ заставила ее даже платить себь дань; въ эту пору самъ Дубровнивъ подпалъ на время зависимости отъ Венецін; но вообще онъ ум'влъ сохранить независимость и образовать богатую торговую общину, которая больше и больше развивала свои силы. Дубровникъ рѣдко брался за оружіе, но обстоятельства впутывали его въ войны съ разными сосъдями и претендентами: въ IX въкъ онъ нъсколько разъ отбивался отъ Сарацинъ; въ

X, защищался отъ Венеціанцевъ, наречанскихъ разбойниковъ, болгарскаго царя Самуила, императора Оттона; въ XI, союзъ съ Робертомъ Гвискардомъ вовлекъ его въ войну съ Византіей и Венеціанцами; въ XII, онъ воевалъ съ баномъ Босни и Стефаномъ Неманею. Дубровникъ умълъ выгодно выходить изъ этихъ войнъ и обезпечиватъ свою независимость и торговлю мирными договорами

Такихъ договоровъ онъ много заключалъ съ сосе́дними сербскими и босанскими владёльцами, съ которыми былъ въ постоянныхъ связяхъ по дёламъ торговымъ, а иногда и военнымъ, и съ которыми держалъ себя самостоятельно и на ровной ногѣ; съ сербскими владётелями Захолміи и Травуніи онъ вступалъ въ договоры, и плата дани (въ X столе́тіи эта дань была въ 30 дукатовъ) обезпечивала ему торговлю съ внутренней Сербіей. Дубровницкіе купцы пользовались въ сербскихъ земляхъ почетомъ. Для сербскихъ владельцевъ и бояръ Дубровникъ служилъ и местомъ убежища, въ случае политическихъ невзгодъ; здёсь они отдавали на сохраненіе свои ботатства на черный день. Городъ богатый и сильный, Дубровникъ умелъ внушить къ себе уваженіе: въ сербскихъ грамотахъ граждане его называются "пріятелями, сродниками, и братьями, вёрными, любимыми" и т. д.; Дубровникъ съ своей стороны оказывалъ князьямъ "господскую почесть".

Его торговыя сношенія были чрезвычайно обширны: онт велись не только съ внутренними землями Балканскаго полуострова, но мало-помалу распространились на Италію, Сицилію, Испанію, Грецію, Александрію, Левантъ и т. д. Особенно д'ятельныя связи онъ поддерживалъ съ Венеціей. Впосл'ядствіи, привиллегированное положеніе дубровницкихъ купцовъ сохранялось и до позднихъ в'яковъ турецкаго владычества на полуостровъ.

При славянскомъ нашествіи римское населеніе Далмаціи спаслось въ Рагузу, Трогиръ, Сплить и другіе города, — остальние запуствли и были заняты Славянами. Эти старне римскіе города, составлявніе ключь въ Далмаціи и особенно привлекавшіе сначала Византію, потомъ Венецію, съ XII въка теряють свою независимость, потомъ съ теченіемъ времени, съ напливомъ славянскаго элемента, теряють романскій характерь. При всемъ томъ римское происхожденіе не забивалось, и впослідствіи итальянскіе элементы Далмаціи начинають тіснять славянскій языкъ (въ Трогирів, уже славянскомъ, съ XV столітія оффиціальнымъ языкомъ ділается латинскій или итальянскій; въ Дубровникі въ 1472 г. въ совіщаніяхъ сената также быль запрещень славянскій языкъ и вмісто него принять латино-рагузанскій, т.-е. особенное нарічіе итальянскаго языка). Это легко объясняется тіми вліяніями, подъ которыя поставлено было здісь славянское населеніе. Славянская масса, подавившая сначала туземное населеніе,

впоследствіи сама подчинилась действію итальянских элементовь, уцёлевних оть старины, и новых условій. Воспоминанія римсвой образованности, торговыя связи, новый приток итальянских жителей, политическое вліяніе Византіи, Венгріи, и особенно Венеціи привели въ оффиціальному преобладанію далматинско-итальянскаго языка. Далмація и особенно Дубровникъ, представившій высшую ступень далматинской культуры, въ концё среднихъ вёковъ, обнаруживали вообще чрезвычайно характерную смёсь элементовъ итальянскаго и славянскаго, которая и теперь остается поразительной чертой населенія Далмаціи.

Романскій элементь тамъ легче могь усиливаться, что Венеція уже въ Х въкъ дълала завоеванія въ Далмаціи, или постоянно была съней въ торговыхъ и политическихъ связяхъ; съ XIII въка (съ 1203) самый Дубровнивъ подчиняется венеціанскому господству. Вижсто прежнихъ "ректоровъ" Венеція ставила во главъ дубровницкой республики своихъ графовъ (conte), которые хотя и присягали въ сохраненіи дубровницкихъ правъ и обычаевъ, но съ своей стороны требовали отъ Дубровника върности Венеціи. И кромъ того итальянскій элементь быль весьма силень въ высшихъ классахъ Дубровницкаго населенія: большая часть именъ Дубровницкихъ "властелей" обнаруживають итальянское происхожденіе; но затёмь онё являются въ дволвой формъ, итальянской, и ославяненной, изъ которыхъ береть верхъ то одна, то другая, — нтальянскія фамиліи измёняются на славянскій ладъ; Гондола, Пальма становились Гундуличами, Пальмотичами и т. д. Итальянская образованность давно имела приверженцевъ въ Дубровникъ, но рядомъ съ ней развилась потомъ блестящая сербская поэвія Дубровника и аристократическіе роды его "властелиновъ" стали ея поборниками...

Господство Венеціанцевъ въ Дубровникѣ смѣнилось во второй половинѣ XIV вѣка венгерскимъ (1358 — 1526), но когда самой Венгріи стала угрожать крѣпко ставшая на Балканскомъ полуостровѣ Турція, то Венеціанцы снова начинаютъ пріобрѣтать больше и больше вліянія въ Далмаціи, особенно въ XVI столѣтіи. И это было для нихъ тѣмъ необходимѣе, что въ разныхъ мѣстахъ Далмаціи образовались съ XV столѣтія небольшія разбойничьи государства, крайне безпокоившія Венецію. Съ покореніемъ сербскихъ земель Турками, въ Приморьѣ явились "Ускоки" (бѣглецы), центромъ которыхъ стала Сенья или Ценгъ (Segna, Zengh), откуда они нападали и на Турокъ, и на Венеціанцевъ. Ускоки отличались необыкновеннымъ удальствомъ и были отличными морскими разбойниками; подвиги ихъ дали богатый матеріалъ для сербскаго эпоса. Сила ихъ продолжалась и до второй половины XVIII вѣка... Обезпечивая отъ нихъ свою торговлю, Венеціанцы мало-по-малу овладѣли къ началу XVIII вѣка почти всѣмъ Далматинскимъ Приморьемъ.

Одинъ Дубровнивъ съ своимъ округомъ сохранилъ независимое положение.

Въ 1797 сложилъ свою власть последній венеціанскій дожъ, Манини. Австрія заняла Далмацію, воторая и была оставлена за ней по Кампоформійскому договору, того же года. Дубровницкая республика пока уцельла. Но по пресбургскому миру 1805, Австрія опять должна была уступить Далмацію французской имперіи. Дубровникъ старался всячески сохранить нейтралитеть, но это не помогло ему, и въ 1808 году республика окончательно пала. Въ 1809 г. вся Далмація и Дубровникъ въ томъ числе были причислены къ такъ-называемой "Иллиріи", но эта "Иллиріа" просуществовала недолго, какъ вообще французское господство. Въ 1814 году на Венскомъ конгрессе славянская Далмація и знаменитый некогда Дубровникъ были отписаны къ Австріи.

Въ литературной исторіи Далмаціи и Дубровника мы встрічаємъ уже католическое Славянство, и литературное развитіе шло здісь независимо отъ преданій православной письменности. Далмація съ первихъ віковъ христіанства состояла въ зависимости отъ римскаго престола, и съ разділеніемъ церквей осталась католическою. Какъ извістно, католическіе Славяне пользуются латинской азбукой, но Далмація и здісь представляєть оригинальное явленіе: въ ней были извістны и употреблялись всі четыре азбуки славянскаго языка, —кириллювская, глаголическая, босанско-хорватская буквица и латинская азбука. Каждая принадлежала особому разряду письменности.

Кирилловское письмо употребляли Дубровничане въ своихъ сношеніяхъ съ другими Сербами: памятники этихъ сношеній писаны общимъ сербскимъ народнымъ языкомъ, и тянутся черезъ весь періодъ самостоятельнаго существованія Сербіи и Босны до самаго ихъ паденія (изв'єстны грамоты, обозначенныя годами, съ начала XIII в'єка до 1465). Эти кирилловскія грамоты Дубровника представляють любонитний матеріалъ для старой исторіи этого города и отражають въ себ'є ту нравственную связь, которая соединяла племена, уже разд'єменныя политическимъ положеніемъ, нравами и религіей. Дубровникъ, какъ и другіе города и острова Далмаціи, былъ свободной общиной, съ преобладаньемъ властельскаго сословія, съ большимъ развитіемъ пичности, ч'ємъ у соплеменныхъ сос'єдей; при сношеніяхъ съ Сербами, дубровницкое право, представлявшее много романскихъ элементовъ, им'єло вліяніе на право сербское, и въ свою очередь приняло н'єкоторое д'єйствіе и съ его стороны.

Съ другой стороны, хорватская Далмація была главивишею об-

ластью глаголицы: здёсь эта азбува (хорватская глаголица, отличаемая отъ болгарской по некоторымъ особенностямъ написанія) сохранялась въ употребленіи даже до настоящаго времени. Не будемъ возвращаться къ темному вопросу о томъ, когда и въмъ она была изобретена, и почему здесь распространилась: довольно сказать, что некоторые ученые считають именно Далмацію родиной глаголицы, откуда она разошлась въ другія славянскія земли, и что эта далиатская или хорватская глаголица представляла первоначально тъ же древніе вирилловскіе памятники и литургію по греческому обряду, которые потомъ и подверглись преследованию со стороны римскаго духовенства. Далматинское христіанство было издавна подъ властью римской ісрархіи, но віроятно послі проповіди Кирилла и Месолія въ Моравін (неизвъстно впрочемъ, когда именно) въ Далмаціи появляется славянское богослуженіе, которое папа Іоаннъ VIII призналь (880 г.), чтобы не потерять Хорватовъ изъ своей власти. Въ началъ Х въка оно било въ полномъ цвътъ, — въ это время латинскіе еписвопы подняли споръ съ славянскими изъ-за богослуженія и папа Іоаннъ X убъждаль хорватского внязя Томислава принять богослуженіе латинское 1). Католическіе соборы въ Лалмаціи (925, 1059 и 1064) запрещали славянскую литургію, но славянское богослуженіе тёмъ не менье удержалось. Изъ свидьтельства одной глаголической рукониси, начала XIII въка, видно, что въ то время глаголица считалась уже чрезвычайно древней. Одни изъ ученыхъ были именно того мивнія. что глаголица была съ самаго начала придумана для того, чтобы отдалить католиковъ отъ православной письменности, если уже нельзя было устранить самыхъ славянскихъ книгъ. Другіе напротивъ убъждались, что глаголица была то старое Кирилло-Месодієвское преданіе, которое покинули православные книжники, изменивъ азбуку по греческимъ образцамъ. Впоследствіи славянское богослуженіе съ глагольскимъ письмомъ было передълано по римскому обряду, и наконецъ разръщено оффиціально буллой папы Иннокентія IV (1248 и потомъ 1252). Изъ этой буллы видно между прочимъ, что Далматинскіе Славане относили древность своего письма ко временамъ св. Іеронима (IV въва), который и считался изобрътателемъ этой азбуви (quod in Slavonia est litera specialis, quam illius terrae clerici se habere a b. Hieronymo asserentes, eam observant in divinis officiis celebrandis). Въ этомъ новомъ періодъ своего существованія глаголица распространилась чрезвычайно широво: почти вся Истрія, хорватское Приморье, часть провинціальной Хорватіи и Далмаціи до Цетины и Неретвы, со

<sup>1)</sup> Oht sucart to hemy orozo 920: Quis etenim specialis filius sanctae Romanae ecclesiae, sicut vos estis, Slavonica lingua deo sacrificium offerre delectatur?

всёми прилежащими островами Адріатическаго моря, были наполнены глаголическими церковными приходами. По изв'єстіямъ изъ XVII в'єка и половины XVIII <sup>1</sup>) видно, что въ то время число глаголическихъ приходовъ было весьма значительно. Но рядомъ съ славянскимъ богослуженіемъ существовало конечно и латинское. Въ настоящее время церковная глаголица бол'єе и бол'єе падаетъ.

Но въ старину, какъ мы видъли, употребление ея было очень широво, и она стала даже оффиціальнымъ письмомъ: глаголицей писались грамоты и уставы. Въ XIV столетіи она вишла даже за границы хорватскихъ земель: въ славянскомъ монастыръ, основанномъ Карломъ IV въ Прагв для хорватскихъ бенедиктиновъ, глаголица существовала около ста леть, до 1436, когда была заменена богослуженіемъ утраквистовъ. Въ 1483 изданъ, вероятно въ Венеціи, глаголическій служебникъ; въ половинъ XVI въка, когда баронъ Унгнадъ дъйствоваль въ Тюбингенъ для распространенія реформаціи между ржными Славянами, Антонъ Лалматинъ и Степанъ Истріянинъ издали съ этой цёлью и нёсколько глаголических внигь (1561—1564). Не смотря на то, что латинское духовенство не любило глаголицы, она продолжала держаться, потому что находила покровителей не только въ высшихъ духовныхъ властяхъ, но даже въ папахъ. Въ XVII столетін изданы были особие уставы для глаголическаго духовенства, нъвоторые архіепископы заботились о его образованіи, — воторое повидимому находилось тогда въ жалкомъ положении. Въ первой половинъ XVII въка началась новая дъятельность по изданію и исправленію глаголическихъ книгъ. Въ 1631 году Рафаилъ Леваковичъ надаль глаголическій миссаль, на старомь сербско-славянскомь языків. Но, какъ говорять, оть западно-русскихъ уніатовъ, жившихъ въ Римъ. напа узналь, что настоящій славянскій язывь сохранился только въ Россіи и русскихъ книгахъ, и потому папа вельлъ исправить глаголическія вниги (въ которыя успало войти не мало народно-сербскаго) по руссво-славянскимъ текстамъ. Такъ тоть же Леваковичъ издалъ въ 1648 бревіарій (Часословъ). Далье, въ томъ же направленіи работаль Янъ Пастричъ (1688—1706). Въ третій разъ взялся за то же дью Матвей Караманъ, нарочно для того тодившій въ Россію и которому помогаль въ этомъ деле Матія Совичъ (1741-45). Въ половин' XVIII въка глагодица нашла ревностныхъ покровителей въ далматинскихъ прелатахъ Винцентів Змаевичв (при которомъ работаль Карамань, бывшій послі преемникомь его по архіепископству въ Задръ) и Антонъ Кадчичъ: они основали семинаріи для глаголическаго духовенства, но впоследствии эти заведения упали, да и преподаваніе при недостать учебных внигь не могло им вть большаго

<sup>1)</sup> Assemani, Calendaria eccles. univ. 4, 410-411.

успъха. Другимъ направленіемъ въ этой глаголической книжности, нежели Караманъ и Совичъ, отличался Степанъ Роза (Ружичъ), который утверждалъ, что въ церковныя книги долженъ быть введенъ вмъсто славянскаго народный языкъ. Онъ самъ перевелъ на народный языкъ Библію, но переводъ остался неизданнымъ. Знаніе глаголицы больше и больше упадало, такъ что въ нынѣшнемъ стольтіи одинъ епископъ далматинскій вынужденъ былъ напечатать славянскій миссалъ, вмъсто глаголицы, латинскими буквами (Epistolarum et evangeliorum... volumen illyricum, Schiavet nuncupatum, въ Ръкъ, 1819; Schiavet—обыкновенное названіе для славянской книги).

Глаголическія типографіи дъйствовали вообще въ Венеціи (1483—1812), Сенью (1507—1508), Роков (Фіуме, 1531), Тюбингеню (1561—1564) и въ Римю (1621—1791). Рукописи и печатныя книги заключають въ себю почти исключительно буквари и богослужебныя книги: исалтырь (рукопись 1222 г.), евангелистарій, Новый Завёть, миссаль (рукопись 1368), объясненія св. писанія, молитвы; затёмъ протестантскій катихизись, изложеніе аугобургскаго исповёданія, духовныя пъсни и т. п.

Какъ сказано выше, глаголица была и оффиціальнымъ письмомъ: глаголическія грамоты и письма извёстны съ XIV вёка (первый паматникъ 1309 г.) и до XVIII столетія, но по упоминаніямъ известна грамота 1100 года. Замѣчательнѣйшимъ намятникомъ этого разряда быль Законь Винодольскій, 1280 г. (рукопись XVI выка), весьма дрбопытный для изученія устройства старыхъ далматинскихъ общинъ 1), далье такой же Стамуть острова Керка, 1388 г. 2), и наконецъ нъсколько другихъ памятниковъ общественной жизни Лалмаціи. Глаголицей писались наконецъ и летописи. Такъ напр. древнейшее историческое произведение далматинско-хорватской литературы, Антожись Попа Луклянскаго (изъ Лукли, или Ліоклен, нынёшней Черногорія), составленная во второй половин' XII стольтія, была написана, какъ думають сербо-хорватскіе ученые, глаголицей (другіе думають впрочемъ, что она могла быть написана кириллицей или босанской буквицей). Лізтопись Дуклянца не сохранилась въ своемъ глаголическомъ подлинникъ, и извъстна была по латинскому переводу Марка Марулича (Regum Dalmatiae et Croatiae gesta). и затемъ отыскана въ другой редакціи, написанной латинскими буквами въ половинъ XVI въка 3). Старые историки принимали эту лъ-

<sup>1)</sup> Издан. въ «Kolo» 1843, и во «Временникъ» Моск. Общества Ист. и Древи.

 <sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Изд. въ «Архивъ» Кукулевича, кн. 2.
 <sup>3</sup>) Латин переводъ у Луція, De regno Dalmatiae et Croatiae, и Швандтнера, Scriptores rerum Hung., t. 3. Латинскій списовъ оригинала въ «Архивъ» Кукулевича, I, 1—87. Ягичь, Нізt. Кпјій. 113—117. Новое взданіе: Iv. Črnčić, Рора Dukljanina Lėtopis (по латини и по хорватски), и Kraljevici, 1874.

топись за дъйствительную исторію; но историческое ся вначеніе очень невелико; она наполнена анахронизмами, перепутываеть мъста и лица, но "въ это время",—замъчаетъ К. Сакцинскій,—"все писалось такъ, какъ разсказывали или пъли старики, въ это время люди такъ творили исторію, какъ народъ сербскій творить свои героическія юнацкія пъсни". Новне критики не думають искать въ ней точныхъ фактовъ, но очень цънять ее совствиь съ другой точки зранія, находя въ ней древнъйшее свидътельство и отголосокъ сербскихъ народныхъ преданій и поэзіи.

Извъстно также изъ XVI въка нъсколько другихъ глаголическихъ кроникъ, похожихъ своей отрывочностью на сербскія лътописи,—они изданы въ "Архивъ" Кукулевича (4, стр. 30 и слъд.).

Содержание глаголической литературы было, какъ видимъ, очень не богато; темъ не мене глаголица имела въ Далмаціи свое историческое значеніе: она сохранила въ хорватско-далматинскомъ католическомъ населенін церковную литературу н богослуженіе на славянскомъ языкъ. Въ то время, когда латинская церковь, поддерживаемая неславянской частью населенія, должна была настанвать на латыни, глагодина представляла собой элементь народно-перковный и сберегала для народа религіозный обрядъ на его собственномъ или родственномъ язывъ. Но этимъ и ограничивается ся значеніе: глаголичесвая церковная литература почти не развивалась, реформатскія стремленія Антона Далматина не им'єли большаго усп'єха, глаголическое духовенство-предоставленное своимъ бъднимъ средствамъ-впало наконецъ въ невъжество, съ которымъ конечно не могло просвътить своего народа. Въ нынъшнемъ столътіи глаголица больше и больше падаеть; отъ глаголическихъ семинарій осталась только каоедра глаголицы въ Заръ, которую, съ 1855 года, занималъ Иванъ Берчичъ (1824 — 1870). Онъ въ особенности много трудился надъ историческить изученіемъ хорватской глаголицы и возстановленіемъ ся значенія въ народной жизни. Берчичь составиль глаголическую хрестоматію по 55 рукописямъ съ X въка и печатнымъ внигамъ до нынъш-HATO CTOABTIA: "Chrestomatia linguae vetero-slovenicae charactere glagolitico" (Прага 1859), далве букварь: "Bukvar staroslovenskoga jezika glagolskimi pismeni za čitanje crkvenih knjiga" (тамъ же 1862), и проч. Послъ его смерти изданъ быль юго-славянской академіей послъдній его трудъ: "Dvie službe rimskoga obreda za svetkovinu svetih Cirila i Метида" (Загребъ, 1870), съ некрологомъ Ягича, гдъ изложена ученая дъятельность Берчича.

Кром'в глаголицы въ Далмаціи употреблялась еще особенная славинская авбука, "буквица", принадлежавшая собственно Босн'в. Это была кириллица, изм'вненная по требованіямъ скорописи, и вм'єст'я

съ темъ принявшая некоторыя новыя формы правописанія, а иногда примъщивавшая и глаголическія буквы. Новне историви думають, что буквица была намфренно испорчена изъ вириллицы ватолическимъ духовенствомъ, которое хотело этимъ путемъ отдалиться отъ православнаго письма; что появление ея и не имъло другаго смысла. Она легво могла приняться въ Далмаціи, гдъ уже употреблялись вириллица и глаголица. Судя по извъстнымъ памятнивамъ, идущимъ до самаго XIX въка, буквица имъла болъе разнообразное употребленіе, чёмъ глагольское письмо: эти памятники состоять изъ грамоть, снисковъ оффиціальныхъ установленій и законовъ, статей нравоучительнаго и легендарнаго содержанія, наконецъ пъсенъ и т. п. 1). Вуквацей писаны, между прочимъ, Полицкій статуть (рук. XVI въка), важный для исторіи далматинских общинь 2); очень старый списовъ Александрін; въ одной рукописи 1520 года пом'вщенъ писанный буквицей "Наукъ премудрога Акира", и проч. Буквицей или кириллицей печатались и нъкоторыя стихотворныя произведенія, напр. легенда о св. Катеринъ и др., босанскаго францисканца Матвъя Дивковича (ум. 1631), котораго ставять также въ число далматинскихъ поэтовъ, — и другія произведенія босанскихъ францисканцевъ, почти нсключительно богословскаго и поучительнаго содержанія. Одни неъ нихъ писали кириллицей, такъ какъ ее зналъ народъ-кром'в Дивковича, Степанъ Матіевичъ, Павелъ Посиловичъ и др. въ XVII столетін; другіе употребляли латинскую азбуку, вавъ Бандуловичъ, Главиничъ. Анчичъ и проч. 8).

Въ то время, какъ литература въ православной Сербіи шла по тому пути, который открыть быль болгарской письменностью, а въ западныхъ сербо-хорватскихъ земляхъ церковная литература—кирилловская и глаголическая—развивалась въ католическомъ смыслѣ,—съ XV вѣка новое, совершенно своеобразное литературное движеніе проявилось въ сербо-хорватскомъ Приморьѣ. Подъ вліяніемъ особенныхъ историческихъ условій, возникла здѣсь замѣчательная поэтическая литература, главнымъ центромъ которой былъ Дубровникъ, а органомъ — чистый народный языкъ.

<sup>1)</sup> См. «Архивъ» Кувулевича 5, стр. 168—170.

<sup>2)</sup> Изд. въ «Архивъ» 5, стр. 241—318; статья о немъ Шафарика въ «Часо-писъ» Чешск. Музея 1854.

<sup>\*)</sup> Имена и сочиненія этих босанско-францисканских и также дазматинских церковно-католических писателей ві значительном количестві приводятся у Шафарика, Gesch. der slaw. Spr. und Liter., и Кржижека, «Часопись» 1859, 4, 520—524; Jihoslované, ві Slovník Naučný, IV, 828—330. Замічанія о «буквиці» ві этой послідней статьй, стр. 825, и Новаковича, Истор. кымжеви. 167—169.

Влестящій періодъ этой литературы представляють конецъ XV, XVI и XVII столітія, въ теченіи которыхъ сербско-хорватское Приморье обнаружило чрезвычайно живую литературную дізательность, до тіхъ поръ невиданную въ южно-славянскомъ мірів.

Выше было сказано о томъ, какъ тесно быль связанъ заесь элементь славянскій съ итальянскимъ. Постоянное передвиженіе Итальанцевъ въ Рагузу и Далмацію, Сербовъ въ Венецію, въ аристократію воторой вошло много славянскихъ родовъ изъ Далмаціи, торговыя и политическія отношенія, наконець религіозныя сношенія сь Римомъ, усиливали эту связь больше и больше, и открыли путь вліянію итальдисваго образованія, которое не могло не стать господствующимъ на свіжей, мало тронутой славянской почві. Итальянская культура дійствовала всёми своими средствами: наукой, религіей, искусствомъ, учрежденіями, обычаями пивилизованнаго изяпнаго быта. Эти вліянія дъйствовали, конечно, издавна и постепенно, и когда образованность и искусство достигли особеннаго оживленія въ самой Италін, ихъ действіе обнаружилось и въ Дубровнив'в яркими фактами, которые съ XV въка начинають тамъ-почти вдругъ-своеобразную національную литературу, совсёмъ непохожую на старо-славянскія преданія. Свободная, богатая и разнообразная живнь торговыхъ обществъ, не подавленная не деспотезмомъ кралей, ни внутренними междоусобіями, какъ въ сосвяней Сербін, въ своемъ лучшемъ періодв (1359 — 1526) давала нолный просторы для новой образованности. Дубровникы уже давно началь принимать европейско-итальянскія бытовыя черты и привыкъ обращаться въ Италіи, которая становилась для него метрополіей новаго образованія. Молодие Далматинци начали отправляться для своего образованія въ Италію, гдё ихъ привлекаль особенно падуанскій университеть; въ итальянскомъ обществъ, которое ославянивалось, и въ самомъ славянскомъ развивался вкусъ къ учености и поэзіи. Черезъ Италію отразились здёсь главныя явленія европейской литературной живии конца среднихъ въковъ и начала новыхъ. Латинская литература, еще подъ вліяніемъ средневѣковой церкви и ея науки, имѣла своихъ извъстныхъ представителей въ Далмаціи и получила тамъ право гражданства. Черезъ Италію пришли сюда отголоски провансальской возвін, съ ен повлоненіемъ женщині и любовными ванцонами. Наконецъ. "Вогрожденіе" отозвалось здёсь своими обычными явленіями, взученіемъ древнихъ классиковъ, стремленіемъ къ гуманистической образованности. Такъ отражалась здёсь итальянская современность литературныхъ и научныхъ движеній. Параллельность далматинской литературы съ итальянской начинается съ признанія древнихъ классиковъ и датинской учености, съ удивленія Петраркі и Боккаччьо, и доходить до повторенія Гварини и Метастазія. Параддельность виказывается и въ той роли, которую получаеть народный языкъ: какъ въ Италіи прочное утвержденіе его въ литературі совпадаеть съ господствомъ Провансаловъ и классицизма, такъ и здёсь въ одно время съ античнымъ и итальянскимъ вліяніемъ, въ первый разь возникаетъ шировая литературная дёятельность на языв'й чисто народномъ. Двойственность литературнаго языва въ Италін (итальянсвій и латинсвій) повторяется въ Далмаціи употребленіемъ трехъ язывовъ: сербско-далматинскаго (или "корватскаго"), латинскаго и итальянскаго. Всв три были признаннымъ литературнымъ выражениемъ: нередво всё три соединялись въ одномъ и томъ же писателъ, напр. у Марко Марули или Марулича, Кабоги, Налешковича, Франьо Лукарича, Игнатія Джорджича, Мавро Урбина и другихъ. Далматинскіе писатели принимаютъ всё тё литературныя формы, которыя образовались въ Италіи со временъ Возрожденія: ихъ лирику, эпическую поэму и драму. Вивший характерь дъятельности и общественнаго положенія писателей представляеть то же сходство: писатель пріобрётаеть извёстный авторитеть, литературный вружовъ собирается въ дружеское общество, соединяемое общимъ направленіемъ, личныя связи поддерживаются поэтической перепиской и т. д.

Лубровницкая республика, своимъ торговымъ богатствомъ, внутреннимъ развитіемъ, образованностью, стала выше всего далматинскаго Приморыя, и могла справедливо назваться "южно-славанскими Аоннами". По своей образованности Дубровникъ въ самомъ дълъ представляль необычайное явленіе: маленькая республика, все населеніе которой считалось лишь десятвами тисячь, представила съ XV въва неожиданно большое число дъятелей литературы и науки, и неръжо замъчательнаго ума и таланта, — чего не представляли и горазго болве многолюдныя государства и народы. Туть дъйствовало не одно выгодное положение между Италіей и Византіей, но и несомивиное присутствіе богатых внутренних силь. Классическое "Возрожденіе" вознивало здёсь не только подъ итальянскими, но и подъ пражник греческими вліяніями: въ эпоху паденія Константинополя, вогда ученые Греки бёжали на западъ, однимъ изъ ихъ пристанимъ быль Лубровникъ. Здёсь жили знаменитме Халкокондила, Ласкарисъ и другіе; еще ранве, съ конца XIV въка бывали въ Дубровникъ итальянскіе гуманисты, открывавше здёсь свои школы; наконепъ сами Лубровничане и другіе Далматинцы ревностно посёщали итальянскія школы и университеты, завязывали тёсныя отношенія въ итальянскомъ ученомъ и литературномъ мірѣ, сами въ немъ дѣйствовали и пріобрѣтали въ немъ друзей и поклонниковъ, и европейскую извъстность. Такъ изъ Дубровника происходили: Стоичъ, одинъ изъ извёстивникъ теологовъ XV въка; Илья Чрыевичъ, который еще на 18-иъ году быль

увънчанъ въ Римъ какъ поэтъ (въ 1478) в считался первымъ датинскимъ стихотворцемъ своего времени; Гетальдичъ, въ началъ ХУП, имъетъ большое имя въ исторіи математическихъ наукъ; въ ХУІН стольтіи быль другой знаменитый математикъ Бошковичъ; знаменитый археологъ Бандури и проч. Въ исторіи искусства далматинскіе художники выставили цёлый рядъ извъстныхъ именъ.

Что итальянское вліяніе, какъ ни било сильно, не било подавляюшниъ, выразилось въ томъ, что далматинскіе писатели съ замівчательной ревностью стремились обработывать новое содержание именно на народномъ языкъ, вогда имъ представлялся большой соблазнъ воспольвоваться вполий доступной имъ датинской или итальянской формой. Народний языкъ явился въ литературй въ то же самое время, когда ириносились и новыя понятія; но литература пе увлекается своими образцами до забвенія условій народности, какъ то часто бивало въ періоды литературныхъ подражаній, напримёръ, въ исторіи франдузсваго псевдовлассицизма: народный сюжеть, обстановка народной жизни сохраняють свою важность для далматинскаго писателя. Значительная часть дубровницкихъ и далматинскихъ поэтовъ принадлежала къ аристократическимъ "властельскимъ" фамиліямъ, но писатели выходням и изъ самого народа. Поэтическая діятельность развилась трезвичайно; она становилась фамильнымъ дёломъ, --- переходила отъ отца въ сыну и внуку: такъ, по нъскольку поэтовъ представили фанили Менчетичей, Гундуличей, Буничей, Лержичей и др.

Еще любопытная историческая черта въ образовательномъ движевін Дубровника была та, что онъ действительно, какъ замечаеть одинъ сербо-хорватскій историкъ, могь быть не только торговой связью тогвашняго греческаго и римскаго міра (торговля Лубровника шля отъ Леванта и Валканскаго полуострова на юго-западъ Европы), но и связыю духовной. Въ половинъ XIV въка Дубровникъ по своей образованности стояль несравненно выше восточных славянских братьевь, которме и ценили его не только какъ богатий городъ, но и какъ место знанія и науки. Въ памятникахъ, уцілівникъ отъ древняго сербскаго парства, кром' в элемента византійскаго, им' до уже большую полю н романское искусство, какъ въ знаменитомъ храмв Стефана Дечанскаго. Эта связь съ западомъ, черезъ католическихъ Босняковъ и далматинскихъ Сербовъ, обнаруживается и другими фактами: отношенія сербскихъ кралей въ Дубровнику были вообще дружелюбныя, и если върить показаніямъ дубровницкаго историка XVIII въка, Серафика Червы, самъ царь Душанъ въ 1351 отправель въ Дубровнивъ посольство съ просъбой, чтобы городъ даль ему въ царскій дворъ двадцать родовитихъ юноніей, а потомъ отправиль въ Дубровникъ для ученья своихъ знатныхъ юношей, наиболье способныхъ въ наукамъ (primarios et ad litterarum studia aptiores suae gentis juvenes). Изъ уваженія къ наукъ Дубровничанъ, царь Душанъ основаль имъ въ Дубровникъ большую библіотеку, наполненную драгоцівными греческими к датинскими книгами 1). Въ этихъ фактахъ нізть ничего невъроятнаго, и если бы сербское царство не пало вскорт посліт того, эти отношенія могли дать новое направленіе и расширить образованность православныхъ Сербовъ. Поздите, въ связи съ этими условіями далматинской образованности возникло въ юго-западной Сербіи первое книгопечатаніе,—почти на столітіе раньше, чтить оно появилось въ москві.

Масса далматинскихъ поэтовъ съ XV столетія огромна; только незначительная часть ихъ была издана или въ старое время, или теперь, когда ихъ начали изучать снова. Рукописи ихъ разсияны въ разныхъ библіотекахъ Далмацін: онъ встрічаются и въ большихъ библіотекахъ Европы <sup>2</sup>). Чтобы передать по возможности ихъ характеры, достаточно впрочемъ остановиться на главнёйшихъ представителяхъ 8). Кром'в собственных произведеній, далматинская литература очень богата переводами: ея античные образцы и новые итальянскіе писатели впервые являлись въ славянской одеждъ. Такъ Ветраничъ переводить "Гекубу" Эврипида (впрочемъ черезъ итальянцевъ), Златаричъ — "Электру" Софокла (съ греческаго) и "Метаморфози" Овидія, Буничъ—Анакреона и Горація, Гекторевичъ—"Remedia amoris" Orngis; затьиъ переводили Виргилія, Катулла, Тибулла, Проперція, Марціала; Марко-Маруличъ переводить Петрарку, Солтановичъ-Тасса, Канавеличъ — "Pastor fido" Гварини и т. д. Кромъ античныхъ ображновъ, далматинская литература воспринимала особенно тв поэтическія форми итальянской литературы, которыя явились въ ней результатомъ Восрожденія и новаго итальянскаго романтизма. Въ эпось замътно вліяніе нтальянскаго романтическаго эпоса; лирическія любовныя пъсни (pjesni ljuvene, ljuvezne), которыя бывали почти обязательны или налматинскаго поэта, отражають канцону Петрарки и его последователей; драма обнаруживаеть вліяніе и церковной драмы среднихъ вівовъ, и новой итальянской драмы, пасторали и народной коменіи.

Нѣсколько рукописей далматийскихъ поэтовъ им видѣли въ библіотекъ Британскаго Музел.

<sup>1)</sup> Jagić, Rad jugosl. Akad. IX, 206.

<sup>1)</sup> Appendini, Notizie storico-critiche etc. (здась однаво много фактических и кронологических неточностей); Orsat Počić (вли Медо-Пучичъ), Anthologia (взъдалиатинских поэтовъ), Вана, 1844; K. Sakcinski, Stari pjesnici hrvatski, 1856—67, З випуска; Шафарикъ, Gesch. der Südslaw. Literatur, во 2-их випуска за-клочаетъ много свъдавій о далиатинских писателяхъ, впрочень не разработаннихъ. Есть и рукописные сборники и исторія далиатинской литературы изъ прежимго времени, напр. Ignacius Georgi, Vitae et carmina nonnullorum illustrium civium Rhacusanorum; Serafini Cerva, Bibliotheca scriptorum Ragusinorum, и друг. Въ 1869 про-славниская академія начала, нодъ общить заглавіенъ «Stari pisci Hrvatski», рядь педаній далиатинских писателей.

Перешли наконецъ и макаронические стихи, сиъсь датинскаго съ сдавянскить.

Первымъ замѣчательнымъ писателемъ, начавшимъ этотъ неріодъ далматинской литературы, былъ Марко Марули или Маруличъ, родомъ изъ Сплита (род. 1450, ум. 1524 или 1528); съ него начинаютъ обывновенно ез исторію. Рядомъ съ нимъ упоминается рядъ его друзей: Папаличъ, Мартинчичъ, Наталичъ, Божичевичъ, Матуличъ, которые стояли къ нему въ отношеніи учениковъ и составляли первый кружовъ далматинскихъ писателей. Маруличъ былъ писатель хорватскій, итальянскій и латинскій, оставилъ много сочиненій археологическаго, историческаго и богословскаго содержанія и пользовался большой славой не только дома, но и въ Италіи: Аріосто, по тогдашнему способу выраженія, называлъ его божественнымъ. Изъ его поэтическихъ произведеній была изв'єстна до сихъ поръ только "Пов'єсть о св. Юдиен" (Венец. 1522, 1627), но кромѣ того онъ написаль еще пъсколько пьесъ церковной позвіи и драми 1).

Первые писатели, съ которыхъ начинается рядъ собственно дубровнинких поэтовъ, были Шишко Менчетичъ и Георгій Даржичъ. Шишко или Шишмундо Менчетичъ-Влаховичъ (Sigismondo Menze, 1457-1501) считается родоначальникомъ дубровницкихъ поэтовъ. Онъ, какъ и его нъсволько младшій современникъ, Даржичъ, были именно представителями той любовной поэзіи, основателями которой были провансальскіе трубадуры. Провансальская позвія завершилась въ концу XIII въка; но ея вліяніе долго жило во всемъ романскомъ юго-западъ Европы; правые отголоски ся были еще сильны въ XV столетіи въ Испанін, какъ придворная пожія; съ тімъ же характеромъ она явмяется при дворѣ Альфонса V въ Неаполѣ, и затѣмъ въ Миланѣ, гдѣ Альфонсъ жиль потомъ изгнаннивомъ. Въ Италіи знаменитымъ образвомъ быль Петрарка и его школа. Лалекія и діятельныя торговыя сношенія Дубровника открывали путь иноземной образованности и правамъ: съ ними пришла и романская позвія. Одинъ изъ хорватскихъ литературныхъ историвовъ провелъ любонытную и наглядную параллель между поэзіей Петрарки и его школы, провансальской поэтической теоріей любви и-произведеніями названных дубровницкихъ поэтовъ. Въ произведеніяхъ Менчетича воспѣваніе любви занимаетъ господствующее мъсто, и его "Pjesni ljuvezne" (числомъ до 365) составляють настоящій cancionero, вы провансальско-кастильсковтальянскомъ стилв.

Твиъ же характеромъ отличаются любовныя пъсни его современ-

<sup>1)</sup> Его хорватскія сочиненія надани въ упомянутоми собраніи юго-славянской знаденія (Stari pisci Hrvatski): «Pjesme Marka Marulića», skupio Iv. Kukuljević Sakcinski. Zagreb, 1869.

ника Юрія Даржича (Gjore Darzić, ум. около 1510), также дубровчанина 1). Болъе поздніе далматинскіе поэты высоко цънили Менчетича. и Даржича: Игнатій Джорджичъ сравниваеть ихъ съ Петрарвой и Воккачню: Раньина восхваляеть ихъ за то, что они, первые начинатели повзін въ своемъ обществ'в, не хот'вли работать на чужомъ полів, и безъ того воздёланномъ, но стали писать на родномъ язывё и сдёлались его славой. Правда, что при заимствованномъ содержанін и форм'в, ихъ пожія не могла остаться совсёмъ свободной отъ странныхъ противоречій съ действительнымъ бытомъ, --- но, во-первыхъ, эта пожіл въ XV въвъ была искусственна у самихъ Итальянцевъ и здёсь служила какъ школа; а во-вторыхъ, заслугой дубровницкихъ поэтовъ была ихъ забота о возвышение своего народнаго явыка: ихъ проивведенія уже съ первой поры представляють замічательную выработку и истинную врасоту сербскаго языка. Раньина совершенно справедinbo ykazibaje be stone nxe saciyiy, --- kolia hedele humm otkozitaбыла и латинская и итальянская литература. Очень въроятно, что эти первые поэты не были чужды и самой народной поэзіи. Въ той самой рукописи, гдф собраны стихотворенія этихъ поэтовъ, накодитеся между прочимъ пъсня, если не вполнъ народная, то очевидно блазвая въ народной, написанная подъ ея вліянісмъ 2). Поэвія Менчетича и Наржича еще далека отъ народной, но уже ихъ ближайше преемниви положительно интересуются народной повзіей, записывають подлинныя народныя песни, а въ вонцу далиатинского періода въ воловинъ XVIII въка встрътимъ писателя (Андрея Качича), для котораго народно-поэтическое преданье стало цёлью, и который черезь это савлался однимъ изъ предшественниковъ сербскаго литературнаго возрожденія.

Немного поздиве этихъ начинателей дубровницкой поэзіи жилъ-Ганнибаль Лучичъ (1480—1540), который написаль, кром'в такихъ же любовныхъ пъсенъ, драму "Robinja" (Рабыня), содержаніе которой взято изъ временъ хорватской борьбы съ Турками; сочиненія его были изданы въ Венеціи 1556 (потомъ 1638, и въ Загреб'в 1847). Ивъчисла другихъ его произведеній любопытна его пъсня въ похвалу Дубровнику; въ ней сказывается то уваженіе, которое возбуждала късеб'в свободная община:

> Sam sebi je stavil zakone, po kojih Lipot' je upravil sam sebe i svojih, Njim se je htil dati, a veće nikomu Voditi i vladati u dilu svakomu....

<sup>1)</sup> Песни Менчетича и Даржича въ упомянутомъ собраніи юго-славянской академія; Рјевше Siška Menčetića Vlahovića i Gjore Držića. Skupio V. Jagić. Zagr. 1870.

<sup>2)</sup> Jagić, Rad, IX. 214.

A zakon je dosta prav i pun razloga, Ne manje za gosta nego li za svoga. Tim ga svak počita, tim su Dubrovčani Po sve strane svita ljubljeni, štovani...

Moj pisni sbrojiti nikakor nij' moći
Sve kraje, čestiti Dubrovnik gdi obći.
Kroz gore, kroz luge po svitu svej miče;
Targovce brez druge zabave ni priče;
Po stranah, ké gleda sunce na daleče,
I koje prik reda, i s redom ké peča,
Svi targe primaju, mirno ké donosi,
I ké oni daju, on mirno odnosi....
Dostojan je svudi ovi grad da slove,
Da ga Bog i ljudi vazda blagoslove....

Онъ обращается и въ мысли о Славянствъ, погибавшемъ отъ Туровъ, просить божьей помощи противъ невърныхъ и печалится о томъ, что Славяне оставляють другъ друга безъ поддержки.

Марко Маруличъ, и за нимъ Лучичъ считаются начинателями далмато-дубровницкой драмы. Какъ въ другихъ литературахъ, такъ и у Дубровничанъ началась она церковной драмой или мистеріей. Мистерія (она называлась "prikazanje", иногда "skazanje") писалась обывновенно въ стихахъ (въ восемь и двёнадцать слоговъ); сюжеть ся заимствовался изъбиблейскихъ и легендарныхъ свазаній, напр. объ Авраам'в и Исаавъ, объ Іосифъ, о благовъщении, воскресении, о святихъ, о страшномъ судъ и т. д. Источникъ дубровницкаго "приказанья" есть общая средневъвовая латинская мистерія; ближайшимъ образомъ многія пьесы ввяты изъ итальянскихъ мистерій, переведены или передъланы; темъ не менее и здесь далматинскіе писатели обнаруживали невоторую самостоятельность. "Приказанья" не были только внижными пьесами; напротивъ онъ писались именно для сцены и пълись или представлялись въ церкви или передъ церковью на площади, наконецъ въ полъ; при одной рукописи сохранились и самыя ноты. Пълью мистеріи было конечно поученіе въ священной исторіи и мораль. На одной старой рукописной мистеріи находится новъйшая замътка, что пьеса давалась еще въ 1814 году.

Въ "Рабынъ" Лучича является уже опыть настоящей народной драмы: сюжеть ея—похищение турецкими разбойниками знатной дъвушки, которую освобождаеть ея поклонникъ, выкупающій ее на торгу въ Дубровникъ. Любопытно, что, несмотря на подобный сюжеть, пьеса не затрогиваеть контраста христіанства и магометанства, какъ и вообще онъ не затрогивается въ дубровницкой драмъ: "причину этого, — говоритъ Павичъ, — надо искать въ примирительной и осторожной политикъ далматинскихъ муниципій, которыя тайно много дъ

лали противъ Турціи, но благоразумно избъгали всяваго явнаго раздраженія".

Палье, однимъ изъ извъстнъйшихъ рагузанскихъ поэтовъ быль Никола Ветраничъ-Чавчичъ (въ монахахъ Мавро, 1482 — 1576). Онъ происходиль отъ одной изъ самихъ старихъ властельскихъ фамилій Дубровнива, быль уважаемымь аббатомь одного монастыря, но потомъ, недовольный распоряженіями церковныхъ властей, удалился въ небольшой монастырь на одномъ изъ острововъ Приморья, гдв жилъ настоящимъ пустынникомъ, продолжая однако свои поэтическіе труды и сношенія съ своими друзьями, учеными и поэтами. По смерти Ветранича, многіе изъ нихъ восп'явали его въ корватскихъ, итальянскихъ и датинскихъ стихотвореніяхъ и элегіяхъ. Кром'в перевода Эвришиювой Гекубы онъ написаль мистерін: Авраамова жертва, Воскресенье Христово, Чистая Сусанна. Ветраничь достигь уже замечательной красоты языка и легкости стиха. Его "Авраамова жертва", одна изъ лучшихъ мистерій, обнаруживаеть и искусство въ изображеніи лиць и положеній, и нівкоторыя подробности указывають, что и влісь народно-поэтическій складъ быль близокъ писателю. Въ примѣчаніи приводимъ плачъ Сары объ Исаакъ, истинно-поэтическій эпизодъ названной мистеріи, который вивств съ твиъ чрезвычайно напоминаеть народныя пъсни этого рода, такъ-называемыя у Сербовъ "нарицанья" 1).

Въ стихотвореніи "Remeta" Ветраничъ поэтически описалъ свою пустынническую жизнь на островѣ; въ Путичеть Ветраничъ водитъ своего путника по дубровницкимъ горамъ, долинамъ и пустынитъ, разсказываетъ ихъ исторію и описываетъ природу. Изъ другихъ его пьесъ замѣтимъ стихотвореніе: Италіи, гдѣ онъ желаетъ ей прежней ен славы и свободы отъ "поганыхъ" (Турокъ), чтобы ен не клевалъ ни пѣтухъ, ни орелъ (подъ которыми понималась Австрія и Франція), и какъ итальянскій патріотъ желалъ ей независимости и единства:

Gospoje od gospoj, zatoj se spomeni, Sama se posvoji, a tudje odždeni;

<sup>1)</sup> O dragi moj sinče, dušica ljuvena, gizdavi jeljenče od luga zelena!
Ko mi te uplaši i s majkom razdieli, što majku ne utaši, da grozno ne cvieli? Orle zlatoperi, kamo si poletil, što majci zaperi u srce jedan stril? Paune pozlatan, kud zadje po travi, jurve je treći dan, da majku ostavi? Moj sivi sokole, mitaru priliepi, što majci na pole srdašce prociepi? Kragujče gizdavi, reci mi boga rad, u koj si dubravi loveći ostao sad? Ko mi će ljubiti tve lice pribilo, i tebe bljuditi, vazamši u krilo?

Oružni taj zvokot neka se ne čuje, I orao i kokot neka te ne kljuje....

Cin', da te ne cvile iztočni pogani,
I oružjem ne dile tudjini nesnani,
Toj li si odluke da se ćeš udati,
Ne daj se u ruke od mnozjeh vladati.
Jednoga ti vieri i darži za sebe,
A ostale otieri daleče od tebe.
Neka se slobodiš od tugah i jada',
I vesel provodiš tvoj život od sada....

Тавъ соединялось у далматинскаго писателя два ровныхъ патріожиа,—привяванность въ Дубровнику и любовь въ Италіи, въ котоюй Далматинецъ видёлъ родину своего образованія <sup>1</sup>).

Петръ Гекторевичъ (1486 — 1572), богатый "властелинъ" изъ вара, извъстенъ какъ первый далматинскій поэть, который уже прямо бращался къ источникамъ народной поэзіи: въ своей поэмъ о рыбой ловять "Ribanje i ribarsko prigovaranje" (Венеція 1569, 1638; вара 1846) онъ вставилъ нъсколько настоящихъ народныхъ пъсенъ 2).

Новый рядь далматинскихъ поэтовъ начинаетъ Андрія Чубраговичъ (ум. около 1550), дубровчанинъ, вышедшій изъ народа. Наиольшую славу онъ пріобраль своимъ стихотвореніемъ Дыганка (Јеіјирка, т.-е. египтанка; Венеція 1599; изд. Казначича въ Дубровникъ, 838, съ біографіей), въ семи отдёлахъ или песняхъ, где цыганка живеть предвещания и открываеть тайны шести различнымь госпокамъ. По всей въроятности пьеса написана для варнавальнаго правдика. Карнавальныя и маскарадныя стихотворенія и маленькія драматическія пьесы были принадлежностью итальянскаго карнавала; веелие обычаи Италіи перешли и въ Дубровникъ, и поэты его также ставили несколько маскарадных пьесъ, — между прочимъ Чубраноштъ. "Цыганва" принадлежитъ, безъ сомивнія, въ этому разряду: согранилось известие, что она была публично декламирована въ Рагузъ ть 1527 г. Чубрановичь сталь далеко выше своихъ предшественшковь чистотой языка, действительно поэтическимъ настроеніемъ: Гунауличъ и Пальмотичъ вставляли стихи его "Пыганки" въ свои произведенія. Она вообще такъ нравилась, что въ томъ же XVI въкъ этоть сюжеть повторили еще три далматинскихъ поэта, и одинъ изъ шхъ, Пелегриновичъ, написавши свою "Цыганву въ 18-ти пъсняхъ, вать изъ Чубрановича цъликомъ четыре пъсни и введеніе.

<sup>1)</sup> M. Vetr. Hekuba i Posvetilište Abramovo. Zagreb, 1853; Pjesme Mavra Vetranića Cavčića, skup. Jagić i Kaznačić, 2 v. Zagreb, 1871—1872 (въ томъ же собрани).

Сочиненія Генторевича и Ганинбала Лучича, за тома же собр. Загр. 1874.

Никола Нальешковичъ (1510-1587), дубровчанинъ, ученый математикъ и астрономъ, спорившій впрочемъ противъ системы Галилея. извъстенъ въ далматинской поззіи любовными пъснями, и особенно комедіями и пасторалями, которыя давались въ домахъ его пріятелей и публично 1). Пасторальныя пьесы (pastirska igra, pastirsko razgovaгапје) взяты опять изъ итальянскихъ образцовъ, но мёсто нимфы занимаетъ знакомая народу вила. Образчикъ пасторали далъ уже Ветраничъ, но Нальешвовичъ первый особенно деятельно поставляль ихъ. Историви различаютъ два типа паступнескихъ пьесъ: дубровницкія и гварскія, которыя отличаются тімь, что въ первыхъ любовь пастуха и вилы ивображается обывновенно въ чертахъ комическихъ, а въ последнихъ является настоящая идиллія. Какъ авторъ пасторалей и комедій гораздо болье Нальешковича славится Маринъ Даржичъ, также Дубровчанинъ (1520 — 1580), у котораго друзья его хвалили "il puro, vago e dolce canto". Изъ его многочисленныхъ пьесъ была особенно изв'ястна пастораль или комедія Тирена (Венец. 1547, 1550) "Dundo Maroje" (1550), "Novela od Stanca" (1550); Epowib roro ont писалъ церковныя пъесы и наконецъ неизбъжныя любовныя пъсни э. Лалье, однимъ изъ извъстнъйшихъ поэтовъ XVI въка былъ Динко, или Доминивъ, Раньина (1536-1607), изъ властельской фамиліи въ Лубровникъ. Онъ прожилъ долго въ Италіи, гдъ занимался по порученію отца торговыми делами; вернувшись потомъ въ Дубровнивъ, онъ служиль республикъ, находившейся тогда въ цвътущемъ состояніи, и нъсколько разъ быль выбрань въ князья. Любовныя ивсик занимають значительную долю его позвін; кром'я того онъ писаль посланія, дилактическія и идиллическія стихотворенія, переводиль Тибулла, Проперція и Марціала, а также и изъ греческихъ поэтовъ (Ranjina Dinko, Piesni razlike, съ біографіей. Zagreb 1850). Динко Златаричъ, также родомъ изъ Дубровника (1556 — 1610), учился въ падуанскомъ университеть, и еще очень молодымъ человькомъ, 23 льтъ, быль ректоромъ университетской гимназін (almae Universitatis philosophorum et medicorum Patavini gymnasii rector dignissimus), потомъ жилъ въ Загребъ, наконецъ въ Дубровникъ. Въ молодости дамой его сердца била Флора Цуццери или Зуворичева, знаменитая въ Италіи красотой н талантами и извъстная также въ далматинской поэзіи <sup>в</sup>). Флорентинцы называли ее рагузанской Аспавіей. Къ ней относится большая часть любовныхъ пъсенъ Златарича, также и нъкоторыя пъсни Раньины. Еще въ Падув, Златаричь перевель "Аминту" Тасса подъ навваніемь "Linbmir"

<sup>1)</sup> Сочиненія его, вийсти съ сочиненіями другого писателя, Николи Димитровича, издани Ягиченъ и Даничаченъ, къ томъ же собраніи, Zagr. 1878.

2) Сочиненія—тамъ же. Zagr. 1875.

з) Біографія Флори Зукоричь (Floria Zuzzeri Pešionia, 1555—1600), написанная Сакцинский, въ «Илирской Даниць» 1846, № 18—20.

(Венец. 1580); впосл'вдствін онъ перевель "Электру" Софовла и "Ширама и Тисбу" изъ Овидія: въ н'всняхъ его, какъ и у Раньины, значительную роль играеть дидактизмъ <sup>1</sup>).

По современности укажемъ вдёсь же ученаго писателя, очень взвёстнаго, главный трудъ котораго быль впрочемъ написанъ на итальянскомъ языкъ. Это быль бенедиктинскій аббать Мавро Орбинъ (Маиго Отвіпі, или Urbini, ум. 1614). Къ сербо-хорватской литературѣ онъ относится только какъ переводчикъ "Духовнаго Зерцала", Анджело Нелли, которое печаталось въ XVII стольтіи и латинскими, и кириллювскими буквами; но всего болье извёстенъ онъ какъ авторъ вниги: Storia sul regno degli Slavi (Pesaro 1601). Эта исторія написана безъ особенной критики, какой и мудрено требовать въ то время, но вамычательна какъ первый историческій опыть, съ котораго между прочимъ и у насъ началось первое нёсколько обстоятельное знакомство съ исторіей славянства: книга Мавро Орбини переведена была, въ 1722, на русскій языкъ Өеофаномъ Прокоповичемъ или подъ его руководствомъ 2).

Навонецъ, высшую степень развитія далматинской позвін представдаеть Дубровчанинъ Иванъ Гундуличъ (или Gondola, 1588 — 1638). Началомъ его образованія были обычныя humaniora, потомъ онъ занимался философіей и правомъ: въ гуманистическихъ предметахъ и въ философіи учителями его были ісвуиты. Свое поэтическое поприще онъ началь около 1610 года; изучение итальянскихъ поэтовъ отразилось нёсколькими переводами, изъ которыхъ особенно замёчателенъ переводъ "Освобожденнаго Герусалима" Тасса, — итальянское благозвучіе стиха онъ старался перенести и въ далматинскую позвію, и въ этомъ отношении достигь такого совершенства, какое было неизвъстно ни его предшественникамъ, ни последователямъ. Онъ присоединился потомъ въ обществу молодыхъ поэтовъ, посвятившихъ свою деятельность развитію драмы, и написаль или перевель съ итальянскаго нёсколько драматическихъ пьесъ, котория даваль вивств съ своими сотоварищами: "Ariadna", "Proserpina ugrabljena", "Dubravka", "Galatea", "Diana", "Armida", "Posvetilište ljuveno", "Kleopatra", "Adon" н друг. Пьесы его не всв сохранились. Это — пасторали, съ большей ни меньшей долей вомического элемента. Изъ нихъ особенно цънатся "Аріадна" и "Дубравка". Затімь онь перевель нісколько псал-

<sup>1)</sup> Zlatarića D. Djela, изд. Сакцинскимъ, Загребъ, 1853, З части, съ біографіей.
2) Ми вообще не упоминаемъ здёсь датинскихъ и итальянскихъ писателей Дубровника: не относлось къ сербо-хорватегой дитературй, они представляють однако иного дибопититайшихъ фактовъ для исторіи дубровницой образованности. Изъ нешть трудовъ объ этихъ писателяхъ см. въ особенности (богатия фактами, не слиштить безопотелима) изслідованія В. Макумена «Объ историческихъ наматиничахъ и битописателяхъ Дубровника», Сиб. 1867.

мовъ, написалъ элегическое произведеніе: Слезы блуднаю сына (Suze sina razmetnoga) и другія вещи, наконець знаменитаго въ надмативской литературѣ Османа, эпическую поэму, которой современники пророчили безсмертіе и которая до сихъ поръ пользуется большой славой въ сербо-хорватской литературъ, какъ лучшій цвыть дубровницкой эпохи. Гундуличь, какъ думають, желаль выбрать сюжеть, который бы имъль высокій поэтическій интересь и вибсть сь тымь даль поводь въ прославлению славнискаго народа, особенно его любимаго Лубровнива. Поэтому онъ взяль предметомъ своей эпопеи войну 1621 г. между Полявами и турецвимъ султаномъ Османомъ и гибель Османа, убитаго въ мятежъ. Поэма составлена въ стилъ тогдашней итальянской эпопен; Аріосто и Тассо были очевидными образцами Гундулича, осо-`бенно послъдній: можно также найти параллели съ Виргиліемъ. Гораціемъ, Овидіемъ, Гомеромъ 1). Это была обывновенная дань псевдовлассическому стилю времени. Вибстб съ твиъ, поэма представляетъ однаво и другія стороны; Гундуличь замічательно знасть историческіе факты и географическую сцену поэмы; онъ знаеть не только исторію Дубровнива и Польши, но и другихъ славянскихъ племенъ, особенно южныхъ; онъ гордится славянской поэзіей. Наконепъ, онъ вообще славянскій патріоть, и его одушевляла мысль о борьб'в христіанства и Славянъ противъ магометанскаго варварства. Патріотизмъ поэта виражался въ поэтическихъ обращенияхъ въ Дубровнику:

> Ah! da bi uvěk jako sade Živio miran i slobodan, Dubrovniče běli grade, Slavan světu, nebu ugodan....

Robovi su tvoji susėdi, Težke sile svem gospode, Tvé vladanje samo sėdi Na preštolju od slobode. (IIžchs VIII).

Въ другой пъснъ Гундуличъ бросаетъ поэтическій взглядъ на сербскую исторію и славу ен героевъ:

> U njih (Cepfora) svud se vitez hvali, Koga krunom kopje obdari: Štěpan, Uroš i ostali Od Nemanjske kuće cari.

U njih žive slava obilna, Kú Obilić steče mudri, Kad handžarom cara silna Na Kosovu směrtno udri.

<sup>1)</sup> Напр. XIII пъсня Гундунча бливко напоминаетъ IV пъсно «Освобожденнаго Ісрусалим»; Крунослара и Соколица списани съ Эрминіи и Клоринди; описаніе путемествія Али-пами въ Поляванъ наноминаетъ подобиня нъста въ Одиссей и Эмендъ и др.

Prosvětlit se je u njih hajo, Kudgod světli sunce žarko, Svilojević još Mihajo I Kraljević junak Marko....

Glasi se u njih srèd naroda Od iztoka do zapada Věra, gospodstvo i sloboda Dubrovnika mirna grada n r. z. (Изсня ПІ).

Изъ двадцати пъсенъ "Османа" двъ (XIV—XV) были затеряны, и впослъдствии ихъ дополняли его внукъ Петръ Соркочевичъ, Маринъ Златаричъ, а въ новъйшее время Янъ Мажураничъ 1). Въ истории далматинской поэзіи извъстны далъе сынъ и внукъ Гундулича.

Зам'вчательную плодовитость вывазаль современнивы и двоюродный брать Гундулича, столько же внаменитый, Юній Пальмотичь (Giono Palmotic или Palmotta, 1606—1657), изъ властельской дубровницкой фамиліи. Прошедши подъ руководствомъ ісзунтовъ гуманныя взученія, Пальмотичь пріобрёль сначала извёстность вакъ латинскій поэть, но потомъ, подъ вліяніемъ Гундулича, обратился въ національной поэзіи и сталь ревностно изучать народный языкь, и такь вавъ въ Дубровнивъ этотъ язывъ принялъ много итальянскихъ элементовъ, то Пальмотичъ искалъ коренной народности въ Боснъ. Поэтическое творчество давалось ему легко и написаль онь чрезвычайно иного. Въ выборъ сюжетовъ онъ быль впрочемъ мало самостоятеленъ: изъ Виргилія онъ взяль свою драму "Ulaz Enee k otcu Anchizu", нвъ Гомера Ахиллеса, изъ Софокла-Эдипа, изъ Овидія-Похищеніе Елены (Otmica Helene), изъ Тасса—Ринальдо и Армиду и т. д.; изъ преданій о началів Дубровнива-своего Паваимира, наконепъ изъ Дукдянскаго летописца взята его "Zaptislava", где онъ прославляеть славянскія героическія діянія. Но многія изъего пьесь также затеряны. Пальмотичь быль извёстень далёе какъ сатирикъ и замечательный импровизаторъ. Пальмотичъ легко импровизировалъ на далматинскомъ благозвучномъ язывъ и иногда, обдумавъ драму и собравъ друзей, онъ прямо дивтоваль имъ всё роди; его пёсни пёвались въ веседомъ обществъ, - и когда пълась одна строфа, онъ уже готовиль другую, еще болье веселую. Наконецъ, благочестивое воспитаніе отозвалось нявъстнъйшимъ его произведеніемъ *Христіадой*, вольной перельдкой поэмы этого названія Іеронима Виды, и лирическими піснями, преи-

<sup>1)</sup> Gundulich, Suze sina razmetnoga, Sedam pjesnji pokornich и проч. Дуброзникъ 1828; Osman, Spievagne vitescko, Дуброва. 1826. Итальянскій переводъ Аппендини, Parysa 1827. съ историко-питературнимъ введеніемъ. Новыя пяданія: Djela Ivana Gundilica, Zagreb 1844; Iv. Gundilica Osman, 2-е изд. Загребъ 1854 и др. Вюграфіи: F. M. Appendini, Vita di G. Fr. Gondola, Ragusa 1828 и Мажуранича при изданіи сочиненій.

мущественно духовнаго содержанія. "Христіада", въ которую Пальмотичь наміналь античной и славянской минологіи, пользуется въ далматинской литературів великимъ почетомъ (Римъ 1670, Пестъ 1835, Загребъ 1852;—посліднее изд. съ біографіей).

Въ родѣ Пальмотича опять видимъ еще двухъ поэтовъ: это были братъ Юнія, Юрій (Gjore) Пальмотичъ, и родственникъ ихъ Явовъ Пальмотичъ (Jaketa Palmotic-Dionoric, ум. 1680). Послѣдній—дубровницвій властелинъ, оказавшій своей родинѣ великія услуги во время землетрясенія, разрушившаго Дубровникъ въ 1667 году; между прочимъ онъ былъ посланникомъ республики въ Константинополѣ и Римѣ, Его литературная извѣстность основана на эпической поэмѣ "Dubrovnik ponovljen", написанной по поводу землетрясенія 1).

Съ такимъ обиліемъ развивалась дубровницкая литература, радомъ съ замѣчательнымъ развитіемъ общественности. Общественные нравы Дубровника отличались особеннымъ оживленіемъ: на тогдашній итальянскій образецъ тамъ составлялись литературныя общества (даже "академіи") съ точными правилами, которымъ члены подчинались, для развлеченій поэтическихъ и особенно драматическихъ: здѣсь читались поэмы, пѣлись стихотворенія, давались пьесы. Соревнованіе между обществами и отдѣльными поэтами производило обильную литературу, въ которой являлась не одна поэзія, но и многочисленные ученые труды; выигрывала отъ этого и цѣлая республика: дубровницкая жизнъ проникалась благороднымъ духомъ высшей образованности; интересъ къ ней и успѣхи ея давали Дубровнику особенный почетъ и значеніе на славянскомъ и не-славянскомъ югѣ.

Страшное землетрясеніе 7 апріля 1667 нанесло Дубровнику ударъ, отъ котораго онъ въ сущности никогда не могъ оправиться. Въ городів и въ окрестности разрушены были всё каменныя зданія, погибло больше 5000 людей; нівсколько дней свирівпствоваль пожаръ; окрестные жители стали грабить остававшееся и убивали тіхъ, кто міншаль. Это біздствіе сломило старую жизнь Дубровника. Правда, городъ быль возстановленъ при помощи папы, итальянскихъ государствъ и Турціи, но торговля літь на пятьдесять совсімть упала, политическое значеніе также; сами Дубровничане повредили себів тімъ, что въ угоду папів не пускали въ себів босанскихъ выходцевъ и тімъ остановили заселеніе города.

Почти одновременно съ этимъ бъдствіемъ и въ литературъ произошелъ поворотъ въ упадку. Гундуличъ остался высшимъ пунктомъ литературнаго развитія Дубровнива, и послъдующіе поэты уже не могли

Ср. Макумева, Изслед. 240—250; тамъ же далее о другихъ поэтахъ, въсавмихъ о страмномъ землетрясения.

удержаться на высоть, какой достигла его поэкія; они усвоили себь дегкость стиха и внімней форми, которые доведены были у Гундулича до замінчательнаго совершенства, но не шли дальше въ содержанін. Поэты сліндующей эпохи, два Пальмотича, четыре Бунича, Иванишеничь, Владиславь Менчетичь, Канавеличь, Витезовичь, Виталичь, младшій Гундуличь и длинный рядь другихь не могли остановить этого упадка въ теченіе XVII и XVIII віка. Изъ этихь поэтовь упомянемъ лишь о главнійшихь.

Семнадцатий въвъ еще очень богать писателями. Владиславъ Менчетичъ (ум. 1666) написалъ "Trublia Slovinska" (Анвона 1665, мотомъ 1844), героическую поэму въ честь Юрін Эринскаго, затёмъ драмы и любовныя пёсни. Поэтомъ былъ и ето сынъ, Шишко Менчетичъ (младшій). Однимъ изъ извёстийшихъ писателей того же времени былъ Ив. Вуничъ-Вучичевнчъ (ум. 1658), опять авторъ драмъ, любовныхъ и благочестивыхъ пёсенъ, котораго вслёдъ за Гундуличемъ и Пальмотичемъ считаютъ въ тріумвиратъ лучшихъ дубровнищвихъ писателей этого въка. Три его сына также извёстны въ дубровницвой литературъ.

Изъ писателей не-дубровницваго происхожденія изв'ястны вы это же время: Петръ Канавеличъ, родомъ изъ Корчулы (1600—1690), потомъ дубровницкій сенаторь; онъ написаль эпопею "Sveti Ivan biskup Trogirski i kralj Koloman" (Osiek 1858), стихотвореніе по поводу землетрясенія, разрушившаго Дубровнивъ (изд. 1667, 1841, 1850), п'ясню, прославляющую освобожденіе В'єны Соб'єскимъ; перевель ІІ Равтог Fido Гварини и проч. Ран'єє жилъ Юрій Бараковнчъ, родомъ вът Задра (1548—1628), которому принадлежить поэма "Vila Slovinka", въ 13 п'єсняхъ (Вен. 1682), религіозныя стихотворенія, пасторальная драма. Берн. Карнарутичъ изъ Задра (1553—1600) написаль поэму о взятіи Сигета; Иванишевичъ, изъ Брача (1608—1665) и другіе.

Далъе, Иванъ Гундуличъ (1677—1721), внувъ славнаго Гундушча, которому приписываютъ пробужденіе "далматинскихъ музъ" послъ землетрясенія, нанесшаго ударъ и дубровницкой поэкіи; онъ написаль нъсколько драмъ, поэму и разныя пъсни; Антунъ Гледьевнчъ (ум. 1728), изъ дубровницкаго народа, останившій нъсколько драмъ, сатиръ и ир.; духовно-дидактическіе писатели Арделій Делла-Белла, флорентинецъ, Бернардо Цуццери и пр.

Въ течени ста лътъ послъ Гундулича далматинская поззія терила больше и больше свои силы; только въ началъ XVIII стольтія ее снова воднять дубровчанить Игнатій Джорджичъ (1676 — 1737). Получини свое образованіе у ісзуитовъ, онъ съ 22-го года вступиль сначала въ орденъ ісзуитовъ, потомъ бемедиктинцевъ и имълъ значитель-

ное положение въ дубровницкой республикъ. Онъ умеръ аббатомъ. Джорджичъ отличался большой ученостью, трудолюбіемъ и илодовитостью; онъ началь датинскими и сдавянскими стихотвореніями и оставиль много произведеній на латинскомъ, итальянскомъ и славанскомъ явыкахъ, напр. изъ латинскихъ: "Rerum illyricarum seu Illyrici historia", упомянутие нами "Vitae et carmina nonnullorum illustrium civium Rhacusanorum"; изъ итальянскихъ: "Il novizzo benedittino", "Raccolta di varie lettere erudite", "Poesie varie" и проч. Его славянская позвія преимущественно поучительная и религіозная, напр. поэма "Вадохи кающейся Магдалины" ("Uzdasi Mandaljene pokornice", инд. 1728, Загр. 1851), "Saltjer slovinski" (Псалтырь, инд. 1729, Загр. 1851), навонецъ шуточная поэма "Marunko i Pavica". Но этотъ новый успахь далматинской поэзін опять не ималь результатовь, нотому что у поздивишихъ писателей не нашлось достаточно силы поллевжать народность, уступавшую передъ латинскимъ и итальянскимъ вліянісмъ. Эти пресмники Джорджича: Иванъ Франатика Соркочевичъ (Gianfrancesco Sorgo, 1706 — 1771), авторъ религіозныхъ гамновъ, и въ особенности переводчикъ изъ Метастазія, Мольера, Тасса, Гольдони 1); Бетондичи, Іосифъ и Яковъ, переводившіе Овидіевы героиды; Маройе Тудижевичъ (Marino Tudisi), переводившій Мольера; Петръ Бошковичъ, переводившій Корнелева "Сида"; его сестре, Аница Боліковичева, последняя представительница славнаго некорта. рода: Лукреція Богашиновичева (ум. 1800) и друг. — не заявили. однаво, ни новаго содержанія, ни сильной поэвіи.

Но въ XVIII столътіи явился еще писатель, который услъль пріобръсти въ сербо-хорватской литературъ обширную популярность, сохранившуюся до сихъ поръ, и представляеть наиболье живую связь стараго далматинскаго періода съ новой литературой.

Этотъ писатель быль Андрія Качичъ-Міошичь (1690 — 1760), изъ стараго вняжескаго рода въ далматинскомъ Приморьв. Онъ рано поступиль въ орденъ францисканцевъ, и докончивъ свое философское и богословское образованіе въ Пеств, быль профессоромъ сначала философіи въ монастирв Макарско, потомъ богословія въ ІНибенний. Свою философію, которая была схоластическая, онъ наложиль въ латинской книгв: "Elementa peripatetica juxta mentem subtilissimi doctoris Joannis Duns Scoti": онъ составиль потомъ книгу сказаній ниветхаго и новаго завёта подъ накваніемъ: "Когавіріса", наконець обратился къ наученію народной старины и преданій. Мы видёли, что интересь къ народной пожіи сохранялся у дубровницкихъ писателей, несмотря на чужое литературное вліяніе. Это чувство къ народно-

<sup>1)</sup> Его синъ, Петръ Соркочевичъ (ум. 1826), какъ више упомяную, дополниль педоставинія двів пісни «Османа» Гундулича.

поэтическому содержанію, не заглушенное книжными вліяніями, ни у кого изъ далматинскихъ поэтовъ не сказалось такъ сильно, какъ именно у Качича. Вывши много леть папскимъ легатомъ въ Лалмапіи. Боснъ и Герцеговинъ, онъ воспользовался своими путешествіями по этимъ враямъ, чтобы собирать народныя преданья, старыя рукописи и другіе историческіе памятники. Онъ собраль свое знаніе старины и свою позвію въ внигу п'есенъ, подъ названіемъ "Razgovor ugodni naroda slovinskoga", которая подъ именемъ "Pjesmarica" пользуется донынъ чреввычайной известностью. Его песни нравились, потому что написаны были народнымъ свладомъ, и въ поэтической формъ передавали народную исторію, начавь ее съ баснословныхъ извёстій, идущихъ за двъ тысячи льть до Р. Х.; посль этого начала Качичъ разсказываеть настоящую исторію сербскаго народа, его кралей, его борьбы съ Турками, его юнаковъ, витавей и ускоковъ въ томъ поэтическомъ тонъ, въ какомъ излагаетъ ихъ народная пъсня. Книга Качича имъла съ 1756 до 1851 г. двенадцать изданій (въ Венеціи, Анконе, Дубровнивъ, Заръ, Вънъ, Загребъ), -- такого успъха не имъло ни одно произведеніе далматинской поэзіи. Національное содержаніе никогда еще не являлось въ такой симпатичной народу формъ. Качичъ какъ будто предвидѣлъ литературныя потребности поздивищей эпохи. Правда, та степень, на которой у Качича является народное содержаніе, остается первобитно - эпической, но темъ самымъ его книга первая положила начало прочной связи литературы съ народомъ и имъла потомъ обширное значеніе для новъйшаго литературнаго возрожденія. П'ёсни Качича переходили въ народъ 1).

После Джорджича и Качича, далматинская литература, продолжавшая двигаться въ старой традиціи, уже не об'єщала развитія. Ея время проходило окончательно. Даже н'єкоторые отдёльные таланты, появлявшіеся въ ней, не могли поднять ее при этомъ характерів. Какъ им видёли, она оставалась исключительно литературой поэтической, или стихотворной: она почти не имёла прозы, или эта проза ограничивалась легендой и религіознымъ поученіемъ. Научная образованность

<sup>1)</sup> Заглавіе перваго наданія: Razgovor ugodni naroda Slovinskoga, u komu se ukazuje pecsetak i svarha kraljā Slovinskih, koji puno vikovā vladasce svim Slovinskim darzavam, s razlicstitm pismam od kraljā, banā i Slovinskih vitezovā, izvadjen iz razlicstih knjigā i sloven u jezik Slovinski po Fra Andrii Kacsichu Mioscichu iz Brista etc. u Mlecih 1756. 8°. 396 стр. Новъйшее изданіе, не совсёмъ удовлетворительное, Zagr. 1875. Въ 1861, по поводу столътняго юбилея Качича, изданъбить «Vienac usdarja narodnoga O. Andriji Kacić-Miošiću na stoljetni dan preminutja», u Zadru, 1861, гдъ дана обстоятельная біографія Качича и харавтернстика его литературной дъягельности. (Біографія Качича, напис. Ивичевичемъ, въ «Зоръ Далият.» 1846). Въ «Изслъд.» Макушева упомнивается около того же времени епискова Ансельиз Каттичъ (съ годомъ 1754, который, впрочемъ, не знасиъ, въ чему относител), набъ авторъ пъсни о войнать Маріи-Терезік. Но приведенный отривокъ представляеть странное сходство съ подобной нъслей Качича-Міошича. Ср. Макушева, стр. 269—270, и Razgovor Ugodni, въ взд. Загр. 1875, стр. 758 и сгрд.

шла по прежнему на латинскомъ и итальянскомъ языкахъ; національнан литература не имъла этой прочной основи, такъ что люди, ограниченные одними національними средствами, должны били оставаться вив серьёзнаго образованія; притомъ изъ латинско-итальянской литературы брали старые, отжившіе свое времи образцы. Не появлялось и людей, которые могли бы поддержать дитературную жизнь сильчимъ поэтическимъ талантомъ. Мы не имбемъ нужди пересчитивать прозанческих писателей далиатинской литературы, такъ какъ ето быль почти только спеціально церковние дидактики, которие не приносили ничего новаго и не измъняли положенія образованности 1). Съ конца XVIII столетія и до тридцатых годовь ныпенняго могуть быть еще упомянуты следующіе дубровницей и вообще далиатинскіе писатели: Лука Михальевичъ-Буничъ (ум. 1778), между прочинъ переводившій Горапія и Виргилія: духовный поэть и моралисть — францисканепъ Петръ Кнежевичъ; Врюеръ (Bruerovic, собственно Bruère Derivaux, ум. 1857), французъ, сынъ французскаго посланника въ Дубровникв, въ 1774 прибывшій сюда съ отпомъ и преврасно изучившій далматинскій ажыкъ, пром'в переводовъ изъ Проперпін, Катульа, Марціала и пр., онъ написаль сатири (двв издани Казначичемъ въ 1838), и комедію: Юрій Феричъ (или Гвозденица, 1744 — 1824). кановикъ, родомъ изъ Дубровника, писавшій латинскія стихотворенів и иллирскія "Притчи" (ивсколько ихъ издано въ "Далиатии. Магазинь" 1851) и поэму "Вватіе Очакова" ("Kolo," ч. 2); Маринь Златаричь (1753-1826), дубровчанинъ, переводившій Геснеровы плиллін и имсавшій собственныя стихотворенія разнаго рода; Иванъ Салатичь (ум. 1829), писавтій по-латыни и по-славянски; наконедъ Юрій Хидья (Juraj Hidja, 1752—1833), родомъ изъ Дубровнива, извёстный мереводами Катулла, Тибулла, Проперція и Виргилісной Эненли.

Въ то время, когда сербская литературная дѣятельность упадала въ Далмаціи, она стала развиваться во внутреннихъ провинціяхъ, на сѣверѣ, такъ что въ концѣ XVIII и XIX вѣка здѣсь являются писатели, поддерживающіе нить далматинской поэзіи.

Изъ сѣверныхъ областей оставалась совсѣмъ чужда литературнаго движенія *Славонія*. Ея населеніе по языку очень мало отличается отъ далматино-хорватскаго; Славонцы — православные и католиви; первые, съ кирилловской азбукой, примыкали къ сербской литературѣ, вторме

<sup>1)</sup> Списовъ этихъ далматинскихъ писателей и, вийстй съ ними, босанскихъ францисканцевъ, писавшихъ тъмъ же явикомъ, но употреблявшихъ кроми латинской авбуки также и буквицу, см. у Шафарика, въ названной выше книгъ, и чемскій «Часошисъ» 1859, 4, стр. 519 и слід.

въ далиатино-хорватской, но съ начала XVI въка для Славоніи настуниль долгій періодъ мрака, гдё никакая живжная деятельность не могла имъть мъста. Послъ наденія Белграда (1521), Славонія поднала турецкому игу (съ 1524), которое окончилось только Карловацкимъ миромъ, въ 1699. Крайний упадовъ народа вызвалъ, наконецъ, имсателей, воторые стали работать для внижнаго образованія. Это были духовине католические писатели. Антунь Канижличь (1700-1777). нть Помега въ Славоніи, іслумть, написаль поэму о святой Рокани (Sveta Rexalia Panormitanska, Въна, 1780) и книгу: "Kamen pravi smutnje velike", о причинахъ разделенія восточной и западной цервви (Осекъ 1780); эта внига славилась по явыку и стилю, какъ "opus Ciceronianae elequentiæ". Іосифъ Кермиотичъ, придворный капедданъ въ Вѣнѣ, написалъ между прочимъ "Radost Slavonie" 1787 и описываль въ стихахъ "Put u Krim" (1788), т.-е. путемествіе въ Крымъ имп. Екатерины и Іосифа И. Видъ Дошенъ написалъ дидактическую поэму: Седмилассая змил 1). Въ половинъ XVIII въка явился и нисатель иного рода, обратившійся непосредственно къ народному быту. Это быль Матія-Антунь Рельвовичь (1732—1798), изъ босанскаго рода, переселивнагося въ Славонію. Въ Семилетнюю войну онъ, бывши офицеромъ въ австрійскомъ войскі, попаль въ плень, и живи въ Пруссіи доканчиваль свое образованіе-выучился по-французски, читаль, наблюдаль чужіе нрави. Возвративнись изъ влёна, Рельковичь недаль вы Дрезден'в своего "Сатира", вы стихахы (Satir iliti divi csovik, 1761), —его натріотическое чувство было возбуждено сравненіемъ своей родины съ лучинии порядками чужой страны и выразилось сатирическими обличеніями. Книга им'єла, по времени, чрезвычайный усп'єкъ; не обощнось и безъ нападовъ, на которыя отвечаль упомянутий Видъ Лошенъ въ стихотворной внижей: "Jeka planine, koja na pisme Satira i Tamburasha Slavonskoga odjekuje i odgovara" (Zagr. 1767). "Сатиръ" между прочимъ изданъ былъ и кирилловскимъ письмомъ 2). Кром'в того, Рельковичь ивдаль "Евоновы басни" и другія книги для школъ, "иллирскій" словарь и грамматику. Повидимому, это быль народина человать, — его навывали pater pauperum, exemplar virtutum: но литературному значенію его сравнивають съ Качичемъ, какъ прединественчика новаго движенія 3). Матія-Петръ Катанчичъ (1750— 1825), францисканецъ, родомъ изъ Славонія, нѣсколько времени про-

🏂 (Kuchilk, 1796).

13\*

<sup>1) «</sup>Axdaja Sedmoglava», Загр. 1768. Въ 1803 вышло въ Пеств взданіе, печатажное пермоннимъ шрифтомъ и «съ далматинскаго жика на славено-сербскій пречищенное» Г. Михальевичема

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Изданія: 1761, 1779, 1822, 1857; последнее изданіе: Djela Mat. Ant. Relkovića, izdao M. Seneković, u Vinkovcih 1875. Кирилловскім (въ переводь на «про-сео сербскій «вим»»): 1798, 1807.

\*) Брать Рельковича, Іосяфъ-Степань, написаль въ стихахь «Хорошаго Хо-

фессоръ пестскаго университета, извёстный своей ученостью; кромё большого количества латинскихъ сочиненій, посвященныхъ между прочимъ славянской древности,—въ славянской литературё онъ имёстъ замёчательное имя по своему переводу Библіи. Надъ переводомъ Библіи для католическихъ Сербовъ трудились уже съ XVI столетія Кассій, потомъ въ 1750 — 70 Роза, около 1800 Бургаделли, но ихъ переводы остались неизданными; переводъ Катанчича, съ латинскимъ текстомъ, изданъ былъ въ Пеств 1831 (свой языкъ онъ называлъ "славно-иллирскимъ изговора босанскога"). Его идиллическія стихотворенія изданы были въ книгъ: "Fructus autumnales in jugis Parnassi Pannonii maximam partem lecti", Загребъ, 1794. Гергуръ Чевановичъ (1786—1835), францисканецъ, написалъ безъ особеннаго таланта, но по крайней мёрѣ правильнымъ и народнымъ языкомъ, драматическую пьесу: "Josip, sin Jakova patriarke" (Песть, 1820), и др.

Такимъ образомъ историческое преданье старой далматинской литературы доходить до нынёшняго столетія, но блестящая эпоха ел уже не возвращалась. Вліяніе ся на общественное развитіе было менъе значительно, чъмъ можно было бы ожидать по началу. Усвоивши себъ одинъ разъ ту степень литературныхъ идей, которую она заимствовала изъ латино-итальянскаго источника, далматинская литература не ушла дальше ея, и въ то время, когда въ цёлой Европъ начиналось уже броженіе новыхъ понятій, все еще поставляла духовныя поэмы, псевдо-классическія эпопеи, любовные стихи и пасторали. Правда, эта литература не осталась чужда народности, но въ своемъ главномъ теченіи, у большинства писателей, обработивала подобное содержаніе въ чуждой или недоступной народу форм'в, и не расширяла его до врупнаго общественнаго интереса; съ другой стороны она осталась чужда тому просвётительному движенію, которое распространалось тогда изъ Франціи по всей Европ'в и которое способно было оживить общественную мысль и связать ее съ деломъ народа. Время вызывало широкіе вопросы общественнаго освобожденія, но далматинское Славянство, въ своихъ труднихъ политическихъ условіяхъ, раздъленное отъ ближайшихъ единоплеменниковъ, было еще не въ силахъ за нихъ браться, и литература становится внижной отвлеченностью, или же ограничивается элементарными книжвами для шволы н житейскаго обихода. Тёмъ не менёе, старая далматинская литература имъетъ свое несомнънное историческое достоинство. Во времена своего стараго богатаго развитія, далматинская литература бывала неръдко истинно поэтическимъ отраженіемъ живни свободнаго и цвътущаго Дубровника и далматинскихъ общинъ. Она дала доказательства замѣчательной умственной и поэтической производительности. Ея навлонность прислушиваться въ народному содержанию принесла свой плодотворный результать въ трудахъ Качича-Міошича: дубровницкая поэтическая школа саблала или него лоступнымъ народное творчество. внушная интересъ въ этому творчеству въ такую эпоху, когда европейсвая литература еще подчинялась ложному влассицизму, смотръда свысова на поэзію и преданія народной массы, — и труды Качича стали первымъ шагомъ въ національному Возрожденію. Далве, ученость стараго періода, отъ Мавро Орбини по Катанчича, послужила введеніемъ въ новой научной разработкі славянской старины. Наконецъ, когда въ нашемъ столътіи возрожденіе сделалось господствующимъ интересомъ славанскихъ литературъ, воспоминанія о славной дубровницкой эпох'в стали для Сербо-Хорватовъ возбуждающимъ прижеромъ, и замечательная обработва языва въ ту эпоху послужила для современной литературы. Новая эпоха литературы западнаго сербсваго народа начинается тогда, когда центръ ея деятельности перенесенъ быль въ Хорватамъ, и вогда въ новой "иллирской" литературь сталь дыйствовать панславизмь, идея пылаго славянскаго возрожденія, а вибств съ нимъ идея политическаго освобожденія и сербохорватскаго единства.

## 3. Литература совственно-хорватская.

Слёдуетъ наконецъ упомянуть еще объ одной области сербо-хорватскаго племени, которая представляла отдёльную литературную жизнь. Это—собственные *Хорваты*, жители австрійской провинціи, носящей ихъ имя.

Имя Хорватовъ, какъ выше замѣчено, въ старину распространалось очень далеко на земли Далмаціи; хорватскіе патріоты увѣряютъ, что и теперь Далматинецъ, даже отдаленныхъ краевъ, называетъ себя Хорватомъ. Дѣйствительно, историческія обстоятельства дали большое распространеніе имени Хорватовъ, но въ тѣсномъ смыслѣ это имя принадлежитъ только одной вѣтви западнаго сербскаго племени, собственнымъ Хорватамъ, занимающимъ особенно такъ-называемую провинціальную Кроацію 1).

Подробессти объ отношениях этихъ нарычій см. у Ягича, Jihoslované,—Slovвік Naučný, IV. 803—804, 806—811; и Даничича, въ «Гласиний», т. IX.

<sup>1)</sup> Нарвчіє собственних Хорватовъ есть тавъ-навиваемая «кайкавщина»: Далнатинская литература, о воторой до сихъ поръ говорено, и которой также даютъ
обикновенно названіе «хорватской» (въ обширномъ смыслѣ), писана на другомъ, такъназиваемомъ «чакавскомъ» нарвчін, очень отличномъ отъ собственно-хорватскаго, и
котя отличномъ, но очень близкомъ къ такъ-навиваемому «штокавскому», или собственносербскому нарвчію (босанско-герцеговинскому, и нинфинему литературному). Дитературная исторія двухъ посліднихъ нарвчій довольно спутанная, именно вслідствіе
въъ топографической и филологической близости; начавшись въ XV столітів на неркомъ на вихъ, дализтинская литература воспринимала нотомъ различния черти
второго,—когда вийстъ съ тъмъ сербскій элементь изъ Восим и Герцеговини надвинася въ корватское Приморье.

Хорватское нарвчіе, въ тесномъ смисле, не имело большой литературы. Въ собственной Хорватіи не было тахъ благопріятныхъ условій литературнаго развитія, какія были въ Далмаціи. Съ присоединеніемъ въ Венгрін; она была отделена отъ Далмаціи политически и имела съ ней только слабыя торговыя связи; отъ Сербін отділена была религіей. Какъ въ Венгріи, языкомъ церкви, управленія, книги, образованности сделалась латынь. Собственно хорватское наречие въ первый разъ является въ книге въ XVI столетіи, когда къ Хорватамъ и Хорутанамъ проникла реформація. Новое ученіе въ первое врема встрётило здёсь усердныхъ послёдователей и поддержку у сильныхъ магнатовъ, такъ что корватские последователи реформации, во второй половинъ XVI стольтія, могли сдълать попытки для религіовнаго просвъщенія народа. Одинит изъ знаменитьйшихъ повровителей этой дъятельности быль графъ Юрій Зринсвій (ум. 1603), который устроиль хорватскую типографію въ своемъ имініи Неділишть, нотомъ въ Вараждинъ (1570). Здъсь архидіаконъ Михаилъ Бучичъ напечаталь, кавъ говорять, "Новый Завъть", "Христіанское ученіе" и проч., но сволько именно онъ сдёлалъ-неизвёстно, потому что уже вскорт ватысь началось преследование протестантства, и изданныя вниги были важется совершенно истреблены ісзуитской инквизиціей. Въ той же типографіи Иванъ Пергошичъ издаль свой хорватскій переводъ "Венгерскихъ правъ (1574). Антонъ Врамецъ написалъ "Хронику" (Любляна 1578) и "Толкованіе на евангеліе" и проч. Бучичъ открыто приняль и проповедоваль кальвинизмь; вмёстё съ своими последователями онъ подвергся преследованію епископовъ и синодовъ, но нашелъ ивкоторое покровительство въ терпимости императора Максимиліана II. Но при его преемникахъ діла приняли иной обороть: сильнъйшіе изъ венгерскихъ магнатовъ поднялись съ оружіемъ въ рукахъ на защиту римской церкви, новое ученіе пало. Хорваты возвратились въ католицизму; воспитаніе перешло въ руки і езуитовъ, книжная деятельность также. Хорваты не имели своихъ типографій до самаго конца XVII въка; къ половинъ этого нъка относятся новыя попытки литературы. Не много впрочемъ было писателей, которые обратили вниманіе на народный языкъ; между ними могутъ быть названы: Цетръ Зринскій, банъ хорватскій (1621—1671), правнувъ знаменитаго сигетскаго героя Зрини, - который перевель

Далиатинско-дубровинцкіе висстели называли свой язикъ различно: всего чаще «илировинь», по предположенію, что они—потомки древнить Иллировь, и «словинскить» (т.-е. славянскимь), даме просто «далиатскимь» и «дубровачкимь»; употреблялось и названіе «хорватскій» во политической связи. Въ ногійшее времи, религіозная враждебность католичества и православія еще больше спутала ийстиній народь; православние вообще зовуть себя «Сербами», а католици (хотя тіже Серби) «Латинами», даже «Шодами», принима прозвище, какимь вовуть их православние Серби, или же ті и другіе называють себя по ийстиостимь.

поэму, написанную его братомъ Ниволаемъ, первоначально по-венгерсви: "Adrianszkoga mora Sirena" (Венеція 1660); Юрій Ратткай, взрестний больше своимъ датинсвимъ сочиненіемъ: Memoria regum et banorum regnorum Dalmatiæ, Croatiæ et Slavoniæ (Bibna 1652); Юре Габделичъ (1599—1678), јевунть, написавшій "Dictionarium vocabulorum croaticorum" n spow's toro "Kerztchanzki navuk", "Pervi otcza nashega Adama greh" (1674) и др.; но въ особенности Павелъ Риттеръ или Витевовичъ (около 1650-1713). Онъ снова устроиль въ Загребъ типографію и оставную много датинских и корватских сочиненій,---нэъ посл'яднихъ наприм'тръ всемірную "Хрониву" (доведенную потомъ Рафаемъ до 1744. Лавренчичемъ и Керчеличемъ go 1762), nomy "Oddilenye Szigetako", nochřbanomym toro se chretсваго героя, "Хорватскую Сивилу", и наконецъ также корватскій словарь. Въ загребской библіотекъ Санцинскаго находится также поэма Витезовича, писанная босанско-хорватской вирилицей, въ просвавление Петра Веливаго, "свреднаго властелина", котораго онъ жемаль видеть обладателемъ Цараграда и освободителемъ турецкихъ кристівнъ, и воторому посвящали свои поэтическіе труды и другіе запално-сербскіе поэты <sup>1</sup>). Но стремленія Витезовича не им'єли усп'яка: число хорватскихъ писателей увеличивается уже тольно со второй подованы XVIII столетія, и особенно въ начале нынешняго.

Не будемъ перечислять писателей — священниковъ, канониковъ и ир., писавнихъ религіозныя книжки и поученія, и упомянемъ еще работы по изученію явыка. Названный выше Габделичъ составиль уже корватско-латинскій словарь (ивд. въ Градці 1670). Иванъ Белостенецъ (1595—1675) есть авторъ словаря латино-хорватскаго (изд. въ Загребъ 1740). Андрія Ямбрешичъ составиль словарь латино-хорвато-именко-мадьярскій, Загр. 1742.

Знаменитий Хорвать Юрій Крижаничь, вывхавшій въ Россію въ XVII стольтін и кончившій жизнь въ Сибири, принадлежить скорфе къ исторіи русской литературы. Къ хорватской исторіи его діательность принадлежить только какъ свидітельство широкой мисли, которая могла вознивнуть на этой почве, а съ другой стороны какъ свидітельство отрицательное, что на родині онъ не находиль исхода для своихъ стремленій. Это быль первый сознательный панслависть.

Особеннымъ толчкомъ въ возбужденію литературной дѣятельности послужило то, что когда въ концѣ XVIII стол. въ Австріи правительственная латынь стала замѣняться нѣмецкимъ языкомъ, то у Венгровъ,

<sup>1)</sup> Rodosudje, iliti osudi iz imén prejasnoga etc. poglavnika i gospodina, gospodina Petra Aleksijevica, cara moskovakoga u upou, oz латинским переводом: Geniticon sive fatum etc., въ стихахъ. См. Агкіv, ин. 5, 1859, стр. 141, 170. Стихотореніе пидано въ 1710, и хорватскій тексть напечаталь двуми азбуками — латинский и иниципасской. Перепечатало въ Чтен. Моск. Оби., 1862, им. 2.

воторые до тёхъ поръ управляли и говорили по-латыни, явилась ваціональная оппозиція, стремившаяся дать въ "венгерской коронів" господство мадырскому языку: такимъ образомъ Хорватамъ грозила двойная опасность, и пробудился инстинктъ самосохраненія. Хорватскіе депутаты на венгерскихъ сеймахъ страннымъ образомъ явились защитниками латинскаго языка (чтобы устранить мадыярскій), а съ другой стороны это сопротивленіе выразилось оживленіемъ литературы.

На первомъ планъ стоить здъсь Тома Миклушичъ (1767-1833), оцять католическій священникъ, образчикъ тёхъ патріотовъ и народныхъ людей, какіе вообще бывали нередко первыми деятелями славанскаго возрожденія. У него нёть крупныхь литературныхь трудовь, но онъ работалъ чрезвычайно много, съ постоянной цълью-поднать народное образованіе, пріучая въ чтенію и давая для этого чтенія необходимъйшія свъдънія и крупныя, и мелкія. Онъ писаль но-латыни и по-хорватски, и въ его сочиненіяхъ находятся чтенія нев евангелія, молитвенныя книги, пропов'яди, катихизись; стол'втній календарь; козяйственныя книги; сборникъ съ историческими свъдъніями о Славянахъ и въ частности Хорватахъ, съ пословицами, списками хорватскихъ писателей и проч.; трагедіи и комедіи; наконецъ, домашній лечебникъ и наставленіе какъ помогать отъ укушенія б'іменой собави. Онъ собираль и издаваль старыя сочиненія, и вообще неутомимо трудился для возвышенія народнаго языва и народнаго обученія. Въ такомъ же роді работаль Брезовачкій (1754—1805), монахъ, писавшій веселье разсвазь, комедін и т. п. Далье, Мат. Яндричъ (ум. 1828); Яковъ Лавренчичъ (род. ок. 1780), языкъ котораго считается влассическимъ; Ломинъ Имбрихъ и т. д. Дъятельности этихъ писателей помогло то обстоятельство, что ей оказывали мовровительство загребскіе епископы, въ особенности Мавсимиліанъ Верковацъ (1752 — 1828), самъ отчасти писатель, возбуждавшій (между прочимъ въ особомъ воззваніи 1813 г.) къ собиранію старыхъ книгь и изучению народнаго быта и пожіи.

Въ третьемъ десятильтии для дъятельности хорватскихъ писателей наступила новая пора, когда литература готовилась стать дъйствительнымъ отражениемъ и орудиемъ общественности, а вмъстъ съ тъмъ вышла изъ ограниченныхъ предъловъ мелкаго областного наръчія. Хорватскіе писатели, между которыми на первомъ планъ дъйствовалъ докторъ Л. Тай, выбрали своимъ литературнымъ языкомъ тотъ, на которомъ развивалась старая западно-сербская литература, и ихъ дъятельность пріобръла значеніе, важное для цълаго сербскаго міра и западнаго, и восточнаго. Собственно хорватское наръчіе предоставлено было своей судьбъ: на немъ только изръдка появляются книги для простого народа. Серьёвные вопросы политики и общественной жими

выражаются на новомъ литературномъ языкѣ, которому дали тогда названіе "иллирскаго", — долженствовавшее соединить всѣ частныя отрасли не только западнаго, но и восточнаго сербскаго илемени въ одно національное цѣлое 1).

## 4. Новая сереская литература.

Первые признаки литературнаго возрожденія у восточнихъ, православныхъ Сербовъ, являются съ политическими событіями конца XVII н начала XVIII въка, когда по крайней мъръ одна часть сербсваго племени, а на время и самая Сербія, освободились отъ турецкаго ига. Возрождение утверждается прочно, когда въ началъ нынъшнято сто-, летія возстаніе и политическое освобожденіе Сербіи (хотя и неполное) дали ему опору народной свободы. Признаки возрожденія обнаружились стремленіемъ къ основанію школь, уже въ новомъ направленіи; затвиъ движеніе начинаеть примыкать къ идеямъ XVIII въка; отголоски европейскаго освободительнаго движенія явились рядомъ съ проавленіями народнаго самосознанія, и въ XIX веке сербская литература устанавливается довольно прочно. Целое племя все еще оставалось раздёленнымъ: хорватское возрождение возникало независимо отъ сербскаго, -- оба относились ревниво другъ къ другу, заявляя притазаніе на исключительное господство въ сербо-хорватскомъ мір'є; но съ последнихъ десятилетій между ними начинается сближеніе, которое можеть объщать по крайней мъръ національно-образовательное объединение этого міра.

Политическія обстоятельства съ конца XVII вѣка были таковы. Войны Австріи съ Турціей дали Сербамъ надежду освобожденія отъ ига; Сербы могли быть важными союзниками для Австріи, и по своимъ политическимъ соображеніямъ Австрія въ 1690 вызвала переселеніе нѣсколькихъ десятковъ тысячъ семействъ Сербовъ изъ Старой Сербіи въ австрійскія владѣнія, вмѣстѣ съ патріархомъ печскимъ, Арсеніемъ Черноевичемъ; въ 1737 произошло другое переселеніе. Въ 1716 году началась новая война съ Турціей, и по миру Пожаревацкому (1718) Сербія до Ниша перешла во власть Австріи, хотя впрочемъ только лѣтъ на двадцать. Австрія не сдержала объщаній, данныхъ Сербамъ при ихъ переселеніи; послѣдній "деспотъ" сербскій, Юрій Бранковичъ,

<sup>1)</sup> Для полноти нужно упемянуть еще о маленькой интературы особаго отдала этого племени, венгерских хорватовь, т.-е. живущихь вы Венгріи вий собственной Хорватіи. Ихт. нарічіе не везді одинаково, такь какь видопамінилось различно по сосідству съ Хорутанами и Словаєми. Оторванние оті главнаго племени, они къ удивленію еще сохраняють свою національность. Съ положини XVIII віша и для шихь педаво было піссолько книгь, редигіоно-правоучительних и разсказовь. Объ вку воселеніях и книжности, см. Ягича, Лівовюч. 291. 851.

составлявшій планы освобожденія своей родины отъ Турокъ, авторь упомянутой прежде летописи, умерь въ заточении въ Этере (Хебь) въ Богемін, 1711. Находять, что самое оставленіе Сербами ихъ родины, Старой Сербіи, было для этой родины біздствіемъ, такъ какъ непосредственно по ихъ уходъ Старая Сербія занята была Албанцами, что впоследстви должно было затруднить возвращение исторической территоріи сербскому племени;---но, какъ бы то ни было, худо не обошлось безъ добра. Въ Австріи нашлись для Сербовъ условія существованія, которыхъ все-таки недьзя было сравнивать съ турецкими. Сербы встретили здёсь совсёмъ иной гражданскій быть, встрётили западную школу и побужденія основать собственную. Въ 1708 году сербскій митрополить Исаія Дьяковичь уже просиль австрійское правительство о заведеніи для Сербовъ школы и типографіи; другой митрополить, Моисей Петровичь, устроиль въ своемь дом'в въ Бълградъ славянскую школу и вызваль учителей изъ Россіи. Преемникъ Моисся, Викентій Петровичь, основаль въ 1733 году школу въ Карловцахъ, и для нея опять были приглашены русскіе учителя изъ Кіева. Сербскіе народные "соборы" также говорили о необходимости школь, которыя и действительно стали возникать и въ другихъ городахъ. Возвращеніе (собственной) Сербін подъ турецкую власть въ 1739, нанесло ударъ этимъ предпріятіямъ, но не уничтожило ихъ. Между 1740—50 основана была "духовная коллегія" въ Новомъ-Садъ, первымъ ректоромъ которой быль одинь изъ вызванныхъ русскихъ учителей, Эмануиль Козачинскій.

Еслибы искать первыхъ начатковъ позднейшаго сербскаго возрожденія, они могуть быть указаны именно въ этомъ основаніи штюль. прервавшемъ долгую умственную и литературную неподвижность. Но переходъ въ новому порядку вещей и идей совершился не вдругъ. Первыя заботы были направлены какъ нѣкогда на чисто перковное обученіе, и здісь, вакъ мы виділи относительно Болгаръ, опять дійствовала старая литературная взаимность. Русскіе, собственно кіевскіе. дали Сербамъ первыхъ учителей изъ кіевской школы, въродтно и самые школьные порядки; отъ Русскихъ шли церковныя и учебныя вниги. Своей типографіи Сербы добились не скоро; до 1771 въ целой Австріи не было ни одной вирилловской типографіи. Въ 1755 карловацкій митрополить Панель Ненадовичь перепечаталь грамматику Мелетія Смотрицваго, но долженъ былъ сделать это въ Молдавіи, въ Рымникћ; въ 1758 основалась вирилловская типографія въ Венепін: наконецъ въ 1771 устроена была казенная типографія въ Вінів, перешедшая вскорт въ частныя руки, а въ 1796 доставшаяся университету въ Пештв. До самаго 1830 года это была единственная сербская типографія въ Венгрін.

Такимъ образомъ въ Сербамъ перешла та школа, какая била тогда въ Кіевь, то-есть церковно-сходастическая и латинская. Въ самой Россім кіевская школа была первой представительницей образованія и учености, къ которой съ половины XVII въка обратилась сама Москва. Схоластическо-латинская школа стала и у Сербовь такимъ же переходомъ отъ старой церковной внежности въ новому образованію, кавъ была въ самой Россіи, и преимущественно церковный характеръ ел съ другой стороны пришелся въ обстоятельствамъ: какъ въ южной Россін віевская школа доставила оружіе для борьбы съ католичествомъ, такъ это оружіе понадобилось и Сербамъ, когда, поселившись въ Австріи, они встретились съ притязавіями католицизма въ земляхъ австрійскихъ и венгерскихъ. Сербскія школы и "коллегін" именно должны были доставлять обученныхъ священниковъ и учителей. Въ местидесятыхъ годахъ XVIII въка Сербы стали отправляться въ вънскій университеть, и уже вскор'в мы видимъ любовитный факть, что представители новаго сербскаго образованія вызываются въ Россію: такъ былъ вызванъ известный деятель Екатерининской коммиссіи о народныхъ училищахъ, О. И. Янвовичъ-де-Миріево, авторъ взв'ястной вниги "О должностихъ человъка"; юристъ-профессоръ Терланчъ, и проч. ¹).

Подъ вліяніемъ русскихъ учителей, школьнаго порядка, церковникъ книгъ, новая книжность, возникавшая у Сербовъ, складывалась по тому же образцу. Сознавая, что языкъ церковныхъ книгъ въ рувоинсяхъ сильно изм'яненъ подъ вліяніемъ народнаго, и испорченъ отъ переписки, сербскіе внижники искали настоящаго славянскаго языва въ русскихъ книгахъ (гдф старый славянскій язывъ быль нем'ьнень подъ вліянісив русскаго), и языкь церковнихь книгь выбрали своимъ литературнымъ языкомъ. Сначала они иногда просто перепечатывали русскія вниги, какъ грамматику Смогрицкаго, кинги богословскія и церковно-поучительныя; потомъ и переводили сочиненія русскихъ проповедниковъ XVII — XVIII въка съ "россійскаго" (или "московскаго") языка на "славено-сербскій". Этоть "славено-сербскій", сийсь русско-церковнаго съ сербскимъ, очень долго держался у Сербовь въ качестве литературнаго языка; православные сербскіе внижники, какъ у насъ повлонники "стараго слога" и любители славанскаго жика. считали народный языкъ слишкомъ низвимъ для внижной мудрости. Положение ихъ было странное, когда имъ приходило очень естественное желаніе мользоваться литературой своих в ватолических одиноплемениивовъ, данно мисанинкъ на народномъ явикъ. Такъ въ 1793 изданъ быль

<sup>1)</sup> Ср. Григоровича, Объ участів Сербовь вы нашихъ общественных отноненіяхъ. Одесса, 1876. Французская прибавка де-Миріево — во вкуст XVIII стогатід—оспаваєть, что рода Янковичей меда изъ села Миріева въ Славовін.

первовными буквами "Сатиръ" Рельковича, въ 1803 "Аждая Седмоглава" Вида Дошена и др.: первый былъ "преведенъ на просто сербскій езыкъ", т.-е. въ сущности наоборотъ: просто сербскій языкъ Рельковича передѣланъ на книжный "славено-сербскій"; о книгѣ Дошена сказано, что она "пречищена съ далматинскаго языка на славено-сербскій". Изъ этого положенія возникъ потомъ долго дливинійся споръ о литературномъ языкъ, когда Вукъ Караджичъ явился защитникомъ чистаго народнаго языка; по его идеямъ, литература лишь тогда могла получить живое народное значеніе, когда заговорить живымъ народнымъ языкомъ,—чего никакъ не котѣли допустить его противники изъ "славено-сербской" школы.

Литература началась, какъ мы видёли, прямымъ повтореніемъ руссвихъ церковно-поучительныхъ книгъ. Съ основаніемъ школъ стали являться учебныя книги-буквари, руководства "славенскаго правочтенія ви праснорічія, глі славенскій считался сербскимь (Зах. Орфелина, Ст. Вуяновскаго, Авр. Мразовича и др.), затвиъ другіе учебники, наконецъ разныя книги для серьёзнаго и легкаго чтенія, болье или менье случайно являвшіяся въ переводахъ съ другихъ языковъ или въ собственныхъ произведеніяхъ сербскихъ писателей. Замъчательнъйшимъ писателемъ славено-сербской школы прошлаго въва быль известный историкъ Іоаннъ Раичъ (1726—1801). Родомъ изъ Карловца въ Срвив, изъ бедной семьи, онъ учился въ австрійскихъ школахъ, сначала въ незшей у ісзунтовъ, потомъ въ свангелическомъ лицев и наконецъ въ кіевской академіи. Впоследствіи онъ еще разъ быль въ Россіи, и въ Кіевъ задумаль написать исторію своего народа. Чтобы собрать источники, онъ отправился въ 1758 на Асонъ, въ Хилендарскій монастырь, но нев'єжественные и подоѕрительные монажи не дали ему свободно пользоваться библіотекой. Воротившись домой, онъ съ 1759 года занималъ разныя учительскія должности, въ 1772 пошель въ монахи, сделанъ быль вскоре архимандритомъ Ковильскаго монастыря, и несмотря на то, что ему нёсколько разъ предлагали архіерейство, онъ остался въ своемъ санъ до самой смерти. Онъ не быль глубовимъ ученымъ, но быль писателемъ чрезвычайно трудолюбивымъ, и главное его сочинение: "Исторія разныхъ славенскихъ народовъ, наиначе же Волгаръ, Хорватовъ и Сербовъ" и проч. (Въна, 1794-95, 4 ч., съ прибавленіемъ). Первая часть была въ 1795 перепечатана въ Петербургв, но перепечатка остальныхъ запрещена (не знаемъ, почему дълалось изданіе и почему запрещено). Передъ тъмъ, въ 1793 году Раичъ перевелъ съ нъмецваго кратвую исторію сербсвихъ королевствъ стараго времени. Наконецъ, ему принадлежитъ сборнивъ цервовнихъ поученій, переведеннихъ съ русскаго, гдв онъ повидимому чувствоваль необходимость больше приблизиться къ народному языку. Остались наконецъ нѣкоторыя неивданныя его сочиненія. Его "Исторія Славенскихъ народовъ" долю имѣла читателей, по нѣкоторымъ подробностямъ доселѣ сохраняетъ цѣну, и вообще любопытна какъ первая въ новой сербской литературѣ попытка реставраціи историческихъ преданій 1).

Кавъ ни мало было вообще въ произведеніяхъ славено-сербской школы того, что именно было нужно для начинающагося народнаго образованія, эти книги имѣли, какъ говорять, чрезвычайный успѣхъ. "Народъ,—чему едва можно повѣрить,—принялъ эти сочиненія, которыхъ не понималь ни по содержанію, ни по языку, съ безграничной любовью и считалъ ихъ сокровищемъ націи; у кого была какая нибудь изъ нихъ, тотъ сохраняль ее, какъ сивильскую книгу" 2). Это объясняется инстинктивнымъ ожиданіемъ образованія, цѣна котораго бываетъ понятна для свѣжаго народа. Славено-сербскій стиль, хотя и былъ не совсѣмъ понятенъ, напоминалъ однако церковную старину. Если первые писатели дѣйствовали не всегда удачно, это объяснялось и новостью дѣла, и тѣмъ, что истинная дорога народнаго писателя угадывается только талантомъ или по крайней мѣрѣ сильнымъ, на себѣ испытаннымъ, сознаніемъ народной потребности.

Преиставителемъ такого сознанія явился замівчательный, чрезвычайно оригинальный человёкъ, съ котораго собственно и беретъ свое начало новая сербская литература. Это быль знаменитый въ исторіи сербскаго вогрожденія Досисей Обрадовичъ (1739—1811). Въ удивительной біографіи этого чисто-народнаго челов'вка какъ будто отразились и инстинктивное сильное исканіе широкаго просвъщенія, и стевени развитія самого народа. Имя Досисся было монашеское; собственно его звали Димитрій. Онъ быль родомъ изъ Чакова, въ Тенешварскомъ Банатъ. Еще ребенкомъ онъ осиротълъ, и его взялъ къ себь дадя, который хотьль выучить его, чтобы сдёлать священникомъ. Мальчикъ очень скоро выучился грамотв и очень скоро перечиталъ всв вниги, какія нашлись въ м'встечків, - разум'вется вниги церковныя. Житія святыхъ произвели на мальчика такое сильное впечатлине, что онъ решиль выбрать себе карьеру святого. Въ Чакове не было однако нужной для этого "пустыни", и мальчикъ, прослышавъ, что пустынь много въ Турціи, ушель изъ дому съ монахомъ Ісчанскаго монастыря, который взяль его съ собой. Дядя успъль нагнать странниковъ, вернулъ мальчива домой, и отдалъ его учиться ремеслу въ Темешваръ. Димитрій и здёсь нашелъ себё товарища и въ 1753 убъжаль съ нимъ тайно въ Хоповскій (или Оповскій) мона-

<sup>1)</sup> O Panya, Шафарикъ, Gesch. der südslaw. Lit. III, 804, 419; краткая автобіографія Рамуа въ «Гласникъ» I. 2) Subbotić, Grundzüge, стр. 8.

стырь на Фрушкой-Горѣ 1). Игуменъ Милутиновичъ принялъ мальчика, думая саблать его своимъ ученикомъ, -- но увидевъ, что мальчикъ читаетъ всикія кинги лучие его самого, хотель прогнать его, изъ опасенія пасм'яшекъ; но мальчикъ быль дасковый и предавный, и игуменъ оставиль его. Димитрій продолжаль читать аспетическія книти, постился до изнеможенія, и черезъ годъ быль пострижень въ монахи поль именемъ Лосиева, и вскоръ посвященъ въ дьявона. Черезъ три года Милутиновичъ былъ назначенъ игуменовъ въ другой монастырь и на прощанье съ Досиосемъ подарилъ сму, хотя самъ быль беденъ, пятнадцать дукатовъ, советуя ему отправиться въ Кіевъ и Москву. Досиоси не последоваль совету, но не остался и въ Хоповсковъ монастырв, къ которому его уже ничто не привизывало. Онъ тайкомъ ущель изъ монастыря... Здёсь начинаются его многольтнія, безповойныя, но исполненныя труда и любознательныхъ исканій странствованія. Онъ ушель сначала съ однимъ Хорватомъ въ Затребъ, гдв выучился по-латыни, прожиль потомъ года три въ Далманін, гдъ жиль частними уровами, которые вообще стали его средствомъ въ существованию. Потомъ онъ задумалъ отправиться на Авонъ, куда влекли его слухи о преподаваніи изв'ястнаго Евгенія Булгариса. Но бользнь задержала его въ Которъ (Каттаро); здъсь онъ прожиль нъсколько времени, биль носвящень во священники черкогорскимъ владиткой и опать вернулся въ верхнюю Далмацію. Здісь онъ перевель съ церковнаго языка на обыкновенный сербскій проповъди Іоанна Златоуста, котория имъли чрезвичайний успъхъ и усердио списывались (около 1778). Потомъ онъ отправился все-таки на Асонъ, но ему не удалось слашать Булгариса, которий ушель съ Асона отъ раздоровъ тамошнаго монашества. Досноей ръшилъ отправиться въ Спирну, гдф училь Грекъ Геросей, который, услышавъ, изъ какой дали примежь къ нему этотъ ученикъ, пріютиль его въ своемъ домв. Здёсь Досисси выжиль три года, предавшись своему ученью, но делженъ быль оставить Смирну, вогда война Россіи съ Турціей сдівлала его жизнь такъ небезопасной (его считали за русскаго священника). На дорогв, черевъ Гренію, спутникъ его, Грекъ, также ученикъ Іероеея, забольнь и Досноей проводиль его до дому, и поваль въ Алба-

<sup>1)</sup> Фрунка-Гора есть горный, вокритый густими явсами, красный уголокь из Срвив между Дунаемъ и Савой; здёсь находится двёнадцать сербскихъ понастирей. Когда Серби переселиясь въ Австрію въ концё XVII вёка, они выразним свою привизанность къ старой родинё тёмъ, что отдёлим часть своей новой вемли и посвятили ее національнымъ воспоминаніямъ. Это была Фрунка-Гора: здёсь эмигранти постронли церкви и монастыри и назвали иль именами оставленныхъ на родинё; сюда перенесли они свои немногія сокровища; останки послёдняго сербскаго цара Лазаря, итмогда лежавшіе въ монастыра Раваниці, перенесени были въ Новую-Раваниці, на Фрункой-Горі. День Косоккой битви («Видов дан», 15 іюня) правднуєтя какъ годовщина царя, и привлекаеть сюда тисячи богомольцевъ.

нію; зайсь онь прожиль працій голь, и въ отплату за гостепріниство, принажа, по обывновенію, за обученіе молодыхъ Албанцевъ. Онъ посвтиль разные края Албаніи, выучился скинетарскому явику и даже нёчто написаль имъ кирилловскими буквами, что Албанцевъ очень нвумило. Отсюда Досисей отправился въ Корфу, гда занималси чтенісить греческих ви натинских видосиковь, затімь черезь Венецію и Тріесть въ Ввич, гив въ теченіе шести леть обучаль сербское и греческое юношество, и самъ занимался французскимъ, нъмецкимъ и нтальянскимъ ленками и литературой. Далве, онъ предприналъ новое странстие-черезь Италію въ Царыградъ, гдв училь греческих купцовъ французскому и итальянскому языкамъ; отсюда моровая язва заставиля его уйти въ Молдавио, потомъ черевъ Львовъ въ Лейнцигъ и Галле, гдв онъ биль воспитателень двухь учившихся тамъ Румуновъ, и самъ, хотя ему било уже за соровъ летъ, записался въ университеть и слушаль прилежно философію, эстетику и теологію. Видя здёсь такое богатство науки, такое множество любознательнаго юнопрества, он в гореваль о томъ, что его любезные Серби и Албанцы, жива въ благословенной странь, лишени науки и образованія. Но, человъвъ дъла, онъ не остановился на однихъ печальнихъ развишленізав: прослышавь, что въ Лейшинъ печатають по-русски, онь пересемняся туда съ своими воспитанниками, намбреваясь напочатать у Врейткопфа гражданскими буквами первую сербскую книгу. По тому времени, когда въ сербской книжности господствовала славено-сербская школа и церковное направленіе, это было смілое предпріятіе, веторое могло навлечь ему много враговъ между тогдашними книжинками. Но имъ владвла мысль передать соотчичамъ свои жизненные овыты и знанія. Въ 1783 году онъ издаль "Животь (жизнь) и Привлюченія", написанныя очень занимательно; въ 1784 "Советы здраваго разума". Съ этихъ двухъ внигъ начинается настоящая сербсвая митература-обращенная прямо въ народу, занатая его насущными нуждами и приносивиая въ помощь имъ глубокую любовь къ наукъ и гувание чувство. Но его странствія еще не кончились: черезъ годъ онь отправился въ Англію, не зная ни слова по-англійски, естретиль и тамъ гостепримнаго человъка, внучился языку и читаль англійскихъ влассивовъ. Затвиъ, чтобы набрать денегь для изданія новой кившки, онго поселился въ Вънъ и опать даваль урови. Въ 1788, у того же Врейткопфа вышла большай книга: "Езопове и прочихъ разних баснотворцевь... садъ први редъ съ наравоучителними полевними издате и сербской юности посвећене Васне". Въ томъ же году онъ быль въ Россіи, гдъ котъль посътить своего единовенца генерала Зорича, въ 1789 сложилъ пъсню на ввитіе Бѣлграда, въ 1793 издаль въ Вѣнѣ "Собраніе нравоучителныхъ

вещей", и въ 1802 поселился въ Венеціи, гдѣ сербскіе купцы дали ему пенсію (въ 2000 гульд.), чтобы онъ могъ спокойно работать для своего народа. Съ 1807 онъ поселился въ Бѣлградѣ, гдѣ былъ учителемъ дѣтей Карагеоргія и вмѣстѣ сенаторомъ, и въ особенности управлялъ школьными дѣлами. Въ 1811 онъ умеръ. Послѣ его смерти издано было много другихъ трудовъ Досиева Обрадовича; въ 1818 Соларичъ издалъ его "Мезимца", въ 1829 Магарашевичъ его "Письма" и т. д. 1).

Имя Аосновя Обрадовича осталось однимъ изъ славиващихъ именъ сербской литературы, какъ перваго истинно народнаго писателя и начинателя современной сербской образованности въ народномъ смыслъ. По своему пониманію народной жизни и ся потребностей и даже по литературной форм'в. Досноей действительно стоить во главе всехъ последующихъ писателей. Великая заслуга его была въ томъ, что онъ первый указаль на дёлё, какъ и что слёдовало писать для сербскаго народа. Вышедши самъ изъ этой среды, онъ всегда остаже близовъ въ народной жизни, зналъ ея нужды и недостатви, и понимая, съ чего нужно начать развитіе народныхъ понятій, сталь говорить твиъ явикомъ, который быль вполив доступенъ для массы: народъ не понималь церковнаго языка, и чтобы действовать на него. нужно было говорить его языкомъ, да и не то только, что народъ могь найти въ своихъ старыхъ книгахъ. Обрадовичъ дъйствовалъ въ этомъ случав вполив сознательно. Правда, въ его языкв есть еще остатки старой манеры, но въ цёломъ онъ быль безъ сомнёнія народенъ, какъ нивто изъ его предшественнивовъ. И дъло было вовсе нелегко, потому что Досиосю приходилось бороться съ упорными предразсудвами. Въ своихъ "Совътахъ здраваго разума" Досиеей Обрадовичъ разсказываеть, между прочимъ: "Когда мой игуменъ увидель, что я держу въ рукъ книжку, напечатанную гражданскими буквами, то прямо сказалъ мив, что если и не буду остерегаться такихъ книгъ, то потерию и тв врохи разума, какія есть. Разві ты не видишь (говориль игумень). что въ этой книге половина латинскихъ буквъ, и разве ты не знаешь. что всявая книга, въ которой есть хоть одна латинская буква, провлята, и что съ техъ поръ, какъ начали выходить эти книги, люди начали всть улитовъ... Светь могь бы стоять ивсколько соть леть дольше, если бы вы такими книгами не привели его на край погибели". Въ своихъ письмахъ и автобіографіи Досиеей разсказываетъ любопытную исторію своихъ странствій и своихъ патріотическихъ стрем-

<sup>1)</sup> Полное собраніе сочиненій Обрадовича сділано было въ Білграді Григ. Возаровичемъ, въ 10 частихъ, 1833—36, 1845. Потомъ вышло еще нісколько изданій, между прочимъ въ Новомъ-Саді, 1850, Медаковича; но білградское изданіе считается дучиниъ.

женій. Онъ все больше уб'яждался въ необходимости науки для своего народа, гореваль о его нев'яжеств'я и рабств'я, мечталь объ его освобожденіи отъ ига и соединеніи въ одну крупкую землю. Это быль прямой и непосредственный начинатель сербскаго возрожденія.

Вотъ нѣсколько выдержекъ, рисующихъ отчасти характеръ этого народнаго христіанскаго моралиста и патріота.

Въ «правоученія» къ басит: «Ластавица и проче птице», Досиеей Обрадовичь разсказываетъ,—замітимъ, въ 80-хъ годахъ прошлаго столітія:

- «Я самъ различне націе желіо и искао познати; а на властито нашу . Славено-Сербску одъ Баната до Албаніе. У Сербін, у Босни, у Славонін, у Далмацін и Ерцеговини, свуда з у селяни ови прадъвства, характерь во обще еднавъ; као дасу, како и есу, една фамилія. Гди годъ добро стое, ту су великодушни, страннолюбиви, мужествении, пощени (т.-е. почтенны), на добро склонни, и здравимъ то есть общимъ человъческимъ разумомъ одарени; а притомъ и трудолюбиви. Гди се годъ изметьу себе у комшилуку мрзе, то по найветьой части происходи изь тога, що су неки греческога и неки римскога закона и наричу едни друге съ коевакви ружни и презрителними именами; први фторе зову, или шокци или бунісвци или римци или латини. А ови оне, власи, ркатьи и шизматици: А честно, свето и братско име хрістяни то свакъ само за се држи; нан ако кадъ една страна другу назове крштьани, нан риштьани (т.-е. христіане), то се за особиту милость и учтивость твори и држи; и по несретьи (т.-е. несчастью) врло редко бива»... Этого бы не было, замічаеть онь, если бы священство съ объихъ сторонъ было «добровосиитано»; оно открыло бы народу очи и объяснило бы ему святую евангельскую науку любви и мира. И теперь мы уже видимъ милость промисла: турецкая власть падаеть, а христіанская вездів возвышается. «Сербія, Босна и Ерцеговина избавитьесе съ временомъ отъ турака и ослободити: али, ако народь у овимъ земляма не почне отресати одъ себе суевъріе и неизкорени ону древию и богомрску вражду и мрзость за законъ (т.-е. религіозную вражду); они тьеду сами себе бити турпи н мучители». (Басне, Лейпц. 1788, стр. 305-6).

Изъ этого видно, что Досисей Обрадовичъ понималь вещи весьма разумно, какъ многіе не понимають ихъ и до сихъ поръ.

Въ автобіографіи Обрадовичт разсказываеть, какъ мечталь онъ въ молодости объ учень в и какъ онъ собирался для этого въ Россію. Одинъ умный старецъ-монахъ, хотя самъ неученый—по имени Өедоръ Милути-новичь—убъждаль его предпочесть науку калугерству (монашеству).

«Колико самь я прость и неучень—говориль этоть старець—мені е миліе видити ученогь младога Ранча, него четири вселінска патріарха, кои би били без Науке као я, видно си га како е младь и без браде; али кадь стане беседити, ми сви с великимь брадама гледамо га као дасмо из дивіегь вилаета дошли... Віруй ми, мой синко! кадь годь чуемь младога Ранча да беседи, уздишемь за моїомь младоштьу и да имамъ накву власть, све би ове наше манастире у школе и у училища преобратію. За то послушай ти мой последик совіть: извади из главе то твое светмничені; я ти задаемь мою србску віру да из тога нетье нища бити (т.-в. инчего не выдеть); тражи науку и гладуютьи, и жеднетьи, и наго-

туютьи. Я ти више желимь, да у едномь маломь сеоцу будень мале деще учитель него у Опову игумань или архимандрить»...

Этоть старець прославляль Петра Великаго, который ввель науки въ свое царство и чрезъ то пріобръдь себъ безсмертное имя «паче встять земледержцевъ», и просиль Бога, чтобы онь чаще производиль на свыть такихъ «человъволюбивыхъ цезарей и цезарицъ», которые бы могли «сву Европу, Сербію, Босну и Херцеговину, наши стари мило отечество, Болгаріу, Греціу и остале божіемъ раю подобне земль од Тиранства, Глупости и Варварства избавити и освободити.»

Эти мивнія переняль оть почтеннаго старца и Досноей. Въ своей автобіографін онъ разсвазываеть о томъ, какія возраженія встрічана его деятельность, будто нарушавшая народную старину понятій,--и восвлицаетъ: «За що да не почнемо разумно и свободно као словесни люди мислити? За що да не дрзнемо и да се неусудимо полезніе неполезніему предьпочитавати? Доклетье сродни наши у старой простоти лежати?... Защо, како се що почне противь стари, плесниви и зартьати обичал чинити нама да вичу: пропадосмо! пропаде православіе... Отье ли православіе пропасти ако не буде візровати да има вампира, да има вещица (т.-е. колдуны), да има врачарица, и по воздуху митарства?... Отье ли що найман'в вреда благочестію в православію бити, ако калугера настане, ков нису ничимь, развъ принмь алинама, неженидбомь и вменомь калугери? Не били много полезніе и бол'в било и за православіе и за народъ, да се сви манастири у школе и у училища преобрате?... Правда и истина може ли православію бити противна?... За що смо друго примили одь Бога разумь и словесность развів да се шнима служимо всегда, мислетьи н разсуждаваютьи?... (Животь и привлюченія Димитріа (Доснова) Обрадовича, Лейпц. 1783, стр. 109—120).

Изъ приведенныхъ выписокъ видно, что мифнія Обрадовича сложились въ духв тогдашней литературы "просвъщенія": онъ проникся ея гуманнымъ освободительнымъ содержаніемъ-знаменательный факть. воторый и сдёлаль Обрадовича явленіемъ чрезвычайно характеристическимъ. Онъ началъ въ ранніе годы съ полной непосредственности народнаго быта и преданія; въ теченіе своихъ долгихъ странствій, ученія и наблюденія какъ будто выносиль на себ' вс' ступени развитія, какія нужно было пройти народу; въ концъ онъ является человъкомъ новаго порядка идей, оставаясь человъкомъ народа, хотя его новыя мысли далеко уже не сходились съ тамъ, что другіе считали (и что обыкновенно считается) народнымъ взглядомъ. Дело въ томъ, что Досноей отвергалъ въ этомъ взгляде то, что было въ немъ остаткомъ простодушнаго или элостнаго невъжества и исключительности; онъ понималъ, что многое въ народныхъ понятіяхъ есть просто следствіе тесноты народной мысли, недостатва знаній, и нивавъ не думаль, чтобы это незнаніе-следствіе давняго гнета и бедностимогло считаться неизмъннымъ свойствомъ народной жизни и мысли 1).

<sup>1)</sup> Въ нашемъ XVIII столетін доди того направленія, какъ Досиссёй, являлись въ висмемъ классё, и отсюда било виведено изв'ястной школой, что все образова-

Онъ настанвалъ на необходимости образованія, осуждалъ старме предразсудки, защищаль вёротерпимость, указываль для своего народа цёль — сравняться съ просвёщенными народами Европы. Проповёдь его не обошлась безъ ожесточенной вражды, прежде всего отъ духовенства и монашества; доходило до того, что непріятели Досмеея жгли его книги, такъ что онё стали очень рёдки; но съ другой стороны, эти книги, писанныя просто и вразумительно, проникнутыя искреннимъ убъжденіемъ, нашли и ревностныхъ почитателей, — у кого изъ нихъ была книжка Досмеея, тотъ берегъ ее какъ драгоцённость.

Доснови Обрадовичь не произвель рашительной реформы; но его вліяніе сказывалось долго послі, и на явыкі, и на содержаніи литературы: изложение стало освобождаться отъ прежней славяно-сербской искусственности; въ содержании является больше внимания къ народнымъ потребностямъ. Но еще долго не выработался правильный ваглядъ на литературную задачу. Была, правда, немалая забота дать вниги о воспитаніи, о нравственных обязанностяхь человівка и т. п.; но рядомъ шли неловкія попытки пересадить въ сербскую литературу европейскія произведенія и направленія, для которыхъ еще не было подготовленной публики или которыя были вовсе ненужны. Такимъ образомъ, конецъ прошлаго и начало нынъшняго столътія представдають періодъ волебанія, невыясненныхъ попытокъ, остатковъ стараго направленія, поспішных и часто совсімь поверхностных работъ въ направленіи новомъ, --- но по крайней мірів готовились сербскіе читатели. Въ направленіи Досиося действоваль Павель Соларичъ (1781—1821), но безъ его практическаго пониманія. Соларичъ извёстень быль какъ человёкь ученый (между прочимь авторь первой сербской географіи; его же "Поминакъ книжескій", 1810) и какъ переводчивъ разныхъ философско-нравоучительныхъ книгъ, въ родъ знаменитой Диммермановой вниги "Объ уединеніи", и т. п. Въ раціовалистическомъ дукъ Досновя написаны книжки пештскаго адвоката Іов. Мушкатировича "О празднивахъ" и "Постахъ" (1786, 1794); являлась "Моральная философія" (1808) Лазаревича, даже "Логика сербскаго языка", Н. Шимича и т. п. Начинаются попытки книжной пожін, или върнъе стихотворства, и беллетристики. Алексъй Везиличъ писаль въ стихахъ "Краткое написаніе о спокойной жизни" (1788); више говорено объ архим. Раичъ, который восиввалъ въ стихахъ войну противъ Туровъ ("Бой змая са орлови" 1791). Григ. Терланчъ, впоследствии профессоръ права въ Россіи (ум. 1811), написаль, также въ стихахъ, "Забавленіе единаго лътняго утра или удивленіе есте-

ніе было чужое, оторванное оть народа и т. д. Прим'ярь Деснеел очень хоромо объясняеть истинное положеніе діла, именно необходимость для народнаго сознанія, пріобрітая образованіе, отриваться оть патріархальнаго нев'явества.

ственнымъ красотамъ", на русско-славанскомъ языкв, который овъ совътовалъ Сербамъ себъ усвонть; "перевелъ" съ русскаго на славяносербскій "Нуму или процвітающій Римъ" Хераскова и пр. Викентій Ракичъ (1792 — 1824), священникъ, потомъ монахъ, имътъ успъхъ между сербскими читателями, перевладывая въ стихи церковную жегенду въ старомъ средневъвовомъ духъ. Гавр. Ковачевичъ также пересказываль легенды, и кром'в того воспаваль національныя событіясербское возстаніе при Карагеоргій: "Півснь о случайномъ возмущенім въ Сербін привлючившемся" и пр., 1804, а также Косовскую битву: "Стихи о поведеніи и нам'вреніи сербскаго великаго князя Лазара. противъ турскаго ополченія, съ разиниъ его велможей разговоры и о изображеніи страшнаго и грознаго онаго между Сербами и Турками на полю Косову сраженія", 1810; эти стихи въ 1856 году имъж сельмое изданіе. Ковачевичъ и Ракичъ были очень популярны, удовлетворяя незатыйливымъ вкусамъ своей публики. Но другіе пускались и въ болве мудреное писательство; тавъ Ав. Стойковичъ, бывшій профессоромъ въ Харьковъ, написавшій первую сербскую физику. быль авторомь романовъ-въ сантиментально-мистическомъ вкусв, какой быль тогда въ моде у насъ; одинъ изъ нихъ называется "Кандоръ, или откровение египетскихъ тайнъ" (1800). Можно судить, насволько эти откровенія были нужны въ тогдашней сербской литературь. Первие драматические опыты явились опять на славяно-сербскомъ языкъ. Въ 1798 вышла "Трагедія, сиръчь печалная повъсть о смерти последнаго царя сербскаго Уроша Пятаго и о паденіи сербскаго царства", съ именемъ архим. Ранча: первоначально эта пьеса была написана Эм. Козачинскимъ, однимъ изъ русскихъ, вызванныхъ для устройства сербскихъ школъ, и въ детстве Раича била дана на спень; но она была "пречищена и исправльна" Раичемъ на тогдашній "славено-сербскій" явыкъ. Особенно для театра работалъ тогда Ем. Янковичъ (1758 — 1792), который написаль и перевель нёсколько пьесъ; одна изъ нихъ, "Влагодарный сынъ", была у Сербовъ первой оригинальной комедіей, и написана на "просто сербскомъ" языкъ, какъ сказано въ заглавін. Въ заслугу ему ставять, что изъ всёхъ писателей прошлаго въка онъ писалъ самымъ чистымъ языкомъ. Съ первыхъ годовъ нынешняго века однимъ изъ плодовитейшихъ и наиболее заметныхъ писателей былъ Милованъ Видаковичъ (1779 — 1841). Видаковичь, родомъ изъ Сербін, быль профессоромъ гимназін въ Новомъ-Садъ и написалъ много романовъ, имъвшихъ большой успъхъ въ сербской публикъ, напр. "Усамлъни юноша" (Одинокій юноша, 1810, 1852); "Любомиръ въ Элизіумъ или Светозаръ и Драгиня" (1814, 1817, 1823, 1857—58, 3 части); "Касія царица" 1827; "Силоанъ и Милена" 1829 и др.;---въ стахахъ написалъ онъ: "Исторію о прекрасномъ Іосифв".

"Молодаго Товію", "Путь въ Іерусалимъ". Несмотря на то, что въ язывъ его было еще много славянской примъси, онъ читался очень жадно и имълъ большое вліяніе въ своей литературъ: онъ создалъ сербскую читающую публику, и у послъдующихъ писателей замъчаютъ слъди его манеры. Онъ написалъ также сербскую "Исторію": это — пересказъ Раича, не имъющій научнаго значенія 1).

Во второмъ десятильти ныньшняго выка явился въ сербской литературъ дъятель первостепеннаго достоинства. Это быль знаменитый Вукъ Стефановичъ Караджичъ (1787-1764), одна изътъхъ оригинальных дичностей, какія у разных славянских племенъ любопитнымъ образомъ отметили эноху національнаго возрожденія: выходя неть самой подлинной народной среды, безъ предваятой идеи, эти люди становились по какому-то благородному инстинкту выразителями наијонально-образовательныхъ стремленій и овазывали великія услуги народу и литературъ. Вукъ родился въ селъ Тершичъ, на Дринъ, въ турецкой еще Сербіи, и происходиль изъ герцеговинскаго рода. Еще ребенкомъ выучился онъ читать и писать, но дальнъйшее ученье ему не удавалось; кругомъ не было порядочной школы, въ Сремъ отепъ его не пускаль. Между темъ началось возстание Георгія Чернаго. Вукъ быль уже извёстень какъ грамотный и симпленый человекъ, и его сделали писаремъ. Между темъ Турки разграбили и выжгли родное село Вука; отецъ больше не удерживалъ его. Вукъ отправился въ Карловцы, поступилъ въ училище, но дальше въ гимназію его уже не приняли какъ взрослаго. Онъ вернулся въ 1807 въ Сербію, слълался опять писаремъ въ совътъ. Около этого времени онъ долго больть, и вследствіе болезни охромель, что вместе съ другими обстоятельствами привязало его къ спокойной жизни и къ книгъ. Въ Вълградъ онъ быль сдълань учителемъ въ школъ, и считался уже знатовомъ сербскаго языка. Въ 1813 онъ быль назначенъ судъей въ Борзой-Паланкъ; но въ томъ же году ему пришлось оставить павшую Сербію и онъ прівхаль въ Ввну. Здівсь случай свель его съ извівстнымъ Копитаромъ, которому Вукъ считалъ себя чрезвычайно много обаваннымъ въ своей дъятельности, и дъйствительно былъ ему много обяванъ. Копитаръ былъ тогда цензоромъ славянскихъ книгъ; его цензуръ подлежали "Сербске Новине", въ этомъ году основанныя Фрушичемъ и Дим. Давидовичемъ. Вукъ написалъ статью о паденіи Сербін, въ виде письма къ Георгію Черному. Статья приніла къ Копитару и заинтересовала его складомъ языка; она была написана на народномъ язывъ, который повазался Копитару страннымъ послъ обывновенно употреблявшагося тогда "славяно-сербскаго". Копитаръ,

<sup>1)</sup> Отривокъ его автобіографія въ «Гласникъ», 1871, XXX, 92—129.

уже въ то время считавшійся однимъ изъ лучшихъ знатововъ Славанства, возъимъть большое вліяніе на труды Вука и уб'ядиль его занаться собираніемъ пісенъ, и работать для сербсваго явика. У Вукане было ученой подготовки, но за то были другія качества, которыя дали его трудамъ значеніе открытія. Человікъ большого природнаго ума, Вукъ владёль общирнымъ знаніемъ народнаго характера, явыка, быта, преданій, народной поэзін, и это знаніе доставило великольпные результаты въ многочисленныхъ сборнивахъ пъсенъ, свазовъ, нословицъ и проч., дъйствіе которыхъ перешло за предёлы сербской литературы. Въ 1814 — 1815 Вукъ издалъ свое первое собрание народнихъ пъсенъ (двъ части), размноженное впослъдстви до мести томовъ 1). Появившіяся въ болье общирномъ изданіи въ двадиатыхъ годахъ, пъсни Вука уже обратили на себя европейское вниманіе. Въ то время, когда европейскія литературы донскивались въ романтизм' непосредственности и народности, когда съ дюбовью расканывались. преданья средневъковой поэзін, пъсни Сербовъ представили невиданный образчивъ народнаго эпоса, живого и самобытнаго, вавъ гомеровская поэвія. Въ томъ же году Вукъ издаль свою грамматику 2), и этимъ начался рядъ трудовъ, посвященныхъ изучению языка и народной поэзіи и составившихъ эпоху въ славянской литературъ. Чтобы върнъе изучить свой матеріаль, Вукъ много путемествоваль по Сербін, Срему, Славоніи, Кроаціи, Далмаціи и Черной Горф. Въ 1818 онъивдаль свой "Српски Рјечник" съ латинскимъ и нъмецкимъ переводомъ словъ и этнографическими объяспеніями (второе, гораздо болье обширное изд. Віна, 1852); въ 1823-24 повториль изданіе півсень уже въ трехъ внигахъ,---4-я вышла въ Вънъ 1833; съ 1826 издаль нъсколько выпусковъ альманаха "Ланица" (Ленница), съ любопытными собственными статьями по сербской исторіи и языку. Всё эти изданія были важнымъ пріобретеніемъ для сербской литературы и для славянскаго изученія, воторое съ третьяго десятилетія нынешняго вева стало сильнымъ орудіємъ въ нравственной и литературной жизни южнаго западнаго Славанства.

Съ 1816 Вукъ нѣсколько разъ взделъ въ Сербію; онъ дукалъ такъ служить, потомъ устроить училище взаимнаго обученія; но плани его не улавались; наконенъ, въ 1828 окъ получиль отъ князя Милона. предложение заняться составлениемъ законовъ, и 1829 - 30 провелъ за этимъ дёломъ; въ 1831 былъ предсёдателемъ бёлградскаго маги-

<sup>1)</sup> Первая внежка называлась такъ: «Мала простонароднъв Славено-србска пе-

смаряца». Въна 1814. 8°. 120 стр.

1) «Инсменнца србскога језина, по говору простога народа нависана Вуком Стефановићем Сербіанцем». Въна, 1814. Вторимъ значительно увеличеннимъ и изманенных взданість ся ножно считать грамматику, помащенную Вукомъ при его словаръ, 1818.

страта. Здёсь онъ близко увналь сербское правленіе, людей, действованияль при освобожденіи Сербін; онъ уважаль Милоша, но не могь смотреть равнодушно на его турецкій деспотивмъ, и удалившись въ 1831 въ Землинъ, написалъ ему письмо, убъждая его измънить свой способъ дъйствій и предскавываль ему его судьбу. Возвратиться въ Сербію ему было уже нельки, въ В'вну его една пустили. Въ следующихь годахь, въ 1834 онъ въ первий разъ Вздиль въ Далмацію, Дубровникъ, жилъ въ Черногорін; въ 1837 и 1838, путемествоваль по Венгріи, Славоніи и Кроаціи; въ 1839, опать въ Сербіи, откуда Милошть уже быль изгнань; въ 1841, опять странствоваль по сербскимъ эемлямъ съ Княжевичемъ и Надеждинымъ. Эти постоянныя путешествія развили его давнее непосредственное знакомство съ народимиъ битомъ до общирнаго и многосторонняго знанія своего народа, кажимъ не могь похвалиться никто другой, ни тогда, ни теперь. Множество этнографическихъ свёденій уже было помещено имъ въ "Словаре"; эти сведенія умножались и послужили для последующихъ работь.

Въ 1836, въ Цетинъв, Вукъ издалъ "Српске народне пословице" (2-е изд. Въна 1849); въ 1837 вышло по-намецки описаніе Черногоріи: "Моптепедго und die Montenegriner", безъ его имени. Въ 1828 съ Вукомъ познакомился знаменитый впосладствіи намецкій истонкъ Ранке, и плодомъ разскавовъ Вука о сербскихъ событіяхъ явиласъ книга Ранке о сербскомъ возстаніи 1). Сваданіями Вука пользовался и извастный географъ Турціи, Ами-Буэ. Въ сороковыхъ годахъ Вукъ предприналъ новое изданіе пъсенъ, размноженныхъ теперь въ огромное собраніе: "Српске народне пјесме", томы которыхъ выходили въ 1841, 1845, 1846, 1863 (по смерти Вука вышли еще томы въ 1865, 1866 по его рукописамъ).

Въ 1847 Вукъ издалъ переводъ на народный языкъ "Новаго Завета". Въ первый разъ онъ предпринялъ этотъ трудъ около 1819, мосле поёзди въ Петербургъ, по предложению русскаго Библейскаго Общества; онъ скоро кончилъ переводъ, но Библ. Общество передало его на разборъ и поправку упоминутому Стойковичу, профессору Харъвовскаго университета и писателю "славено-сербской" школы. Стойковичъ, во вкуст этой школы, не могъ вынести народнаго языка, и переводъ былъ имъ совершенно неределанъ, и въ этомъ видъ изданъ съ его именемъ <sup>2</sup>). Подлинный переводъ Вука затерался въ рукахъ Стойковича; но каковъ онъ былъ, можно видъть по небольшому образчику, изданному Вукомъ въ Лейпцигъ 1824: "Огледи светога писма

<sup>1)</sup> Die serbische Revolution. Aus serbischen Papieren und Mittheilungen von L. Ranke. Hamb. 1829.

э) Первое изданіе сділано было за Петербургі, 1824; 8-е изданіе вишло за Лейнцигі 1884.

на српском језику". Впоследстви Вукъ исполнить переводъ вновъ. Появленіе вниги вызвало противъ него целую бурю. Надо сказать, что Вукъ издавна не былъ "пророкомъ въ своемъ отечестве". Делетельность его, въ области повидимому индифферентной филологіи и никому не вредившей этнографіи, съ самаго начала вызвала противънего упорную и непримиримую вражду, дошедшую до оффиціальнаго запрещенія всёхъ его изданій въ княжестве Сербіи.

Первымъ поводомъ въ этому было новое, введенное Вукомъ, сербсвое правописаніе. Подъ вліяніемъ ученаго Копитара, о воторомъ мя будемъ говорить впоследствін, Вувъ изобрель новое сербское правописаніе, которое разошлось съ тамъ славяно-русскимъ преданіемъ (т.-е. условнымъ языкомъ и правописаніемъ), которое еще удерживалось въ славено-сербской школь, несмотря на обращение въ народному явику со временъ Обрадовича. Вувъ утверждалъ, что "писать надо, какъ говорять", требоваль, чтобы въ литературв господствоваль чистонародный язывъ, и изгналъ изъ своего языва и правописанія все, что было заимствованіемъ изъ славяно-русскаго. Вукъ съ самаго начала имълъ много сторонниковъ, хотя и люди, ему сочувствовавшіе, думали иногла. что онъ зашелъ слишкомъ далеко въ своихъ требованіяхъ народности языва (Subbotic, Grundz., 29), — но противники Вука изъ "славеносербской школы (главнымъ образомъ въ княжествъ) сдълали Вуку. настоящее преступление изъ его реформы. Въ нарушении господствовавшей ореографіи они видѣли нарушеніе славянскаго православнаго преданія; одно введеніе јота казалось приближеніемъ въ датинской азбукъ, съ которой нераздъльно понималось католичество.

Противники Вука были такъ сильны своимъ консерватизмомъ, что письмо Вука и его книги долго считались вредной ересью; книги, печатавшіяся въ Австріи для православныхъ Сербовъ, до очень недавняго времени сохранали старую ореографію. Главными изъ его противниковъ были изв'єстные въ свое время писатели, Давидовичъ и Каджичъ. Давидовичъ, въ тридцатыхъ годахъ севретарь князя Милоша, побудилъ Милоша запретить въ Сербіи книги Вука; запрещеніе было повторено по выходів "Новаго Завіта". Хаджичъ, считавшійся въ княжестві ученымъ авторитетомъ, началъ противъ Вука полемику, тянувшуюся съ 1838 и завершенную въ 1847 книжкой Даничича, впослідствіи знаменитаго сербскаго филолога 1). Изданіемъ перевода "Новаго Завіта" Вукъ особенно усилиль старую вражду. Ввозъ книги въ Сербію быль запрещенъ; білградское "Дружество Сербской Словесности" напрасно ділало въ 1848—49 представленія правительству въ защиту

<sup>1) «</sup>Рат за српски језик и правопис». Песть 1847. Наиболее нодина 'доселе, обворь дентельности Вука относительно языка сдалань Ягиченъ въ «Книжевникъ» I, кн. 4, 457—485 (отдельно, Загребъ 1865).

Вука; напрасно онъ самъ защищался литературно, вступалъ въ переговоры съ властными лицами въ Сербіи и въ Вѣнѣ; старыя запрещенія были формально подтверждены въ 1852. Подозрительность отискивала въ переводѣ признаки наклонности къ латинству, которую видѣли давно и въ самомъ правописаніи; отыскивали ошибочныя истолкованія и между прочимъ одно, гдѣ Петру приписывается высшая власть надъдругими апостолами; утверждали, что изданіе (принятое потомъ Британскимъ Библейскимъ Обществомъ) сдѣлано было на деньги римской пропаганды. И внѣ Сербіи Вукъ пріобрѣлъ жестокихъ враговъ, бросавшихъ тѣнь на его дѣятельность, въ которой видѣли политическую и религіозную (австрійско-католическую) тенденцію.

Между твиъ Вукъ продолжалъ свои труды: въ 1849 онъ издалъ "Ковчежић за историју, језик и обичаје Срба"; въ 1850—"Приповијетке" или разсказы изъ ветхаго и новаго Завѣта; въ 1852 — новое, размноженное (и гораздо лучше напечатанное) изданіе "Рѣчника"; въ 1853 — собраніе сказокъ, "Српске народне приповијетке", небольшой сборникъ которыхъ онъ издалъ еще раньше, книжкой 1821 г. и въ "Даницъ" (новое изданіе сказокъ въ 1870); въ 1857 "Примјери српско-славенскога језика". Нѣсколько послѣднихъ трудовъ его издано было по его смерти.

Преследованіе внигь его вончилось съ новымъ призывомъ въ Сербію внява Милопа: въ январё 1860 вниги Вука были оффиціально разрешены и правописаніе дозволено—вроме внигь, издаваемыхъ для народныхъ училищъ,—и старая вражда противъ него была усмирена временемъ. Вукъ умеръ 26 января 1864. Только въ марте 1868, его выму и правописанію дана наконецъ полная свобода 1).

Заслуги Вука сербской литературѣ представляются особенно замѣчательными, когда принять въ соображение средства его дѣятельности.
"Какъ одинъ изъ самыхъ важныхъ дѣятелей своего времени въ Западномъ Славянствѣ,—говоритъ Срезневскій,—едва-ли не успѣшнѣе
въхъ ихъ выполнилъ Вукъ свои задачи, и едва-ли не основалъ себѣ
ъ памяти народной и въ общей признательности воспоминанія, сраввительно съ другими дѣятелями самаго почетнаго и прочнаго — до-

<sup>1)</sup> О біографія Вука, Срезневскій, въ сборникъ «Братская Помочь», Сяб. 1876, 337—865 (ранве, первая половина этой біографія была въ «Моск. Сборникъ», 1847; по-сербски въ «Даницъ» 1865 и «Годишњак» 1871); замътка Іов. Гавриловита въ Гласинкъ ХХХІІІ, 1872. Часть переписки Вука напечатана въ «Србадија» 1875, 1—4. Самий желчный отзывъ о Вукъ, и его учителъ Копитаръ, сдъланъ былъ в амонимой кинжъ (Гильфердинга): Les Slaves Оссіdентацъ, Рагія 1858, повторенной послъ по-русски и вопедшей въ Собр. Сочин. Гильфердинга, Спб. 1868, д. II (о Вукъ, стр. 79 — 81). Здъсь ръзко висказано обвинение Вука въ политической в религіозной тенденціозности подъ вліянісиъ Копитара (ср. Ягича, Кијій. 462). Срезневскій говорить о политическомъ, литературномъ и религіозномъ характеръ трудоть Вука въ намегирическомъ смислъ, но ни словомъ не отвъчаеть прямо на приговори Гильфердинга. Ср. особенно стр. 348, 360.

стойная отплата за д'вительную любовь въ своему народу". Заслуга его явоявая: реформа литературнаго языва и раскрытіе богатства народной пожін: об'в стороны этой д'вятельности впрочемъ тесно связаны и дополняются другими его трудами, вы которыхы собрано жножество прагопънныхъ свъявній по сербской исторіи, этнографіи и описанію сербских вемель. Законность реформы литературной не подлежить сомивнію. "Преданіе", которое защищали его противники (м Гильфердингъ) имъетъ свою важность, но имъетъ и свой предвиз; Вукъ полагалъ этотъ предвлъ, и его защита правъ народнаго жинка въ книгв въ сущности тожественна сътвмъ, къ чему въ русской литературѣ стремились Карамзинъ, Пушкинъ, Гоголь. Заслуга его въ собираніи піссень не меніве висока: онів били настоящимь отвритіємь, которое имено отголосовъ и вліяніе не только въ среде сербской напіональности, но и въ средв всеславянской, и даже обще-европейской. Сербскій эпось, открытый Вукомъ, придаль интересь народу, вновь выступавшему на историческое поприще. Онъ давалъ драгопавныя указанія о народной древности, и вообще о природ'в живого народнаго эпоса. Для славянскаго возрожденія это было новое "историческое право". Способъ собиранія, чрезвычайно осторожный, доставляющій не только подлинные народные тексты, которые не могли возбуждать сомивнія, но тексты лучшіе, выбранные после внимательных сличенів, не испорченные случайностями, - этоть способь сталь образдомъ и мервой для другихъ собраній.

Мн сказали о полной законности Вуковой реформы языка; осужденіямъ его правописанія, со стороны его сербскихъ и не-сербскихъ противниковъ, можно было би противопоставить отвывъ судьи компетентнаго (Срезневскаго), который находиль его правописание "образповимъ въ литературъ славянской". Споръ однаво былъ возможенъ. Увлеваясь вновь поставленнымъ принципомъ сдёлать письмо точивашимъ отражениемъ говора. Вукъ едва ли иногда не преувеличиваль-Вопросъ правописанія не рішается однимь этимь условіемь - чамь, гдв литература имветь прошедшее и родственную связь съ другими литературами. Филологъ, желающій въ точности знать характерь и переходы звуковъ современнаго языка, можетъ удовлетвориться системой Вука (хотя, строго говоря, все-таки не вполнъ); но иначе вопросъ ставится съ литературной точки зрвнія: адёсь получаеть свою при историческое правописаніе, и дать ему извістную долю въ новой слстемв, быть можеть, не было бы большой бедой. Эта историческая доля не дълила бы такъ ръзко новой книги отъ старой и отъ книги церковной; она меньше бы дълила и сербскую книгу отъ русской. Симслъ всего дъла Вукова, которое стало теперь фактомъ сербской литературы, заключается въ одномъ общемъ историческомъ стремленій,

отличающемъ новъйшее славянское движеніе: стремленіи къ обособленію, къ ръзкому заявленію своей индивидуальности; у Сербовъ оно выразняюсь исключительностью Вуковой системы. Это явленіе всеобщее; и какъ бы ни судили о немъ съ другой точки зрѣнія, это—путь, черезъкоторый необходимо было пройти прежде, чѣмъ могло начаться дѣйствительное, совнательное сближеніе родственныхъ литературъ.

Въ одно время съ Вукомъ началась деятельность Димитрія Лавидовича (род. 1789 въ Землинъ, съ 1821 секретарь внязя Милона. ум. 1838). Онъ сталь действовать на развите литературы посредствомъ газеты, которую онъ издаваль съ 1814 до 1821; вийсти съ газетой онъ издаваль и альнанахъ, -- въ этихъ изданіяхъ сосредоточилась вся литературная жизнь того времени: вдёсь печатались стихотворенія, статьи историческія, критическія и полемическія. Оволо Лавидовича собрадся вружовъ, въ воторомъ соединялись главные представители литературной прительности, составившее себь большую славу у сербскихъ читателей. Въ этомъ кругь были известныйше писатели того времени: Мушицкій и І. Хаджичъ. Лукіанъ Мушицкій (1777— 1837) учился въ пештскомъ университеть, съ 1802 сталь монакомъ, потомъ пиниатовецкимъ архимандритомъ, наконецъ епископомъ въ Карловић. При жизни онъ издалъ только немногія изъ своихъ стихотвореній, но и они уже доставили ему великую славу у соотечественниковъ; онъ нивль также значительное вліяніе на развитіе литературной предпріничивости. Въ 1819 онъ ивдалъ "Гласъ пиниатовацкой арфи", въ 1821 "Гласъ народолюбца": его стихотворенія (оды) были собраны уже по его смерти въ Новомъ-Садъ 1838-48, въ 4 книгахъ. Мушицвій произвель сильное впечатлёніе и имёль много, впрочемь неудачнихъ, подражателей: въ его талантъ впервые видъли истияно поэтическую силу, направленную на національные интересы. Мушицкій сощаль въ сербской литературь національную оду, прославлявшую язывъ, въру и героевъ Сербіи. Въ явикъ его одъ сначала било сильное вліявіе славанской манеры, но потомъ онъ стремелся дать ему более народний складь. Но вліяніе Мушицкаго совершалось въ ограниченныхъ предвиять: съ одной стороны его позвін слишвомъ была привизана. въ случайнимъ обстоятельствамъ двя, съ другой облевалась въ внижныя исевдо-влассическія формы. Н'ёсколько поздніве его выступиль на интературное поприще Іованъ Хаджичъ (1799—1870), извёстный въ интературъ подъ псевдонимомъ Милоша Светича: въ 1821 онъ ведалъ свое первое поэтическое произведение "Отзывъ молодого Серба на Голось шишатовацкой арфи", въ 1827-переводъ Горація De arte роб**ціса и** другія стихотворенія, издаваль одно время "Сербскій Летопись". потомъ "Голубицу", писалъ по исторіи и филологіи, въ последней поденивируя съ Вукомъ. Его "Дела" изданы въ Карионий 1859. Въ 1864.

онъ издавалъ "Огледало србско" и пр. Въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ Хаджичъ былъ значительнымъ авторитетомъ въ сербской литературъ; новъйшие современники относятся къ нему очень свенхически 1).

Вмёстё съ тёмъ, какъ сербская литература пріобрётала больше сознательности, она стала больше заботиться и о потребностяхъ школи и народнаго образованія: она получаетъ характеръ педагогическій, намолняется руководствами и популярными книгами. Во второмъ и третьемъ десятилетіи число этихъ книгъ, сравнительно съ прежнитъ, очень возрастаеть. Вуичъ переводитъ "Естествословіе" (ест. исторію) и "Робинзона" Кампе; Ст. Живковичъ переводитъ приключенія Телемака; Бончъ пишетъ "Памятникъ" славныхъ сербскихъ людей; П. Атанацковичъ переводитъ "Тысячу и одну ночь", Юрій Магарашевичъ пишетъ новую европейскую исторію и переводить "Жизнь Наполеона"; издаются руководства географіи, физики, всеобщей исторіи, рекомендутся "Новооткрытая школа добродётели" и т. п.

Матеріальныя средства начинавшейся литературы были крайне незначительни, читающій кружокъ не великъ и не богатъ, — такъ что усивхъ дъла существенно зависвлъ отъ облегченія изданія внигь в распространенія ихъ въ публикі: нужно было наконецъ и обезмеченіе литературнаго труда. Всёмъ этимъ потребностямъ стремилось удовлетворить учрежденіе, основанное въ 1827 г. въ Пештв полъ названіемъ Сербской Монницы и представлявшее родъ литературной компанів на акціяхъ, дивидендомъ которыхъ служать книги. Матица основана была уномянутымъ І. Хаджичемъ, вибств съ Мушищкимъ, Магарашевичемъ и П. І. Шафарикомъ, въ Пеств. Въ первое время Матица имъла немного средствъ, но успъла поддержать Сербскую Лимомись (съ 1825), журналь Юрія Магарашевича (1791 — 1830, профессора въ Новомъ-Садъ), посвященный изученію сербской исторіи и народности. По смерти Магарашевича изданіе "Літописи" прододжалось подъ редавціей Хаджича, потомъ (съ перерывомъ въ 1835-36) Тодора Павловича, съ 1850 подъ редажніей І. Субботича, одного въъ извъстнихъ новихъ писателей. Успъхъ Матици билъ весьма значителенъ: въ последное время она была самымъ богатымъ изъ славянсвихъ литературныхъ обществъ въ Австріи. Въ тридцатихъ голахъ дъятельность ся не совствъ отвъчала потребностямъ литератури: она присвоила себв карактеръ ученаго общества и въ этой роли воеставала противъ литературной дентельности Вука Караджича. Однимъ изь главных пособниковь Матицы быль известный сербскій патріотъ

<sup>1)</sup> Ср. Ягича, Кијіž. 1864, въстатьй о Вуки; Даничича, «О Светићеву Огледану» (ква Видова-Дана), Велгр. 1865, и его же «Милом Светић поета», ів. 1865; Новаковичь, Ист. кмаж. 281—284. Ср. Гильфердинга, Собр. Соч. П., 225—288.

Сава Тевелія, пожертвовавній для нея вначительныя денежныя средства. Онъ же быль одно время и ея предсёдателемь, и нившивался въ споръ противъ Вука, хотя не имёль для этого должной компетентности. Но вообще вліяніе Матицы было очень полевно, потому что она въ первый разъ установила матеріальныя отношенія литературы. Другимъ вліяніемъ Матицы было распространеніе повременныхъ изданій. Сербская Матица послужила образцомъ и для другихъ славянскихъ племенъ, у которыхъ возникавшая литература нуждалась въ такой же опорѣ. Вслѣдъ за сербской основались: Матица "иллирская" въ Загребъ, далматинская въ Задрѣ, словинская (хорутанская) въ Люблянъ, словацкая въ Турчанскомъ Сен-Мартинъ, галицко-русинская во Львовъ, двъ чешскія въ Прагѣ. Въ 1864 сербская Матица перенесена была въ Песта въ Новый-Садъ.

Началомъ сербскихъ періодическихъ изданій были "Сербскія Новини", 1791—92 г., печатавшіяся въ Вінів церковнымъ шрифтомъ; въ 1793—94, ихъ названіе перемінилось въ "Славено-сербскія Відомости", и онів печатались уже гражданскими буквами. Затімъ только въ 1813 г. (до 1822) появились упомянутыя "Новине сербске изъ царствующега града Віенне" Давидовича и Фрушича. Въ 1825 начинается журналъ "Србскій Летописъ", продолжающійся и донынів.

Въ 1835, адвокатъ Тодоръ Павловичъ началъ издавать еженедъльный "Сербскій народный листъ", а въ 1837 принялъ редакцію и возстановленной "Лётописи" 1). Въ 1838 году появилась политическая газета "Сербскія Народныя Новины," при которыхъ продолжался и "Народный Листъ": Тодоръ Павловичъ велъ ихъ до венгерскаго возстанія 1848. Дим. Іовановичъ въ 1842 началъ еще газету въ Пестъ. Въ княжествъ, Давидовичъ основалъ въ 1834 "Србске Новине" въ Крагуевцъ, перенесенныя потомъ въ Бълградъ, гдъ онъ остаются до сихъ поръ оффиціальной газетой; послъ Давидовича и др., редавторомъ этихъ Новинъ долго былъ Милошъ Поповичъ, основавшій и первую литературную газету въ Сербіи "Подунавка".

Къ этимъ періодическимъ изданіямъ присоединились еще альманахи. Первый примъръ далъ тотъ же Давидовичъ, издававшій съ 1815 г. до 1836 свой "Забавник", продолженный Тиролемъ въ 1837—38 водъ именемъ "Ураніи". Это, большей частью легкое беллетристическое чтеніе полезно было тъмъ, что пріучало къ книгъ все еще неиногочисленныхъ читателей. Вукъ Караджичъ издавалъ свой альманахъ "Даницу" (1826—1829, 1834), гдъ помъщено немало его важнихъ статей по сербской исторіи и этнографіи. Далъе издавали альманахи Дим. Тиролъ, А. Николичъ, Павелъ Стаматовичъ, І. Хад-

<sup>1)</sup> О Павловить ст. Субботича, въ Летон. Мат. Ори. 1872, 114, 208-214.

жичъ ("Голубица", 1839—44); въ Далмаціи д-ръ Тодоръ, или Божидаръ Петрановичъ началъ издавать съ 1836 въ Задрѣ "Сербско-Далматинскій Магазинъ", выходившій послѣ подъ редавціей свящ. Ю. Николаевича и Гер. Петрановича. Онъ продолжался до послѣдняго времени и служилъ историческимъ, этнографическимъ и церковнимъ о́рганомъ православныхъ Сербовъ въ Далмаціи; и проч.

Въ этихъ журналахъ, газетахъ, "забавникахъ", заключалась почти вся литературная производительность за это время. Здёсь являлись непремённо стихи, историческія статьи о Сербіи, разсужденія правственнаго и поучительнаго содержанія. Ни издатели, ни читатели не были особенно требовательны; здёсь охотно принимались первые опыты и совсёмъ незрёлыя вещи, недостатки которыхъ покрывались патріотической списходительностью. Но дёло все-таки двигалось, образовивался языкъ, чтеніе выростало въ потребность, развивалось историческое знаніе, появлялись и значительныя поэтическія произведенія.

До тридпатыхъ-сорововыхъ годовъ литературная двятельность шла, главнымъ образомъ, почти исключительно въ австрійской Сербін,—в это было естественно: для Сербовъ въ Австріи представлялось больше возможности приготовиться въ писательскому поприщу; здѣсь были ближе правильная школа и университетъ. Въ тридпатыхъ годахъ литературное движеніе переходить и въ княжество Сербію. Чтобы поднять нравственный уровень и образованіе народа, сербское правительство вызвало изъ Австріи замѣчательнѣйшихъ представителей литературы въ княжество, гдѣ теперь и основалось для нея новое поприще. Такъ были призваны Давидовичъ, Хаджичъ, Симеонъ Милутиновичъ, Іованъ Ст. Поповичъ. О двухъ первыхъ было уже говорено.

Симеонъ, или Сима Милутиновичъ,—Сарайлія, какъ онъ называль себя, потому что быль родомъ изъ Сараева, въ Боснъ,— есть одинъ изъ замъчательнъйшихъ сербскихъ писателей.

Его тревожная, оригинальная біографія тісно связана съ политической и литературной исторіей новой Сербін, и даеть любовитный образчикь того, въ какихъ условіяхъ должно было пробивать себів путь сербское образованіе въ первую эпоху борьбы и независимости.

Мијутиновичъ родился въ Сараевѣ, 3 окт. 1791. Отецъ его Мијутинъ былъ родомъ изъ ужицкаго округа въ нынѣшнемъ княжествѣ и поселися въ Сараевѣ, гдѣ женился на герцеговинкѣ. Сима былъ ихъ единственнымъ сыномъ. Моровая язва выгнала ихъ изъ Сараева; ребенкомъ Сима испыталъ разбойничье нападеніе Турокъ; другая моровая язва прогнала ихъ совсѣмъ изъ Босны, и съ великими опасностями семья перебралась въ Бѣлградъ. Здѣсь десятилѣтній Сима отданъ былъ въ школу, но въ первый же день ему пришлось испытать тогдашнюю сербскую педагогію, состоявщую въ употребленіи страшнаго количества розогъ, и онъ рѣшительно отказался идти въ другой разъ въ эту школу. Потомъ ему прищлось быть въ школъ въ Сегединъ, гдѣ мальчикъ, отличавнийся

живних карактеромъ, въ теченін двухъ лѣтъ все-таки испыталъ эту педагогію; учитель такъ тиранняъ мальчика, что на всю жизнь повредняъ его здоровью. Еще пять лѣтъ пробыль онъ въ «латинской школъ» и въ гимназін въ Карловцѣ; но здѣсь, еще не кончивъ курса, за одну не особенно большую шалость, профессора такъ нажаловансь на него архіенископу, что Сима и еще иѣсколько другихъ учениковъ, въ томъ числѣ Давидовичъ, были изгнаны не только изъ гимназія, но изъ самаго города. Наконецъ онъ нашелъ разумнаго руководителя въ учителѣ, у котораго сталъ въ Землинѣ учиться новогреческому языку для торговыхъ занятій.

Но торговая карьера его не привлекала, и въ 1806, после взятія Белграда Сербами, Сим'в удалось получить м'есто писаря въ ванцеляріи сената. После паденія Сербін въ 1813, ему принаось бежать въ Австрію, откуда онъ пробрадся въ Босну въ одному родственнику. Между тъмъ готовилось новое возстаніе, и Сима опять является въ Бълградъ, гдф поступнав писаремъ въ сербскому епископу. Осенью 1814 онъ принялъ участіе въ заговор'я противъ Туровъ, но вскор'я винуждень быль постушить писаремъ къ другому «владыкъ». Этотъ «епископъ», Данінлъ, называвинёся у Туровъ презрительно Дели-Папазъ, быль одинъ изъ отвратительных образчивовь фанаріотской ісрархін. Онь быль сначала разбойникомъ, потомъ пандуромъ и булю-банюй противъ Сербовъ и Русскихь, потомъ навязался въ «протосиниемы» въ белградскому опископу потомъ ушелъ въ Константинополь и тамъ добылъ фирманъ на епископство въ Шабце или Ужице. Это быль цинивъ въ гнусномъ азіатскомъ вкусь, «турецкій дервишь и Іуда Искаріоть въ одномъ лиць». Данінль съумълъ виневдать отъ Милутиновича его патріотическія мивнія, и когда возстаніе вспыхную, перешель на сторону Туровъ и захватиль съ собой въ ихъ дагерь и Симу 1). Когда Турки перешли въ Босну, Сима усићаъ бъжать и жель до конца войны въ гайдуцкой дружинъ; потомъ снова ванять свое місто писаря въ Бізграді. Вскоріз однако онъ отправился разискивать своего отца въ Валахію, потомъ въ Видлинъ, но не нашелъ его, и впавши въ нужду поступнаъ помощникомъ въ садовнику Пазванаоглу, а затъмъ сталъ и самъ садовнивомъ (бостанджи); христіанскіе жители Виддина, узнавши о немъ, сделали его учителемъ въ школе. Такъ прошла зима 1816. Весной 1817 явились въ Милутиновичу два эмиссара шет Валахін, зазыван его въ заговорь, но онъ догадался, что здесь быль планъ «разбить ствиу чужимъ лбомъ, и не самому броситься, а пріятеля бросить въ пасть крокодила». Греки, задумивал свое возстаніе, думали затануть въ него сначала Сербовъ, и състь потомъ за готовый столь,--между темъ какъ въ 1804-13, во время возстанія Карагеоргія, они остались спокойными зрителями (очень похожи на это и событія 1876—78 г.). Сима не только отвазался, но изв'естиль Милоша, который благодариль его. Между темъ эмиссары были схвачены въ Валахін; Сима также быль схваченъ, брошенъ въ ужасную тюрьму, подвергнутъ пыткъ,--но Турки сами убъдились, что онъ не участвоваль въ заговоръ и говориль правду.

<sup>1)</sup> Милутиновичь разсказываеть объ этомъ Данінлів въ своей «Исторія» (стр. 201); о немъ же Караджичь въ «Даниці», 1827, стр. 115—116. Шафаривъ (Gesch. der sidel. Lit.), называя этого «Делинапу» Дьяволопаной, совітовать его преосващенству (онъ биль еще тогда живъ) прилежно прочитивать слідующія міста изъ Византійцевъ: Theophanes ed. Ven. 120, Cedrenus ed. Ven. 291, Joan. Malalas ed. Ven. II, 58.

Виддинскій визирь очень нолюбиль его, сділяль ему подарки, хотіль оставить при себъ, но быль переведень въ Азію, а Сима въ 1818 воротился въ Бълградъ, где определенъ быль из брату Милоша, Ефрему. Въ следующемъ году онъ отправился, на собственной лодкъ, по Дунаю въ Бессарабію, нашель тамъ своихъ родителей, которые считали его погибшимъ въ Видлине; безпокойства въ Валахіи помещали его возвращенію въ Сербію, и онъ прожиль нісколько літь въ Вессарабіи, пользуясь пособіємъ отъ русскаго правительства, написаль здёсь свою знаменитую «Сербанку» и другія стихотворенія и отправидся въ Лейпцигь, чтоби тамъ-по цензурнымъ соображеніямъ-сділять ея изданіе. Милошъ висладь ему на это 250 талеровь. Въ Лейпцигъ Милутиновить напечаталь «Сербянку» и внижку стихотвореній і), два года слушаль девцім въ ункверситеть, особенно философскія лекцін извъстнаго въ то время Круга; онъ познакомнися здесь съ г-жей Тальви, которан пріобрема потомъ большую известность своими вингами о Славлистве, и въ частности о сербской народной повзін, и помогаль Вильг. Гергарду въ его перевод!: сербскихъ песенъ. Г-же Тальви Милутиновичъ посвятилъ «Зорицу», другое собраніе своихъ стихотвореній, изданное въ Пешть, 1827. Весной этого года Милутиновичь отправился на «скалу свободы», въ Черногорію, гдв думаль найдти себв двло по поводу предстоявшей русско-турецкой войны; этого двля не оказалось; но черногорскій владыка, Петръ 1, встратиль его гостепрінино, и Сима сталь его секретаремь, а после и воспитателемъ его племянника и вскоръ преемника, знаменитаго владыки и сербскаго поэта Петра II Петровича Нъгоша <sup>2</sup>). Здъсь Милутиновичь написаль исторію Черногорін: «Исторія Црне-Горе одъ искона до новіста времена», изданную потомъ въ Бълградъ, 1835; сдълаль значительное собрание народныхъ черногорскихъ пъсенъ, взданное потомъ (въ 1833, 1837) подъ псевдонимомъ Чубра Чойковича, и написалъ драму «Дійка црногорска», напечатанную въ Цетиньв, 1835. Здесь онъ пробыль кажется леть нять; затемь, щы снова видимъ его въ Бълградъ, гдъ онъ нолучилъ сначала мъсто въ сербской полицін, потомъ получиль въ команду 2000 человекъ для охраненія восточной границы, наконецъ Милонъ поручиль ему написать исторію второго сербскаго возстанія. Милутиновичь употребиль на это три года и въ конце 1836 отправился для изданія въ Лейпцигъ: «Исторія Сербів одъ почетва 1813 до вонца 1815 год.» вышла въ Лейпциге, 1837. Такъ какъ въ своей книге онъ не скрываль истины, она не понравилась въ Бълградъ, и Милутиновичь воротнися туда только въ 1839. Въ смутахъ 1840 г. онъ едва спасъ свою жизнь, быль приговорень въ смерти in contumaciam и долженъ быль отправиться въ изгнаніе; въ 1841 онъ воротился въ Білградъ. Послі уладенія Миханда III, въ 1842, Милутиновичь сталь секретаремъ въ министерствъ просвъщенія; послъденить трудомъ его была трагедія «Карагеоргій» (неизданная), которая наділала ему новых враговъ. Онъ умеръ 30 дек. 1847, въ бъдности.

<sup>1) «</sup>Сербнанка», Лейпц. 1826, 4 части; «Неколике піссивце старе, нове, преведене и сочинісня», Лейпц. 1826.

<sup>2)</sup> Владика Петръ II посвятиль Милутиновичу свою поэму «Луча Микрокозиа», и въ стихотворение на его смерть говориль:

Ја сам теби много дужан, дужности су ове свете,

Ка одтару признаности нека вјечно оне дете!

Ти м'уведе поглед први у зрачнијем просторима.

Главную литературную славу Милутиновича составляеть его "Сербинка"; въ этомъ циклъ эпико-лирическихъ пъсенъ онъ прославляетъ освобождение Сербін 1804—1815, при Георгін Черномъ и Милонгъ. Поэма произвела сильное впечатлёніе; въ ней было действительное поотическое одушевление, но ся вижшиля обработка слингомъ нскусственна и тяжела, такъ что простому читателю ноэма была недоступна: нѣмецвая философія и поэзія, именю Виландъ и Раммеръ, оставили свой следъ на "Сербянке" и другихъ сочиненияхъ Милутиновича изобиліемъ аллегоріи, отвлеченности и классической мноологін; въ тогдашнемъ языкі ему иногла недоставало выраженій. и онъ не затруднялся вводить искусственныя слова. Сербскіе критики не сомнъвались, что "Сербянка" была бы выше, если бы Милутиновичь успёль вполий остаться самимь собой и не поддался влімніямь чужой школы. Темъ не менее "Сербянка" остается замечательнымъ. первымъ у православныхъ Сербовъ, поэтическимъ опитомъ въ народномъ духв; влідніе чужой школы было неизбежнымъ деломь въ начинающейся литературь, и именно ивмецвая повзія была всего ближе и отразилась также на другихъ писателяхъ того времени.

Другимъ дъятельнымъ изъ приглашенныхъ писателей былъ Іованъ Стеричъ-Поповичъ (1806-1856), родомъ изъ Баната. Онъ написалъ иножество драмъ, которыя дали матеріалъ для сербской спены. Въ 1827 дана была его драма "Светиславъ и Милена", потомъ явились трагедін: "Милошъ Обиличъ", "Находъ Симеонъ или Несчастний бравъ"; комедін: "Скрага" (Тврдица), "Злая жена", "Женидьба и выдаванье"; драма "Гайдуки" и т. д. ("Позориштна дела", Новый-Садъ 1845-50, 4 ч.); навонецъ лирическія стихотворенія ("Даворін", Нов.-Садъ 1854), которыя причисляются къ важнымъ произведеніямъ тогдашней литературы. Драмы Поповича давались въ Белграде, Крагуевце и Шабцъ, и нравились публикъ: сюжеты ихъ, почти всегда взятые нвъ сербской исторіи и сербской жизни, действовали на національное чувство и Поповичъ умѣлъ придавать имъ сценическій эффектъ. Его современникомъ быль Лаз. Лазаревичъ (род. 1805), авторъ одной изъ дучнихъ сербскихъ драмъ "Владиміръ и Косара" (1829). Изъ поэтовь этого вруга можеть быть названь Юрій Малетичь (род. 1816), родомъ изъ Баната, жившій то въ Австріи, то въ Сербін, и приглашенный потомъ профессоромъ въ бълградскую гимназію. Изъ сочиненій его изв'ястенъ особенно его "Споменикъ Лукіану Мушицкомъ" (1845), и потомъ "Апотеоза Кара-Георгія" (1847). Милошъ Поповичъ, редавторъ Сербскихъ Новинъ, издалъ въ 1846 свои стихотворенія полъ заглавіемъ: "Мачъ и Перо".

Стараніями Іована Поновича основано было въ 1842 г. въ Бѣдградѣ "Дружество србске словесности" и музей. "Дружество", въ которомъ соединались всё извёстные писатели сербского внажества, им'йло цёлью обработку явыка и распространеніе наукъ на сербскомъ явыка. Вследствіе не сповойнаго положенія дёль въ Сербін, въ первые годи оно не могло действовать, и только въ 1847 начало издавать журналь "Гласникъ", въ которомъ впрочемъ главнимъ образомъ разработивалась сербская исторія и пом'вщено немало важнихъ матеріаловъ по исторіи и старой литературь; въ 1850 оно разділилось на пять спепіальных отлівленій, въ 1857 нашло возможными устроить ученув экспедицію, поручивши д-ру Янку Шафарику изученіе венеціанскикъ н миланскихъ архивовъ для собранія матеріаловъ по сербской исторін. Оно стало наконецъ издавать и вниги для народа, между прочимъ небольшую энциклопедію. Въ первое время въ Дружеств'в работали особенно I. Поповичъ, тогда министръ просвъщенія, Коста Бранковичь, Стенчь, Гаврінль Поповичь (потомъ епископъ), и друг. Янко Шафаривъ (1814 — 1876), родомъ чехо-словавъ, племяннивъ внаменитаго Шафарива, съ 1843 действовавшій въ Сербін, быль однимъ изъ главивникъ двятелей ученаго общества и музея. Первоначально профессоръ физики въ бълградскомъ лицев, онъ работалъ потомъ исключительно по сербской исторіи и литературів, изданіемъ матеріаловь, описаніемъ рукописей, трудами по нумизматикВ и т. д. Ллинный разъ этихъ работъ пом'вщенъ въ "Гласникв". Съ 1864 Дружество словесности преобразовано было въ "Сербское Ученое Дружество", и Шафаривъ быль его предсъдателемъ съ 1869 года 1).

Навонецъ, сербское правительство стало заботиться о педагогическихъ потребностяхъ литературы и устроило особую коммиссію для составленія учебныхъ книгъ для сербскихъ школъ: здѣсь, подъ руководствомъ М. Спасича, трудились по разнымъ предметамъ К. Бранковичъ, Исайловичъ, Матичъ, Маринковичъ, и пр. Независимо отъ этого продолжалось то педагогическое направленіе, о которомъ мы упоминали прежде, и въ 40—50-хъ годахъ мы опять видимъ значительное количество книгъ для народа: пишутся и переводятся книги по исторіи всеобщей и сербской, жизнеописанія знаменитыхъ людей, "Искусный земледѣлецъ", "Славянскій Пантеонъ" и т. п. Въ литературѣ преобладающимъ интересомъ является ближайшая практическая польза.

Съ оживленіемъ литератури въ вняжествѣ шла рядомъ и болѣе живая дѣятельность австрійскихъ Сербовъ, такъ что въ 40—50-хъ годахъ мы встрѣчаемъ здѣсь рядъ именъ, пріобрѣтшихъ извѣстность въ сербскомъ читающемъ мірѣ. Таковы напр. Петръ Іовановичъ (род. 1801: "Различне песме и бесѣде", альманахъ "Бачка вила" 1841—44),

<sup>1)</sup> Некрологъ его и исчисление трудовъ въ «Слад. Кистодинив». Кісвъ 1877, 305—307.

священникъ Василій Субботичъ (род. 1807), Н. Груичъ (род. 1811), но въ особенности д-ръ Іованъ Субботичъ (род. 1817 въ Срвив, адвокать въ Новомъ-Садъ). Онъ началъ мелении лирическими стихотвореніями, которыя издаль подъ заглавіемъ "Лира" (Песть 1837), завъдываль потомъ съ успъхомъ редакціей "Сербской Літописи", и въ 1846 издалъ главное свое произведение — эпосъ "Стефанъ Дечанскій", въ которомъ удачно воспроизвель многія черты народной позвіи (его "Дела" изданы въ Карловце 1858). Въ молодомъ поволении поэтовъ формы искусственной позвін начинають больше сливаться съ національнымъ содержаніемъ. Зам'вчательнів ішимъ лирикомъ явился Бранко Радичевичъ, который виёстё съ владыкой Петромъ Петровичемъ Нёгошемъ ставится во главъ сербскихъ поэтовъ новъйшаго времени. Радичевичь (родомъ изъ Славоніи, 1824 — 1853) отличается богатствомъ фантазін и чувства, легкой формой и вмёсть сохраняеть народный характеръ и даетъ прекрасные образцы сербскаго языка (онъ писалъ на банатско-сръмскомъ наръчін): стихотворенія его издавались много разъ. Другіе талантливне поэты — Іованъ Иличъ ("Песме", 1854—1858, 2 ч.); Змай-Іованъ Іовановичъ, между прочимъ переведшій "Демона" Лермонтова; Ю. Якшичъ, кромъ стиховъ писавшій повъсти и драмы; Л. П. Ненадовичъ: Огнеславъ Утъщеновичъ (причисляемый и въ сербской, и къ хорватской литературъ), авторъ стихотвореній (Vila Ostrožinska, Въна 1847) и поэмы "Недълько" (1861), написанной съ натріотической върой въ сербское возрожденіе; — онъ извъстенъ и своими учеными работами. Наконецъ, могуть быть еще названы Димитрій Михайловичъ, издавшій два сборника стихотвореній: "Смилье" (Новий-Садъ 1847) и "Войводянка" (Темешваръ 1852), и антологію изъ сербскихъ поэтовъ: "Цвъты сербскихъ пъсенъ" (Карловецъ 1859); Стефанъ Фрушичъ (стихотворенія и повъсти, "Славолюбъ", Загр. 1851); Милица Стоядиновичева ("Песме" 1852—1855; "У Фрушкой Гори", 3 ч. 1861—69); I. Райковичъ перевель басни Крылова (1854). Явмется также несколько новеллистовь, напр. Богобой Атанацковичь († 1858), которому принадлежить сборникь повъстей "Дарак Србкиньи" (1846, 2 ч.); Якубъ Игнатовичъ и др.

Начала развиваться и литература историческая: Павель Іовановичь написаль "Исторію важнѣйшихь событій въ Сербіи съ 1459 до 23 сент. 1813" (Н. Садъ 1847); А. Стоячковичь—"Исторію восточнославянскаго богослуженія и кирилловской письменности у Славянь западной церкви" (Н. Садъ 1847) и "Черты жизни сербскаго народа въ венгерскихъ областяхъ" (1849); Милорадъ Медаковичъ—"Исторію Черногоріи" (Землинъ 1850); Даніилъ Медаковичъ— "Исторію сербскаго народа" (Н. Садъ 1851—53).

Патріархально-воинственная Черная-Гора не осталась чуждой сербскому возрожденію, -- напротивь, успала внести свою крупную долю національно-поэтическаго содержанія 1). Више ми упоминали, что книжная діятельность уже издавна бросала корень въ страні древней Зеты; Черногоріи принадлежала одна изъ первыхъ славанскихъ типографій въ концъ XV въка (Юрія Черноевича, въ Цетиньъ). Затъмъ проходять въка борьбы, въ которые сложился новый черногорскій характеръ. Писателями черногорскими были "владыки". Еще въ прошломъ стольтіи владыка Василій Петровичъ (ум. 1766) напечаталь небольшую внижку: "Исторіа о Черной Горь" (Москва, 1754). Замівчательнъйшимъ представителемъ Черногоріи въ сербской литературъ и, по общему признанію, однимъ изъ лучшихъ сербскихъ поэтовъ новаго времени быль последній черногорскій "владыка" изь рода Негошей, Петръ ІІ Петровичъ Нътошъ (1813—1851). Онъ быль племянникъ своего предшественника, владыки Петра I Нъгоща и назначенъ былъ имъ на черногорскій вняжескій и епископскій престоль. Его имя было собственно Раде. Въ 1825 Петръ I взялъ Рада къ себъ въ монастирь, для ученья; мальчикъ былъ замівчательно даровитый, и старый владыка, говорять, предсказываль, что изъ него, если не умреть, выйдеть славный юнакъ и памятный человъкъ. Уже тогда мальчикъ записы-

1) По исторіи и этнографіи Черной-Горы см.:

— Василій Петровичь, митрополить черногорскій, «Исторія о Черной Гори». Москва 1854: 2-е изданіе въ «Чтеніяхь Моск. Общ.» 1860, кн. ІІ (пред. и 16 стр.).
— Влад. Броневскій, Записки морскаго офицера. Спб. 1818; Письма морскаго офицера. Спб. 1825, 2 ч.

— Сим. Милутиновичь, Исторія Црне-Горе. Білгр. 1835. — (Вукь Караджичь), Montenegro und Montenegriner. Stuttg. 1837. — Ег. Ковалевскій, Четыре місяца въ Черногоріи. Сиб. 1841.

- Stiegliz, Ein Besuch auf Montenegro, 1841.

— А. Поповъ, Путешествіе въ Черногорів. Сиб. 1847. — Wilkinson, Dalmatia and Montenegro. Lond. 1848 (намецкая обработка Линдау, Leipz. 1849).

М. Медаковичъ, Повестница Црнегоре. Землинъ 1850; Живот и обичан Црногораца. Н.-Сад, 1860.

– Д. Милаковичъ, Исторія Црне Горе. Зара 1856.

- Paić und Scherb, Crna-gora, eine umfassende Schilderung des Landes und der Bewohner v. Montenegro. Agram 1851.

- J. G. Kohl, Reise nach Istrien, Dalmatien und Montenegro. Dresd. 1851. 2 4.; 2-e B3A., Apeza. 1856.

— A. Andrić, Gesch. des Fürstenthums Montenegro (ao 1852). Bibba 1853.

— X. Marmier. Lettres sur l'Adriatique et le Montenegro, 1864.

- J. Vaclik, La Souveraineté du Montenegro. Прага 1858. (Ср. въ сладую-

мей княгь стр. 127, 138; Спб. Выдом. 1867, № 142).

— В. Макумевъ, Задун. и Адріатич. Славяне. Спб. 1867.

— Архим. Н. Дучичъ, Црна Гора, въ «Гласникъ» 1874. XL.

— G. Rasch, Vom Schwarzen Berge. Dresd. 1875 (и другія его же статьи и RHEIN).

— Frilley et Jovan Wlahovitj, Le Montenégro contemporain. Paris 1876.

— К. Петковичъ, Черногорія в Черногорцы. Спб. 1877 (изъ «Восточняго Сборника»).

- Spiridion Gopčević, Montenegro und Montenegriner. Leipz. 1877 (ero ze есть книга о последней черногорско-турецкой войны). .

валъ лучшія черногорскія пісни и самъ післь ихъ съ гуслями. Владыка, никому о томъ не говоря, уже назначившій Рада своимъ наследникомъ, послалъ его въ 1827 году въ богословское ученье къ одному монаху, отцу Осипу, въ Бокъ-Которской: будущій владыка долженъ быль стать монахомь. Года два Раде занимался богословіемь и-поэзіей: но какой-то русской книгь онъ написаль песню о войне Екатерины II съ Турками, и эта пъсня пъвалась потомъ по всей Черногоріи. Раде быль черногорець чистыйшей врови: энергичный юнавь, въ 16 лытькавъ другіе бывають въ 25, очень высокаго роста ("на цёлую мужскую нядь выше самаго высоваго Черногорца"), живой, красивый. Въ 1829, онъ вернулся въ Цетинье и нашелъ себъ другого учителя, непохожаго на отца Осипа. Это быль Симеонъ Милутиновичъ, вліяніе вотораго несомивнио отразилось на характерв поззін Петра Петровича. Въ 1830 году старый владыка умеръ, и 17-лътній юноша вступиль на престолъ-противъ воли, пугаясь труднаго дела и ответственности. Онъ сдълался однимъ изъ замъчательнъйшихъ правителей Черногоріи.

Вскор'в началась его литературная д'вятельность. Его талантъ прежде всего свазался въ небольшихъ поэмахъ, близкихъ къ непосредственной народной песнь. Подъ вліяніемъ Милутиновича эта непосредственная поззія пріобр'ятаетъ болье личний, лирическій характерь. Основныя черты поэзін Милутиновича, суровый, энергическій стиль безь мягвости и нѣжности, поэтическій взглядъ на исторію, особенно сербскую, классическая минологія или философская отвлеченность эпизодичесвихъ разсужденій, до извъстной степени привидись и къ оригинальному черногорскому поэту. Произведенія Петра II отличаются несомивниой поэтической силой, и эта поэзія еще болье интересна и по народу, въ средъ котораго она выросла, и по личному положению поэта. Авторъпламенный патріоть; онъ пронивнуть эпическимъ характеромъ своего варода, но рядомъ съ этимъ въ его произведеніяхъ проходитъ постоянно лирическій отголосокъ его личной внутренней жизни, съ одной стороны стремленія въ возвышенію своего народа, съ другой теоретическія сомнівнія и выраженіе личнаго настроенія.

Въ печати сочиненія Петра Петровича являлись въ такомъ порядкії: въ 1834 онъ устроилъ въ Цетинь типографію, и здісь напечатаны были его "Лиек ярости турске" и "Пустиняк црногорски" (Черногорскій Пустыникъ, поміченный 1833 годомъ); въ 1845 онъ издаль въ Білградії свою поэму "Луча Микрокозма" и собраніе юнацкихъ пісенть: "Огледало србско", гдії между прочимъ находятся его собственныя пісни; въ 1847 вышло его главнійшее произведеніе: "Горскій Віенацъ, историческо событіе при свршетку XVII віека", впослідствіи много разъ перепечатанный; наконецъ, въ 1850 или 1851 послії его смерти вышли двії працкія пісни, принадлежавшія въ раннимъ сочиненіямъ

Петра: "Кула Дьуришича и Чардак Алексича", въ Вѣнѣ; "Лажни цар Шћепан мали" въ Тріестѣ; въ 1854 "Слободіяда", эпическая поэма въ десяти пѣсняхъ, воспѣвающая битвы Черногорцевъ съ Турками отъ древнихъ временъ, также принадлежавшая ранней молодости автора.

Главныя произведенія Петра Петровича, на которыхъ основывается его поэтическая слава—"Лучъ Микрокозма", "Горскій Вінецъ". и "Ложный царь Степанъ Малый" (извёстный самозванець въ Черногорін въ концѣ XVIII вѣка). "Лучъ Микрокозма" написанъ полъ вліяніемъ стихотвореній Мильтона, но отличается тімь не меніе оригинальной поэзіей. "Горскій Вінець" есть рядь картинь въ драматической форм'в изъ черногорскихъ событій конца XVII віка, когда въ правленіе владыви Даніила въ страшномъ внутреннемъ переворотъ положено было основание новой Черногоріи. "Візнецъ" исполненъ наролныхъ мотивовъ, истинно-поэтической силы, мастерского изображения народныхъ сценъ, и проникнутъ черногорскимъ чувствомъ національной свободы. "Ложный царь Степанъ" — такія же картины изъ конца прошлаго въка. И тамъ и здёсь нёть строгой драмы, потому что въ нее слишкомъ много входить мотивовъ эпическихъ и особенно лирики. По словамъ сербскихъ критиковъ, "Горскій Вінецъ" есть монументальное произведение ихъ литературы, лирическая сербская Иліада, гдв воспыты не событія, а народная душа, восивто не только юначество, гормость свободнаго народа, но и самыя задушевныя его мысли и стремленія 1).

Петръ Петровичъ умеръ 19 окт. 1851, тридцати-восьми лѣтъ 3). До Петра II въ Черногоріи не было школъ, и только немногіе, готовившіе себя къ духовному званію, учились читать и писать; владыка завель школы, въ которыхъ между прочимъ учили и исторіи. Въ осневанной имъ типографіи напечатаны были одна книжка Караджича, одна книжка Милутиновича, и кромѣ того ежегодный сборникъ или альманахъ "Грлица" (1835—39), подъ редакціей Дим. Милаковича, "народнаго секретара". Но типографіи не долго ужилось въ черногорскомъ быту. Вскорѣ по смерти Петра II, во время войны княвя Даніила съ Турками въ 1852—53 г. шрифты были перелиты въ ружейныя пули.

<sup>1) «</sup>Горски Вијенац—говорит одниъ сербскій критикъ—је низ бисера, који ти се никад не може досадити гледати. То су свете бројанице весничее, за тренутке кад се душа поезијом осами. Свако је зрно свето, и свако је от чудотворног дрвета живота народног».

<sup>2)</sup> Объ его личности, біографін и позвін см. Іов. Субботича, «Слово Петру II Петровићу» и пр. въ Сербск. Літоп. 1852, ч. І; Люб. Ненадовича, «Владика Црвогорски у Италији», въ Србија 1868 — 69; Вука Врчевича, о Черног. исторіи въ «Dubrovnik» 1871; Zivotopis Vladike Crnogorskoga Petra II», въ томъ же «Dubrovnik» 1874; Свет. Вуловича, въ «Годишњица Николе Чупића», І, Білградъ, 1877, стр. 310—347; наконецъ исторіи Черногоріи за времи нравленія Петра II и разскази нутешественниковь, его знавшихь, какъ Ами-Бур, Коль, Коналевскій, Поповь и др.

При внязв Данінлв, въ Цетиньв снова устроена била типографія. но напечатанъ быль одинъ враткій черногорскій "Законникъ". При нынъшнемъ князъ Николат черногорская литература опять оживилась. въ особенности трудами далматинскаго поэта Сундечича, поселившагося въ Черногоріи. Православный священникъ и профессоръ семинарін въ Задрв, Іованъ Сундечичъ (род. 1825), пріобрать еще ранве извёстность какъ одушевленный славянскій патріоть; въ 1850 онъ издаль въ Задръ "Срце или различне пъсме", потомъ другія стихотворенія, габ висказывается горячее общеславянское чувство, привывы въ единодушию и примирению, надежды на будущую свободу и госновство, и своимъ направленіемъ возбудилъ противъ себя неудовольствіе австрійских властей и притесненія, которыя заставили его носелиться въ Черногоріи, съ 1864, гдѣ ему поручено было завѣдовать типографіей и отчасти быть секретаремъ князя. Съ 1865 года Сундечичь недаль несколько книжекъ черногорского альманака: "Ордић, приогорски годиннак"—съ общими статычи о славянскомъ вопросв, проникнутыми темъ примиряющимъ и возбуждающимъ привывомъ, какой отличаеть вообще Сундечича, и съ рядомъ стихотвореній. Въ "Орличь" приняли участіе и другіе сотрудники: налматинскій писатель Миханль Павлиновичь, ватолическій священникь, гонимий подобно Сундечичу; архимандрить Никифоръ Дучичь 1); Тріестинець Бастіанъ: имъ принадлежать статьи по старой и новой исторіи Черногоріи и стихотворенія. Наконець, въ "Орличь" приняли участіе отецъ князя Николая, Мирко Петровичъ и самъ князь Ниволай. Великій воевода, предсівдатель сената, Мирко Петровичь не умбеть ни читать, ни писать; свои песни онъ поеть, какъ поють ихъ сербскіе певци, подъ гусли, въ длинные зимніе вечера, въ вняжескомъ вругі. Въ нихъ разскавывается поэтически герцеговинско-черногорская война; песни записаны были архим. Дучичемъ и изданы подъ названіемъ: "Јуначви споменив; Пјесме о најновијим турско-прногорским бојевима" (Цетиње, 1864 221 стр.). Въ "Орличв" 1867, помъщена пъсня Мирка Петронича о Граховской битвъ 1858 г. Князь Николай (род. 1841, учился недолго въ Парижв, князь съ 1860) поместиль въ "Орличе" несколько стикотвореній лирическихъ, развивающихъ тэму національнаго освобожденія и отличающихся искренностью чувства и дарованіемъ; стихотвореній эпическихь вы изв'єстномы стиль юнацкой п'єсни, и отрывовъ трагедін "Вукашинъ" изъ временъ паденія сербскаго царства <sup>2</sup>).

Объ архии. Дучичь см. у Гильфердинга, Боснія. Въ посивднихъ собитіяхъ архии. Дучичь явился дійствующимъ лицомъ какъ воинъ.

з) Переводи изъ сочиненій ин. Николая у Макушева; у Фридлея и Влаовича; въ «Повзін Славянъ» пом'ящени переводи изълісенъ Мирка Петровича, стр. 279—281, и изъ стихотвореній ин. Няколая, стр. 290—292.

Съ 1870, въ Цетинъв начала издаваться первая газета "Црногорац", переименованная послъ въ "Глас Црногорца".

Литературную дівтельность прав ославних в Сербовь вы Далмаціи, употребляющихъ вирилловское письмо, можно причислять одинаково и въ литературъ сербской, и въ хорвато-далматинской. Въ Далмація общее сербо-хорватское возрождение отразилось тами же стремлениями въ обособлению національности и изучению народа и старины. Изъ писателей, действовавшихъ въ этомъ смысле въ Далмацін, могутъ быть названы: д-ръ Тодоръ или Божидаръ Петрановичъ (1809-1874), изъ Шибеника, издававшій съ 1836 г. "Сербско-Далматинскій Магазинъ", который посвящень быль сербской исторіи, географіи, поэзів и проч., и гав сосредоточивалась вся двятельность православно-далматинскихъ писателей; въ новъйшее время онъ много работалъ по церковной исторіи своего кран, по исторіи южно-славянскаго права и вультури; више упомануто его изследование о богомильстве 1). Далее дубронницкій "прота", т.-е. протоіерей, Юрій Николаевичъ (род. 1807) изъ Срвиа, издавний въ 1840 замъчательный для своего времени сборнивъ грамотъ "Србскін Споменици", подъ именемъ Павла Карано-Твертковича, и съ 1842 до 1861 (съ большимъ перерывомъ въ 50-хъ годахъ) завъдовавшій редакціей "Магазина", который потомъ издавалъ архии. Герасимъ Петрановичъ. Іованъ Сундечичъ, о которомъ было сейчасъ говорено, одинаково считается въ православно-сербской и въ хорвато-далматинской литературъ. Родомъ изъ Дубровника быль упомянутый секретарь владыки Петра, Милаковичь, авторъ исторіи Черногоріи <sup>2</sup>). Однимъ изъ плодовитыхъ далматинскихъ писателей быль Матія Банъ (род. 1818), изъ Дубровника. Жизнь его наполнена разнообразными приключеньями: на 21-мъ году онъ оставиль родину и поселился въ Константинополь, потомъ жилъ въ Малой Азін, въ Бруссь; 1844 перевхаль въ Бълградъ. Свою литературную деятельность онъ началь на итальянскомъ языке еще въ Бруссе, гдъ написалъ драму и пъсколько трагедій; изъ нихъ напечатана только одна трагедія: "il Moscovita". Въ Сербін онъ быль воспитателень дочерей внявя Александра и по этому случаю издалъ внигу о "женскомъ воспитанін" (1847); въ 1848, написаль небольное руководство къ военной наукъ для Сербовъ, которые, подъ начальствомъ Кничанина, отправлялись тогда на помощь Сербамъ австрійскимъ противъ Венгровъ. Въ 1849, Ванъ отправился на родину и началъ издавать

О трудахъ его, см. Рачкаго, въ «Радъ» 1875, XXX. 179—193.
 «Животъ и дъка Дин. Милаковића», Ю. Николаевича (19-я книга Сербско-Далмат. Магазина), Въна 1860.

тамъ на счетъ иллирской Матицы журналъ "Dubrovnik", вскоръ однако прекратившійся. Собраніе его стихотвореній начало выходить въ 1855; поэтическая дъятельность Бана главнымъ образомъ обнаружилась въ драмъ: его трагедіи "Мейрима", "Урошъ V", "Царь Лазарь" считаются въ ряду лучшихъ произведеній южно-славянской драмы 1).

Навонецъ, подвились попытки литературной дѣятельности въ Босиъ. Въ 1866 году вышла въ Сараевѣ небольшая книжка "Наравоученије о човеку и његовим дужностима", переведенная съ греч. Георгіемъ Іовановичемъ. Это была первая книга, вышедшая изъ печати въ Воснѣ. Съ того же года началось изданіе оффиціальной газеты "Босна", на сербскомъ и турецкомъ языкахъ. Въ 1869 вышелъ "Први босанско-српски календар" (8°. 58 стр.); выходила, по-сербски и турецки, еженедѣльная газетка "Сарајевски Цвјетник" и т. д. Положеніе этой "литературы" въ Сараевѣ, въ ближайшемъ сосѣдствѣ турецкихъ нашей, было въ томъ родѣ, какъ мы указывали о Болгаріи.

Объ этнографическихъ трудахъ, посвященныхъ Боснѣ, но издававшихся въ Загребѣ и Бѣлградѣ, упомянемъ въ другомъ мѣстѣ.

Въ предыдущемъ изложении мы указывали въ известной отлёльности факты сербской литературы по мъстностямъ, у Сербовъ въ Австріи, въ княжествъ, въ Черногоріи, въ Далмаціи, наконецъ въ Боснъ. Такое изложение было необходимо по самымъ фактамъ. Правда, племенная связь часто покрывала эту м'естную разд'вльность и д'елала наиболбе крупныя явленія общимъ достояніемъ всёхъ сербскихъ земель: позвія австрійскаго Серба Бранка Радичевича, черногорскаго владыки Нъгота есть общее пріобрътеніе и гордость всей литературы, -- но, съ другой стороны, литература все-таки была далеко лишена единства и въдъйствіи, и въ интересахъ. Это было не различіе школъ, но различие въ мъстныхъ господствующихъ условіяхъ и характерахъ. Зать чательный пій дыятель, оказавшій великія услуги сербской литературь, Вукъ Караджичъ остается почти до конца своей жизни подъ остравизмомъ именно въ той сербской земль, княжествь, которан, какъ политическое гивздо будущаго развитія народа, должна бы быть настоящимъ мъстомъ и для наиболъе энергическихъ заявленій литературнаго возрожденія. Оказывалось наобороть, что для Караджича Австрія доставляла больше свободы дійствія, чімь собственная Сербія.

<sup>1) «</sup>Мейрима или Восияки» переведена на русскій язикъ въ «Р. В'ястникі» 1876, км. б.

Здёсь было тогда меньше образованія, чёмъ въ австрійской Сербіи. Отражалась въ литературъ и разница политическихъ положеній: одив заботы были въ вняжествъ, гдъ надо было основать внутреннюю свободу въ сербской средь; другія въ Австріи, гдв надо было бороться противъ нѣмецкаго абсолютизма и мадыярскихъ національныхъ притазаній; другія въ Далмаціи, гдѣ вообще для Сербо-Хорватовъ 1) настоятельный вопросъ заключается въ развитіи національнаго начала противъ господства численно ничтожнаго итальянизма, и въ частности для Сербовъ православныхъ въ поддержании православнаго элемента населенія; въ Черногоріи, литературная діятельность примываль непосредственно въ патріархально-эпическому быту и вивств ставнля задачи будущаго развитія народной образованности. Такъ въ каждомъ отдёлё племени были свои особыя условія и свои ближайшія задачи. При политическомъ разделеніи и несвободё племени, это обстоятельство было самой существенной задержкой для успъховъ образованности и литературы. Къ этому присоединился раздоръ въ средъ самого сербо-хорватскаго народа. Этотъ давній раздоръ обновился съ новой силой въ тридцатихъ годахъ, когда "иллирское" движение у Хорватовъ вызвало споръ о первенствъ между двумя частями племени...

При всемъ томъ, въ этой разъединенной, политически не обезпеченной литературъ совершался несомнънный прогрессъ; мало-по-малу укръплялось чувство единства и солидарности; возрождение другихъ славанскихъ литературъ начинало давать этому чувству и более широкую все-славанскую подкладку. Но въ особенности сильное возбужденіе дано было народному сознанію событіями 1848 года, какъ всегда бываеть въ ръзкихъ столкновеніяхъ историческихъ элементовъ. Борьба съ Венграми вызвала упорное сопротивление Сербовъ; они заявили свои старыя права и возстаніе оживило національныя стремленія къ свободь; несмотря на домашній раздорь съ Хорватами, Сербы Австрін стали ихъ союзниками противъ общаго иноплеменнаго врага; Сербы княжества отозвались также и послали отрядъ волонтеровъ за Дунай. Известно, какъ результатъ обманулъ ожиданія Сербо-Хорватовъ, или какъ обмануло ихъ австрійское правительство; но патріотическое одушевленіе за эти годы оставило свое вліяніе. Литература вообще оживляется съ этого времени: за Нѣгошемъ и Бранкомъ Радичевичемъ является рядъ поэтовъ, выше отчасти названныхъ, какъ Іовановичъ. Якшичъ, Иличъ, Любом. Ненадовичъ, Стеф. Качанскій, Новичъ, Сундечичь, Павлиновичь; періодическая литература размножается какъ

<sup>1)</sup> Этнографическія отношенія Далмацін въ общихъ чертахъ такія: Славянъ сербскаго племени вообще до 400,000, наъ которыхъ до 80,000 православныхъ; большинство—католики, въ числе которыхъ до 65,000 глаголитовъ; далее, до 20,000 нтальянцевъ, нисшаго городского сословія; до 1000 Албанцевъ; несколько сотъ Евреевъ; незначительное число Намцевъ.

нивогда прежде, и хотя изданія бывали часто эфемерны, но вообще она впервые получила настоящее политическое значеніе, выражая взгляды различныхъ партій и развивая политическое сознаніе въ обществъ. Съ той же поры замъчается особое оживление въ сербскомъ юношествв, которое составляеть патріотическіе кружки и старается о распространеніи образованія въ народь. Первымъ опытомъ литературныхъ трудовъ воношескихъ былъ сборникъ стихотвореній "Славянка" (Песть. 1847), затемъ въ начале шестидесятихъ годовъ "Лицејка", издававшаяся въ Балграда, "Преходница" въ Песта. Когда число подобныхъ вружновъ умножилось, въ 1866 собралось въ Новомъ-Садъ первое общее собраніе ихъ. Это была извёстная "Омладина": къ ней, кромъ рисоединились и другія лица, разділявшія ея цілираспространеніе образованія, народное объединеніе и свободныя политическія иден. На собранныя деньги Омладина издавала "Омладинскій Календарь", и основала политическій журналь "Млада Србадија" (Молодая Сербія); въ 1870, начала она ивдавать "Политични Рјечник", подъ редавціей Владиміра Іовановича. Правительства венгерское и сербское, при Михаилъ III (Гарашанинъ и Христичъ), одинаково подозравали и преследовали Омладину; она не могда делать правильныхъ собраній; ся д'явтели слились съ національной оппозиціей, --- но направленіе, ею выраженное, ни мало не утратилось и становится общимъ направленіемъ партін, стремящейся въ народному объединенію и свобод\*В 1).

Полный списовъ сербскихъ газетъ и журналовъ за это время (и вообще) читатель найдетъ въ "Сербской Библіографіи" Ст. Новаковича. Кромъ изданій, прежде названныхъ, были слъдующія. Даніилъ Медаковичъ, среди стъсненій и запрещеній, издавалъ съ 1848 газеты "Напредак" (Прогрессъ) въ Карловцахъ, "Позорник" и "Войводянку" въ Землинъ, наконецъ "Сербскій Дневникъ" въ Новомъ-Садъ, который сталъ политическимъ и литературнымъ центромъ австрійскихъ Сербовъ. Съ 1861 началъ выходить въ Бълградъ "Видов Дан" (день св. Вита, 15 іюня, годовщина Косовской битвы) Милоша Поповича. Въ 1865, Влад. Іовановичъ, одинъ изъ дъятельныхъ членовъ радивальной партіи, началъ въ Женевъ французско-сербскій журналъ "Сло-

<sup>1)</sup> Враги Омладины не пренебрегали никакими средствами для ея умичтоженія. Когда князь Миханль быль умершвлень въ 1868 шайкой убійць, Христичь распустиль слухь, что убійство подготовлено было революціонной Омладиной. Въ Пешть были рады случаю огділаться оть главныхь непріятелей: Милетичь быль лишень должности, занишеной имъ въ Новомъ-Садъ, и не могь быть арестовань только потому, что быль депутатомъ въ палаті; но за то арестованы были Влад. Іовановичь, сотрудникъ «Заставы» мелетича, и болгарскій эмигранть Любень Каравеловь. Опи были освобождены лишь черезь ніссолько міслицевь, послі того, какъ въ Новомъ-Саді врошвошло по этому поводу настоящее волненіе и Милетичь сділагь різкій вапрось в палаті.

бода", въ Сербін подвергшійся запрещенію 1). Въ Бѣлградѣ, Ст. Новавовичь основаль еженедѣльный литературный журналь "Вида", державшійся нѣсколько лѣть. Въ 1866, Светозаръ Милетичь, въ настоящее время глава либеральной партіи въ австрійской Сербін и глава сербской оппозиціи въ венгерскомъ парламентѣ, талантливий политикъ и публицисть (которому Мадьяры мстили за его вліяніе изв'єтнымъ процессомъ 1876—78 года), основаль въ Пестѣ газету "Застава" (Знамя), перенесенную потомъ въ Новый-Садъ. Это лучшая политическая газета у Сербовъ. Когда Милетичъ засѣдаеть въ палатѣ или содержится въ тюрьмѣ, его замѣняють въ газетѣ Стеф. Павловичъ, Стеф. Поповичъ, Миланъ Джорджевичъ.

Въ послѣднее время у Сербовъ стало распространяться и знакомство съ нашей литературой. Въ прежнее время южные и западние Славяне знали у насъ обыкновенно лишь нѣсколько именъ нашихъ ученыхъ славистовъ; теперь, у нихъ являются переводы изъ новой литературы, способные познакомить не только съ ея ученымъ, но и поэтическимъ содержаніемъ и направленіемъ. Такъ, на сербскомъ языкъ явились въ переводъ "Исторія сербскаго языка" Майкова, и "Письма объ исторіи Сербовъ и Болгаръ" Гильфердинга, многія сочиненія Пушкина (стихотворенія и повъсти), Лермонтова ("Демонъ"), Гоголя, Тургенева, Гончарова и друг. <sup>2</sup>).

Наконецъ, многообъщающимъ фактомъ является развитіе научной дъятельности, въ особенности по исторіи и этнографіи сербскаго народа, въ которыхъ сербскіе ученые уже представили работы замѣчательнаго достоннства. Во главѣ дѣятелей этой области единогласно ставятъ первостепеннаго филолога Дьюро (Юрія) Даничича (род. въ 1825, въ Новомъ-Садѣ). Даничичъ учился въ Пештѣ и потомъ въ Вѣнѣ, гдѣ познакомился съ Караджичемъ и сталъ ревностнымъ послѣдователемъ его реформы; въ филологіи его учителемъ былъ Миклошичъ. Біографія Даничича естъ главнымъ образомъ списокъ его замѣчательныхъ трудовъ по изученію сербо-хорватскаго языка. Онъ обратиль на себя вниманіе уже первымъ своимъ трудомъ, книжкой: "Рат за српски језик и правопис", 1847 года 3). Это была рѣшительная защита Вуковой реформы. Вмѣшательство Даничича кончило споръ съ его науч-

<sup>1)</sup> Журнать этоть держанся не долго; после, Іовановичь быль сотрудниковь Милетича вы «Заставе». Ему принадлежать сочинены: Les Serbes et la mission de la Serbie dans l'Europe d'Orient. Par Vladimir Jovanovics. Paris 1870; The emancipation of the Serbian nation. Geneva 1871.

tion of the Serbian nation. Geneva 1871.

\*) Не будемъ, однако, обольщаться. Знакомство съ русской интературой еще очень неведико. Недалеко время, когда одниъ изъ нашихъ славистовъ, Ламанскій, встрітнить въ самой сербской интеллигенціи изумительный образчикъ незнанія Россіи («Сербія и южно-слав. провинціи Австріи», Отеч. Зап. 1864, февр. 661). Это время еще не кончилось.

в) Книжка печаталась въ Пештъ, такъ какъ въ Вънъ цензура не пропустила ел изъ «висших» политическихъ причинъ»!

ной стороны. Съ 1856 Даничичъ быль въ Белграде, какъ профессоръ лицея (потомъ "великой школи") и секретарь Дружества; онъ былъ и редакторомъ "Гласника", гдв помъщено много важныхъ филологичесвихъ его работъ. Въ 1850, явилась его краткая сербская грамматика, потомъ совсвиъ передъланная подъ названіемъ: "Облици српскога језива" (5-е изд. Загр. 1869). Въ 1858, вышла его замъчательная "Српсва синтакса"; въ 1862—64 "Рјечник из књижевних старина српских" въ трехъ книгахъ, необходимый для всякаго, кто изучаетъ старину сербской исторіи и языка. Рядомъ сътімь, Даничичь сділаль много изданій памятниковъ, какъ названныя нами прежде писанія св. Савы, **Ломентіяна.** Ланінла, и другія менье крупныя изданія въ "Гласникь", "Радъ", "Старинахъ" и ранъе въ Slaw. Bibliothek Миклошича. Въ 1865, по столкновеніямъ съ сербскимъ правительствомъ и старыми партіями, онъ быль лишенъ ванедры, и тогда же приглашенъ быль въ Загребъ, гдъ сдълался членомъ и секретаремъ юго-славянской академін. Въ 1874 явился, опять въ Бълградъ, его новый трудъ: "Историја облика српскога или хрватскога језика до свршетка XVII вијека", а въ 1876: "Основе српскога или хрватскога језика". Дъятельность Даничича имъла и другую сторону: онъ перевелъ на сербскій языкъ Ветхій Зав'єть (въ полномъ изданіи 1868), который вм'єсть съ Вуковымъ переводомъ Новаго Завъта печатается вирилловскими и латинсвими буквами и обращается во всемъ сербскомъ народъ.

Филологические труды Даничича, по признанию вполив компетентныхъ судей, отличаются такими достоинствами, что ни одинъ изъ славянскихъ языковъ не былъ разработанъ съ такою глубиной, какъ сербский въ изследованияхъ Даничича 1).

По исторіи сербской литературы наиболье ревностный дъятель—Стоянь Новаковичь (род. 1842), профессорь "великой школы" и одно время министръ просвъщенія. Его труды начинаются около 1860 г.; онь издаль книжку стихотвореній, переводиль изъ славянскихъ повтовь, именно изъ Пушкина ("Кавказскій Пльникъ") и Чайковскаго, участвоваль критическими статьями въ "Серб. Льтописъ", "Даницъ", "Видов-Данъ и др., потомъ доставляль много трудовъ въ "Гласникъ"—

<sup>1)</sup> Срезневскій, Зап. Авад. XXIV, Проток. 210; Ягичь, Агсніч І, 500; ІІ, 156 и след. Воть между прочемъ слова Ягича: «Я убеждевь, что каждый европейскій филологь порадовался бы этимь превосходнымь трудамь, если бы языкь, на которомъ они написаны, не дёлаль для огромнаго большинства ихъ невозможнымь ближайшее знакомство съ этими трудами, о чемъ я конечно могу только сожальть. Потому что, въ виду великато бедствія, только-что постигнаго Сербію (1876), я бы положительно надёллся, что и въ кругу европейскихъ филологовь и изслідователей уже изъ чувства уваженія, какое должны внушить труды Даничнча, прибавтись бы новые друзья для справедливаго дёла Сербію». Ср. Изв. ІІ Отд. Акад. VIII, 396—397 (?). О трудахъ Данична см. «Србадија» ІІ, 1876, № 1, Ст. Новаковича, въ «Срвска Зора» 1878 № 1 и след. (по новоду тридцатильтія дівтельности Д., которое праздновалось въ январіз 1878).

изданій памятниковъ, филологическихъ и историческихъ изслідованій. Въ 1867 онъ издаль исторію сербской литературы (2-е изд. 1871); въ 1869 очень полную и обстоятельную "Сербскую Библіографію" 1741—1867, которую послідовательно дополняль потомъ въ "Гласників"; въ 1877—историческую хрестоматію сербскаго языка "Примјери".

Ученая дѣятельность сербскихъ писателей главнымъ образомъ сосредоточена въ "Гласникъ", гдъ помѣщались труды Даничича, Новаковича, Ник. Крстича (между прочимъ автора "Исторіи сербскаго народа", Бѣлгр. 1863—64), Миличевича, Чедом. Міятовича, Влад. Явшича, Спасича, арх. Дучича, П. Сретьковича, Ив. Павловича и мн. др. Изъ отдѣльныхъ трудовъ упомянемъ изданный еще въ 1846 "Географическо-статист. словарь Сербіи" Іована Гавриловича, въ параллель которому вышла въ 1877 богатая фактами книга Миличевича "Кнежевина Србија". Въ своемъ мѣстѣ упомянемъ о работахъ по сербской этнографіи.

Вообще, сербская литература, хотя еще не имѣетъ той опоры, какую могло бы доставить ей національно-образовательное, если не полное политическое объединеніе племени, представляетъ и теперь задатки серьёзнаго развитія — и въ области поэтической, и въ научномъ изслѣдованіи Сербіи; сербская журналистика все тѣснѣе примыкаетъ къ потребностямъ и интересамъ народной дѣйствительности. Однимъ изъ благихъ предзнаменованій надо счесть возрастающее сближеніе отдѣловъ племени и стремленіе къ сербо-хорватскому единству.

## 5. "Иллирское" возрождение.

Литература западныхъ Сербо-Хорватовъ падала больше и больше, переживши свой блестящій періодъ въ Дубровникѣ; только по временамъ повазывались въ ней талантливые писатели, не оставлявшіе впрочемъ большого слѣда въ народномъ развитіи. Выше указаны отчасти причины этого недостатка движенія. Далматинская литература, хотя и имѣла писателей съ сильнымъ дарованіемъ, не была самостоятельна ни по своему происхожденію, которымъ была обязана вліянію итальянской литературы и Возрожденія, ни по значенію для общества, гдѣ была поэтической роскошью, дополненіемъ къ итальянскому образованію "властелиновъ", но всего чаще оставалась чужда народной массѣ. Правда, въ числѣ ея дѣятелей бывали люди, вышедшіе изъ народа, но литература не пронивала въ народный слой и, за рѣдкими исключеніями, не особенно о немъ заботилась,—такъ что, когда поэзія и литература изсявали въ высшихъ слояхъ общества, народъ не могъ поддержать ихъ своими силами. Для народа существовала только литера-

тура цервовныхъ внигъ, застарвлая глаголица и т. п. Съ другой стороны, самыя народныя силы западно-сербскаго міра были крайне раздівлены и основная масса православнаго Сербства оставалась въ сосёдствъ сваранная турецкимъ игомъ; другая доля жила римскимъ католичествомъ; вромъ того, отрасли племени были раздълены мъстными нарвчінии, которыя добивались каждое особенной литератури, --- Хорвати, Серби, Далматинцы, Славонцы, Хорутане. Литература могла бы сохранить свою внутреннюю цённость, если бы шла вровень съ европейсвимъ движеніемъ, но и здёсь она сильно запоздала: болёе дёятельные умы увлеваемы были въ чужія литературы, а туземная до самаго XIX стольтія остановилась на томъ направленін, какое завъщали ей XVI и XVII стольтіе; какъ будто не чувствуя, что совершается кругомъ, она превращалась въ простое стилистическое упражнение и забывала объ образованіи народа, которое впрочемъ и вообще забывали въ тв времена, удъляя для него только клерикально-католическое нравоученіе. Отдельныя характерныя явленія литературы, въ роде Качича-Міонича, не могли помочь общему застою на ту минуту, -- только поздне, вавъ увидимъ, и отчасти въ другой области, Качичъ послужилъ напіональному возрожденію.

Литература могла освъжиться только однимъ средствомъ—если бы, стряхнувши съ себя схоластическую пыль, съумъла соединить разбросанныя силы и направить къ жизненной цъли въ духъ новъйшей образованности и освободительнаго демократическаго движенія. Однимъ этимъ средствомъ она могла пріобръсти себъ интересъ и содержаніе.

Такой перевороть действительно совершался въ сербской литературе: у Сербовъ православныхъ съ Досиева Обрадовича и Караджича; у Хорватовъ это началось въ тридцатыхъ годахъ нынёшняго столетія. Центромъ новаго литературнаго движенія сдёлался хорватскій Загребъ (Аграмъ). Эта эпоха западной сербо-хорватской литературы, сравнительно съ прежнимъ, была действительнымъ переворотомъ, потому что литература открыла себе новую цёль, и съ нею нашла національное сочувствіе; кругъ зрёнія расширился и литература пріобрёла действительную историческую и народную опору и общественное значеніе. Въ этомъ западно-сербскомъ возрожденіи тридцатыхъ годовъ передънами открывается одно изъ яркихъ явленій такъ-называемаго панславняма, который всего сильнёе сказался здёсь и въ чешской литературё того же времени. Частныя стремленія западныхъ Сербовъ сошлись съ общимъ движеніемъ славянскихъ народностей, которое было въ особенности живо въ 30—50-хъ годахъ.

Это давно подготовлявшееся національное движеніе у разнихъ плеченъ им'вло свои различныя м'встныя причины и условія. У западныхъ Сербовъ эти условія заключались въ ихъ отношеніяхъ къ Венгріи.

Литературный вопросъ съ самаго начала сдълался политическимъ или, собственно говоря, вышель изъ политическаго: Хорваты должны были защищать свою національность оть венгерскихъ притяваній; литературный споръ разр'вшался кровавими схватками, происходившими на выборахъ 1842—45 годовъ въ Загребъ, и навонецъ событіями 48— 49 года. Хорватское движение явилось какъ оппозиція ультра-національнымъ притазаніямъ Венгровъ, которые, стремясь къ освобожденію отъ австрійской централизаціи и въ достиженію политической свободи. одно изъ средствъ къ этому видъли въ возвышении національнаго явижа. Латинскій языкъ, господствовавшій до техь порь въ юридическихъ и политическихъ актахъ, былъ замѣненъ венгерскимъ, которому съ тъхъ поръ Венгры старались встми силами доставить господство во всёхъ земляхъ королевства, пересыпанныхъ Славянами, и между прочимъ въ Кроадіи и Славоніи, издавна соединенныхъ съ венгерской короной. Это распространение вентерскаго языка, по признанию самихъ защитниковъ венгерскаго дъла, сопровождалось крайностами и преувеличеніями, которыя сами по себѣ могли стать зерномъ послёдовавшихъ столкновеній. То же действіе произвела мальяривація и у другихъ Славянъ, на которыхъ хотъли ее распространить, у Словаковъ и православныхъ Сербовъ южной Венгріи. Подъ конецъ Хорваты, Сербы и Словаки взялись за оружіе.

Притязанія Венгріи простирались на господство политическое и витестів національное. Оппозиція Хорватовъ шла также въ обоихъ направленіяхъ; но прежде чімъ открылась прамая политическая борьба, сопротивленіе національное выразилось въ замічательномъ литературномъ движеніи, которое извістно подъ названіемъ "иллирскаго".

Исторія этого времени еще не написана. Венгерскіе и славянскіе писатели представляють діло съ противоположных точекъ зрінія, обвиняя то, что восхваляеть другой, но средній выводь довольно ясень. Первые между прочимь объясняли хорватское движеніе какъ плодь интриги австрійскаго правительства, которое хотіло сділать изъ Хорватовь орудіе противь революціоннаго движенія Венгріи. Ніть сомнінія, что австрійское правительство находило для себя выгоднымъ возстаніе Хорватовь противь Венгровь и имъ пользовалось, — на одномь изъ главныхъ начинателей хорватскаго движенія до послідняго времени лежить сомнительная репутація агента Меттерниха, — но, вопервыхь, Венгры вовсе не были тароваты на свободу относительно своихъ славянскихъ согражданъ 1); а главное, хорватское движеніе по своему объему, нравственно-національному содержанію вовсе не было

<sup>1)</sup> Съ этимъ соглашаются даже историки, писавшіе въ венгерскомъ смислѣ. См. Gesch. des Illyrismus, стр. 12. Авторъ этой книги находить три причини кроатекихъ волиеній: «палишного посифиность и недостатокъ теривности со стороны самихъ Вел-

такимъ, какія можеть создавать интрига. Напротивъ, это быль естественный взрывъ, который потому и могъ найти сильное литературное выраженіе, что въ основь его лежало давнее броженіе національныхъ силъ.

Средоточіемъ иллирскаго возрожденія сталь Загребъ. Здісь быль центръ политики, управленія и образованности, собирались различные дъятели народной жизни; съ этой хорватской столицей не могъ равняться нивакой другой пункть западнаго сербо-хорватского края: потому естественно собрались туть и литературныя силы. Но по м'естной народности, Загребъ былъ въ центрв такъ-называемаго "кайкавскаго" (собственно-хорватского или хорутанско-хорватского) нарвчія, и для литературы, вновь возникавшей здёсь въ новомъ направленіи и съ задачами широкаго національнаго объединенія, предстояль вопрось о выборъ литературнаго языка. Мъстное "кайкавское" наръчіе должно было бы ограничить кругь вліянія новой литературы тесными пределами собственной Хорватіи, — такъ какъ невозможно было ждать, чтобы это частное нарвчіе могло быть принято массой Сербо-Хорватства, у котораго съ одной стороны были преданія далматинской литературы,

гровъ; «возбужденія панславизма», и «ошноки австрійскаго правительства», поощрявнаго Кроатовъ. Опибки правительства несомивним, только онв были опибки всей системи; что касается «панславизма»,—это было то славянское Возрожденіе, которое на столько же было возбужденіемъ отъ другихъ племенъ, сколько самороднымъ оживденіемъ національнаго чувства. Новійшіе безпристрастные историки прямо говорять о несправедивости венгерскихъ притязаній. См. Les Serbes de Hongrie, стр. 198, 201, 212 и проч.

Въ сороковихъ годахъ, когда движение вияснялось, возникла целая литература политическихъ брошюръ и памфлетовъ по хорвато- и сербо-венгерскому и имецкому

вопросу. Считаемъ не лишнимъ указать некоторые:
— D. H., Sollen wir Magyaren werden? Fünf Briefe geschrieben aus Pesth.... Karlstadt, 1833. (Первое изданіе этой брошюры въ 1832; она принисывалась Венграми Коллару или Гаю. См. Les Serbes de Hongrie, 202).

- Slawismus und Pseudomagyarismus. Leipz. 1842. - Ungarische Wirren und Zerwurfnisse. Leipz. 1842.

- Vertheidigung der Deutschen und Slaven in Ungarn. Von C. Beda. Leipz.

- (Die Beschwerden und Klagen der Slaven in Ungarn. Leipz. 1843.) - Slawen, Russen, Germanen. Ihre gegenseitige Verhältnisse in der Gegenwart

und Zukunft. Leipz. 1843. - Ist Oesterreich deutsch? Eine statistische und glossirte Beantwortung dieser Frage, Leipz. 1843.

- S. H\*\*\*\*, Apologie des ungrischen Slawismus. Leipz. 1843.

· (Wesselényi). Eine Stimme über die ungarische und slawische Nationalität. Leipz. 1844 (переводъ венгерской кинжки, 1843; съ венгерской стороны).
 — Slaven und Magyaren. Leipz. 1844 (также съ венгерской стороны).

- Der Sprachenkampf in Oesterreich (изъ Бидерманнова Monatsschrift, 1844). Leipz. 1845.

- Ludw. Štur, Das neunzehnte Jahrhundert und der Magyarismus, Wien. 1845.

- Das Verhaltniss Croatiens zu Ungarn. 1846.

A. Tebeldi (Beidtel), Die Slawen im Kaiserthume Oesterreich. Wien 1848. - Geschichte des Illyrismus, nebst einem Vorworte von Dr. W. Wachsmuth.

Leipz. 1849. Изъ новихъ книгъ по этому предмету напболье отчетливал Les Serbes de Hon-grie, Prague et Paris. 1878—74. съ другой у Сербовъ уже заявленъ билъ самостоятельний путь въ направленіи Обрадовича и Караджича. Загребская литература приняла тогда разумное рѣшеніе, за которое отдають ея руководителямъ справедливыя похвалы, — принять въ свои книги тотъ широкій сербскій языкъ, который въ существъ, за исключеніемъ "кайкавской" области, одинаковъ и въ восточной и въ западной области Сербо-Хорватства. Этимъ сдѣланъ билъ знаменательный шагъ къ примиренію національно-литературныхъ различій, которыя ставились тогда еще такъ рѣзко, что Шафарикъ не считалъ этого примиренія возможнимъ 1).

Этимъ загребская литература стала продолженіемъ славной дубровницкой эпохи и сблизилась съ сербской, отъ языка которой теперь отличаетъ ее только письмо. Но какъ было назвать этотъ языкъ и тотъ національный кругъ, объединить который хотѣла загребская литература? Она выбрала знаменемъ объединенія древнее имя "Иллиріи", обповляя мнимый фактъ, что Сербо-Хорваты были потомками древнихъ Иллировъ и предполагая себя вождями будущаго объединеннаю пѣлаго.

Первымъ начинателемъ національнаго движенія и новой "иллирской" литературы явился знаменитый д-ръ Людевитъ Гай (1809-1872), родомъ изъ Крапины въ Хорватскомъ Загорьф. Человфкъ талантливый, подвижной и д'автельный, онъ оказалъ несомниныя услуги иллирскому возрожденію, но вм'єсть съ тымь Гай-тоть упомянутый сейчасъ дъятель, на которомъ лежала сомнительная репутація агента Меттерниха. Могло быть, что въ мудреныхъ отношеніяхъ хорватскаго народа между революціонной Венгріей и чиновническо-деспотической Австріей, ставши какъ разъ между народнымъ движеніемъ и злостнымъ абсолютизмомъ, по существу враждебнымъ развитію частныхъ народностей, Гай сдълалъ иныя неблагополучныя ошибки (біографія его еще не написана), по для своей литературы онъ работалъ много, к не могь безь основанія собраться около него кружокъ талантливыхъ патріотовъ, действующихъ отчасти и доныне. Гай учился въ Граце, Вънъ и Пестъ; живи въ Пестъ, онъ узналъ политическія тенденціи Венгровъ, и познакомился съ авторомъ "Дочери Славы", Колларомъ, знаменитымъ пропов'єдникомъ славянскаго возрожденія, и много обязанъ былъ ему направлениемъ своихъ національныхъ идей. Въ 1830. Гай уже напечаталь книжку о преобразованіи хорватской ороографіи, которое впоследствии и установилось въ литературе.

<sup>1)</sup> Іосифъ Иречегь, въ предисловін ко 2-й части Шафариковой Gesch. der südsl. Liter., говоря о современномъ сербо-хорватскомъ литературномъ сближенін, замічаєть: «Alles das sind Fortschritte, welche Safařik, als er das vorliegende Werk verfasste (около 1830), wohl als wünschenswerth, aber als so wenig wahrscheinlich betrachtete, dass er dieselben kaum anzudeuten gewagt hat».

Съ конца 1834 Гай началь изданіе политической газеты "Novine Horvatzke" и литературнаго прибавленія "Danica Horvatzka, Slavonzka i Dalmatinzka" на собственно - хорватскомъ, "кайкавскомъ" наръчін. Въ 1835 онъ ввелъ уже въ свои изданія новую ореографію, и печаталъ также статьи на сербо-хорватскомъ, --- но скоро увидълъ, что, ограничивалсь собственной Хорватіей (населеніе которой не превышало 700,000), онъ не можетъ достигнуть прочнаго и обширнаго вліянія. Поэтому съ 1836 года онъ назвалъ свое изданіе "Ilirske narodne novine" и '"Danica Ilirska"; необработанное хорватское наръчіе замънено было богатымъ сербо-хорватскимъ языкомъ, который господствуеть въ Далмаціи, Славоніи, Сербіи, Боснів и т. д., им'єль уже славных пиписателей въ далматинскую эпоху, а у новыхъ Сербовъ имълъ Обрадовича, Вука и великолъпный эпосъ. Чтобы соединить въ одно общее понятіе эти разбросанныя отрасли одного народа, Гай приняль для него старое классическое название Иллировъ. Новое имя давало возможность говорить о цёлой массё сербскаго племени; оно поддерживало мысль о національной силь племени, которое должно было теперь выдерживать венгерскія нападенія: иллирскій патріотическій энтузіазмъ легко могъ соединять, — и дійствительно соединяль, — подъ одно знамя представителей мелкихъ отдёльныхъ народностей, которыхъ до того времени раздъляла провинціальная ревность.

Но сначала иллирская унія возстановила противъ себя православнихъ Сербовъ, которые не хотъли дать "Иллирамъ" овладъть ихъ язывомъ, народными преданьями и національной славой, — началась поменика между двумя дитературами одного племени, литературой загребскихъ Иллировъ и литературой православныхъ Сербовъ 1). Впослъдствіи, въ 1843, имя "Иллировъ", чисто книжное, не имъвшее корня въ народныхъ понятіяхъ и не представлявшее ничего осязательнаго, было оставлено, впрочемъ потому только, что просто было запрещено австрійскимъ правительствомъ. Иллиры назвались "Юго-Славянами".

Кавъ бы то ни было, перемѣна имени, устранявшая тѣсную мѣстную ограниченность, и принятіе новаго литературнаго языка, обнивавшаго значительную часть австрійскаго Славянства и владѣвшаго историческими преданіями, имѣли полный успѣхъ и нашли совершенное сочувствіе въ передовыхъ людяхъ тогдашней славянской литературы. Шафарикъ вполнѣ одобрялъ эту реформу, которая по словамъ его была вызвана настоящей потребностью времени, и поддерживалъ своимъ авторитетомъ иллирскія стремленія 2): и въ самомъ дѣлѣ юж-

<sup>1)</sup> Со стороны Сербовъ эту полемику велъ особенно упомянутый прежде Тодоръ Павловия.

Ost und West, № 17 (перепечатано въ кнежке гр. Драшковича, о которой важе).

нымъ Славянамъ такъ нуженъ былъ центръ, гдф бы могло сосредоточиться западно-сербское развитіе, что Загребъ вдругь сталь въ это время почти такимъ же важнымъ славянскимъ средоточіемъ, какъ Прага. Здёсь собрадся цёлый кружокъ даровитыхъ южно-славянскихъ патріотовъ, ученыхъ, публицистовъ и поэтовъ, принявшихъ участіе въ "Даницъ" и предпринимавшихъ самостоятельныя работы. Нъвоторые писали сначала на "кайкавскомъ" нарфчіи, потомъ нереходили въ общему "иллирскому", т.-е. сербо-хорватскому. Такъ ревпостными сотрудниками Гал были Драгутинъ Раковецъ, Людевитъ Вукотиновичъ, А. Зденчай, В. Бабукичъ, Ив. Мажураничъ, Станко Вразъ; далъе Ив. Кукульевичъ, М. Боговичъ и другіе. Многіе изъ нихъ пріобрѣли знаменитое имя въ исторіи цілаго славянскаго возрожденія. "Иллири" горячо взились за идею славянского единства и ихъ одушевленныя воззванія нашли уже вскор'є отголосокъ между славянскими патріотами юго-западнаго края Австріи. Сначала "Хорватскія", потомъ "Иллирскія Новины" напоминали своимъ читателямъ о великомъ славянскомъ отечествъ, говорили о могуществъ славянскаго исполина, раскинувшагося отъ Адріатики до Ледовитаго океана и Китая, вспоминали старую славянскую исторію, указывали враговъ Славянства и призывали къ единству и взаимности, которыя одни могли обезпечить Славянамъ достижение народнаго блага. Они говорили о великой пъли славянскаго племени, которое должно наконецъ низвергнуть своихъ враговъ и занать свое законное м'есто между народами. Въ особенности же "Иллиры" указывали на исторію своего собственнаго народа, и возбуждали къ защитъ своего народнаго интереса отъ врага, т.-е. отъ Венгровъ. Статьи загребскихъ публицистовъ были составляемы съ значительнымъ искусствомъ и удачно действовали на свою публику. Хорватскіе поэты не уступали имъ въ пропагандъ той же общей идеи.

Самъ Гай еще въ 1833 написалъ стихотвореніе: "Хорватія еще не погибла, пока мы живы" (Još Hrvatska nij' propala и пр.), призываншее всъхъ Иллировъ въ новому союзу и соединенію въ одно "Коло" (хороводъ), въ которомъ въ старыя времена хорватскаго царства соединены были Крайнцы, Штирійцы, Каринтійцы, Славонцы съ Босной, Истріей и Далмаціей. Вукотиновичъ, одинъ изъ ревностныхъ проповъдниковъ и поэтовъ поваго союза, призывалъ въ своихъ пъсняхъ хорватскій народъ "сбросить суровое иго, которое пятнаетъ ихъ имя и подкапываетъ ихъ племя". Не указывая еще прямо на "врага", онъ съ самаго начала говорилъ Хорватамъ:

«Все на этой земле, и старецъ и дитя, желаетъ себе золотой свободи и съ отгоченными оружиемъ выходить противъ ся нарушителя.

«Пора уже теперь отточнть наши мечи противъ враговъ нашего вмень, и въ потокахъ вражеской крови затопить вражескую несправедливость, пусть это будеть нашей первой заповёдью», и т. д. Онъ зоветь Иллировъ явиться со всёми силами на священную войну и обёщаеть вёрную побёду. Другой пеэть, Тернскій, также даеть понять, что необходимость соединенія очень реальна: "кто поражаетъ моего брата—Серба или Далматинца или кого-нибудь другого,—тотъ проливаетъ и мою кровь; поэтому, пусть единство наше низвергнетъ чужеземца,—и ты, брать, открой глаза!" Патріотическая поэзія обращалась къ старинъ и на развалинахъ замковъ и разрушенныхъ городовъ указывала слёдствія старыхъ несогласій и новое убёжденіе—соединиться.

При каждомъ новомъ годъ, изданія "Иллировъ" все больше высказывали открытую ненависть къ венгерскому господству. Они находили симпатическіе отвлики въ разныхъ славянскихъ земляхъ, у Чеховъ, у отдёленныхъ своимъ нарёчіемъ виндскихъ Славянъ; даже отъ православныхъ Сербовъ послышались одобренія (посланіе Савы Текелія, президента сербской Матицы въ Песть, къ Людевиту Гаю, въ Dan. Ilirska, 1840, № 40),—потому что Иллиры (хотя нѣкоторие, какъ самъ Гай, иногда очень заявляли католическое усердіе) на первомъ плап'в ставили цёль - политическую. Въ Боснё "апостольскій викарій" Барашичь писаль въ Римъ жалобы на Гая, какъ на распространителя вреднихъ ученій; по новоду возстанія 1837, босанскій паша жаловался австрійскому правительству на Гая, какъ зачинщика волненій. Заявляло свои сочувствія и русское славянофильство; къ этому времени относятся путешествія будущихъ русскихъ славистовъ, которые завязали здесь дружескія связи съ деятелями "Иллирства", какъ въ Праге съ чешскими натріотами, и безъ сомнічнія винесли отсюда большую долю своего направленія. Въ 40-хъ годахъ "Иллиры" выступаютъ уже политической партіей: они громко говорять объ отдёленіи хорватскихъ королевствъ Австріи отъ венгерской короны, пророчать гибель Венгріи. Въ 1838, "Иллиры" основали читальню (Čitaonica), гдф собраны были газеты почти всёхъ славянскихъ земель, и гдё сходились патріоты; наконецъ, старались дъйствовать на общественную жизнь посредствомъ національных баловь, концертовь, процессій съ поньемь натріотическихъ пъсенъ, надъли напіональный костюмъ; даже ученики гимпазіи приняли участіе въ дёлё: опи сожгли свои венгерскія грамматики на востръ и оставили школу. Въ то же время основываются въ Загребъ разныя патріотическія общества: сельско-хозяйственное, президентомъ котораго быль загребскій епископъ Гавликъ (родомъ Словакъ), приверженецъ новаго движенія, заботившійся о народныхъ школахъ; "илвирская Матица", основанная по образцу сербской и издававшая произведенія старой далматинской поззіи (первымь быль "Османь" Гундулича); "народное дамское общество"; "читальни" распространялись въ Загреба по другимъ городамъ Кроаціи и поддерживали интересъ къ литературному и политическому движенію хорватской столици. Пропаганда доходила и до наивностей. Графъ Янко Прашковичъ, ревностный "Иллиръ", поддерживавшій всё патріотическія предпріятія того времени, президентъ иллирской Матицы, загребской Читальни и т. д., написалъ (хотя по-нъмецки) книжку для обращенія въ иллиризмъ хорватскихъ женщинъ 1): пересчитывая въ ней знаменитые факти идлирской исторіи, онъ считаеть своему племени не меньше трехъ тысячь льть! Появилась наконець марсельеза приготовлявшейся національной борьбы:

«Тоть, кто родплся Славяниномъ, и родился героемъ, -- подними теперь высоко свое знамя; каждый подпоящь свою саблю, каждый садись на бойкаго коня! Впередъ, братья, Богъ съ нами, злой духъ противъ насъ.

«Смотрите, какъ черный дикій Татаринъ (т.-е. Венгръ) попираеть нашу націю и языкъ; но прежде чемъ онъ успеть покорить насъ, мы сбросимъ его въ бездну ада.

«Съ съвера храбрый Словакъ и съ юга Иллиръ братски подаютъ другъ другу руки на геройское пиршество, на блескъ копій, звуки трубъ, трескъ мечей, громъ пушекъ.

«Пусть каждый срубить одну голову, чтобы омыть нашу славу во вражеской крови, и конецъ пашихъ страданій достигнуть. Впередъ, братья» и такъ палве.

Таковъ былъ складъ иллирской литературы въ последние годы передъ венгерскимъ возстаніемъ; это уже не одно простодушное увлеченіе стариной, идеальнымъ Славянствомъ, братскимъ единеніемъ: оно смѣнилось раздраженіемъ и открытой борьбой-за то выяснились національныя отношенія. На выборахъ въ Загребь, въ 1842-45 годахъ, происходили уже сцены кровопролитія. Страсти были возбуждены до послъдней степени 2): политическое брожение закончилось войной 1848-49 года.

Въ образчивъ того, какъ Иллиры понимали этнографическія отношенія и исторію своего племени, укажемъ напр. книги Сельяна (Роčetak etc. literature ilirske 1840; Zemljopis pokrajinach ilirskich, 1843). Въ своей географіи (неважной въ ученомъ отношеніи) онъ настаиваеть на томъ, что "Славяне-та великая и могущественная нація, которая не только въ Венгріи имфетъ двойной перевесь надъ венгерской націей, но даже и въ Австрійской имперіи составляеть дві-трети цізаго населенія; она занимаеть даже больше половины Европы, треть Азіи

<sup>1)</sup> Ein Wort an Illyriens hochherzige Töchter über die ältere Geschichte und

Regeneration ihres Vaterlandes. Agram 1838.

2) Die gesammte Literatur des «Jung-Illyriens» erhielt einen neuen, doch höchst beklagenswerthen Aufschwung, und glich einem grossartigen Pasquill, das fast die ganze illyrische Intelligenz in Anspruch zu nehmen schien. Gesch. des Illyrismus, стр. 78, говорить защитнить Венгріи. По надо бы добавить, что Венгры и «мады-роны», какъ називають ихъ хорватских приверженцевь, инсколько не уступали съ своей стороны.

и значительную часть Америки и, словомъ, это — величайшая нація на бѣломъ свѣтѣ, потому что считаетъ до 80 милліоновъ" и пр. Указываеть затемь малочисленность Венгровь, — не-европейскаго народа, пришедшаго изъ Азіи, — заманчиво изображаеть счастливую жизнь стараго, еще свободнаго Славинства и призываеть къ національному единству, которое могло бы возвратить эту счастливую старину. Въ другой внижет онъ говорить объ этомъ единствт: "Мы тождественны не только по крови и языку вообще, и въ этомъ отношении составляемъ одно твло съ Чехами, Поляками и Русскими; мы больше родственны съ ними и въ теснейшемъ смысле, по наречіямъ, песиямъ, обычаямъ, національнымъ воспоминаніямъ, — духъ настоящаго Славянства налагаетъ на насъ другую высшую обязанность, именно, чтобы всв Славане считали себя братьями одного великаго семейства". Первая изъ этихъ книжекъ, очень въ сущности невинная, обратила на себя вниманіе и венгерскія власти остановили ея продолженіе; но ссылки на 80 милліоновъ славянскаго племени, а также на его 3000-лѣтиюю древность въ Европъ, стали обичнымъ пріемомъ; ихъ наглядность была понятна, и какъ ни слабо было на ту пору ихъ реальное значеніе, онв помогли національному возбужденію, а съ другой стороны дали поводъ въ темъ воплямъ о панславизме, грозящемъ европейской цивилизаціи, которые въ то время поднялись у Венгровъ и Намцевъ. Съ тёхъ поръ эти вопли поднимались каждый разъ, какъ въ славянскихъ странахъ обнаруживались стремленія пріобрасть себа свободу и человъческое существование.

"Иллирскія" идеи возъимѣли свое вліяніе и въ политическихъ отношеніяхъ Хорватовъ и Сербовъ въ эту пору. Сербы австрійскіе явились союзниками Хорватовъ, когда пришлось взяться за оружіе, и избранный тогда Сербами патріархъ Ранчичъ въ католической столицѣ Хорватовъ благословилъ въ 1848 г. и принялъ присягу отъ выбраннаго Хорватами бана, Елачича,—событіе неслыханное въ хорватской исторіи.

Мы уже назвали нѣсколькихъ писателей, бывшихъ сотрудниками Гая. Самъ Гай писалъ не много; онъ былъ больше начинателемъ и руководителемъ и политическимъ дѣнтелемъ. Въ своемъ изданіи онъ помѣстилъ нѣсколько историческихъ статей о прошломъ Хорватовъ, объ ихъ отношеніяхъ къ Сербамъ; у него было много знаній, но мало критики, и защита "Иллирства" не всегда была удачна и полезна, потому что бывала иногда притязательна въ отношеніи къ Сербамъ. Послѣ 1848 Гай уклонился отъ политической дѣнтельности, и съ усмиреніемъ венгерскаго возстанія и наступленіемъ реакціи подвергался

не малымъ притесненіямъ. Съ 1849 прекратилась "Даница", и возобновилась только въ 1853 году; здёсь была помёщена его "Banologija iliti o hrvatskih banovih". Упомянемъ еще, что основавши въ 1839 типографію въ Загребъ, Гай издаваль между прочимъ старыхъ далматинскихъ писателей—Анниб. Лучича, Раньину, Джорджича 1). Сотрудники его были люди съ болъе искренними тенденціями, —и ихъ дъятельность, имъвшая полный усиъхъ въ свое время, доказываетъ всего лучше, что литературная реформа, произведенная ими, была действительною потребностью. Станко Вразъ (1810-1851, собственно Яковъ Фрасъ), родомъ Словенецъ, былъ однимъ изъ самыхъ пламенныхъ и даровитыхъ Иллировъ, и изъ лучшихъ хорватскихъ поэтовъ. Сначала онъ писалъ на своемъ родномъ нарвчін, но послв перешель въ иллирству, дававшему болье широкое поприще. Его стихотворенія отличаются истинной поэзіей и эстетической отділкой — онъ старался ввести въ хорватскую литературу всё формы европейской лирики. Съ 1835 онъ помъщалъ въ Даницъ свои стихотворенія и корреспонденціи; въ 1840 вышли его эротическія пѣсни, "Djulabije"; въ 1841—Glasi iz dubrave Žeravinske, въ 1845—Gusle i Tambura. Вмъсть съ тъмъ онъ былъ ревностный этнографъ, и въ 1839 издалъ небольшое, но прекрасное собраніе иллирскихъ піссенъ изъ Штиріи, Крайна, Каринтіи и западной Венгріи. Вм'єсть съ Драгутиномъ Раковцемъ и Вукотиновичемъ, а потомъ одинъ, онъ издавалъ наиболье любопытный иллирскій журналь "Кою" (съ 1842 года), который быль одушевленнымъ дрганомъ новаго національно-литературнаго движенія 2). Драгутинъ Раковацъ (1813— 1854), другой пламенный поэть и патріоть, писаль сначала на "кайкавскомъ" наръчіи, потомъ ревностний Иллиръ, много трудившійся для возбужденія національнаго сознанія. Онъ быль посл'є секретаремъ хорватского экономического общества. Раковацъ и Міять Сабляръ положили основание Народнаго Музея (съ коллекций древностей и естественной исторіи и библіотекой), которому пожертвовали свои собственныя собранія. Къ старъйшимъ поэтамъ новой эпохи принадлежить упомянутый Людевить Вукотиновичь (собственно Farkaš, потомъ Farkaš-Vukotinović); еще въ 1832 онъ написаль на "кайкавскомъ" нарвчій драму, потомъ сталъ "Иллиромъ" и писалъ горячія патріотическія стихотворенія, изъ которыхъ иныя поются донынь; онв вышли въ 1838 ("Pěsme i pripovědke"; 2-е изд. 1840); въ 1842 вышли его по-

<sup>1)</sup> Біографін Гая еще ніть; краткая— въ «Научномъ Словникі». Въ книжкі Гильфердинга, Les Slaves Occidentaux (Собр. Соч. II, 81), Гай изображается какъ «Одно изъ самихъ искусныхъ орудій австрійской политики». Боліе умітренний изгладь у Лавровскаго, Извіст. II Отд. VIII, 410—411. См. еще Кпрійпіса Gajeva, Zagr. 1875. I—XXX.

<sup>1875,</sup> I—XXX.

2) Dėla Stanka Vraza, въ пяти частяхъ, Zagr. 1863—1868, 1877. Въ пятомъ томъ, между прочимъ корреспонденція и статьи изъ «Даницы» и «Кола», и письма 1838—50 г., очень явбовитныя для литературной исторіи хорватскаго возрожденія.

выя зам'вчательныя стихотворенія: "Ruže i tàrnje"; въ 1844—"Prošastnost ugarsko-horvatska", историческія пов'єсти; въ 1859-61 онъ издавалъ альманахъ "Лептиръ" (Бабочка). Послъ 1848, Вукотиновичъ отдался изученю естествознанія и экономіи, и работаеть въ литературв по этой области. Мирко Боговичъ (род. 1816), одинъ изъ даровитьйшихъ хорватскихъ поэтовъ, началъ свое поприще въ журналъ "Кроація" и въ "Иллирской Даницъ", затъмъ издавалъ свои пъсни, стихотворенія: "Ljubice" 1844, "Smilje i kovilje" 1847, политическія стихотворенія: "Domorodni glasi" 1848, играль политическую роль во время революціи. Впосл'єдствіи онъ отдался исключительно литературной д'вятельности, писаль пов'всти, преимущественно историческія (изд. 1860), драмы "Франкопанъ" 1856, "Матія Губецъ" 1860, и трагедію "Степанъ, последній краль босанскій" 1857. Братья Мажураничи, Антонъ и Иванъ, имъли также свою большую долю въ дълъ иллирскаго возрожденія и начали свою д'вительность еще съ 30-хъ годовъ. Антонъ (род. 1805), одинъ изъ старъйшихъ писателей и патріотовъ хорватскихъ, и лучшихъ знатоковъ хорватскаго языка и литературы, кром' трудовъ филологическихъ работалъ надъ изданіемъ старыхъ далматинскихъ поэтовъ и составилъ, въ сотрудничествъ съ Веберомъ и Месичемъ, хрестоматію "иллирской" литературы, въ которую вошли и нъкоторые писатели православныхъ Сербовъ ("Ilirska Čitanka", Вына 1856). Иванъ Мажураничъ (род. 1813), съ шестидесятыхъ годовъ занимающій важное положеніе въ хорватскомъ правительстві, также работалъ надъ языкомъ и исторіей, въ 1848 принималь участіе въ событіяхъ и написаль замізчательную брошюру: Hrvati Magyarom; но главное основание его литературной славы составили его поэтическія произведенія. Хорватскіе критики называють эти произведенія геніальными и ставять Мажуранича на первое мъсто между всъми поэтами цалаго сербо-хорватского юга 1). Этихъ произведеній немного. Онъ началь стихотвореніями въ "Даниців"; затімь въ 1844 издаль упомянутыя нами прежде двъ пъсни въ дополнение недостающихъ двухъ въ "Османв" Гундулича, которыя, по мнвнію хорватскихъ критивовь, удивительно воспроизводять стараго дубровницкаго поэта и однъ могли бы доставить Мажураничу великое поэтическое имя... Но главнить трудомъ его была поэма "Смерть Смаилъ-аги Ченгича", одно нзь популярнъйшихъ произведеній сербо-хорватской литературы. Она **вдана была сначала "по-иллирски"—латинскими буквами въ загреб**своить альманах в "Искра" 1846, потомъ "по-сербски" — кирилловскими буквами (Субботича, Цветникъ серб. Слов., 1853), далее издаваль ее Ткалацъ вирилловскими и латинскими буквами, въ Загребъ (1857), и

<sup>1)</sup> Jihoslované, 373-374.

пр.—образчикъ сближенія литературъ, сербской и иллирской, какія нерѣдки теперь съ обѣихъ сторонъ. Русскій переводъ поэмы сдѣланъ былъ Петровскимъ и Бенедиктовымъ 1); польскій—Кондратовичемъ; чешскій І. Коларжемъ. Къ числу поэтовъ новой "Иллиріи" можетъ быть отнесенъ и Никола Томашичъ (Niccolo Tommaseo, столько извѣстный въ итальянской литературѣ, род. 1802), родомъ изъ Шибеника, на подобіе дубровницкихъ поэтовъ патріотъ итальянскій и славянскій. Его "Iskrice" (изд. 1844, 1848, 1849) пользуются у южнославянскихъ читателей славой классическаго произведенія. Впрочемъ, Томашичъ скорѣе итальянскій политическій человѣкъ и писатель, чѣмъ славянскій поэтъ; въ 1848—1849 онъ былъ товарищемъ знаменитато Манина во временномъ правительствѣ возставшей Венеціи. Изъ его многочисленныхъ итальянскихъ книгъ замѣтимъ только Canti popolari Slavi, raccolti ed illustrati da N. T. Venezia 1842.

Одинъ изъ старъйшихъ Иллировъ есть д-ръ Димитрій Деметеръ, изъ греческаго рода, переселившагося изъ Македоніи въ Хорватію (род. 1811), изв'єстный въ особенности своими драматическими пьесами, въ которыхъ следоваль старымъ дубровницкимъ писателямъ (Dramatička pokušenja, Загр. 1838, 1844). Онъ нъсколько лътъ издавалъ "Даницу", въ 1844-46 альманахъ "Искра", гдв помъщено нъсколько его повъстей, 1842 издаль въ "Kolo" поэму "Grobničko polje"; съ 1856 редавторъ оффиціальныхъ "Нар. Новинъ". Онъ много работалъ надъ хорватскимъ театромъ. Графъ Янко Драшковичъ, изъ древняго хорватскаго рода (1770—1856), горячій патріоть, первый изъ хорватской аристократіи приступившій въ Иллирству, написаль нівсколько стихотвореній въ "Даниць", упомянутую німецкую книжку, и какъ основатель "Читальницы" много действоваль для возбужденія національнаго чувства; между прочимъ былъ большой знатокъ славянскихъ нарвчій. Иванъ Терискій (Trnski, по прежнему правописанію Tarnski, род. 1819) считается въ ряду лучшихъ хорватскихъ поэтовъ: его стихотворенія стали появляться еще съ тридцатыхъ годовъ, эротическія, въ которыя вводить патріотическую идею, и также сатирическія. Могуть быть названы еще Ант. Намчичь (1813—1859); Павель Штось-(1807—1861), выступившій еще ранбе Гая; священникъ Юрій Тординацъ; Мато Топаловичъ (ум. 1861), также священникъ, цервий 🗷 изъ Славонцевъ, приставшій къ иллирскому движенію, и друг.

Наконецъ, однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ приверженцевъ иллиризнабылъ Иванъ Кукульевичъ-Сакцинскій (род. 1816), который и донастоящаго времени занимаетъ важное мѣсто въ литературномъ движеніи Хорватовъ. Кукульевичъ учился въ Загребѣ, былъ сначала въ-

<sup>1)</sup> Переводъ Петровскаго помъщенъ въ «Поэзін Славанъ», стр. 250—263.

военной службь, которую оставиль въ 1842, и вступиль потомъ на политическое поприще въ земскихъ хорватскихъ сеймахъ. Еще въ тридцатихъ годахъ онъ началь свою литературную дѣятельность, написаль, кромѣ многихъ стихотвореній, героическую драму "Juran i Sofia" (1839), которая въ 1840 дана была ново-садской труппой въ Загребѣ,— это была первая оригинальная пьеса хорватскаго театра. Онъ издалъ потомъ свои "Različita djela" (4 ч., 1842—47), въ которыхъ собралъ свои разсказы, драматическія пьесы и пѣсни, и къ послѣднимъ прибавилъ и народныя хорватскія пѣсни, имъ записанныя. Въ 1848 онъ напечаталъ свои политическія стихотворенія ("Slavjanke") въ общемъ тонѣ "иллирской" поззіи той эпохи— съ пенавистью къ "врагамъ" и панславянскими воспоминаніями и надеждами.

Принявъ правтическое участіе въ политическихъ волненіяхъ Хорватін въ 40-хъ годахъ. Кукульевичъ пріобрель славу патріотическаго оратора. Онъ первый предложиль на хорватскомъ сеймъ 1843, чтобы хорватскій языкъ принять быль оффиціальнымъ языкомъ вм'єсто латыни, -- предложеніе, принятое съ великимъ участіемъ патріотами юной Иллиріи, но отвергнутое консерваторами, которые удерживали латынь въ оппозицію мадьярству. Річи Кукульевича на земскихъ собраніяхъ, не проходившія въ печать по своей різкости, доставили ему такую популярность, что въ 1848 г., когда настала полная анархія, онъ избранъ быль, вместе съ Гаемъ и Враничаномъ, во временное правительство Хорватіи. Въ это времи устроиль онъ то народное собраціе, гдв баномъ Кроаціи выбранъ быль известный Елачичъ. Кукульевичъ быль главой хорватской депутаціи, изъ нёсколькихъ сотъ человыть, которая представила императору Фердинанду 24 пункта народныхъ желаній. Затімъ онъ же, первый, сділаль весной 1848 въ газетъ "Славянскій Югъ" предложеніе о славянскомъ събздъ, который собрадся нотомъ въ Прагѣ; и исполнялъ затъмъ дипломатическія порученія въ австрійской Сербіи и въ княжествь, и т. л. Когда началась реакція, Кукульевичь оставиль оффиціальную дізятельность и обратился въ антивварскимъ и историческимъ занятіямъ, и здёсь также работаль очень ревностно. Въ 1850 его стараніями основано было "Общество юго-славянской исторіи и древностей", которое выбрало его своимъ президентомъ: изданіемъ общества былъ изв'єстный Arkiv za poviestnicu jugoslavensku, важный для изученія юго-славянской исторіи. Кукульевичъ предпринималъ изданія старинныхъ далматинскихъ писателей, составиль историческую хрестоматію изъ ихъ произведеній ("Stari pjesnici hrvatski XV--XVI vieka"), "Словарь южно-славянскихъ художниковъ", собралъ общирную библіотеку рукописей, предприничаль антикванскія путешествія по иллирскимь землямь и въ Италіи. выдаваль исторические намятники (Jura regni Croatiae, Dalmatiae et

Slavoniae, 1860; Monumenta historica Slavorum meridionalium, 1863), составилъ многочисленныя описанія хорватскихъ городовъ и историческихъ мастностей, и т. д.

Таково было это "иллирское" возрожденіе, внезапно вызвавшее столько деятельности въ литературе, которая передъ темъ едва подавала признаки жизни. Австрійское правительство не м'вшало тогда возбужденію славянской народности и даже тайкомъ помогало ему, потому что въ то время хотело найти въ немъ оружіе противъ вентерскихъ притязаній. Но когда цёль была достигнута, дёла совершенно перемѣнились. Побѣда надъ Венграми не только не помогла Хорватамъ, но имъ же особенно приплось выносить на себъ каверзы наступившей реакціи, и Венгерцы имѣли полное право смѣяться надъ ними, что Хорваты, сражаясь за Австрію, выиграли гораздо меньше, чёмъ Венгерцы, сражаясь противъ нея. Централизаціонная реакція распространилась на всё славянскія земли Австріи, какъ только Австрія снова почувствовала свою силу, и Хорваты должны были понять (впрочемъ, еще не всв поняли), что кромв того "врага", съ которымъ они боролись, у нихъ есть другой гораздо более опасный. Вместо мадыяризаціи началась теперь германизація, поддерживаемая всёми средствами чиновничьяго управленія. Люди, постінавніе Загребъ въ последнее время, указывають на сильное ея распространеніе. Разумбется само собою, что приняты были мёры и противъ литературы: хорватскій патріотъ. а тъмъ паче "панславистъ", прежде свободно высказывавшій свои мысли, теперь становился нарушителемъ общественнаго спокойствія и государственнаго порядка. Въ литературъ наступилъ неблагополучный поворотъ. Одни, работавшіе на политическомъ поприщъ, должны были устраниться или (какъ напр. Кукульевичъ, Боговичъ и др.) должны были ограничиться чисто литературными предметами; другіе поворились тому, что имъ указывало правительство. Начинаются преследованія печати. Ихъ испыталь Боговичь въ 1853, когла онъ полвергся тюремному заключенію "за оскорбленіе величества"; испыталь Праусь, издававшій "Süd-Slavische Zeitung", гд'в онъ разбираль скользкій вопросъ объ отношеніяхъ между Славянами и Нѣмцами; имъ подверіся талантливый д-ръ Имбро Ткалацъ, бывшій редакторомъ нѣмецкой raзеты "Ost und West", гдъ выражалась оппозиція противъ новъйшей конституціи Шмерлинга, и т. д.

Иллирское движеніе нашло ревностнихъ партизановъ и въ Далмаціи, и не осталось безъ результата въ большемъ развитіи общаго національнаго сознанія. Условія литературы здёсь почти тѣ же, какъ Хорватовъ; славянская литература должна была бороться съ итальянствомъ и поднимать упавшее или неразвитое національное чувство. Здёсь также нашлись одушевленные патріоты, которые впрочемъ не всегда сливались съ "Иллирствомъ", сохранали особенности своего далматинскаго положенія и кром'в того, какъ выше указано, д'влились между хорватской и сербской литературой, а иногда, какъ Божидаръ Петрановичъ, равно принадлежали той и другой. Литературная дъятельность оживилась въ Далмаціи уже въ сороковыхъ годахъ. Однимъ изъ главныхъ дёнтелей сербо-хорватской далматинской литературы авляется графъ Медо Пучичъ (или Пуцичъ, Orsat Počić, Pozza, род. 1821) изъ древней дубровницкой фамиліи. Сначала онъ писаль по-итальянски о славянскихъ предметахъ въ La Favilla di Trieste и L'avvenire di Ragusa; переводилъ на итальянскій Краледворскую Рукопись, Гундулича, Мицкевича; въ 1844 издалъ въ Вънъ "Антологію" изъ старнхъ дубровницкихъ поэтовъ; дъятельно участвовалъ въ загребской "Даницъ" и въ "Далматинской Заръ"; въ 1849 въ Загребъ издалъ "Taljanke", стихотворенія, писанныя имъ въ Италіи; напечаталъ въ "Дубровникъ" переводы изъ Залъскаго, Пушкина. Въ 1856 вышла его "Povčstnica Dubrovnika"; въ 1858—62 Сербское Дружество издало его сборникъ памятниковъ по исторіи Дубровника: "Споменици српски". Въ иллирскомъ движеніи онъ участвоваль какъ патріотическій поэтъ; ero "Pjesme" вышли въ Карловцѣ 1862, "Cvieta" въ Вѣпѣ 1864; новыя стихотворенія въ "Dubrovnik" 1867 и др. Въ 1844 основана была "Zora Dalmatinska", которую издавали до 1848 Ав. Казначичъ, Валентичъ и А. Кузманичъ: здёсь сосредоточивались труды далматинскихъ писателей. Августъ Казначичъ былъ редакторомъ упомянутыхъ Favilla и L'avvenire, и писалъ по-итальянски и по-хорватсви. Отецъ его, Антунъ Казначичъ, натріотическій поэтъ, работаль также надъ исторіей своей родины 1). Матія Бапъ, упомянутый прежде, живя въ Далмаціи основаль журналь "Dubrovnik", 1849 — 51, для литературы и дубровницкой исторіи, возобновленный дубровницкой "штіоницей" (читальней) въ 1867, подъ редакціей маркиза Іосифа Бунича (Bona). Однимъ изъ лучшихъ далматинскихъ поэтовъ считается П. Антунъ Казали (Казаличъ, род. 1815); его первыя стихотворенія появились въ "Далм. Зарь"; въ 1856 онъ издаль поэму "Златва", въ 1857 "Trista vicah udovicah", и поэму "О Гробницкомъ поль", тэма, которую уже мы видьли у Деметера 2).

По началу своей д'ятельности принадлежалъ Далмаціи поэтъ, который въ настоящее время пользуется наибольшей популярностью и ставится многими на первое м'єсто въ хорватской поэзіи. Это—Петръ

<sup>1)</sup> Воспоминанія о немъ, см. въ загребскомъ журналѣ «Vienac», 1874, 255.
2) Отрывовъ нэъ «Златки» въ «Поззін Славянъ», 265—266. Гробницкое поле, бикъ Рѣки (Fiume), знаменито какъ поле битвы 1242 года: когда татари, разбивни венгерскаго короля Белу IV и преслѣдуя его, вторгнулись въ Хорватію, то Хорвати, скалоним и Далматинци ванесли имъ на Гробницкомъ полѣ пораженіе, заставившее из покинуть Хорватію.

Прерадовичъ, родомъ изъ Военной Границы (1818 — 1872). Онъ учился въ военной академіи и въ 1838 поступиль въ военную службу; удаленный надолго отъ родины, онъ почти забылъ родной языкъ, и свои поэтическіе опыты дёлаль на нёмецкомь языкё; только когда ему пришлось стоять съ полкомъ въ Далмаціи, въ немъ пробудилась любовь къ своей народности, и онъ сталъ писать по-хорватски: первыя стихотворенія его явились въ "Zora Dalmatinska" 1844, потомъ въ Гаевой "Даницъ" 1). Въ 1846, въ Заръ, онъ издалъ сборникъ своихъ стихотвореній "Prvenci". Но ему не долго пришлось жить на родинъ; онъ участвоваль въ австро-итальянскихъ войнахъ, былъ адъртантомъ Елачича и т. д. Въ 1851 онъ издалъ въ Загребъ "Nove pjesme"; въ "Невенъ" 1852 былъ помъщенъ отрывокъ драматизированнаго эпоса "Kraljević Marko"; много его произведеній разсвяно было въ хорватскихъжурналахъ, особенно ценятся его эпическія стихотворенія "Prvi ljudi" и "Slavjanski Dioskuri". Собраніе его сочиненій вышло въ 1873<sup>2</sup>).

Далматинское движение подверглось такимъ же стеснениямъ, какъ загребское "Иллирство"; славянская дізтельность въ пятидесятыхъ годахъ упала, не сильна и теперь, но патріоты не теряють надежды на будущее, полагая, что народныя массы въ корватской земль и въ Далмаціи еще хранять запасъ національности, котораго можеть достать до лучшихъ временъ. Съ другой стороны хорватскіе "Юго-Славяне" старались сблизиться съ восточными Сербами, и внёшнимъ знакомъ этого было то, что они въ своихъ изданіяхъ соединали труды писателей объихъ литературъ, или объ азбуки; объими азбуками печаталась поэма Мажуранича; Ткалацъ напечаталъ по-кирилловски свое "Державное право Сербін"; Вукотиновичь даеть м'єсто этой азбукъ въ своемъ альманахъ "Лептиръ" и т. д. Но вообще современная юго-славянская литература носить на себь следы труднаго положенія, въ которомъ находились и находятся политическія и общественныя дала сербскаго народа, восточнаго и западнаго.

Одно въ сущности племя остается раздёленнымъ: въ политическомъ

štit. I tako, moj prijatelju, ja krpam i moja utjeha u tom stoji, da i krpana holjina može biti poštena». Dėla St. Vraza, V, XXII.

2) Pjesnička djela Petra Preradovića. Izdana troškom naroda. Zagr. 1873, съ біографіей, писанной его другомъ І. Т. (Тернскимъ) и эстетической оцанкой его

произведеній, Марковича.

<sup>1)</sup> Въ письме къ Станку Вразу, въ май 1845, Прерадовичъ благодаритъ Враза за добрый отзывъ о его пъсняхъ и поэтически говорить о своемъ возвращения къ родному языку и поэзія: «Sve što ja pišem, to kao iz sna radim, iz sna prvih ljeta moga života, gdje niesam druge glase nego materine slušao. Preveć su me tudji običaji, tudja čustva, tudje mišljenje nadrasli, za da bi ja mogo izvorni domorodni spisatelj postati: ja ću uviek u sumraku basati, medj tudjom noći i domorodnim danom. Po tih razlozih morao bi pero baciti, prekrstiti ruke i plakati. Ali opet pamet mi veli: s placom neces ni sebi ni drugima pomoci, cini sto mozes, krpaj, ako ne znaš

отпеніи, — между свободными землями, Австріей и Турціей, — въ оиспов'єданіи, а зат'ємъ въ литературі. Узкій провинціализмъ преличиваетъ м'єстныя отличія племени; религіозпая нетерпимость итъ людей даже одного племени и м'єстности; неум'єнье помирить аніе иноземнаго образованія съ любовью въ своему народу и странів, етъ въ потер'є національности; политическое соперничество д'єлить обвъ и Хорватовъ, когда надъ обоими еще висить общая опасность, — это производить разладъ, одинаково вредный всімъ частямъ плем. Д'євтельность бол'єе просв'єщенныхъ людей только теперь начаеть разрушать этоть разладъ и ставить на его м'єсто бол'єе ши-ій національный интересъ. Въ этомъ смысліє д'єйствуеть и нован но-славянская поэзія.

Съ эпохи возрожденія эта поззія, у Сербовъ всёхъ оттёнковъ, наково подверглась вліянію европейскихъ литературъ и начала ривать ихъ формы. У Сербовъ въ Австріи и княжествъ не было въ ить отношении никакой традиціи, и вліяніе нізмецкой литературы о тымь сильные; у Сербовь западных обновилось воспоминание о стадалматинской поэзіи, которая стада снова предметомъ изученія. Съ гой стороны въ новой литературъ отражались болье или менье ьно народно-поэтические элементи. Близкое сосъдство сербскихъ менъ, единство многихъ старыхъ народныхъ преданій и новыхъ нтическихъ интересовъ, паконецъ историческое изучение больше и ьше приводили образованныхъ патріотовъ въ сознанію о необходиги національнаго сербо-хорватского единства. Эта мысль высказыась въ разныхъ концахъ южно-славянской литературы, начиная отъ жеея Обрадовича по поэтовъ иллиризма. Эта идея пашла ревностсъ пропов'єдниковъ и въ поэтахъ всей нов'єйшей сербской литераы: они опять говорять о братской любви и единодушной борьбъ тивъ врага, сзываютъ своихъ братьевъ отъ Драви до Балкана, отъ ная до Адріатики.

«Слышите ли...., чего начинають требовать пароды, какія ихъ жезанья и надежды,—говорить современный далматинскій поэть (Сундечичь). Німні подь ногами ихъ трясется земля, річн поднимаются къ облакамъ, и изъ каждой страны всякій вітерокъ приносить намъ таинственныя слова, которыя будять наши сердца и мысли; оні предшествують назначенной порі, за которой мы будемъ ждать спасенья. Въ глубині пещеры, глі почиваеть нашь Марко, уже засверкаль его мечъ...

«Пусть витязи опоясываются саблями, пусть приготовять добрыхъ коней, пусть спягь у готовыхъ коней, чтобы скорфе быть въ сёдлё и скорфе напасть на врага, а тамъ что дасть Богь и наша рука!... Но не будемъ полагаться на однё юнацкія мышцы; противъ коварства надо бороться мудро, а нашъ врагь—коварство. Пусть умъ повелеваеть нашею рукою, но, разъ начавши, пусть не перестаеть она, пока не падеть или не нобедить»... Въ томъ же тонѣ національнаго единства говорили другіе современные поэты, и Сербы: Малетичъ, Якшичъ, Утѣшеновичъ, Субботичъ; и Хорваты: Вукотиновичъ, Мажураничъ, Боговичъ; и Далматинцы: Медо-Пучичъ, Казали и проч. Къ сожалѣнію, дѣйствительность еще мало соотвѣтствуетъ восторженнымъ призывамъ: Сербо-Хорваты все еще остаются крайне раздѣлены и чужимъ гнетомъ, и собственнымъ раздоромъ и непониманіемъ положенія; проповѣдь братства еще не сблизила племенъ "Дуная и Адріатики", да и проповѣдники мирятъ какъ-то свои національныя воззванія съ заявленіями австрійскаго патріотизма.

Но надобно думать, что поэтическіе призывы не однѣ пустыя идеалистическія фразы, что они имѣють свой корень въ національно-политическомъ сознаніи, котороє, котя и медленно, развивается въ сербохорватскомъ пародѣ, и даеть угадывать впереди болѣе прочное, политическое и образовательное движеніе, гдѣ опытность, пріобрѣтенная въ прошломъ, послужить передовымъ людямъ народа на будущее время.

Оставаясь въ предълахъ литературнаго обозрънія, мы не касаемся политическихъ подробностей; довольно сказать, что Хорватія въ дъйствительности далеко не имбеть того, что считаеть своимъ исконнымъ историческимъ правомъ: политическая власть находится исключительно въ рукахъ дуалистической Австро-Венгріи, которой объ половины одинаково нерасположены уважать чужія историческія права. Во внутреннемъ быту Хорваты пользуются извъстными конституціонными вольностями, но не имфють силы въ рфшеніи общихъ національнополитическихъ вопросовъ, какъ можно было видёть недавно въ дълъ Военной-Границы. Патріоты видять, что дізму нельзи помочь ссылками на справедливость или на старинные документы, -- но въ народѣ нѣтъ того одушевленія и рѣшительности, какъ бывало въ 1848 году. Тогда, явныя и тайныя поощренія самой власти, враждовавшей съ Венграми, потомъ ел слабость открыли политическимъ людямъ возможность обратиться къ пароду и выступить на открытую борьбу; теперь этихъ условій ніть...

Не мудрено, что въ невозможности практическаго дъйствія развивается политическая фантазія. Она и обнаруживалась въ политической литературъ хорватской. Внъ публицистики, болье или менье практической, паходящей мъсто въ немногихъ политическихъ газетахъ (нынъ главнъйшая изъ нихъ "Obzor", основанный въ 1871), политическая литература Хорватовъ представляетъ нъсколькихъ писателей, изъ которыхъ мы остановимся на двухъ. Одинъ — Кватерникъ, другой — Антунъ Старчевичъ. Евгеній Кватерникъ (1825—1871), сынъ профессора и также писателя Іосифа Ромуальда, еще юношей, въ

1848, вступиль на политическое поприше и затёмъ, среди разныхъ неудачь, разочарованій, столеновеній, сділался политическимь писателемъ, более и более резвимъ. Основной его идеей была защита историческихъ правъ своего народа, возведичение его прошедшаго и борьба противъ Венгріи и дуализма. Онъ началъ французской книгой: La Croatie et la Confédération italienne (avec une introduction par L. Leouzon Le Duc, Paris, Amyot, 1859), гдъ хороша была историчесвая часть, но политическія предположенія далеко не были основательны: автору казалось, что Кроацію должна, ради ея исторической заслуги, -- отраженія татарско-турецкихъ нашествій, -- поддержать западная Европа 1). Книга была издана имъ, когда онъ временно эмигрироваль изъ Австріи. Затемъ, вернувшись въ Хорватію въ концъ 1860, онъ издаль "Politička razmatranja"; "Das historisch-diplomatische Verhältniss des Königreichs Kroatien zu der ungarischen St. Stephans Krone"; "Was ist die Wahrheit?" (Agr. 1861) противъ венгерца Салая. Вторая часть его хорватской книжки въ 1862 была конфискована, онъ преданъ суду, посаженъ въ тюрьму, и опять эмигрировалъ. послъ чего ему запрещенъ былъ въвздъ въ Австрію. Въ 1871 онъ погибъ въ попыткъ возстанія въ Огулинъ 2). Въ исторической части трудовъ Кватерника есть историческое знаніе, много патріотическаго чувства; въ своихъ политическихъ построеніяхъ онъ фантавируетъ, но по врайней мъръ защищаетъ дъйствительное право. Не совсъмъ тавовь Антунъ Старчевичъ, адвокать и политическій ділель, издавшій насволько рачей и политических памфлетовь (у нась были въ рукахъ не всъ: "Govor u sednici Sabora hervatskoga", Zagr. 1866; "Nekolike Uspomene", 1870; "Koja je prava hervatska politika", 1871; "Pasmina Slavoserbska po Hervatskoj, 1876). Это — самый різкій, самый врайній представитель панхорватства, какіе только бывали въ хорватской литературь; онъ одинаково ръзовъ и въ обсуждении внутреннихъ хорватскихъ дъль и дъятелей (напр. нападенія на Мажуранича и Штросмайера). Въ последнемъ, онъ, кажется, иногда говорить правду, хотя говорить грубо. Но его панхорватство не выдерживаеть, и даже не заслуживаеть вритиви. По его мивнію, нивакихъ "Юго-Славянъ" или "Сербо-Хорватовъ" не существуеть, и историческое право принадлежить именю Хорватамъ на всемъ томъ пространствъ земель, которое всъ другіе считартъ занятымъ не столько Хорватами, сколько Сербами 3). Къ серб-

<sup>1)</sup> Долольно сочувственный разборь этой книге быль сдёлань Гильфердингомъ.

<sup>2)</sup> довольно сочиственный разооры этом книги оных сдальны и изкрердингом'я, воторый впрочемы указалы и ел увлеченія. Собр. Сочин. Ц, 158—165.

2) Объ этомы «возстанія» см. Les Serbes de Hongrie, 331.

3) Воты территорія хорватской держави, по Старчевичу: «Zemlje, što ih obuhvaća deržavno pravo Hervatah, po historiji i po narodnosti, prostiru se: od Nemačke do Macedonije, od Dunaja do mora, a po današnjih posebitih provincialnih imenih, sledeće su: Južna Štajerska, Koruška, Kranjska, Gorica, Istra, Hervatska, Slavonija,

скому племени онъ относится не только съ соперничествомъ, но съ ожесточенной враждой, даже съ презраніемъ. Онъ совсамъ не желаеть признать въ немъ родственнаго народа: это-"Славо-Сербн", имя, вотораго объ половины означають рабство; это-не какое нибудь старое шлемя, а какая-то особая "порода" (pasmina), пом'ёсь, начто въ родъ охорватенныхъ пиганъ 1). Последняя внижва Старчевича посвящена историческому доказательству этихъ положеній. Старчевичъ пишетъ особымъ лаконическимъ стилемъ, и говоритъ рашающимъ тономъ, недопускающимъ возраженій; небольшой кружокъ его посл'ядователей высказался недавно въ полемикъ съ А. А. Майковымъ по поводу панхорватскихъ притязаній на Босну и Герцеговину, по "историческому праву" временъ короля Звониміра). Старчевичъ-крайность, но несдучайная, къ сожалёнію. Это еще одинь изъ безчисленныхъ примеровъ неумънья направить даже свой натріотизмъ, несчастной политической мелочности, которая м'віпаеть славянскимь обществамь воспользоваться своей возможной силой. Онъ спорять изъ-за будущаго возлушнаго замка, а въ настоящемъ ихъ успъвають ограбить добрые соседи.

Но въ современной хорватской литературѣ есть другая сторона, производящая болѣе отрадное впечатлѣніе. Это — развитіе научной и образовательной дѣятельности, которое можеть дать одно изъ сильныхъ средствъ къ лучшему сознанію національнаго блага. Выше упомянуто объ основаніи общества юго-славянской исторіи, о́рганомъ котораго былъ "Архивъ" Кукульевича. Въ 1864 основанъ быль ученый журналъ "Кпјіžеvnік", издававнійся (три года) на иждивеніе Иллирской Матицы и посвященный въ особенности историко-филологическимъ изученіямъ: редакторами его были Рачкій, Ягичъ и Торбаръ. Наконецъ въ 1867 дѣятельность хорватскихъ ученыхъ нашла центръ и болѣе широкое поприще въ "Юго-Славянской Академіи" въ Загребъ, основанной подъ покровительствомъ хорватскаго патріота и католическаго епископа Іос. Юрія Штросмайера. Съ перваго же года Академія начала ивдавать свои труды: Rad jugoslav. Akademije znanosti і umjetnosti (теперь до сорока томовъ); Monumenta spectantia historiam

Krajina, Dalmacija, gornja Albanija, Cerna gora, Herzegovina, Bosna, Rašia (Crapas Cepcis), Serbia,—ter sve u kupno jesu jednim pravim imenom: deržava Hervatakas. Koja je prava herv. politika? crp. 6.

1) «Slavoserbi su smetje naroda, versta ljudih, koji se prodavaju svakomu tko i po što ih hoće, i svakomu kupcu davaju Hervataku u nametak... Da bi Slavoserbi

<sup>1) «</sup>Slavoserbi su smetje naroda, versta ljudih, koji se prodavaju svakomu tko i po što ih hoće, i svakomu kupcu davaju Hervatsku u nametak... Da bi Slavoserbi imali iskru uma i poštenja, oni ne bi bili Slavoserbi, a da bi imali iskru otačbeničtva, oni ne bi bili izdajice naroda hervatskoga» н т. п. Nekolike Uspomene, 28, 32.

2) Умаренные хорватскіе публицесты выражаются о «Разміна Slavoserbka» очень сурово: «Мјезto da nam bude idealom hrvatskoga rodoljuba (ра i sa svateringsti mograe bi to biti) оп (п.а. Стандовуму pilo досе проделения)

з) Умфренние хорватскіе публицеты выражаются о «Pasmina Slavoserbska» очень сурово: «Мјезто da nam bude idealom hrvatskoga rodoljuba (ра i sa svom svojom skrajnosti mogao bi to biti), on (т.-е. Старчевичь) nije nego prosti paskvilant». Obzor, 1877, № 77. «Отчогено pismo na preučena gospodina Мајкоvа» по поводу статьи въ Нов. Вр. 1876, «Отъ скупщини хорватской академической молодежи», 25 анв. 1877—реблисство и незнавіе русской исторіи и литератури. Отвыть Майкова, Нов. Врема, 1877, 20 февр.

Slavorum meridionalium, 1868-76, пять томовь; Starine, 1869-76, восемь томовъ; она сдвлала рядъ изданій старыхъ дубровницкихъ поэтовъ, поддерживала частные труды хорватскихъ ученыхъ. Замъчательнъйшимъ дъятелемъ Академіи является ея предсъдатель, Франьо Рачкій (род. 1829). Родомъ изъ приморской Хорватін, Рачкій учился въ Рава (Фіуме) и Вараждина, потомъ въ Вана и выбраль себа церковное поприще: съ 1852 г. священникъ и профессоръ церковной исторін и права. Рачкій уже въ пятидесятыхъ годахъ заявиль себя вамъчательными изследованіями преимущественно по церковной исторіи своего отечества. Въ 1857, по убъждению хорватскаго мецената Штросмайера онъ отправился въ Римъ, где прожилъ несколько летъ каноникомъ иллирскаго капитула (въ S. Girolamo dei Schiavoni), ревностно ванимаясь въ Ватиканской и другикъ библютекахъ Рима. Въ 1857—59 вышла его замъчательная книга о Кириллъ и Месодіи, которая дада ему почетную извъстность въ славянскомъ ученомъ міръ. Затъмъ слъдуеть длинный рядь трудовь по славанской древности и хорватской neropin: Pismo slovjensko, 3arp. 1861; Odlomci iz državnoga prava horvatskoga, Въна 1861; много замъчательныхъ историко-политическихъ статей въ газетъ "Родог"; изданіе знаменитаго глагодическаго евангелія Ассемани, вм'яст'я съ Ягичемъ, 1865; въ "Книжевникв" и отдельно, 1865, изданъ быль обзоръ источнивовъ хорватской исторіи: Ocjena starijih izvora za hrvatsku i srbsku poviest srednjega vieka; вь Трудахъ Академін новый рядъ замічательных изслідованій, напр. упомянутое выше, лучшее изследование о Богомилахъ; Pokret na slavenskom jugu koncem XIV i početkom XV stoljeća (также отдъльно), 1868; Borba južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI vieku, 1875; въ "Старинахъ": Gradja za poviest hrvatsko-slovenske seljačke bune god. 1573, 1875, и множество частныхъ изследованій, критическихъ статей, изданій памятниковъ. Рачкій есть одинъ изъ первостепенныхъ славянских ученых и просвещенный хорватскій патріоть, уменошій соединить археологическую ученость съ живымъ пониманіемъ политической жизни и Славянства.

Не менве замвиательны заслуги другого корватского ученого, труды котораго мы много разъ указывали въ теченіи настоящей книги, — Ватрослава Ягича (род. 1835). Онъ быль сначала профессоромъ въ Загребв, затвиъ въ Одессв, нынв занимаеть каседру въ Берлинскомъ университетв. Изследованія Ягича направлены главнымъ образомъ на предметы филологическіе, археологію и исторію литературы. Несколько его важныхъ работь было помвщено въ "Книжевникв"; затвиъ въ 1867 онъ издаль "Исторію сербо-хорватской литературы" (древній періодъ), гдв соединяеть въ одно исторію обоихъ отдёжовъ племени; къ этой "Исторіи" примыкають упомянутые "Примеры" и "Прило-

женія"; съ основанія Академіи многочисленныя изслідованія Ягича являлись въ "Радів" и въ "Старинакъ" (Opisi i izvodi iz nekoliko južnoslovinskih rukopisa, и въ отдільномъ изданіи, 1873, 1874, 1877). Поселившись въ Берлинів, Ягичъ основаль замічательный "Агсніч für slavische Philologie" съ 1875, гдів ему принадлежатъ главные труды, по описанію рукописей, филологической критиків, по изслідованію народной позін, научной библіографіи. Новійшій, чрезвычайно любопытный и оригинальный трудъ Ягича поміщень въ одномъ изъ посліднихъ томовъ "Рада": Gradja za historiju Slovinske narodne poezije, 1876.

Въ трудахъ академін принимають участіе много другихъ корватсвихъ и ино-славянскихъ ученыхъ, какъ Шиме Любичъ (работавина по исторіи, литературі, нумизмативі и эпиграфиві), Богославъ Шулевъ (родомъ Словакъ, обжившійся въ Хорватін, одинъ изь ревностныхъ сотрудниковъ Гая, въ носледнее время составившій замечательный техническій словарь хорватско-німецко-итальнискій), Адольфъ Веберъ (иначе Ткальчевичъ), М. Вальявецъ, Мато Месичъ, Ив. Твальчичъ, Арминъ Павичъ (авторъ "Исторіи дубровницкой драми" и другихъ изследованій по старой хорвато-далматинской литературе, переводчивъ "Поэтики" Аристотеля и проч.); Петръ Матковичъ, Люд. Вукотиновичъ (по естествознанію); Франьо Курелацъ (1811-1874), оригинальный ученый самоучка, политическій человыкь, большой знатовъ живихъ славянскихъ нарвчій и этнографъ, котораго Хорваты приравнивають въ Караджичу 1); ино-славянские ученые, какъ Фр. Миклошичъ, Ланичичъ, Стоянъ Новаковичъ, Леопольпъ или Лавославъ Гейтлеръ, Яроміръ Ганель (оба последніе, родомъ Чехи, профессора въ Загребскомъ университетв).

Надобно желать, чтобы этоть союзь Хорватовь съ Сербами въ научной области не остался временнымъ и случайнымъ. Путь, которымъ могуть быть устроены южно-славянскія отношенія, есть прежде всего—сербо-хорватское единство; только оно дасть и той и другой сторонь ту нравственно-національную силу, которая обезпечить ихъ будущее. Наука можеть служить къ этому именно однимъ изъ благороднъйшихъ средствъ. Въ неблагополучномъ внъшнемъ положеніи почти всёхъ отраслей сербо-хорватскаго племени, наука всего сильные можеть укрыпить національное сознаніе, пробужденное первыми великими начинателями Возрожденія; только она укажеть историческую ціну прощедшаго, давно прожитаго, устранить національныя распри и заблужденія и научить идеаламъ, къ которымъ должна стремиться національнія и научить идеаламъ, къ которымъ должна стремиться національнія распри и заблужденія и научить идеаламъ, къ которымъ должна стремиться національнія распри и заблужденія и научить идеаламъ, къ которымъ должна стремиться національного пробужденное первыми распри и заблужденія и научить идеаламъ, къ которымъ должна стремиться національного пробужденное первыми распри и заблужденія и научить идеаламъ, къ которымъ должна стремиться національного пробужденное первыми распри и заблужденія и научить идеаламъ, къ которымъ должна стремиться національного пробужденное первыми распри и заблужденія и научить идеаламъ.

<sup>1)</sup> Его біографія, нацисанная Веберомъ, но не довольно полная, въ «Радъ» 1874, XXXIX, 160—205; ср. стр. 210. Біографическія черты встрачаются и въ сочиненіяхь Курелца; си, напр. введеніе въ его Jačke ili narodne pėsme, Zagr. 1871, и друг.

ная жизнь и на которыть следуеть сосредоточивать силы всёмъ политическимъ обломкамъ замечательнаго племени.

Духъ примиренія стараго племенного раздвоенія дѣйствительно проникаеть труды хорватскихъ и сербскихъ ученыхъ; въ этомъ смыслѣ они объединяють обѣ отрасли именемъ Юго-Славинъ, и соединяють въ обоихъ центрахъ труды сербскихъ и хорватскихъ научныхъ силъ; просвѣщенный взглядъ на національные интересы сглаживаеть и религіозную исключительность. Хорватскій предсѣдатель академіи, католическій каноникъ, нашелъ теплыя и разумныя слова, говоря о православно-далматинскомъ ученомъ 1). Знаменитый сербскій ученый, коснувшись сербо-хорватской вражды, настаиваеть на полномъ племенномъ тождествъ Сербовъ и Хорватовъ, и укавиваеть въ простыхъ словахъ одно достойное рѣшеніе мелкой, но глубоко вредной распри.

"Ја мислим, —говоритъ Даничичъ, — да не може бити друго него да су Срби и Хрвати један народ, само имају два имена... Истина, може некоме бити тешко вад га ко зове другим именом него што се он сам зове; али овдје не бива тешко само једној страни, него исто тако и другој; то би већ могло тегобу прилично олакшавати, а још би се више олакшала кад би се узимало на ум, да је њу сама историја нашега народа собом донијела, те припада међу толике друге невоље народне, које нам ваља јуначки подносити докле их не укинемо, а које се не укидоју никаксим распрама, него великим, историјским фемма. Да така дјела може народ чинити, о томе нам ваља радити".... <sup>2</sup>).

## 6. Народная поэзія Сервовъ.

Изъ всёхъ славянскихъ народовъ, даже изъ всёхъ европейскихъ, Сербы представляють наиболее общирное развите народной поэзіи, сохранившейся до настоящаго времени въ той живой полноть, какую вообще предполагають для народной поэзіи въ старые періоды непосредственно-патріархальнаго быта. Это явленіе действительно замечательно, — потому что, хотя более внимательное изследованіе до сихъ поръ прододжаеть открывать и у другихъ славянскихъ народовъ много этого поэтическаго матеріала, считавшагося затеряннымъ (примеръ у волгаръ и въ новыхъ открытіяхъ древняго русскаго эпоса), нигде однаво не находится такого роскошнаго обилія песни, такого живучаго творчества, какъ у Сербовъ. Это явленіе должно конечно имёть свои

Рачкій, въ некролога Петрановича, Rad, XXX, 193.
 Диоба словенских језика, из лекција др. Даничића. Бъ гр. 1874, стр. 7.

причины въ особенныхъ качествахъ національнаго характера и народной исторіи.

Историческое развите сербской народной поэзіи досель мало разработано, котя о ней есть уже значительная литература <sup>1</sup>). Первые начатки ен должны корениться въ первобытныхъ временахъ племени, но они давно покрыты позднъйшими историческими наслоеніями. Слъды отдаленнъйшей древности скоръе могутъ быть отысканы въ обрядовыхъ пъсняхъ, которыми закръпленъ былъ языческій обычай, и гораздо меньше именно въ эпосъ, который воспринималъ въ себя и новую совершавшуюся исторію и новыя героическія сказанія, свои, чуженародныя и книжныя.

Но въ старину народный эпосъ у Сербовъ почти никогда, или очень ръдко попадалъ въ книгу. Очень ръдки и извъстія объ его существованіи въ народъ. Но введеніи христіанства, духовенство у южныхъ Славянъ, накъ и у насъ, возставало противъ пъсенъ, видя въ нихъ языческій обычай, и не удостоило бы упоминать о нихъ иначе, какъ въ церковномъ обличеніи. Во всей старой литературъ православныхъ Сербовъ нашлось, кажется, только одно упоминаніе о пъсняхъ въ Доментіановомъ житіи св. Савы (XIII въка). Даже послъ паденія царства, когда сербскій эпосъ получиль особенное развитіе, въ книжной литературъ не нашлось мъста для патріотическаго преданія; напротивъ, напыщенная пустота церковнаго слога доходила до крайностей, которыя приводили иногда ученыхъ въ негодованіе противъ этой реторики, не находившей живого слова для трагическаго національнаго событія 2).

Первый историческій слідъ народнаго эпоса давно уже указывали въ літописи попа Діоклейскаго или Дуклянскаго, составленной въ XII вікі ві. Изъ XIV столітія, неясное упоминаніе о сербскихъ юнацкихъ пісняхъ осталось у Византійца Никифора Григоры, который путешествовалъ по Сербіи въ 1325 — 26 году, и слышалъ, какъ поются пісни въ память героевъ; но онъ не зналъ языка, и съ византійскимъ высоком'йріемъ, а также и нев'єжествомъ относительно иноземцевъ, самый языкъ находилъ зв'йринымъ, а не челов'йческимъ. Свидітель-

<sup>1)</sup> По-русски, первая характеристика сербской позвін сділана въ диссертаціи Водянскаго: «О народной позвін славянских племень» М. 1837; даліе ІІ рейсомъ: «О значеской позвін Сербовь», въ Акть Спб. Уняв. 1846; П. Безсоновымъ ври «Болг. Піссняхь»; о современных піввцахь и піссняхь—путевне разсказы А. Попова, Гильфердинга, П. Ровинскаго; въ «Позвій Славянъ» довольно много пісень переведено. Изъ наслідованії славянских учених дучнія принадлежать Миклопия, ріе serbische Epik, въ Оезterr. Revue, 1863, П; Ягичу, въ журн. Отачбина, 1875, № 12, 574—589, и поливе въ «Радб» ХХХVІІ, 1876; «Gradja za historiju» и проч.

 <sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Выше мы приводная отзывъ Гальфердинга, «Боснія» и пр. 277—279.
 <sup>3</sup>) Ранке, Ист. Сербія, М. 1857, 62; Ягичь, Нівт. Кпјій. 113—117; Gradja (отд. жэд. 1876), 80.

ство Григоры должно такимъ образомъ указывать на эпосъ, предшествовавній циклу Косовской битвы <sup>1</sup>).

Довольно опредъленно упоминается о сербскихъ героическихъ пъсняхъ въ описаніи путешествія посольства изъ Віны въ Константинополь въ 1531 году. При этомъ посольствъ находился нъего Курипешичъ, родомъ Словинецъ, который и описалъ путешествіе по-нѣмецки. Здесь вы трехъ местахъ упоминается о песняхъ: "въ Кроаціи (Хорватін) и Босив много поется песень о Малкошиче-Босияви и Хорваты поють еще много пъсень о рыцарскихъ подвигахъ върнаго слуги князя Радослава Павловича--- у Хорватовъ и досель поется много пъсенъ о Кобиловичв" 2). Первыя имена неясны; последнее относится въ извъстному сподвижниву вняза Лазаря въ Косовской битвъ, Милошу Кобиличу или Обиличу. Въ другомъ путешествіи, изъ Пешта въ Адріанополь, 1553 г., омадьяреннаго Хорвата Вранчича (родомъ нть Шибеника, въ итальянской формъ — Веранціо, поздиже примаса Венгріи), есть косвенное упоминаніе о герояхъ сербскаго эпоса. Вранчичъ не говорить о пъсняхъ и вообще больше интересовался классическими воспоминаніями объ этихъ странахъ, нежели славянскими; но въ двухъ случаяхъ упоминаеть о сербскихъ герояхъ, однажды о внязв Лазаръ и Милошъ 3). Другая замътка довольно любопытна. Упоинная объ одной теснине въ Балканахъ (у Ветрена и Сухой-Клиссуры), съ остатками древности, Вранчичъ предполагаеть, что вдёсь могли быть древнія украпленія; но нынашніе жители, говорить онъ, не зная о древнихъ Грекахъ, Оракійнахъ, Македонянахъ и Римлянахъ, все примъняютъ къ своему времени; такъ и построеніе Клиссуры приписывають Новаку Дебельнку, или Марку Кралевичу 4). Это замъчание любопытнымъ образомъ укавываетъ, что сербские герои уже въ XVI столетіи усвоивались различнымъ местностямъ, на этотъ разъ въ Волгаріи, гдв имя Марка Кралевича было не менве популярно, чёмъ у Сербовъ. Герлахъ, въ описаніи путешествія по Турціи въ

¹) Ср. впрочемъ А. Павича, Narodne pjesme o boju na Kosovu, Zagr. 1877,

<sup>3) «</sup>Wegreise K. K. Majestät Botschaft nach Konstantinopel», 1581. Изложеніе

путемествія въ «Видов-Дант», 1863.

3) «Quod Lazari temporibus fuisse memorant, quem ab Amurathe magno Turca constat esse occisum una die cum Milosso Kobilith. Iter Buda Constantinopolim,

вадьно у Фортиса, Viaggio, XXI.

4) «Credibille est, Haemi hic fuisse claustra... Verum incolae nostri aevi, ignari bellorum veterum, quæ inter Graecos et Thraces, Macedonas et Romanos successivis temporibus per eas Europae partes viguerunt, ad sua tempora cunctas accommodant, et trahunt ejusmodi vetustates, Unde et Clyssurae Pagum Clyssuram alii Nowak Debeglie, alii Marci Kraglievitz regulorum Graeciae (?), eisque, quoniam per tot successiones in his regionibus dominiorum ipsi quoque illas tenuerunt praesidiis, coeca vetustatis barbaries originem etiam locorum adscribit. Sed fallitur, quia veterum est utrumque opus». Тамъ же, XXXIV—XXXV. Пѣсни о Новать Дебельнъ см. у Вука (т. ІІІ, мэд. 1846); Безсонова, Бол. Пѣсни, введ. 86 и слъд.; Пѣсни, Миладиновихъ, гдъ онъ называется «айдуть Дебель Новать».

ŀ

1573 и 1578, упоминаеть по разсказамъ окольныхъ жителей о развалинахъ (близъ Пирота) замка, гдё жилъ Милошъ Обиличъ <sup>1</sup>). Извёстный австрійскій дипломать и путешественникъ Бусбекъ, XVI вёка, сообщаеть любопытныя замёчанія о сербскихъ и болгарскихъ народныхъ обычаяхъ и пёсняхъ, именно "нарицаньяхъ", паепіае <sup>2</sup>). Чешскій путешественникъ послёднихъ годовъ XVI вёка, Вратиславъ зъ-Митровицъ, ёздившій при посольстве въ Константинополь (и много вытерпёвшій въ Турціи), видёлъ на пути между Софіей и Филипвополемъ развалины Дервентъ-капи, и слышалъ, что здёсь жилъ послёдній деспотъ или внявь болгарскій "Марекъ Карловичъ", т.-е. Марко Кралевичъ <sup>3</sup>).

Въ первий разъ сербская народная позвія стала пронивать въ внигу съ XV въка, у поэтовъ дубровницкой эпохи. Несмотря на то, что вся ихъ школа была построена на чужихъ, латино-итальянскихъ образцахъ, они сохранили живой и, у отдъльныхъ поэтовъ, все возраставшій интересь къ народной позвіи. У первыхъ дубровницкихъ лириковъ, Менчетича и Держича, уже встрвчаются отрывки или чисто народныхъ пъсенъ, или близкія имъ подражанія 4). У Гевторевича, въ его поэмъ о рыбной ловлъ, приведены три чисто народныхъ пъсни: почашница (пъсня, которая поется при питъв за здоровье); пъсня о Маркъ Кралевичъ и братъ его Андріяшъ; пъсня о гибели северинскаго воеводы Радосава, убитаго удбинскимъ воеводой Владкомъ. Бараковичъ, въ своей Vila Slovinska, сохранилъ замъчательную и чрезвычайно своеобразную пъсню "Мајка Margarita". Динко Раньина повторяетъ мотивы народныхъ пъсенъ. Гундуличъ въ "Османъ", Пальмотичъ въ своихъ пъсняхъ поминаютъ героевъ сербской народной поэзін-царя Лазаря, Милоша Обилича, Марка Кралевича, Сибинянина Янка (Гуніада), Михайла Свилоевича: очевидно, они хорошо знали народную эпопею. Любопытное бытовое свидетельство находится у извъстнаго Крижанича. Упоминая о древнемъ обычав Римлянъ слушать за столомъ пъсни о славныхъ подвигахъ предвовъ, Крижаничъ замъчаетъ: "У Хорватовъ и Сербовъ еще во время моего дътства (въ первой половинъ XVII стольтін) было нъчто похожее на этотъ римскій обычай. Я видель, какъ знатные люди и воеводы сидели за пирше-

<sup>1)</sup> Tagebuch Stephan Gerlach des älteren, Frankf., 1674, crp. 522. Gradja, 83-86.

з) Мёсто въз Бусбека приведено въ ст. Ч. Міятовича, Гласникъ ХХХУІ, 200; Миличевичъ, Кнеж. Србија, 185—187.

з) Приключенія чешск. дворянина Вратислава, рус. перев. Спб. 1877, 40. О мізстинкъ пріуроченіяхъ Марка Кралевича, см. еще у Безсонова; Маскепкіе and Ігру, Travels.

<sup>4)</sup> Рјевие, въ изд. пого-слав. акад. 505—512. «Не одинъ славянскій народъ, замъчаеть Ягичъ,—не имъеть теперь изъ такого давняго времени несомивникъ примъровъ обряднихъ пъсенъ, какъ эти отривки изъ XV въка». (Gradja, 91).

ствомъ, а стоявшіе за спиной ихъ воины воспѣвали славу предкомъ. Всѣ эти пѣсни заключаютъ въ себѣ восхваленіе Марка Кралевича, Новака Дебельява, Милоша Кобилича и нѣкоторыхъ другихъ героевъ". Въ его грамматикѣ приведены два стиха изъ подобныхъ пѣсенъ,—оба длиннаго (въ шестнадцать слоговъ) метра, о воторомъ упомянемъ дальше.

Есть, навонецъ, польскія свидѣтельства первой половины XVII вѣка, что сербскія "гусли" и сербскія юнацкія пѣсни доходили до Польши и Малороссіи: въ эту эпоху турецкихъ войнъ сербскіе пѣвцы по домамъ шляхетныхъ людей и особенно малорусскихъ коваковъ воспѣвали славные подвиги хорватскихъ и польскихъ героевъ 1).

Прибавимъ, наконецъ, еще одно свидетельство о сербской пожін, свидетельство довольно ужасное. Оно находится въ "Исторіи славанскихъ народовъ", Раича, которымъ заимствовано изъ хроники Вранковича. Ранчъ разсказываеть о томъ, какъ Павелъ князь (Kiniszi) и воевода Баторій праздновали поб'йду налъ Турками въ 1485: — "Славно уже овончанной побъдъ и прогнаннымъ Туркомъ, Павелъ внязь съ единоравнымъ властникомъ и другомъ своимъ воеводою Ваторимъ и со всвии полками веселящеся уставъ сотворили, да между мертными твлесы чинять вечеру. И поставленной бывшей трацезь на труціяхъ мертвыхъ сълоща ясти и веселитися, и воставше начаща воинственно хоро (т.-е. воло, хороводъ) шрати припевающе различния юначкія месни. И Павелъ внязь въ скакательное играніе понудивъ себе и въ средъ вруга того вубами схвативъ мертвую телесину непріятельску и долго съ нею скаване, зубами держе ю. Симъ дъйствіемъ всёхъ зрящихъ въ великое удивленіе приведе и о своей керкулесовой крипости всвхъ увърн" 2).

Недавно найдены были цёлые сборники эпическихъ пёсенъ XVII и XVIII вёка, свидётельствующіе, что тогдашніе любители наконецъ стали прамо изучать источники народной позвіи. Въ 1851 Миклошичъ напечаталь по старой рукописи 1663 г. (въ Slav. Bibliothek, I) пёсню о Свилоевичё, и на первый разъ не могъ понять ся размёра, такъ какъ въ рукописи стихи были написаны въ ряду. Новыя открытія указали, что здёсь являлся особый (пятнадцати-слоговой) эпическій метръ, тотъ же какъ вь пёсняхъ Гекторевича и Вараковича,—тогда какъ обыкновенный эпическій метръ у Сербовъ есть десяти-слоговой. Свилоевичъ, по объясненію Миклошича, есть Михаилъ Шилаги, извёстный въ венгерской исторіи и обезглавленный въ Константинополѣ въ 1460.

<sup>1)</sup> Gradja, 86—87.
2) Ягичь, въ Отачбина, 578—579; ср. Gradja, 86: «Ja ne bih odveć žalio, da mi tko dokaže, da se ovaj grozni prizor velike surovosti ne proteže na Hrvate i Srle, već na koga god drugoga, n. pr. na «braću» Magjare».

Пъсня записана была, по его предположению, хорватскимъ баномъ и писателемъ Петромъ Зрини (ум. 1671).

Въ настоящее время извёстны три старыхъ сборника эпическихъ пъсенъ. Одинъ изъ нихъ, Дубровницкій, былъ въ первий разъ указанъ въ 1859 Гильфердингомъ, которий напечаталъ изъ него двъ замъчательныя пъсни, относящіяся въ Косовской битвъ 1). Въ 1870, Миклошичъ напечаталь более двадцати песень, между прочимь очень длинныхъ, изъ того же сборника и еще двухъ другихъ. Сборникъ Дубровницкій заключаеть 38 ивсень, изь которыхь одна доля собрана была Дубровчаниномъ Дьюро Матеемъ (1675 — 1728), который вибств съ Игнатіемъ Ажорджичемъ одблалъ много для оживленія далматинской литературы въ Рагузъ послъ страшнаго землетрясения въ 1667; другая доля сборника принадлежала Іозо Веттонди или Бетондичу (ук. въ 1764); третья прибавлена неизвъстнымъ собирателемъ въ 1758. Второй сборникъ пъсенъ, находящійся въ Перасть (предмъсть Каттаро, или Боки-Которской), составлень, какъ полагають, въ 1682-1714. Третій сборнивъ, начала XVIII въка, находится въ библіотекъ южно-славянской академіи, въ Загребъ.

Встретивъ въ Дубровницкомъ сборнике неизвестный до техъ порк 15-ти-слоговой метръ, Гильфердингъ увидёлъ въ немъ образчивъ особаго народнаго разміра, "который теперь уже исчезь въ сербском эпост, но воторый во прошломо стольти преобладаль въ песняхъ, прославлявиних событія прошедших времень". По словань его, этоть размъръ "инветь еще въ большей степени спокойный медлительный харавтерь эпического разсказа, чёмь десятисложный стихь, который вы Дубровницкомъ сборникъ 1758 года является въ эпическихъ пъснахъ новийшало происхожденія и въ пъсняхъ лирическихъ, теперь же исключительно господствуеть вы сербскомы эпосы". Иначе взглянуль на явло Миклошичъ (изследовавшій большее число песенъ, чемъ Гильфердингъ). Онъ объясняль ихъ особенность не твиъ, что пвсии 15-ти-слогового метра были старве известныхъ нынв песенъ 10-ти-слогового сербскаго метра, а тъмъ, что онъ принадлежали другому племени. До сихъ поръ нолагали, что изъ славанскихъ племенъ эпосъ существуетъ только у Волгаръ, Сербовъ и Русскихъ; Миклошичъ прибавлялъ теперь и Хорватовъ, которымъ по его митнію должны принадлежать новооткритыя пъсни. Правда, собственные Хорваты, не смъщанные съ Сербами, не имъють эпической позвін; и хотя въ тъхъ земляхъ, гдъ Хорваты жили вивств съ Сербами и перемещаны съ ними, они знають эпически пъсни и употребляють эпическій метръ Сербовъ (десятислоговой стихъ, съ цезурой послъ четвертаго слога); но теперь оказывается, что въ

<sup>1) «</sup>Bochis» 1859, 242—268.

старину они имъли свой особый эпическій метръ, который у Сербовъ не встричается. Что этоть метры дійствительно принадлежаль именно Хорватамъ, Миклошичъ заключалъ изъ того, что песни XVI-XVII въка, составленныя въ этомъ метръ, и по языку несомитино хорватскія. Этоть хорватскій, по мивнію Миклошича, метръ состоить обывновенно изъ пятнадцати слоговъ, съ цезурой послъ седьного слога, и, вром'я того, во многихъ пъсняхъ является метрическая форма, опять неизвестная въ сербскомъ эпосё: именно, после несколькихъ стиховъ, восьми, шести, четырекъ, даже двухъ, ставится въ видв рефрена (въроятно, замыкавшаго въ пъніи музыкальную фраву) особый короткій стихъ, гав повторяются или дополняются новымъ опредвлениемъ последнія слова предвідущаго длиннаго стиха, и вообще ихъ смысль усиливается. (Нъчто подобное въ малорусскихъ думахъ). Впослъдствін, этотъ метръ исчезъ, и Миклопичъ замъчаетъ объ этомъ слъдующее! "исчезновение хорватскаго эпическаго метра, а также происшедшее отчасти сербизированіе многихъ пъсень, по всей въроятности, надо приписать тому, что сербскій элементь неоспоримо продвинулси (въ хорватскія земли) на западъ и съверь, и отсюда же объясняется тоть факть, что есть края, жители которыхъ называють себя Хорватами, кота говорать по-сербски". Такимъ образемъ, проникали на западъ и свверъ и пъсни чисто сербскаго происхожденія 1).

Естественно было ожидать, что интересъ къ народной позвін, проявившійся у дубровницкихъ поэтовъ и упоминутихъ собирателей, найдетъ и болье прочное мъсто въ книгъ. Славонскій писатель Релковичъ помъстиль въ своемъ "Сатиръ" (1761) подлинную пъсню о братьяхъ Якшичахъ (ср. Вука, II, 100). Но въ особенности горячимъ любителемъ народной позвін и преданій явился названний прежде Андрія Качичъ-Міошичъ. Немногія изъ его мъсенъ подлинно-народныя, но онъ такъ умъль схватить ихъ характеръ; что его сборникъ получилъ и досель сохраняетъ великую популярность. Любопытно слъдить теперь это первое обращеніе къ народному эпосу. Настроеніе автора "Разговора" выражается въ стихотвореніи, которое служить введеніемъ къ пъснямъ: авторъ является въ роли народнаго извиа, старца Милована, котораго убъждають воспъть старыхъ витязей; Милованъ берется за это, но указываеть, какъ трудно это дъло — кто собереть облака? кто можетъ воспъть юнаковъ на свъть? Онъ не ищеть прибыли, но

<sup>1)</sup> Beiträge zur Kenntniss der slavischen Volkspoesie. I. Die Volksepik der Kroaten, въ Denkschriften въвской академін, XIX. 1870. Съ этимъ взглядомъ Миклошича не согласенъ, однако, Ягичъ, которий (въ «Отачбинъ», стр. 582)! думаетъ, что и эмическія въсни съ дланнымъ стихомъ столько же сербелія, сколько хорватскія. Вопросъ еще не совсёмъ ясенъ, и можетъ быть ръменъ только по приведенія въ въвстность всёхъ сохраннямихси памитикновъ этого рода. Собраніе ихъ памечатано Вогимичемъ, но еще не издано въ свётъ.

берется пъть ихъ за любовь и славу... 1). Въ следующей пъснъ, которую, по указанію автора, можно было "пёть въ коле", т.е. хороводе, онъ вспоминаетъ всв славянскія страны, и прославляеть ихъ юначество. Самое изложение начинается хронологическимъ перечислениемъ событій "иллирской" исторіи съ древивишихъ временъ, славныхъ царей и внязей; далее отдельныя собитія разсвазиваются въ прозе, а за этими разсказами идуть песни. Первыя песни, о паре Константине и Елена. четырекъ сватыхъ Савахъ и пр., явно сочинены. Въ другихъ, имъюшихъ болье народный складъ, какъ, напримъръ, пъсня о Степанъ Томашевичв, краль босанскомъ, песни о Сибинянинъ Янкв, о вънти Царяграда и др., самъ Качичъ указываетъ источникъ въ датинскихъ внигахъ, грамотахъ и "равличныхъ исторіяхъ". Наконецъ, во многихъ случаяхъ онъ несомивнио пользовался народнымъ преданіемъ. Вукъ Караджичъ, вообще очень требовательный относительно подлинности народныхъ песенъ, замечаетъ, что самъ Качичъ только о двухъ песняхъ говорить, что онъ такъ поются въ народъ: это -- пъсня о женитьбъ Сибинянина Янка и пъсня о Секулъ. Мустай-пашъ и дъвушкъдрагоманъ 3), но Вукъ думалъ, что и здёсь Качичъ не прямо записаль ихъ отъ народа, но писаль ихъ "изъ своей головы, какъ могъ припомнить"; въ этимъ двумъ песнямъ (съ народнымъ основаниемъ) Караджичъ присоединялъ еще плъсню о Юришъ Сенянинъ в). Но могло быть, что и другія п'ёсни более или менее следовали народной основъ, напримъръ, пъсня о Милотъ Кобиличъ и Вукъ Бранвовичь, того же содержанія; какъ въ Дубровницкомъ сборникь: это разсвазъ о ссоръ Милоша и Вука, объ измънъ последнято и происитедшемъ отъ нея несчастномъ концѣ Косовской битвы 4). Но вообще, песни Качича до того отличаются народнымъ складомъ, что на первый взглядь не легво узнать искусственную песню отъ народной.

Замечательно, что эпическія песни Качича-Міошича (только сь двуна-тремя исключеніями) всё написаны въ десятислоговомъ метре, и неть ни одной песни съ 15-ти-слоговымъ. Главнымъ источникомъ

<sup>1)</sup> Ko će skupit po nebu oblake? Ko l'izpjevat' po svjetu junake? Ne bi ti ji Vile izpjevale, Kamo li e starac Milovane. Nije lasno uz gusle vikati, Ni junake po imenu zvati.

Da za novce ne pjevam junake; Već za ljubav, slavu i poštenje, Vitezovah starih uzvišenje...

<sup>2)</sup> Стр. 119—121 венеціанскаго над. Качича, 1801.
3) Стр. 289—240, венеціанскаго наданія. Ск. «Народне српске пјесме», Карад-

жича, 2-е наданіе. Лейнцигъ, 1824, І, предисл., стр. XXXVIII.

4) Эта пъсня (единственная изъ Качича) извъстна и въ русскомъ переводъ: «Позвія Славлиъ», стр. 239—241.

его эпическаго сборнива послужили Босна, Герцеговина и то Хорватское Приморье, куда уже сильно проникъ сербскій элементь. Босна и Герцеговина до послідняго времени были главнымъ очагомъ сербскаго эпоса: візроятно и въ прошломъ вікі здівсь онъ быль всего богаче 1). Строгіе критики находили у Качича мало вкуса; но, во-первыхъ, популярная книга різдко можеть не поднасть этому упреку, потому что по своей ціли и не можеть стремиться къ высшему искусству; Качичъ именно обращался къ народу, не къ тімъ людямъ, "koji latinski i talianski jezik possiduju", а въ своимъ простымъ соотечественникамъ, которымъ онъ котіль внушить любовь къ своей старинъ. Были люди, которымъ не нравились затім Милована; онъ говорить имъ—"кому угодны эти півсни, пусть поеть ихъ; кому нітъ, пусть няеть спать".

Навонецъ, въ европейской литературъ народная позвія Сербовъ въ первый разъ указана была въ замёчательныхъ трудахъ итальянсваго аббата Фортиса 2). Человъвъ общирнаго образованія, очень тонваго ума, знавожни съ европейскими литературами, Фортисъ прекрасно угадываль возникавшіе интересы литературы, когда посвятиль свое езучение народному быту далматинскихъ Сербовъ, въ вогорымъ питаль большое сочувствіе, и ихъ народной позвін. Въ своей книга онъ помъстиль нъсколько образчиковь сербскихъ (или "морлацвихъ") иъсенъ, между прочимъ знаменитую "Жалостную пъсню о благородной женъ Асанъ-аги" 3). Фортисъ отзывается о Качичъ слишкомъ строго, хотя видель и действительные его недостатки, напр. произвольность нъкоторыхъ сюжетовъ; но вообще Форгисъ для своего времени былъ хорошимъ наблюдателемъ, напр. замътилъ, до какой исторической эпохи (именно XIV в.) идуть сербскія пісни, уміть оцінить ихъ своеобразное достоинство, "напоминающее простоту гомеровских временъ", оцвинть "звучный и гармоническій языкъ, который однако какъ будто совсемъ заброшенъ даже теми образованными націями, которыя говорять на немъ" - замъчаеть онъ, разумъя упадокъ дубровницкой литературы.

Книги Фортиса имѣли то особенное значеніе, что въ европейской литературѣ были первымъ указаніемъ на южное Славянство съ его народно-поэтической стороны. "Путешествіе въ Далмацію" вызвало дру-

d 12 + 94

Granier de 1917 il

<sup>1)</sup> O dopus nichen Kaupus, cm. Jihoslov. 353-354.

<sup>2)</sup> Saggio d'osservazioni sopra l'isola di Cherso ed Osero. Venezia 1771, и въ особенности Viaggio in Dalmazia, Ven. 1774.

<sup>\*)</sup> Canto di Milos Cobilich e di Vuko Brankovich, въ «Saggio» 162 — 168, изъ Качича; «Xalostna pjesanza plemenite Asan-Aghinize», Viaggio I, 98 и слъд. Фортисъ цитируетъ еще пъсни Качича, въ венепіанскомъ изд. 21, 119 — 120; Viaggio I, 22, 72—73.

гую внигу, далматинца Джованни Ловрича <sup>1</sup>), съ любопытными дополненіями и поправками къ Фортису <sup>2</sup>); потомъ, книга Фортиса была въ тѣ же годы переведена въ цѣломъ и частями на французскій, нѣмецкій и англійскій языки. Сербскія, или какъ нкъ звали тогда по Фортису, "морлацкія", пѣсни обратили на себя вниманіе, а вмѣстѣ обратили вниманіе и на народъ. Знаменитый Гердеръ помѣстилъ въ своихъ Stimmen der Völker пѣсни, напечатанныя Фортисомъ, и другія, взятыя изъ его рукописей <sup>3</sup>).

Настоящій усп'яхъ сербскихъ п'єсенъ во все-славнисвой и европейской литератур'є сд'яланъ быль съ изданіями Караджича. Въ н'ямецкомъ ученомъ мір'є, давно приготовленномъ гуманно-національной пропов'ядью Гердера и начинавшемъ новую науку народныхъ изученій, п'єсни Караджича въ особенности прив'єтствовалъ Яковъ Гриммъ, который познавомился съ собирателемъ еще въ 1813, и быль съ т'ёхъ поръ его другомъ и партиваномъ. Въ 1819 Караджичъ быль въ Россіи, но труды его были зд'єсь меньше зам'єчены (вносл'ядствіи онъ впрочемъ получаль ивъ Россіи пенсію), ч'ємъ въ Германіи, гд'є іенскій университетъ сд'ялаль его почетнымъ докторомъ философіи, гд'є Гриммъ, Фатеръ, Боппъ, Гумбольдтъ удивлялись его сборнику. Это впечатл'єніе выравилось въ отзыв'є, сд'яланномъ въ Göttingische gelehrte Anzeigen (1823, № 177—178) по поводу второго изданія его п'єсенъ.

Геттингенскій журналь встрітнів новое изданіе Вука съ величайминть сочувствіемъ, и его отзывъ можеть служить образчикомъ того,
какъ вообще относились къ Вуку въ німецкомъ ученомъ мірів. «Эти сероскія пізсни,—говориль критикъ,—не выисканы изъ старыхъ пергаменовъ;
онів всё приняты изъ теплыхъ усть народа; быть можеть, прежде онів
никогда не были записаны, такъ что въ этомъ смыслів онів вовсе не
древни, но онів сділаются древними. Нівноторыя изъ пізсень воспівають
подвиги, совершённые не даліве двадцати лість. И нельзя услівдить, чтобы
пізсни, имінощія предметомъ боліве старыя, т.-е. неопреділенныя событія народныхъ преданій, отличались отъ нихъ въ стилів и манерів». Эти
пізсни невозможно и сравнивать съ такъ-называемыми народными пізснями німецкими.

«Нѣмецкія пѣсни отличаются въ формѣ той грубостью (das Rohe),

<sup>1)</sup> Osservazioni di Giov. Lourich sopra diversi pezzi del Viaggio in Dalmania del Signor Abate Alberto Fortis (съ присоединениемъ біографія гайдука Сочивицы). Венеція, 1776.

<sup>2)</sup> Подробиве о Фортисъ и Ловричъ см. Въсти. Европы 1876, дек., «Первые слухи о сербской народной поэзіи».

<sup>3)</sup> Пѣсня объ Асакт-агиницѣ получила большую славу. Она была переведена Гёте, и нашла мѣсто въ Stimmen der Völker. Поздиѣе, Вукъ помѣстилъ ее въ свой первий сборимкъ, 1814; потомъ выпустиль ее въ другомъ изданіи, такъ какъ хотѣлъ помѣщать только пѣси имъ самимъ слышанныя или иначе доказанныя, а этой пѣсии онъ не встрѣтилъ, хотя нарочно быль ез мѣстахъ, гдѣ могъ слышать ее Фортисъ; но въ пей было столько народнаго, что онъ опять помѣстилъ ее въ новомъ изданіи своихъ пѣсеих (жн. III, Вѣна 1846, 527 — 533). По-францувски она авилась въ переводѣ Нодье, по-нѣмецки—въ новомъ переводѣ въ сборникѣ г-жи Тальви.

какая свойственна простонароднымъ нарачіямъ, въ содержанів безсвязностью, неловностью, которыя объясняются, если мы вспомнимъ, какъ давно образованный влассь удалиль изъ своего вруга эти предметы и изображенія. Но сербскія песни отличаются чистымъ, благороднымъ язывомъ, въ разсказъ полны, незапутанны и ясны съ начала до конца. Въ сербскихъ земляхъ нътъ простонароднаго площадного нарвчія (деmeine põhelhafte Volksmundart), но крайней мірів въ такой різкой разницъ, какъ у Нъицевъ. Собиратель могь все записывать прямо изъ устъ народа, не перемвняя и не подправляя ничего въ словахъ и въ метрв». Это отсутствіе простонародно-пошлаго критикъ справедливо объясняєть историческими условіями: вульгарность является лишь тогда, когда развитіе образованности и дитературы выдвигаеть изъ многихъ одно вар'ячіе и ділаєть его господствующимь, а другія заслоняєть и ставить на задній планъ. Подобное предстоить и сербскому языку, когда одно изъ его нарвчій станеть господствующимь литературнымь языкомь. Критикъ восхищается далёе поэтическими введеніями, съ которыхъ обывновенно начинаются эпическія пісни, въ виді сравненій или противоположеній; увазываеть въ пъсняхъ богатий матеріаль для изученія свойствь эпической поэзін; наконець, удивляется чистоть и благозвучности сербскаго языка. «Сербъ владветь счастивыми, мужественно-эвфоническими формами языва гораздо въ большей степени, чемъ вто-либо изъ его славянскихъ братьевъ; многое напомпнаетъ объ Итали», --- какъ, напримъръ, разнообразный переходъ букви л въ мягкую гласную. Мы видели выше, что самихъ Итальянцевъ поражала благозвучность «морлацваго» языва. Дъйствительно, вромъ превращенія букви с въ мягкую гласную, въ сербсвомъ языва есть и другія дівлектическія особенности, которыя способствують благозвучію. Онь вообще стремется смагчать твердыя согласныя, иногда грубыя въ другихъ нарвчіяхъ; избегаеть ихъ неблагозвучнаго стеченія, столь частаго въ русскомъ, польскомъ, чешскомъ; старается увеличить проценть гласныхъ звуковъ; — такъ онъ превращаеть согласныя m и d въ смягченные звуки, почти не знаеть звука x, смягчаеть nвъ је наи нје: избъгал стеченія согласныхъ, онъ вивств достигаеть совращенія словъ, данна которыхъ вообще составляеть неудобство славянских языковъ, такъ что одно и то же слово въ сербской формъ бываеть короче, нежели въ русской; вставляеть гласныя между двумя согласными даже въ иностранныхъ словахъ. Это обиле ясныхъ и полныхъ гласныхъ звуковъ действительно делаеть вернымъ сравнение сербскаго дзыва съ итальянскимъ.

Съ двадцатыхъ годовъ въ европейской литературѣ появляется длинный рядъ переводовъ сербскихъ пъсенъ. Прежде всъхъ выступила, кажется, г-жа Тальви, замъчательные нъмецкіе переводы которой явились въ двухъ книгахъ въ 1825 — 1826 г. <sup>1</sup>); далъе В. Гергардъ <sup>2</sup>); Зигфридъ Капперъ, который, между прочимъ, собралъ въ переводъ циклъ пъсенъ о Косовской битвъ; Фогель и другіе. Первымъ фран-

<sup>1)</sup> Bropoe наданіе: Volkslieder der Serben. Halle und Leipz. 1835, 2 ч.; третье

ESS. ES DETERGECETEIXE FOREXE.

\*) Wila. Serbische Volkslieder und Heldenmarchen, von W. Gerhard. Leips. 1828, 2 ч.

цузскимъ переводчикомъ былъ, важется, Шарль Нодье; затвиъ французскій переводъ сдёланъ былъ, по Тальви, г-жей Войяръ (m-me Elise Voïart) въ 1834; съ подлинника, переводъ Огюста Дозона въ 1859. Англійскіе переводы сдёлалъ Боурингъ; итальянскіе—Каррара; есть переводъ мадьярскій.

Въ русской литературъ первымъ переводчикомъ сербскихъ пъсенъ былъ, кажется, знаменитый филологъ Востововъ, воторый нъкогда былъ также и поэтъ: въ числъ его переводовъ (въ "Съверныхъ Цвътахъ", 1827) была и "Жалостная пъсня объ Асанъ-агиницъ". Но затъмъ нашему знакомству съ сербской позвіей не посчастливилось: Пушкинъ, думая перенесть въ русскую литературу подлинную сербскую позвію, перевелъ "Пъсни западныхъ Славянъ" изъ поддъльнаго сборника Меримѐ (la Guzla), хотя зналъ о сборникъ Вука 1). Настоящая оцънка сербской позвіи начинается только съ началомъ научной славистики, съ трудами Бодянскаго, Прейса, Срезневскаго, Григоровича, новъе, Гильфердинга, А. Попова, П. Ровинскаго, М. Петровскаго и др. Значительное количество переводовъ изъ сербскихъ народныхъ пъсенъ собрано въ "Позвіи Славянъ" (Спб. 1871). Малорусскіе переводи сдъланы Старицкимъ 2); чешскіе — упомянутымъ выше Зигфридомъ Капперомъ 3).

Приводимъ сужденія г-жи Тальви, съ любовью изучавшей сербскую народную повзію: онъ представляють довольно върныхъ замізчаній и вмістів дають понятіє о впечатлівнін, которое сербскія піссии діляли въ европейской литературі.

«Поэзія Сербовъ самымъ тёснымъ образомъ связана съ ихъ обывновенной жизнью. Это — картена ихъ мыслей, чувствъ, дъйствій и страданій; это—поэтическое воспроизведеніе разныхъ положеній массы людей, составляющихъ народъ. Въ комнатѣ, гдѣ сидятъ у очага женщины за вязаньемъ; въ горахъ, гдѣ парин пасутъ свок стада; на влощадяхъ, гдѣ деревенская молодежь собирается танцовать комо; на равнинахъ, гдѣ собирается жатва; въ лѣсахъ, черезъ которые профажаетъ одинокій путешественникъ.—вездѣ раздается пѣсия. Пѣсия сопровождаетъ всякую работу и часто относится къ ней. Сербъ живетъ свою позвію.

«Сербы разділяють обыкновенно свои півсни на дві большія части. Небольшія півсни разныхъ разміровь, лерическія нли эпическія, и которыя поются безь аккомпанимента, называются женскими півснями, потому что онів складываются большею частью женщинами. Другія півсни, состоящія изъ длинныхъ эпопей въ стихахъ изъ пяти правильныхъ трочеевъ, и которыя поются подъ чусли, родъ простой однострунной скрипки, называются консимими півснями... Первыя изъ этихъ півсенъ носять въ высокой степени домашній характерь. Онів сопровождають насъ во всіхъ различныхъ отношеніяхъ домашней жизни, какъ въ ежедневныхъ занятіяхъ, такъ и въ праздники и дни веселья, прерывающіе ихъ обыкно-

Подробиве объ этомъ въ Въсти. Евр. 1876, дек. 740--742.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Сербски народні Думи і Піскі. Пер. М. Отарицький. Кієвъ, 1876. 420 стр.
 <sup>3</sup>) Zpévy lidu srbského; 2 випуска. Прага 1872—74.

венное теченіе. Многое было сказано, и многое еще можно сказать въ похвалу этихъ гармоническихъ изліяній итжинаго, свъжаго и неподд'яльнаго чувства... Мы ограничимся ад'ясь замичаніями о томъ, что отличаетъ сербскую поэзію отъ другихъ славянскихъ п'асенъ.

«Это отличіе мы находимъ главнымъ образомъ въ веселости, основномъ злементъ сербской поэзін,—свътлой и прозрачной ясности духа, похожей на блестящую сниеву южнаго неба. Только намеки на несчастье замужней жизни собираются иногда въ тяжелыя облака на этомъ преврасномъ небъ. Страхъ быть отданной за стараго мужа, страхъ злой свекрови, ссоры съ невъстками, увеличивающіяся заботы домашняго быта,—потому что въ истинно патріархальномъ стилъ женатые сыновья остаются въ родительскомъ домъ, и всъ виъстъ составляють одну семью,—всъ эти обстоятельства возмущають иногда неистощимую веселость сербскихъ женщинъ и часто вызывають изъ ихъ покорнаго сердца кроткія жалобы, и можеть быть еще чаще ужасныя проклятія. Пъсик, не назначенныя для какого-инбудь частнаго случая, также сильно и ясно носять отпечатокъ семейной жизни, и полны намековъ на домашнія отношенія...

«Изъ старинимхъ пъсенъ, которыя поются въ извъстныхъ опредъленныхъ случаяхъ, самыя замъчательныя—свадебныя пъсни, приспособленныя въ разнообразнымъ перемоніямъ славянской свадьбы. И здъсь мы опять встръчаемся съ однимъ изъ тъхъ разнообразныхъ противоръчій правственнаго міра, которыя ставять философію въ тупикъ. Между тъмъ какъ всъ символическія перемоніи сильно выказываютъ постыдное состояніе рабства и униженія, въ какое ставитъ славянскую женщину заключеніе брака (потому что славянскія дъвушки до извъстной степени свободны и счастливы, и если онъ красивы и трудолюбивы, то пользуются уваженіемъ и за ними особенно ухаживаютъ), посми, поэтическія воспроизведенія этихъ грубыхъ, суровыхъ, унизительныхъ дойсмоїй,— деликатны, веселы и почти изысканно любезны. Есть разныя указанія на то, что онъ, подобно русскимъ пъснямъ этого рода, очень похожимъ на сербскія, происходять изъ очень древняго періода. Какъ и въ русскихъ пъсняхъ, въ нихъ нъть намековъ на перковные обряды...

«Предметь, еще болье достойный удивленія, представляють намъ Сербы въ своихъ проическихъ півсняхъ. Въ самомъ дълв, по этому множеству простыхъ легендъ и запутанныхъ разсказовъ мы можемъ взучать, что такое народная эпическая поэзія, какимъ образомъ она создается и распространяется, какую естественную силу вымысла она обнаруживаеть,—силу, которой не владветъ никакое искусство. Сербы стоятъ въ этомъ отношеній совершенно уединенно; ни одинъ изъ новъйшихъ народовъ не можетъ сравниться съ ними въ эпической производительности; они какъ будто бросили новый свътъ на великія произведенія древнихъ. Такимъ образомъ мы безъ преувеличенія можемъ назвать изданіе сербскихъ поэмъ однимъ изъ замъчательнъйшихъ литературныхъ событій новъйшаго времени.

«Общій харавтеръ сербских поэнъ — объектионость и пластичность. Въ большей части случаевъ поэтъ замівчательнымъ образомъ стонтъ выше своего предмета. Онъ рисуетъ свои картины не блестящими красками, а ясными, выдающимися чертами; читателю не нужно никакихъ объясненій, онъ видить все своими собственными глазами. Сравнивая сербскія эпопеи съ тімъ, что имізци прежде другіе славянскіе народы,

им находимъ, что Сербы далеко превосходатъ ихъ... Сербъ, даже когда онъ представляетъ своихъ соотечественнивовъ въ битвъ съ смертельными врагами и гонителями, обнаруживаеть въ первымъ почти столько же пристрастія, сколько Гомерь въ своимъ Грекамъ... Главное достоинство сербскихъ лирическихъ пфсенъ заключается вовсе не въ прекрасныхъ частяхь, но, большею частью, въ цёломъ ихъ составе и въ ясномъ, наглядномъ и пластическомъ способъ представленія. Относительно ихъ стиля мы прибавимъ только одно зам'вчаніе. Въ славянской народной поэзім нъть вообще ни одного изъ тъхъ вульгаризмовъ, которые во многихъ случанию обезображивають народныя баллады тевтонскихь народовь. Впрочемъ достоинства стиля, какъ оно обыкновенно понимается, нельзя ожидать ни отъ какой народной поэзіи. Тѣ изъ читателей, которыкъ чувство, отъ незнакомства съ поэзіей природы, оскорбляется взв'ястными неблагородными выраженіями, безсознательно разстянными иногда въ самыхъ прекрасныхъ описаніяхъ,--не избъгнуть непріятнаго впечатлънія, читая сербскія пъсни. Картины всегда свіжи, осязательны и поразительны; но, хотя нередко эффекть высокаго, и эффекть глубокаго трагическаго паеоса, достигается совершенной простотой, ничто такъ не чуждо имъ, вакъ напыщенная важность и щепетильная утонченность французской сцены.

«Количество и разнообразіе сербскихъ героическихъ поэмъ огромны. Древнъйшій циклъ легендъ составляють великій царь Душанъ Неманить и его герои; благочестивый князь Лазарь, послъдній свободный повелитель Сербовъ, взятый въ плънъ въ сраженіи и казненный Турками, и смерть его върныхъ сподвижниковъ на Косовомъ полъ. Двъ битвы, происходившія здёсь, въ 1389 и 1447 годахъ, ставять конецъ существованію сербскаго царства. Въ непосредственной связи съ этими эпическими пъснями находятся пъсни, герой которыхъ—сербскій Геркулесъ, Марко Кралевичъ,—числомъ по крайней мъръ тридцать или сорокъ. Картины, представляемыя этими пъснями, въ высшей степени суровы и смълы, и часто начерчены на миеологическомъ основаніи».

Эти симпатичные отзывы тёмъ больше любопытны, что высказаны внё всякаго національнаго пристрастія. (Talvi, Historical view, 368—378).

Сербскій эпосъ разработанъ отчасти въ подробностяхъ; но до сихъ поръ все еще нѣтъ его цѣльнаго изученія. Реальную исторію этого эпоса трудно опредѣлить съ достовѣрностью: произведенія его мы знаемъ уже въ ихъ новѣйшей формѣ, гдѣ старое и новое до такой степени сливаются въ одинъ общій тонъ, что эти произведенія могли дѣлать впечатлѣніе одной цѣльной поэмы. Это впечатлѣніе и производила сербская поэзія на первыхъ изслѣдователей.

"Сличая разсказы о событіяхъ временъ древнѣйшихъ съ новѣйшими,—говорилъ Прейсъ,—мы не находимъ рѣзкаго между ними различія ни въ тонѣ, ни въ слогѣ, ни въ пріемахъ и оборотахъ эпическихъ. Тѣ и другіе кажутся произведеніями одного лица. Правда, въ древнѣйшихъ пѣсняхъ на сценѣ являются преимущественно Сербы; въ новѣйшихъ большею частію изображается борьба Сербовъ съ Турками; въ первыхъ герои сражаются мечами, стрѣлами, копьями; но во вторыхъ господствуеть уже огнестральное оружіе. Но какъ эти черты, такъ и подобныя имъ, очевидно несущественны, не имъютъ вліянія на способъ изложенія, служать скорбе доказательствомъ, что въ древивникъ пъсняхъ върнъе отражено прошедшее. Отъ этого такъ неръдко новъйшія пъсни въ языкъ и подробностяхъ народнаго быта представляють такіе арханзмы, которые не согласны съ нынёшнимъ состояніемъ языка народа. Отвуда эти архаизмы могли зайдти въ новыя пѣсни, если не изъ стараго, наслѣдственнаго заученнаго матеріала? Эпическій стиль, - работа вёковь и поколеній, -- остается вездё одинь и тоть же: сый его подчиняется таланть народнаго поэта, какъ бы онъ ни быль оригиналенъ и изобретателенъ". Причину этого единства въ характеръ пъсенъ Прейсъ находить въ томъ, что сербская позвія всегда върно отражала жизнь, а самая жизнь въ сущности не измъналась и съ перемъною политическаго господства. Серби съ давнихъ поръбыли народомъ воинственнымъ и паступескимъ; какъ народъ, они ничего не заимствовали ни отъ Византіи, ни отъ датинскаго запала, съ которыми сближались ихъ династія и бояре; они остались теми же и въ эпоху турецкаго господства. Въ это время ихъ воинственность возстала противъ турецкаго гнета и породила безчисленные подвиги Черногорцевъ, гайдуковъ и приморскихъ Ускововъ, подвиги, именно н давшіе содержаніе позднівшему эпосу, который создался по тому же древнему типу. Таково общее непосредственное впечативніе, которое производить сербскій эпось, слившійся теперь въ устахъ народа въ длинную, повидимому цёльную и однородную, поэму его исторической судьбы.

"На всемъ этомъ длинномъ пути, - продолжаетъ Прейсъ, - эпическія песни всюду сопутствовали народу, въ этой бивачной жизни черпали свой матеріаль: онъ донинь въ свежей памяти народа. Любопытно при этомъ следить за выборомъ предметовъ для песенъ. Народные поэты преимущественно останавливаются на разсказахъ о тёхъ событіяхъ, въ которыхъ Сербы участвовали своею головою, своими руками. Оть этого народная пъсня не говорить о кровопролитныхъ войнахъ первыхъ королей изъ дома Немани. Изъ всёхъ дёлъ Неманичей уцёльи въ памяти народной одни монастыри-эти "въчныя ихъ обители на томъ свътъ", какъ выражаются пъсни,--и сохранились, въроятно, по одному только отношенію монастырей къ последующимъ судьбамъ сербскаго народа. Въ годину тажкихъ испытаній, монастыри были утівшеніемъ народа, были щитомъ христіанства, стражемъ народности. Вблизи ихъ Сербы легче забывали настоящее, и въ пъснъ вспоминая о священной своей старинь, не теряли упованія на будущее, готовились въ нему. Народная пъсня молчить также о подвигахъ Матвъя Корвина, скупа на разскать о действіяхь австрійских полководцевь

противъ Турокъ; напротивъ того становится говорливою, когда зайдетъ ръчь о тъхъ битвахъ, въ которыхъ каждый въ дружинъ былъ и вождемъ и воиномъ. Огромныя массы, покорныя мысли одного, не предметъ народнаго поэта... Здъсь, кажется, должно искатъ главнъйшую причину упадка ея въ настоящее время у большей части славянскихъ народовъ" 1).

Но это впечатавніе единства в вриве дополняется историческимъ изученіемъ. Если нівть возможности имівть точную хронологію произведеній сербскаго эпоса, современная наука даеть средство опреділить послідовательныя эпохи главнівшихъ измівненій, происшедшихъ во внутреннемъ его характерів. Такимъ образомъ передъ нами раскривается первобытная миенческая основа эпоса и послідовательныя наслоенія позднівшихъ временъ. Изученіе эпическихъ пріемовъ и подробностей объясняеть первобытный смысль этого условнаго языка, ставшаго теперь однимъ поэтическимъ обычаемъ; мы отличаемъ историческія эпохи, которыя оставляли въ этой поэзіи свое отраженіе; наконецъ, въ массів сходныхъ и отчасти однообразныхъ подвиговъ отличаемъ индивидуальныя черты героевъ.

Въ цъломъ сербскія юнацкія пъсни представляють замъчательный, и въ настоящее время единственный въ Европъ, примъръ живого народнаго эпоса. Въ нихъ возстаютъ передъ нами точно времена гомеровской поэзіи, со всёми свойствами ся архаическаго творчества и всенародности. Въ прошедшіе въка, когда юнацкая пъсня была ближе въ событіямъ, составляющимъ ея основное содержаніе, и поливе передавала ихъ подробности, ей недоставало только своего собирателя, чтобы представить цівльную эпопею, какова Иліада. У Сербовь были для того всв задатки. Наблюдая народныя свойства Сербовъ, можно отирывать причины превосходства ихъ эпоса надъ поэзіей другихъ славянскихъ народовъ, и въ частности Болгаръ, находившихся въ сходныхъ съ ними условіяхъ. Если сербскій эпосъ върнъе сохраниль черти старины, лучше сберегь память старыхъ героевъ и владветъ большею степенью творчества, это объясняется энергическимъ характеромъ сербскаго народа, не упавшаго подъ испытаніями, которыя достались ему на долю, и сохранившаго въ отдъльныхъ, и не ръдкихъ, примърахъ геройство патріархальных времень. Было замічено, что гді два населенія встрівчаются, сербское населеніе береть верхь надъ болгарскимъ. передаеть ему свои нравы и языкъ: если это такъ, то подобное обнаруживается и въ превосходствъ сербскаго эпоса.

Первый собиратель сербскихъ пѣсенъ, Караджичъ, уже обозначилъ два главные отдѣла сербской народной поэзіи: пѣсни юнацкія и жен-

<sup>1)</sup> Прейсъ, О эпич. позвік Сербовь, въ Акті Спб. Унив. 1845, стр. 148-147.

свія, другими словами: эпическія и лирическія (п'єсни личнаго чувства, бытовыя и обрядовыя). Эпическія п'єсни по исторической посл'єдовательности д'єлятся на четыре главные періода.

Къ первому принадлежатъ пъсни съ остатками древнихъ мисологическихъ представленій и стараго быта, остатками, которые можно уследить сравненіемъ съ песнями другихъ славянскихъ народовъ или общими индо-европейскими преданьями; древніе мотивы перемізнаны обывновенно съ новыми наслоеніями, языческое преданіе съ христіансвимъ, или старые мотивы продолжаются съ новыми историческими именами или въ христіанской одеждѣ. Таковы пѣсни, гдѣ являются вилы, змён, троеглавые люди, описываются чудесныя приключенія, разсказываются христіанскія народныя легенды и т. п. Напримітрь. въ сборнивахъ Вука и Петрановича: "Женидба змије Лютице Богдана", "Кумовање Грчића Манојла", "Любоморност", "Смрт Гроздане шћери Лушанове", "Женидба Реље Бошњанина с вилом" (самъ Реля "Крылатый", быть можеть, получиль это прозвание по какому-нибудь миеологическому воспоминанію), "Свеци (или: анђели) благо дијеле", "Огнњана Марија у паклу" и друг. 1). Къ миоологическо-легендарнымъ песнямъ примывають прозаическія легенды и сказки.

Второй, уже историческій отдёль и періодъ сербскаго эпоса составляють пісни о старыхъ краляхъ изъ рода Неманичей. Этоть отдёль, теперь немногочисленный, быль безъ сомнівнія гораздо обширніве; но быль заслонень послівдующими піснями о событіяхъ, которыя сильніве затрогивали народное чувство.

Этотъ третій періодъ представляется знаменитымъ цикломъ пѣсенъ, нвображающимъ борьбу христіанства съ Турками, пѣсенъ о Косовскомъ бов, о Маркъ Кралевичь, о гайдукахъ и ускокахъ. Это—центральный отдълъ сербскаго эпоса, наиболье многочисленный и наиболье распространенный. Если по краямъ сербскаго племени, теряющимъ старыя восноминанія, сохраняется что-нибудь изъ стараго эпоса, это—бываютъ въ особенности пѣсни о Косовъ и Маркъ Кралевичъ. Мы упоминали, что слава Марка перешла далеко границу сербскаго племени; у Болгаръ онъ также свой національный герой; его имя издавна знакомо сербо-хорватскому Приморью, Хорватамъ и даже Словенцамъ. Это значеніе средняго эпоса объясняется значеніемъ самой эпохи: въковая борьба съ Турками поглощала всѣ національныя силы, сохраняла преданіе старой свободы и готовила новую. Понятно, что эта эпоха послужила основнымъ и любимымъ матеріаломъ для народнаго эпоса.

Къ последнимъ временамъ ускоковъ и гайдуковъ, примываетъ четвертый періодъ сербскаго эпоса—песни о Георгіи Черномъ и его спо-

<sup>1)</sup> Ср. предисл. Поваковича въ сборнику Петрановича, Бългр. 1867, VI и слъд.

движникахъ, о новъйшихъ войнахъ съ Турціей, о подвигахъ Черногорцевъ. Эта струя обильна и до сей минуты; теперь пъсни эпическихъ пъвцовъ иногда прямо переходятъ въ книгу — пъсни владыки Петра Петровича, воеводы Мирка.

Поэтическимъ чувствомъ и производительностью сербское нлемя представляеть исключительное явленіе между всёми другими племенами Славянства, но подъ вліяніемъ историческихъ и мѣстныхъ условій эта производительность распредёлена не равно между отдёльными врании. Юнацкія п'всни помнятся и ростуть больше въ горныхъ вранхъ южной Сербіи, Босн'в и Черногоріи. "Къ с'вверо-востоку производительность уменьшается, -- зам'вчаеть Тальви; -- въ австрійскихъ провянціяхъ еще знають песни, но пенье и самыя гусли оставлены слепцамъ и нищимъ. Пирхъ слышалъ впрочемъ пъсни о Маркъ Кралевичъ въ сосъдствъ Новаго-Сада въ Венгріи. Съ другой сторони, любовния сербскія п'всни и всі ті, которыя понимаются подъ названіемъ женскихъ, --- котя поются вовсе не исключительно женщинами, --- появляются главнымъ образомъ въ техъ краяхъ, где, быть можетъ, блескъ занадной цивилизаціи даль нівкоторую утонченность общему чувству. Родина большей части изъ нихъ-дересны Срвиа, Баната и Бачки; онв слишатся также въ городкахъ Босни, тогда какъ въ городахъ австрійскихъ провинцій онв вытеснены новейшими песнями, можеть быть менъе замъчательными, и безъ сомнънія менъе національными 1). Прейсъ объясняеть сохранение пъсенъ на юго-западъ характеромъ горныхъ жителей, но точнее объяснить это во-первыхъ темъ, что эти врая были и мъстомъ самыхъ подвиговъ, во-вторыхъ вліяніемъ "цивилизацін", которая здёсь была далека, а въ другихъ мёстахъ ближе, и невыгодно д'виствовала на свое сосъдство относительно сбереженія пъсенъ. Съ поэзіей Сербовъ происходило то же явленіе, какое замъчается въ этомъ отношеніи везді: народная пісня живеть только тамъ, гдв еще тверды преданія стараго сельскаго быта, она забывается и пропадаеть въ городахъ, съ приближениемъ быта "цивилизованнаго". Прейсъ върно опредъляль сохранение поэтическаго матеріала у Сербовъ неподвижностью ихъ народной жизни въ исторіи: въ этомъ ихъ сила, но въ этомъ же и ихъ слабая сторона. Старая позвія забывалась, когда оканчивалась патріархальная непосредственность быта и понатій. Грубая мнимая цивилизація, старая схоластика и псевдо-классицизмъ пренебрегали народной поэзіей, не давали ей м'ёста въ вниг'ь, считали ее неприличной и содъйствовали ея упадку. Новъйшая наука и новъйшее общественное обращение въ народу снова признаютъ достоинство народной поззіи и хотять по крайней мірів оберечь ся остатки, какь

<sup>1)</sup> Talvi, Historical view, crp. 383.

наслѣдіе предвовъ и отголосовъ народной жизни, къ которому надо прислушиваться, чтобы сохранить съ народомъ и его исторіей нравственную связь.

Въ завлючение, уважемъ издания произведений сербской народной поэзіи и труды по описанию и объяснению народнаго быта.

Изданія Вука остались образцомъ точнаго критическаго собиранія устной поэзін, народных робычаевь и преданій. Радомъ съ нимъ можно указать немногіе труды. Въ тридцатыхъ годахъ явилось собраніе пъсенъ Милутиновича 1), изъ Черногоріи и Герцеговини. Въ 1845, въ Бѣлградѣ—"Огледало Србско", черногорскія юнацкія пѣсни, собранныя подъ надзоромъ владыки Петра Петровича, и также некоторыя, ему принадлежащія. Въ 1858, въ Бѣлградѣ-, Прногорске гусле, или народне песме, приче, подскочице (или "поскочници", плясовыя пъсни) и напіялице", Стефана Поповича. Въ томъ же году вышло собраніе нуь Босны и Герцеговины: Narodne pjesme bosanske i hercehovačke (Osiek 1858), которыя собрали Иванъ Франьо Юкичъ, баньялучанинъ, и Любомиръ Герцеговацъ, сборнивъ, впрочемъ не совстиъ одобряемый критикой. Любомирь Герцеговиненъ есть исевнонимъ босанскаго фратра Грго Мартича, который писаль также подъ другими псевдонимами: Ненада Познаповича, Радована, и известенъ какъ довольно замівчательный поэть вы народномы стиль, такь что его сочиненія занимають середину между поэзіей чисто-народной и искусственной. Emy принадлежить поэма "Osvetnici" (въ трехъ частяхъ: "Обреновъ", событіе въ Герцеговинъ 1857, какъ зародышъ борьбы съ Турками: "Вука Вукаловичъ и бой при Граховъ"; "Война турецкая и черногорская 1862 года"—1861, 1862, 1866), которую ставять близко въ "Ченгичъагв" Мажуранича 2).

Самъ Караджичъ не бывалъ въ Боснѣ и Герцеговинѣ, и очень объ этомъ жалѣлъ, такъ какъ это — два, особенно богатыхъ гнѣзда сербской поззіи. Босанскія и герцеговинскія пѣсни его сборника записаны имъ не на самомъ мѣстѣ, но отъ мѣстныхъ пѣвцовъ. Такимъ же образомъ, VI томъ его пѣсенъ, изданный по его смерти: "Српске народне пјесме из Херцеговине" (женске; Вѣна 1866) заключаетъ пѣсни, собранныя собственно Вукомъ Врчевичемъ, о которомъ раньше упоминалось. Для Босны и Герцеговины три замѣчательные сборника составиль јеромонахъ Боголюбъ Петрановичъ в): здѣсь много варіантовъ

<sup>1)</sup> Піваннія церногорска и херцеговачка, собрана Чубромъ Чойковићемъ цернопорцемъ. Издана Іосифомъ Миловукомъ. Віна 1883, съ портретомъ Милутиновича. Второе взданіе, компактное, — повтореніе стараго и новыя пісни, съ добавленіями самого собярателя, Лейнц. 1887. (Въ конці книги примівчаніе: «Одъ Піванніе стотину є нісана Г. Вилселиъ Геркардь зимусь превео са мномъ на Тайтонскій езикъ»).

2) Jihoslované, 554.

<sup>3) «</sup>Сриске народне пјесме из Восне и Херцеговине» (эпическія пісни стараго времени). Білгр. 1867, изданіе Сербскаго Ученаго Дружества, съ предисловіємъ

извъстныхъ уже пъсенъ, но много также новыхъ и любопитивищихъ текстовъ. Далее могуть быть упомянуты "Гусле црногорске", Филиппа Раячевича (Бѣлгр. 1872); "Српске нар. пјесме покупљене по Босни", Косты Ристича (Бългр. 1873), изданныя по смерти собирателя; небольшой, но хорошій сборникъ пѣсенъ срѣмскихъ 1).

Литература о сербской народной поэзіи очень общирна; о ней говорили много и славянскіе и не-славянскіе ученые и писатели. Болье или менъе компетентно писали о ней Бодянскій, Прейсъ, Безсоновъ, Штуръ, Тальви, Мицкевичъ и т. д. Въ последние годы предпринимались и болбе спеціальныя изученія. Такъ въ особенности привлекали вниманіе косовскія пісни, и съ ученой и съ поэтической стороны. Еще въ 1851 чешско-нѣмецкій переводчикъ Зигфридъ Капперъ сдѣлаль опыть свести пъсни о Косовскомъ бот въ одинъ циклъ 2), но заполнялъ недостающее собственными прибавками — не всегда удачными. Другой опыть возстановленія Косовскаго эпоса сділаль Безсоновь (Р. Бесьда 1857, II, "Лазарица", стр. 38—80). Названный прежде Медо Пучичъ сделалъ свою попытку того же рода въ итальянскомъ перевод'в книжки Мицкевича 8). Далее, французскій ученый д'Авриль сдёлаль во французскомъ переводё сводъ косовскихъ песенъ, строго держась подлинныхъ текстовъ 4). Подобный сводъ, въ сербскихъ текстахъ, сделалъ Стоянъ Новаковичъ: "Косово. Српске нар. пјесме о боју на Косову уређене као пјелина" (3-е изд. Бѣлгр. 1876). Наконецъ, еще подобный трудъ издаль Арминъ Павичъ: "Narodne pjesme o boju na Kosovu godine 1389" (Zagr. 1877) съ общирнымъ введеніемъ, поднимающимъ нъкоторые важные вопросы изъ исторіи сербскаго эпоса 5).

Подобный обширный циклъ могли бы составить пъсни о Маркъ Кралевичв 6).

Сербскія сказки также ранве и лучше всвхъ изданы были Караджичемъ; последнее изданіе ихъ вышло въ 1870 7). Кроме того есть сборники Аванасія Николича 1842—43, Іов. Воиновича 1869, Юрія

Стояна Новаковича XXVIII и 700 стр. (объ этомъ изданіи см. Ягича, Rad. II). Второй томъ эпическихъ пѣсенъ въ Бѣлградѣ, 1870. XVI. 653. И его же: Сриске нар. пјесме из Босне» (женскія). У Сарајеву, 1867. XXIII и 359 стр.

1) Сриске нар. песме. Скупно их у Срему В. М. Панчево, 1875. 151 стр.
2) Lazar der Serbenzar. Nach serbischen Sagen und Heldengesängen. Wien, 1851.
3) Mickievicz dei canti populari illirici. Zara, 1860, 154—175.
4) La bataille de Kossovo. Rhapsodie serbe tirée des chants populaires et traduite en français. Paris 1868.

<sup>5)</sup> Выше мы упомивли о сборник Милоевича. См. о немт. еще «Гласникъ» XXXVIII, 329 и след.; І. Иречка, въ Sitz.-ber. der böhm. Ges. 1874, 248 и след.; Ягича, Агсніч І, 576; Кгек, Einleitung, стр. 68—69, прим.

6) См. умный обзоръ песенной исторіи Марка-Кралевича въ книге Мэккенян и Ирби. І, 119—127. Мы знаемъ только по объявленю новый сборникъ: «Кралевий

Марко, велики српски народни спев у 30 песама», собранный изъ юнацких п'ясенъ, въ изданія книгопр. бр. Поповичей. Н.-Садъ, 1878.

7) Српске нар. приповијетие. Вана 1870. Х и 342 стр.

Коянова Стефановича, 1871. Сказки изъ Босны собрало учащееся духовное юношество въ 1870 году 1). Въ Загребѣ вышло собраніе Міята Стояновича: "Pučke pripoviedke i pjesme", 1867. Наконецъ, много сказокъ помъщено было въ "Лътописи" сербской Матицы, въ "Даницъ", "Виль", "Матиць", "Босанскомъ пріятель" и др. <sup>2</sup>).

Въ запалномъ сербо-хорватскомъ крав, ввроятно вследствие иныхъ историческихъ условій, чёмъ на югё и восток' сербскаго племени, народный эпосъ или вовсе не существуеть, или очень скуденъ. Выше упомянуто о рукописныхъ сборникахъ прошлаго въка, на которыхъ Миклошичъ основываеть предположение о существовании встарину эпоса хорватскаго,---но вопросъ остается еще открытымъ. Песни лирическія до сихъ поръ были мало собираемы. О Дубровник в Караджичъ говориль, что тамъ нъть теперь совстви никакихъ пъсенъ; пъсни его сборника (женскія и обрядовыя), отміченныя Дубровникомъ, записаны были не отъ тамошнихъ уроженцевъ, --- это были просто герцеговинскія песни, немного переделанныя по приморскому говору. Но другіе указывають (что и въроятно), что въ Дубровникъ есть свои пъсни, любовныя и обрядныя <sup>8</sup>).

На собственно хорватскомъ (словенско-хорватскомъ, кайкавскомъ) нарачін сдаланы сладующіе сборники пасень и сказокь. Въ сороковыхъ годахъ Кукульевичъ напечаталъ, въ последнемъ выпусве своихъ Različita diela, собраніе народныхъ пъсенъ изъ Хорватіи, Венгріи и Австріи. Проф. Матія Вальялецъ издаль два прекрасныхъ сборника свазовъ 4). Въ 1868, собрание хорватскихъ пъсенъ и свазовъ издалъ Плоль-Гердвиговъ 5); въ 1871 вышелъ сборнивъ известнаго этнографа и филолога Фр. Курелца 6). На чакавскомъ нарвчи въ хорватскомъ Приморье сделанъ сборнивъ Микуличича 7). Даничичъ изладъ въ 1871, въ Загребъ, замъчательное собрание сербскихъ пословицъ; Ст. Новаковичъ сборникъ загадокъ: "Српске нар. загонетке", (Панчево 1877); Вукъ Врчевичъ описываль народныя игры и т. д. 8).

<sup>1)</sup> Bosanske nar. pripovjedke. Skupio i na svietlo izdao zbor redovničke omladine bosanske u Djakovu. U Sisku 1870. Sv. I. 146 стр.

3) Подробная библіографія у Ягича, Archiv, I, 269—

<sup>3)</sup> Макумевъ, Изслъд. 78—75.
4) Matija Valjavec Kračmanov, Narodne pripoviedke u i oko Varaždina. Вара-ждинъ 1858; Nar. pripoviesti iz susjedne Varaždinu Štajerske. Загребъ 1875.
1900 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 2000 (2) 200 1868 (2 вып.).

e) Jačke ili narodne pesme prostoga i neprostoga puka hrvatskoga... na Ugrih. Skupio Fran Kurelac, starinom Ogulinac, a rodom iz Bruvna u Krbavi. Zagr. 1871. 7) Mikuličić, Nar. pripovietke i pjesme iz hrvatskoga Primorja, u Kralevici

<sup>(</sup>Porto Rè), 1876.

•) Сербскія сказки были переведены на німецкій яз. (сборникъ Вука) дочерью Вука Караджича, Вильгельниной: Volksmärchen der Serben, съ предисловіемъ Люва Грима. Верл. 1864. Англійскій пер. сділань г-жей Міятовичь: Mijatovica Czedo-mille, Serbian Folk-Lore, popular tales. Lond. 1874.

Этнографическія изследованія быта, нравовь и обычаевь представляють уже значительный запась цённых свёдёній. Многое было нами уже указано. Начинателемъ и здёсь быль Вукъ. Изъ новейшихъ трудовъ могуть быть указаны еще следующе. В. Богишичъ спеціально занимался изследованіемъ славанскихъ, и въ частности южно-славансвихъ юридическихъ обычаевъ. Главныя его сочиненія: Pravni običaji u Slovena, Загр. 1867 (сначала въ "Книжевникв") и Zbornik sadašnjih pravnih običaja u južnih Slovena, 3arp. 1874 (LXXIV u 714 crp.) обинирное собрание обычаевъ изъ всёхъ сербо-хорватскихъ земель и отчасти Болгарін 1). Миличевичъ, кром'в названной выше книги "Кнежевина Србија" ранве даль описаніе сельскаго быта: "Живот Срба селька" въ "Гласникв" (XXII, 1867; XXXVII, 1873) и друг. Тома Ковачевичъ вздалъ "Опис Босне и Херцеговине", Бѣлгр. 1865 \*). Боголюбъ Петрановичъ, издатель упомянутыхъ песенныхъ сборниковъ, описывалъ обычаи сербскаго народа въ Боснъ (Гласникъ XXVIII-XXX, 1870-71).

Изъ католическихъ Босняювъ много работалъ для описанія своей родины Янъ, по монашескому имени Франьо Юкичъ (1818—1857). Родомъ изъ Босни, онъ учился въ Загребъ и сталъ послъдователемъ Гал. Онъ трудился много для народнаго образованія, собиралъ итъсни, сказин, преданія, изучаль исторію. Главные его труды: Bosanski prijatelj (1850, 1853, 1861); Zemljopis і povestnica Bosne, 1851. По его смерти Филинтъ Куничъ издалъ въ 1858 упомянутую книгу босанскихъ и герцеговинскихъ итъсенъ, собранныхъ витъстъ Юкичемъ и Мартичемъ.

Отдѣльныя описанія географическія и этнографическія, Мишковича, Обрадовича, Сретьковича и друг., разсѣяны въ Гласникѣ и иныхъ изданіяхъ.

О книгѣ Богишича: «Словенски Музеум», Новый-Садъ, 1867 (изъ «Србск. Летописа» 1866) скаженъ въ другомъ мъстъ.
 Объ этой книгѣ Рачкій въ «Книжевникѣ» III, 156.

## II. Хорутане.

Особую отрасль юго-славянского міра составляють—Хорутане, или Винды, Словинцы, Словенцы 1).

Старая средневъвовая исторія Каринтіи, Крайна, Штиріи и Истріи, земель, занятыхъ племенемъ Хорутанъ, чрезвычайно запутывается въ народныхъ переселеніяхъ, такъ что очень трудно сказать, было ли здёсь славянское населеніе раньше VI въка, когда хорутанскіе Славяне были вытёснены сюда Аварами съ востока. Но съ этого времени есть уже несомивним историческім данным объ этомъ народів, который у западныхъ писателей называется обыкновенно Виндами и Карантанами, а по-славянски-Словинцами, Словенцами или Хорутанами (последнее у Нестора и Далимила). Быстро распространившись и утвердившись въ этихъ земляхъ, Хорутане съ самаго начала вступили во

1) О хоруганской исторія, этнографіи, статистики: - Valvasor, Ehre des Herzogthums Krain. Laibach, 1689, 4 ross. Cz 1877

выходить выпусками новое изданіе этой книги, въ Люблань.
— К. Mayers, Geschichte von Karnten. Cilly 1785.

- A. Linhart, Versuch einer Gesch. von Krain, Laib. 1788-91. 2 T.

— Goth, Das Herz. Steiermark etc. Wien 1840—41. 2 т.

- Muchar und Prangeer, Geschichte des Herz. Steiermark. Grätz 1844-65.

- Herrmann, Handbuch der Geschichte d. Herz. Kärnten. Klagenfurt 1843.

 Wilh. Gebler, Gesch. des Herz. Steiermark. Gratz 1862.
 Felicetti u. Liebenfels, Steiermark im Zeitraume vom VIII bis XII Jahrh. (55 Beiträge zur Kunde Steierm. Geschichtsquellen. Gratz, 1872-73. IX-X, и вообще это изданіе).

 A. Dimits, Geschichte Krains von der ältesten Zeit bis auf das Jahr 1873. Laib. 1874-76. 3 T.

- Czojernig, Das Land Görz und Gradisca, geogr.-stat.-hist. dargestellt. Wien 1873.
  - Ant. Krempl, Dogodovšine Štajerske zemlė, v' Grádci, 1845 слъд. В. Ф. Клунъ, Словенци, этнограф. очеркъ, въ Р. Бесьдъ 1857, III; Очеркъ
- есторів віх словесности, тамъ же, 1859, кн. І—ІІІ. Janez Trdina, Zgodovina Slovenskega národa. Ljubljana 1866.
  - Slovník Naučný, ст. Korutany, Štýrsko, Коржана; Krajina, пр. Эрбена. По ланку:
- Konntapa, Grammatik der slaw. Sprache in Krain, Kärnten und Steiermark. Laib. 1808.

- P. Dainko, Lehrbuch der windischen Sprache. Grätz 1824.

- F. S. Metelko, Lehrgebäude der slowenischen Sprache im Königreich Illyrien и пр. (по системъ Добровскаго), Laib. 1825.
- Mypro, Gramm. der slawischen Sprache in Steiermark. Grats 1843. — Янежить, Slovenska slovnica. Celovec, 1854; Popólni ročni slovár slovenakega in němsk. jezika. Celov. 1851. 2 r. По литературь:
- В. Ф. Клунъ, упомянутыя статьи Р. Бесади 1859; его же, Die slovenische Literatur. Eine historische Skizze, Wien 1864 (1332 Oesterreichische Revue 1864, III, 76—100. V, 52—66).
  — Шафарикъ, Gesch. der südslaw. Literatur. I. Slowenisches und Glagoliti-

schos Schriftthum. Prag 1864. (До 1830 года).

— Iv. Macun, отдаль словенской литератури, за Jihoslované, Slovník Maučný IV, 311—318, и отдально, на сербо-хорватском языка и подробиве: Kratak pregled slevenske literature. Zagr. 1868.

враждебныя отношенія въ Аварамъ, въ своимъ итальянскимъ и нъмецвимъ сосъдямъ и въ Византіи, еще имъвшей владънія въ этихъ мъстахъ. Въ VII стольтіи хорутанскіе Славяне присоединяются въ обширному славянскому царству Само (627-662), который подавиль въ это время аварское царство. Но общирный славянскій союзъ, основанный этимъ загадочнымъ историческимъ лицомъ, не удержался надолго, и Хорутане опять приходять въ столкновенія съ сосъдями, которыя вончились темъ, что Хорутане подчиняются сначала Баварцамъ, а потомъ, въ концъ VIII стольтія, при Карль Великомъ, подпали окончательно подъ власть Франковъ. Положение покоренныхъ было очень трудно: побъдители оставили Славянамъ ихъ мелкихъ князьковъ, -- но только для того, чтобы удобнее управлять ими; затемъ Славяне были совершенно подчинены немецкимъ герпогамъ и маркграфамъ. Земли, занятыя покоренными виндскими Славянами и Аварами, образовали подъ властью Карла Великаго и его преемниковъ три провинціи: Восточную Марку, послужившую впослідствіи основаніемъ герпогству австрійскому; далье вняжество Хорутанское (Каринтія, Карантанія) и наконецъ славянскую Украйну, состоявшую изъ нынѣшняго Крайна, части Каринтін и части Штирін. Первыя дві земли подчинены были герцогству баварскому, последняя-фріульскому или фурлянскому. Съ тъмъ вмъсть кончается независимое славянское существование этихъ земель, исторія которыхъ входить въ исторію намецкой имперіи, потомъ Австріи.

Христіанство проникло къ виндскимъ Славянамъ уже давно: еще съ VII столетія западные проповедники стали являться у Хорутанъ, и притомъ съ двухъ сторонъ: со стороны Аквилеи, отъ Итальянцевъ, и со стороны Зальцбурга, отъ Нъмцевъ. Но аквилейские патріарки меньше прилагали заботь объ этой пропагандъ, чъмъ епископы залыбургскіе, и посл'ядніе д'ыствительно пріобр'яли потомъ главную духовную власть надъ землями карантанскихъ Славянъ. Впрочемъ христіанство, проводимое западнымъ духовенствомъ, принималось туго: Славяне не понимали латинскаго богослуженія и подозр'ввали своекорыстныя цели въ иноземномъ духовенстве. Несколько разъ происходили возстанія. Но пропов'ядь продолжалась съ VII в'яка постоянно. Во второй половинѣ VIII стольтія особенно ревностно заботился о распространеніи христіанста между Хорутанами епископъ зальцбургскій Виргилій, получившій поэтому има апостола Хорутанъ, - хотя самъ онъ ни разу не навъстиль лично этихъ земель. Окончательное ввеменіе христіанства установилось послів франкскаго покоренія, когда запад ному духовенству открыты были всё пути для достиженія этой пали: хорутанскіе христіане зависали оть аквилейскаго патріарха и зальцбургсвихъ епископовъ и приняли латинскую литургію по римскому обрату.

Этимъ хоруганскимъ Славянамъ принадлежатъ знаменитые Фрейзименские Отрывки: это-три славянскія (писанныя латинскимъ письмомъ) статьи, именно: двъ формулы исповъди и отрывовъ поученія, вставленные въ старую латинскую рукопись. Эти отрывки относимы были учеными къ началу XI, къ X, и даже IX въку, и считаются однимъ изъ древнъйшихъ памятниковъ славянскаго языка 1). Эти отрывки, —по мивнію Шафарика, писанные въ 957—994, можеть быть епископомъ фрейзингенскимъ Авраамомъ, --- очевидно служили для латинскихъ священниковъ, которые должны были имъть подобныя пособія для поученія своей славянской паствы. Такому памятнику естественно было явиться въ странъ, гдъ проповъдь христіанства была постоянно въ рукахъ латинскаго духовенства-итальянскаго и нъмецваго. Не смотря на то, въ ученомъ славянскомъ мірѣ было высказано и ръзво защищаемо мивніе, что Хорутане были именно твиъ славянскимъ народомъ, для котораго была изобретена Кирилломъ и Мееодіемъ знаменитая азбука, и что именно на ихъ языкъ было переведено ими св. Писаніе. Первымъ защитникомъ этого мивнія быль знаменитый ученый слависть Копитаръ, родомъ Краинецъ, о которомъ упоманемъ дальше: онъ относилъ именно къ землв Хорутанъ то, что говорили старые памятники о д'ятельности Кирилла и Месодія въ Панноніи (принадлежавшей къ общирной Моравской области тіхъ временъ), объясняль старо-славянскій языкъ формами хорутанскаго нарвчія и обстоятельствами хорутанской исторіи, и старался доказать, что земля Хорутанъ была родиной старо-славянскаго языка. Въ свое время этотъ парадовсь встретиль отпоръ у чешскихъ и русскихъ филологовъ и археологовъ; потомъ нашелъ сильнаго последователя въ ученикъ и преемникъ Копитара, Миклошичъ.

Послѣ Фрейзингенскихъ отрывковъ, на нѣсколько столѣтій хорутанское нарѣчіе совсѣмъ теряется изъ виду. Настоящая исторія его
литературнаго развитія начинается только со временъ Реформаціи,
когда въ Штирію, Каринтію и Крайну проникло новое ученіе и нашло горячихъ послѣдователей въ тамошней аристократіи и земскихъ
чинахъ. Хорутанскіе приверженцы реформы естественно пришли къ
висли воспользоваться для распространенія новаго ученія народнымъ
явикомъ. Такимъ образомъ во второй половинѣ XVI вѣка хорутанское нарѣчіе вдругъ пріобрѣло извѣстную обработку въ книгахъ, ко-

<sup>1)</sup> Латинская рукопись съ Отрывками принадлежала прежде Фрейзивгенскому менастирю, а теперь находится въ Мюнхенской библіотекъ. Первое упоминавіе о вей сділано у Аретина (Neuer Liter. Anzeiger, 1807, № 12, стр. 190), потомъ Добровскаго (Slovanka. Prag 1814, 249—251). Изданіе Отрывковъ съ полнымъ fac-вішіе и объясненіями Востокова сділано Кёппеномъ, въ «Собраніи словенских наматичковъ, находящихся вит Россіи». Спб. 1527. 4°, и Копитаромъ, Glagolita Clozianus. Візна 1836. Новыя перепечатки текста у Янежича (Slovnica, 160—168) и Минломича (Chrestomathia palaeoslovenica, 1854, 89—92).

торыя должны были служить для религіознаго просв'ященія народа. Знаменитьйшій изъ этихъ хоруганскихъ діятелей реформы быль Примусъ, или Приможъ, Труберъ (1508 — 1586), каноникъ и викарій въ разныхъ мъстахъ Карніоліи и Каринтін. Онъ рано, кажется, сталъ приверженцемъ реформы, поставилъ распространение ея въ своемъ народъ цёлью своей жизни и для того рённился писать на нарёчін, которое еще не было до тёхъ поръ письменнымъ. "Тридцать четыре года тому назадъ, -- говорилъ онъ въ своемъ изданіи Новаго Завёта 1582, -- не было писано нашимъ языкомъ даже писемъ, не говоря о внигажъ; народъ думаль, что виндскій и венгерскій языки слишкомъ грубы и дики, чтобы на нихъ писать или читать". Двятельность Трубера нашла усердную поддержку въ бароне Иване Унгнаде (1493-1564). который вследствіе приверженности къ реформаціи долженъ быль оставить родину (1554) и переселиться во владенія герцога Виртембергскаго, отврившаго у себя убъжище для тъхъ, вто терпълъ въ другихъ мъстахъ за свою въру. Унгнадъ ревностно заботился о распространеніи протестантскихъ книгъ, основаль типографію и даваль средства для изданій ціблому кружку славянских протестантовь, которие собрадись здёсь и печатали вниги корватскія и краинскія, глагодичесвія, датинсвія и киридловскія. Этоть вружовь обнаружиль замічательную деятельность, которая остается чрезвычайно любопытнымъ эшизодомъ южно-славянской литературы. Баронъ Унгнадъ былъ меценатомъ этого круга; онъ положилъ большую долю своего имущества на основаніе типографіи (въ Урахв, въ Вюртембергв) и на поддержку изданій и работавшихъ надъ ними писателей; значительныя пособіл были получены и отъ разныхъ протестантскихъ владътелей Германів. Типографія закрылась по его смерти. Труберъ еще въ 1547 должевъ быль бъжать изъ Любляны; въ 1550 у него впервые возникла мысль начать писать на народномъ языкъ, для вотораго онъ употребилъ нъмецкія и латинскія букви; въ 1555 онъ въ первый разъ сділаль опыть печатанія, которое вель потомъ въ Тюбингенъ и Урахъ. Въ 1561 краинскіе земскіе чины вызвали его опять въ Люблану, гдв онъ оставался нізсколько літь, поддерживая связи съ Унгнадомъ (въ 1562 онъ вздиль не надолго въ Урахъ); но вражда и преследованія со стороны католическаго духовенства снова заставили его бёжать въ Германію, гай онъ и дожиль свой въкъ, пользуясь уваженіемъ за свой христіанскій характеръ. Унгнадъ думаль о широкомъ распространеніи реформаціонной пропов'яди по всёмъ сербо-хорватскимъ вемлямъ, печаталь вниги не только для Словинцевь, но и для Хорватовь; въ 1562 Труберъ привезъ ему изъ Любляны двухъ православныхъ поповъ изъ Ускововъ: это были Матеви Поповичъ, изъ Сербіи, и Иванъ Малешевацъ, изъ Босны, которые должны были работать для вири-

ловскихъ изданій; быль приявань въ Вюртембергъ Стефанъ Консулъ, родомъ Истріянинъ, который съ Антономъ Далматиномъ трудился надъ книгами глаголическими; въ предпріятіи участвовали далматинци Юрій Юричичь и Леонардь Мерчеричь, также работавшіе для глаголических изданій, и другіе представители южно-славянских народностей. За книгами, собственно хорутанскими, трудились въ одно время и отчасти вивств съ Труберомъ въ особенности Себастіанъ Крель (1538—1567), Юрій Далматинъ (ум. 1589) и Адамъ Богоричъ. Книги печатались прежде всего въ Тюбингенъ и въ Урахъ, потомъ въ корутанской Люблянь (Лайбахь), — гдь работаль вывезенний сюда Труберомъ въ 1561 типографщивъ Іоаннъ Манлій (Janez Mandelz),—наконецъ въ Виттенбергъ, Регенсбургъ, Нюренбергъ и пр. 1). Кром'в изложеній протестантскаго ученія, издатели скоро позаботились и о переводъ св. Писанія. Не зная по-гречески, Труберъ составиль свой переводъ Новаго Завъта по латинскому, нъмецкому и итальянскому переводамъ; впоследствін издана была и пелан библія (1584), Юрія Далматина.

Труды этого Далматина и Богорича много содъйствовали установленію внижнаго языва, которое далеко не было достигнуто Труберомъ. Учившись въ Зальцбургъ и Вънъ, долго живши между Нъмцами, Труберъ въ своихъ переводахъ слишкомъ подчинялся вліянію нёмецкихъ оборотовъ и ввелъ много варваризмовъ; кромъ того онъ держался одного м'естнаго нар'ечія своей родины, Нижняго Крайна — язывъ Далматина богаче и правильные. Юрій Далматинь стояль више Трубера и по своей учености; онъ переводилъ Библію не только по Лютерову переводу, но "изъ источниковъ первоначальныхъ языковъ". Самъ Копитаръ, какъ увидимъ, строгій судья этого неріода, отдаль справедливость достоинствамъ трудовъ Юрія Далматина, признавъ, что "азыкъ Далиатиновой Библіи и черезъ 200 леть (т.-е. почти въ тому времени, когда нисаль Копитарь) еще нисколько не устариль. Т.-С. уловиль чистоту народнаго стиля. Всв эти труди надъ необработаннимъ дотолъ язикомъ визвали наконецъ замъчательное по своему времени грамматическое изследование: эту нервую грамматику (Виттенб. 1584) написаль учений Адамъ Богоричъ, ученивь знаменитаю гуманиста и мягкаго реформатора Меланхтона <sup>2</sup>).

litteratura, ad Latinae linguae analogiam accommodata, unde Moshoviticae, Ruteni-

<sup>1)</sup> Объ исторія этой тинографской діятельности имно-славянских протестантовь см. Schnurrer, Slawischer Bücherdruck in Würtemberg im XVI Jahrh. Tübingen 1799; Добровскаго, Slavin; Копитара, Хорут. грамматику; Кукульевича, Агкіv ка роv. jugosl. I, 142—154; А. Дювериуа, Тюбингенскіе акти славинской книгопечатик въ Вюргембергі (Моск. Универс. Изгістія 1868, 3, 275—315); Iv. Kostreněić, Urkundliche Beiträge zur Geschichte der protest. Literatur der Südslaven in den J. 1559—69. Wien, 1878. Предметь все еще однако не вполит разработанть и выяснень.

2) Заглавіе этой грамматики: Arcticae horulae succisivae de Latino-Carniolana

Но этотъ замѣчательний разцвѣть литератури подъ возбужденіями протестантства не долго удержался у хорутанскихъ Славянъ и Хорватовъ. Въ первой половинъ XVII столътія началась католическая реавція того же обскурантнаго, возмутительнаго характера, какъ у Чеховъ послѣ Бѣлогорской битвы. Католики, поддерживаемые деспотическими мърами эрцгерцога, а потомъ императора Фердинанда II. взяли окончательно верхъ надъ приверженцами реформы. Особая коммиссія, "Reformations-Commission in Krain", занялась возстановленіемъ католичества, и только-что начавшаяся литература кончилась полъ религіознымъ гоненіемъ. Всв евангелическіе проповедники и всв, кто не котёль отказаться оть протестантства, были изгнаны, именія ихъ конфискованы, люблянская типографія уничтожена—іезуиты собирали и жили книги съ такимъ усердіемъ, что въ настоящее время изданія южно-славянскихъ протестантовъ составляютъ величайшую библіографическую радкость; многія истреблены совсамъ. Съ этихъ поръ начинается католическій періодъ словенской литературы, обнимающій XVII u XVIII стольтія.

Это протестантское движение есть одинъ изъ любопытнъйшихъ фактовъ въ исторіи славянскихъ литературъ. Какъ вообще реформа была отрицаніемъ среднев' в вобод теократіи и начинала бол' в свободную критику, такъ въ народной жизни она была возбуждениемъ общественныхъ силъ. Въ Крайнъ начиналось то же оживленіе, какое было у Чеховъ. И дъйствительно, у народа, малочисленнаго, совсъмъ безписьменнаго въ теченіи девяти въковъ (съ VII до XVI) католическаго господства, вдругь открывается энергическая работа, создается литературный языкъ, является цёлый рядъ замёчательныхъ людей и трудовъ, научныя знанія времени приміняются въ славянскимъ предметамъ, завязываются между-славянскія связи, и движеніе отъ Словенцевъ сообщается въ Хорватамъ и Сербамъ Босны и Приморън-начало, которому могла предстоять будущность. Побъда католической реакціи подавила эту возникавшую жизнь на пелыхъ два столетія, и столь основательно, что даже новъйшіе историки словенской литературиподъ вліяніемъ своей католической точки зрінія — не видять или не хотять видъть значенія этого историческаго поворота. Съ одной стороны, они невольно гордятся этимъ періодомъ своей литературы: они "должны упоминать имя Унгнада съ величайшей привнательностью", онъ быль "меценатомъ Словенцевъ XVI въка", "кръпкимъ дубомъ, вкругъ котораго обвилась юная лоза словенской литературы"; Труберъ,

cae, Polonicae, Boemicae et Lusaticae linguae cum Dalmatica et Croatica cognatio facile deprehenditur. Praemittuntur his omnibus tabellae aliquot Cyrillicam, Glagoliticam et in his Rutenicam et Moshoviticam Orthographiam continentes, Pascops es cm. y Добровскаго, Slavin 1834, crp. 11—22, 124—145.

Юрій Далматинъ, Богоричъ были "основателями и отцами" этой литературы (Клунъ). Но съ другой стороны, словенскіе историки ни мало не печалятся о паденіи этой литературы, и осуждають ея дѣятелей съ католической точки зрѣнія. Таковъ уже отзывъ Копитара (1808): "Труберъ, Далматинъ и Богоричъ,—говоритъ онъ,—принадлежали къ ремийозной партіи, подавленной въ здѣшней странѣ мощною волею Фердинанда II. Писателями краинскими сдѣлалъ ихъ духъ релийознаю фанатизма; а отъ этого злого духа бѣгутъ свободныя музы (!). Первымъ отсюда слѣдствіемъ было то, что пренебреженныя музы отмстили за себя варваризмами (въ языкѣ первыхъ словенскихъ писателей); а вторымъ, что ненависть, гнавшая протестантскую партію, постигла и ея сочиненія".

Странно читать обвиненія въ фанатизм'є противъ переводчиковъ библіи, и какъ будто не были гораздо зл'вйшими фанатиками т'є іезуиты, которые сжигали эту библію, какъ будто іезуиты, пресл'єдуя протестантство, завоевывали свободу для музъ!

Что же пріобрели "музы" после победы ісзунтовъ? Сами историви соглашаются, что словенская литература вилоть до настоящаго стольтія состояла почти изъ однихъ молитвенниковъ и другихъ церковныхъ книгъ, т.-е. иными словами, что литературы собственно вовсе не было, что "музи" вовсе ушли изъ Крайпы 1). Краинскіе историки, или нъкоторые изъ нихъ, старались доказывать, что особой потери не произошло, что католическое духовенство было "главнымъ представителемъ, самымъ ревностнымъ двигателемъ" литературы и языка. Но факты, ими же признаваемые, говорять напротивь о полномъ застоћ литературы въ теченіи цізлыхъ двухъ столітій, до тіхъ поръ, пока пронивли сюда новыя возбужденія времени. При этомъ, тѣ же историки едва ли не взваливають на первыхъ "основателей и отцовъ" литературы и "кренкихъ дубовъ" напраснаго обвиненія, будто съ нихъ начинается въ словенской литературѣ "преобладание германскаго элемента" надъ славянскимъ, которое продолжается и послѣ. Въ литературномъ отношеній этого невозможно сказать потому уже, что до нихъ славянскій элементь и вовсе ничамь не высказывался. Дало было скорфе наобороть, когда съ протестантствомъ національный элементь вдругь

<sup>1)</sup> Для оправданія этого факта историки ссылаются на то, что «большинство народа еще не чувствовало потребности въ собственно литературныхъ произведеніяхъ, чему довольно доказательствъ видимъ и теперь» (!); что особый интересъ къ религіи въ характеръ Словенневъ и всъхъ ихъ соплеменниковъ, «у которыхъ пустое доктриверство и философскія утопіи еще не успіли притупить и заглушить природнаго, нощнаго религіознаго чувства» (однако у другихъ соплеменниковъ давно развивалась литература; вли, можеть быть, она совстить и ненужна?); что религіозныя книги все-таки «положили прочную основу для отечественной литературы: ибо низшій классъ началь читать, теперь читаеть уже больше и охотите чти прежде и можеть идти все далье по этому пути». Клунъ, Р. Бес. 1859. І, 112—113. ІІ, 96—97.

обнаружился съ такою силой; немецкое вліяніе въ языка, которое указывають у Трубера и Богорича, было естественнымъ следствіемъ того, что до нихъ хорутанскій язывъ не имъль никакого литературнаго употребленія и обработки. Сами историки соглашаются, что въ тогдашнемъ положеніи Крайны "литературный обмѣнъ съ Германіей быль необходимь" 1). Юрій Далматинь, переводчикь цілой Библін, который принадлежаль отчасти болье молодому покольнію, уже дыствоваль противь этого недостатка, въ дух'в народнаго языка. Въ теченіи XVII стольтія католическое духовенство только изръдва издавало на народномъ языкѣ книги чисто религіознаго и поучительнаго содержанія. Намъ достаточно назвать имена: ревностнаго католика и преследователя протестантизма, епископа Крена (Chrön, Hren, 1560— 1630), подъ наблюденіемъ котораго изданъ переводъ евангелія; Кастеллеца (Matija Kastelec, Castellez, Kasteliz, род. 1620), Янежа Керстника (Janez Kerstnik od S. Križa, Jo. Baptista a S. Cruce); тупого грамматика, капуцина Ипполита (ум. 1722); Пагловица (1690—1740) и др. Начинаеть, еще въ XVII-мъ стольтіи, ноказываться и ученая дъятельность, но языкомъ ея быль латинскій и нъмецкій; такими учеными были Шёплебенъ и особенно Вальвазоръ, стоявшіе поэтому вив развитія національной литературы.

Истребление реформации было тяжелымъ ударомъ для корутанской народности; съ победой католицизма беретъ верхъ и немецкое вліяніе. Когда для висшихъ классовъ нъмецкій языкъ становился языкомъ образованія, и когда народный языкъ предоставлялся неразвитой массъ, литература не могла имъть большого усиъха. Не останавливансь на писаніяхъ католическихъ натеровъ и ісзунтовъ, довольно сказать, что эти писанія не подвигали ни мало литературнаго развитія. По признанію самихъ католическихъ историковъ, хотя XVII въкъ "и не быль бъденъ учеными Краинцами" (писавшими по-латыни и по-нъмецки), но тогдашнія церковныя сочиненія въ литературномъ отношеніи "не им'ьють большой важности и даже, можно сказать, представляють, сравнительно съ прежними, неутъщительный шагъ назадъ". Кастеллецъ былъ очень дъятельный писатель съ нъкоторыми достоинствами, но образовалъ онъ себя на трудахъ Далматина и Богорича; натеръ Іоаннъ Керстникъ былъ не болбе какъ рабское новторение Кастеллеца, "котораго онъ еще и исказилъ"; грамматика патера Ипполита-"безсмысленная выборка изъ книги Богорича". "Прекрасный словенскій азивъ находился въ самомъ жалкомъ состояніи—книжний азивъ (къ началу XVIII въка) отличался отъ язика простолюдина только тымъ, что былъ еще хуже просторычія  $^{4}$  2).

Клунъ, тамъ же, І, 112.
 Тамъ же, ІІ, 99—103. Клунъ утімается тімъ, что котя поэтому трудъ исто-

Краинскіе ученые, какъ замічено, не писали по-хорутански—опать признакъ упадка: хорутанскій языкъ не считался годиниъ для серьёзныхъ предметовъ науки. Изъ нихъ назовемъ І. Людв. Шёнлебена (1618—1681), который кромё изданія нёскольких церковных книгь извъстенъ въ особенности своими трудами по краинской исторіи, трудами, врайне невритическими, но по врайней мфрф указывавшими на любовь въ знанію и натріотическія стремленія. Зам'вчательнів Іоаннь Вейнгардъ баронъ ф. Вальвазоръ (1641—1693): онъ получиль по своему времени очень общирное образованіе, быль членомъ "королевскаго общества наукъ" въ Лондонъ, былъ въ связяхъ съ краинскими и иностранными учеными, и хотя всё его сочиненія писаны по-латыни или понъменки, онъ неизмънно нахолить мъсто въ исторіи хорутанской литературы по великому уваженію, какимъ пользуется его патріотическое изучение своей родины. Онъ составиль нёсколько латинскихъ топографическихъ описаній разныхъ мёстностей, занимаемыхъ Словенскимъ народомъ, а главний его трудъ: "Ehre des Herzogthums Krain" (1689) четыре фоліанта съ рисунками и картами — представляеть обширное собраніе св'єдіній о природі страни, о ся пародахъ, исторіи, обычанхъ, городахъ, замечательныхъ местностихъ и т. д., и доныне сохраняеть свое значеніе. Вальвазоръ истратиль значительное состояніе на свой трудъ, на повздки по краю, на изданіе, на содержаніе граверовъ, которые работали для его кпиги, и умеръ въ бъдности. Съ прошлаго года въ Люблянъ выходить выпусками новое изданіе этой вниги, почитаемой какъ національный памятникъ.

Такъ, въ теченіе цѣлыхъ двухъ столѣтій хорутанская литература влачила довольно жалкое существованіе, гдѣ ся "представителями" и предводителями были католическіе патеры и ісзуиты. Только съ конца прошлаго, вѣка, когда у всѣхъ Славянъ обнаружились попытки самобытной дѣятельности, хорутанскій народъ нашелъ также нѣсколькихъ защитниковъ своего національнаго интереса. Словенскія книги стали появляться чаще со второй половины XVIII-го столѣтія, и литература начинаєть отчасти выходить изъ прежней исключительно патерской точки зрѣнія, хотя все еще остается главнымъ образомъ въ рукахъ духовенства. Нѣкоторый поворотъ начинаютъ замѣчать съ патера Марка Поглина (1735—1801), который сталъ издавать книжки для народа и распространилъ кругъ читателей. Но главнымъ образомъ новый періодъ словенской литературы начинаютъ съ его послѣдователей и сотрудниковъ: Япеля, Кумердея, Лингарта и Водника. Юрій

рика тогдашней словесности неблагодарень, но «вь области науки» имветь цвну и «дывное стремленіе», т.-е. стремленіе католическихь патеровь; но мы видали, что оно было не совсвиъ двльное и оставалось безъ всякаго результата двёсти лёть ихъ исключительнаго господства.

Япель (1744—1807), священникъ, каноникъ и инспекторъ народнихъ школь въ Крайнъ, остается на той же общей дорогъ церковныхъ писателей, и извъстенъ особенно какъ главний дъятель въ новомъ переводъ библін, -- при чемъ сотрудниками его были Кумердей, Швринаръ, Шрай, Рихаръ и др. Старый переводъ Далматина былъ издавна запрещенъ какъ протестантскій, и чрезвычайно рідокъ. Изданіе Япеля вышло въ 1784-1804. Въ рукописи остались его работы надъ грамматикой, габ онъ думаль уже о соединении южныхъ Славянъ на одномъ азыкъ, и предлагалъ для нихъ общее имя Иллировъ. Япель началъ и словенское стихотворство персводами изъ ипостранныхъ поэтовъ и собственными стихотвореніями, хотя не особенно замінательными, - которыя впрочемъ остались въ рукописи. Антонъ Липгартъ (1758-1795) заявиль свою деятельность одной комедіей и переводомъ "Свяльбы Фигаро" (большая новость въ тогдашией хоруганской литература), но особенно извъстенъ внигой: "Versuch einer Geschichte von Krain und den übrigen südslawischen Völkern Oesterreichs". Изъ хоруганскихъ ученыхъ, писавшихъ тогда по-нѣмецки, указываютъ также Ивана Поновича (ум. 1763), автора книги "Untersuchungen vom Meere", гав между прочимъ высказывается его славянскій патріотизмъ. Леопольдъ или Лавославъ Волькмеръ (1741—1816), родомъ изъ Штирін, стихотворенъ, описывавний сельскую жизнь; его стихотворенія очень распространились въ томъ краћ, гдћ народная поззія все больше и больше падаеть въ народе подъ осужденіями натеровъ и замёняется плоскими стихотвореніями ихъ изділія. Его стихотворенія издаль Мурко: "Leop. Volkmera fabule in pesmi", Грацъ, 1836. По первымъ настоящимъ поэтомъ у Хорутанъ былъ Валентинъ Водникъ (1758-1819); священникъ и потомъ учитель въ Люблянской гимназін, онъ началь въ 1797 издавать "Ljubljanske Novice", передъ твиъ издалъ нъсколько календарей съ разсказами. Подъ вліяніемъ Добровскаго и подъ покровительствомъ словенскаго мецената барона Зигмунда Цойса, Водникъ пріобръть болъе правильныя филологическія понятія и расшириль свои научныя сведенія; онъ одинъ изь первыхъ съ наибольшимъ успъхомъ сталь вводить въ литературу народный языкъ, и какъ многіе писатели славнискаго возрожденія, соединаль труды поэтическіе съ изследованіями народности. Многія изъ песенъ Водника стали народными. Въ 1809 онъ писалъ свои воинственныя пъсни (pesmi sa brambovze) для словенскаго ополченія. Когда въ 1809 Крайна и Приморье отошли къ Франціи, Водникъ, знавтій по-французски, назначенъ быль завідывать низшими и средними школами Любляны; подъ французскимъ правленіемъ онъ могъ приложить къ дѣлу свои заботы о пробужденіи народности, и сталь почитателемь Наполеона. Въ 1811 онъ издалъ свою грамматику, "Pismenost", въ началъ которой помъстилъ стихотвореніе "Ilirija oživljena", гдѣ высказалъ свои національнопатріотическія надежды народной цѣлости и свободы. Послѣ удаленія Французовъ и новаго водворенія Австріи, въ 1814, это стихотвореніе и приверженность Водника къ Французамъ навлекли на него преслѣдованія австрійскаго правительства. Опъ потерялъ свое мѣсто и умеръ въ бѣдности, не кончивъ своихъ работъ, напр. своего словаря. Водникъ есть вообще замѣчательнѣйшая личность словенской литературы, которая начинаетъ съ его дѣятельности свой новѣйшій періодъ 1).

Періодъ, отмѣченный именами Япеля и Водника, представляетъ между прочимъ цѣлый рядъ грамматическихъ трудовъ. Чуть не каждый писатель работалъ надъ грамматикой или словаремъ, или тѣмъ и другимъ вмѣстѣ — къ этому вызывала съ одной стороны, вѣроятно, неустановленность хорутанскаго литературнаго языка, разумная обработка котораго была прервана католической реакціей; съ другой стороны примѣръ Добровскаго: та первая пора національнаго пробужденія вообще выдвинула вопросъ о языкѣ — сводились счеты родства и выработывался о́рганъ для будущей литературы. Такъ писали грамматики Зеленко, Поповичъ, Кумердей (сравнительно со всѣми славянскими нарѣчіями!), Япель, Водникъ, Копитаръ, Даинко, Метелко, Мурко и т. д. Иные, какъ Даинко и Метелко пытались даже, для болѣе точной передачи языка дать новую азбуку, нескладно мѣшая латинскія буквы съ кирилловскими.

Послъ Водника, въ хорутанской поэзіи долго не явилось ничего зам вчательнаго; впрочемъ являлись поэты-филологи, какъ патеръ Урбанъ Ярникъ (1784—1844), патеръ Петръ Даинко (Dainko, собственно Danjko); епископъ трiестскій Матеужъ Равникаръ (1776—1845), духовный писатель; Миха Кастеличь, памятный темь, что вь 1830 основалъ первое небольшое изданіе, "Краинскую Пчелу" (Kranjska Zhbeliza), гдф между прочимъ выступилъ замфчательнвишій изъ хорутанскихъ поэтовъ, Францъ Прешернъ (1800—1849). Біографія Прешерна еще не написана. Его родители были поселяне; свое ученье онъ началь въ Люблянъ, потомъ изучалъ права въ Вънъ. Его житейскія обстоятельства были, какъ говорять, очень тяжелыя, что въ значительной мфрв приписывають его врагамъ, патерамъ. Только въ 1846 онъ пріобрёль извёстную независимость, сдёлавшись адвокатомъ въ Люблянъ. Товарищемъ его литературныхъ начинаній былъ Станко Вразъ, съ которымъ они разошлись нотомъ въ своихъ литературныхъ вглядахъ, когда Вразъ, писавшій сначала по-словенски, присталъ

<sup>1)</sup> Стихотворенія его явились сначала въ книжкі «Pesmi za poskušnjo» 1806, вотомь въ неудовлетворительномъ изданія 1810, наконець въ сборникі: Vodnikove pesni, uredil France Levstik. Любл. 1869. Объ его біографін: «Vodnikov Spomenik», этона Кослы, 1859; Pleteršnik, въ Laibacher Gymn.-Programm 1875.

потомъ къ загребскому "иллирству". Поэзія Прешерна очень разнообразна; онъ писалъ въ эпическомъ, лирическомъ, сатирическомъ родѣ, отличался истинной силой фантазіи, чувства и выраженія,—но по преимуществу опъ лирикъ; его поэтическая форма очень разнообразна. Онъ издалъ собраніе своихъ стихотвореній незадолго до смерти: Poezije doktora Franceta Prešerna, Любл. 1847. Замѣчательно, что Прешернъ въ эпоху славянскихъ возрожденій не слѣдовалъ за этимъ движеніемъ, къ которому относился какъ будто недовѣрчиво; онъ оставался чисто мѣстнымъ словенскимъ писателемъ и одно время даже предпочиталъ писать по-нѣмецки 1).

Въ числѣ сотрудниковъ "Краинской Пчелы" <sup>2</sup>) могутъ быть еще названы: Блаже Поточникъ (1799—1872), патеръ, дѣятельностъ котораго впрочемъ относится главнымъ образомъ къ новѣйшему времени, авторъ грамматики (по-нѣмецки), церковный писатель, австрійско-патріотическій стихотворецъ—отличавшійся, какъ говорятъ, большими и очень разнообразными знаніями; пѣсни его переходили въ народъ <sup>3</sup>); І. Жемля (1805—1844), опять патеръ; Вал. Станичъ (1774—1847); Кремпель (1790—1844); Янежъ Залокаръ (1792—1872), между прочимъ составившій хорутанско-нѣмецкій словарь (въ рукописи), который по богатству сравниваютъ съ сербскимъ Вуковымъ <sup>4</sup>); епископъ Апт. Сломшевъ (1800—1862) и друг.

Въ 1843, докторъ и ветеринаръ, Янъ Блейвейсъ (род. 1808), въ то время секретарь экономическаго общества, основалъ въ Люблянъ козяйственную газету "Ктеціјзке in rokodilske Novice". Блейвейсъ сдълалъ "Новицы" средоточіемъ хорутанской литературы: сюда внесли свой вкладъ всъ современные нисатели; дъло проникнуто било стараніями о народномъ образованіи и обработкъ языка, о соединеніи Словенцевъ въ одно народное цълое, тогда какъ прежде самая литература была разъединена дъленіемъ областнымъ и дъленіемъ наръчій. Вопросъ былъ въ самомъ дълъ настоятельный. Мы приводили замъчаніе Копитара, что языкъ Далматина не устарълъ въ теченіе двухъ сотъ лътъ—такъ была неподвижна литература въ католико-церковническомъ ея направленіи. О писателяхъ, вновь начинавшихъ хорутанскую литературу съ конца прошлаго въка, не разъ замъчали, что имъ мъщала недостаточность языка. Введеніе новыхъ образовательныхъ интересовъ должно было отразиться и на расширеніи языка; теперь литературный

<sup>1)</sup> Fr. Levstik, «Prešern». Listki, 1872, Sv. I; Bleiweis, Literarna zapuščina dr. Fr. Prešerna. Letopis Mat. slov. 1875, 153—179. Его дюбопитная переписка съ Вразомъ повторена въ «Dèla St. Vraza, peti dio, 1877: Прешернъ переписывался съ нимъ. Скоммъ землябомъ. по-пъмецки!

нимъ, своимъ землябомъ, по-пъмецки!

2) Ел было 5 выпусковъ, 1830—33, 1848; въ послъднемъ напечатана вновь «Оживленная Иллярія» Водника.

<sup>2)</sup> Letopis Matice Slovenske 1872-1873. 137-152.

<sup>4)</sup> Letopis, тамъ же 148—150 (bis).

язывъ пріобрѣтаетъ новый характеръ и обогащеніе. Блейвейсъ старался содѣйствовать практическимъ потребностямъ народа, и это было однимъ изъ главныхъ основаній его популярности. Онъ положилъ начало и новому правописанію; на второй годъ своего изданія онъ оставилъ старую, неудобную азбуку Богорича и ввелъ способъ писанія, принятый "Иллирами", гораздо болѣе простой. Его сотрудпиками бывали почти всѣ новѣйшіе хорватскіе писатели: М. Вертовецъ (ум. 1851); Фр. Малавашичъ (1818—1863); Матія Маяръ (род. 1809) и І. Муршецъ, сверстники Ст. Враза,—писатели по предметамъ практическихъ, популярныхъ, религіозно-правственныхъ знаній; Орославъ Цафъ, филологъ 1); Даворинъ Терстенякъ, священникъ, занимающійся славянской древностью, филологіей и миоологіей (впрочемъ, съ порядочнымъ произволомъ въ своихъ выводахъ), и друг.

Сорокъ восьмой годъ отразился и здёсь особеннымъ оживленіемъ политическихъ и литературныхъ интересовъ: явилось итсколько политическихъ изданій; почти всі прекратились потомъ съ наступленіемъ реакціи, но политическій элементь вошель съ тёхъ порь въ литературу. Въ последние годы однимъ изъ деятельныхъ работниковъ хорутанской литературы быль Антонинь Янежичь (род. 1828): съ 1850 года онъ велъ небольшія періодическія изданія, посвященныя литературъ, и съ 1858 Glasnik za literaturo in umetnost, гдъ снова собирались представители словенской поэзіи, беллетристики и популярной литературы. Въ 1851 году онъ издалъ словарь (2-е изд. Slavo-Nemški Slovar, Celov. 1874), въ 1854 грамматику "Slovenska Slovnica", къ которой приложенъ обзоръ литератури; въ 1861 сборникъ стихотвореній, затьмъ—Cvetje iz domačih in tujih logov (цвъты изъ родныхъ и чужихъ луговъ), сборникъ пьесъ оригинальныхъ и переводныхъ, между прочимъ съ другихъ славянскихъ нарфчій. Но первое мфсто въ современной словенской поэзіи занимаеть Іованъ Весель-Косескій (финансовый советникь въ Тріесте). Его первыя стихотворенія явились въ 1844 въ "Новицахъ": авторъ былъ уже въ зрћлой порћ. Его стихотворенія отличаются сильнымъ чувствомъ и фантазіей, и среди его поэтическихъ тэмъ, религіозныхъ, лойяльныхъ, идеть и политическая струя, призывы къ національному возрожденію, такъ что Весель, въ ряду хоруганскихъ поэтовъ, считается политическимъ вождемъ своего народа. Между прочимъ онъ переводилъ много стихотвореній изъ Шиллера, Гёте, Шамиссо, Кёрнера, Уланда, изъ ново-греческой позвін, наконецъ изъ русскихъ поэтовъ: Державина (ода "Богъ"), Рылбева, Пушкина ("Клеветникамъ Россін", "Пророкъ", "Къ морю", сказки), Лермонтова, Хомякова ("Орелъ") и пр. Изъ крупныхъ вещей онъ пе-

<sup>1)</sup> Его некрологь, писанный Штифтеромъ, въ Ж. Мин. Нар. Просв. 1874. 175. IV. 107—110.

ревель "Мессинскую Невъсту" и "Орлеанскую Дъву" Шиллера и нъсколько пъсенъ Иліады. Собраніе сочиненій его вышло въ 1870 1).

Вліянію Веселя приписывають новое оживленіе литературы, которая все больше направляется въ народному интересу. Изъ ряда хорутанскихъ поэтовъ и популярныхъ писателей могутъ быть названы: Фр. Цегнаръ (род. 1826); Ловро Томанъ (1827-1870), поэтъ и политическій діятель; Мирославъ Вильхаръ, одинъ изъ любимыхъ поэтовъ и композиторъ 2); Францъ Левстикъ (род. 1833), издавшій въ 1853 "Пъсии", навлекшія на него гиввъ патеровъ; Крекъ ("Росzije", 1850); Іосифъ Юрчичъ, журналисть, авторъ трагедіи "Тугомеръ" (1877) изъ древней славанской исторіи, и издатель сборника: "Klasje z domačega polja, zbirka najboljših dél slov. pisateljev" и т. д. Словенская литература пріобрітаеть переводы изъ другихъ литературъ, между прочимъ славянскихъ: Лавославъ Горенецъ (Gorénjec) перевель и всколько повыстей Гоголя; Максимиліанъ Самецъ — "Дымъ" Тургенева (Грацъ, 1870); Янежъ Бильцъ-"Смерть Смаилъ-аги Ченгича", Мажуранича и проч. Изъ писателей по научнымъ предметамъ-Франьо Брадашка, писавшій о древней славянской исторіи; Янежь Парапатъ по исторіи словенскаго народа и др.

Въ 1865 основана была "Словенская Матица", которая издаетъ свой "Letopis" и которой предсъдателями были Ловро Томанъ, Коста, и нынъ Влейвейсъ. Этбинъ Коста (род. ок. 1830, ум. въ 1874 или 1875), сынъ иъмецко-краинскаго юриета и писателя, самъ былъ также нъмецкимъ юридическимъ писателемъ и издателемъ нъмецкихъ "Місtheilungen" по исторіи Крайна, но вмѣстъ съ тъмъ работалъ въ хорутанской литературъ. Онъ былъ редакторомъ нъмецко-словенскаго альманаха въ память Водника (Vodnikov Spomenik—Vodnik-Album, 1859), гдъ написалъ біографію этого поэта; затъмъ, какъ предсъдатель Матицы, былъ редакторомъ ся "Лътописн" и составлялъ обстоятельную ежегодную библіографію словенской литературы 3).

Въ послѣдніе годы въ хорутанской литературѣ обнаруживается значительная, по размѣрамъ племени, дѣятельность. Кромѣ Матицы, существуетъ нѣсколько другихъ обществъ, которыя служатъ различнымъ интересамъ народной жизни, обществъ хозяйственныхъ, ремесленпыхъ, политическихъ; многія имѣютъ свои изданія. Католическій элементъ занимаетъ въ нихъ не послѣднее мѣсто и окрашиваетъ эту дѣя-

<sup>1)</sup> Razne dela pesniške in igrokazne. Изданіе Словенской Матицы. Любляна 1870, большой томъ, 690 стр.; Letopis Mat. Slov. 1870. 163—201. Мацунъ, Pregled, стр. 58 и слід., указываеть первое стихотвороніе Веселя еще вь 1818, въ Laibacher Wochenblatt.

Сборникъ его пъсенъ вышелъ въ 1860.
 По поводу Кіевскаго археологическаго съвзда онъ собралъ внижку: «Slovenska Bibliografia» 1868—73.

тельность въ свой известный цветь, какъ "Katoliška družba za Kranjsko"; Католическо-политическое общество въ Люблянъ; Общество св. Могора (Гермагора) въ Целовић, основанное епископомъ Сломпіекомъ для изданія и распространенія въ народ'є книгь религіозныхъ; дал'є, "Kmetijska družba"; Драматическое общество въ Люблянъ; "Народныя Читальници" въ Люблянъ и Новомъ-Мъстъ; Учительское общество; "Народно-политическое общество" въ Горицѣ; "Slovenija, društvo za brambo narodnih pravic", т.-е. общество для защиты народныхъ правъ, въ Люблянь, и пр. Это расширеніе общественной самодыятельности, направленной въ пользамъ народа, можетъ объщать возрождение и усиление національнаго чувства въ народной массъ и вывести ее изъ-подъ исключительной ферулы натеровь. Что въ литературъ являлись уже протесты противъ этой ферулы, мы видели. Изъ изданій этихъ обществъ могуть быть названы: "Slovenska Talija", съ 1867 издаваемая драматическимъ обществомъ. — сборникъ оригинальныхъ и переводныхъ драматическихъ пъесъ: "Soča", издаваемая съ 1871 Викторомъ Доленцомъ какъ органъ горицкаго политическаго общества; "Slovenski učitelj", изданіе учительскаго общества; обществомъ св. Могора издается "Slovenski prijatelj", редактируемый съ 1857 г. Андреемъ Эйншпилеромъ, который быль ревностнымъ защитникомъ словенскихъ интересовъ въ нѣмецкомъ журналѣ "Stimmen aus Innerösterreich", прекратившемся въ 1863. Изъ другихъ изданій могуть быть упомянуты "Besednik", съ 1869; "Slavjan, za Slavjane kniževne i prosvětljene", Матін Маяра, съ 1873. Изъ политическихъ газетъ лучшая теперь "Slovenski narod", съ 1868, въ настоящее время издаваемая упомянутымъ I. Юрчичемъ.

Тъсныя условія, въ которыхъ стояла словенская народность и которыя не давали мъста для широкаго литературнаго или ученаго труда, издавна вынуждали Словенцевъ уходить въ нъмецкую литературу. По всей въроятности тъ же условія привели въ эту литературу двухъ замѣчательнъйшихъ ученыхъ, какіе только являлись среди Словенцевъ. Это—Копитаръ и его ученикъ Миклошичъ, которые и въ исторіи славянскаго "возрожденія" и науки заняли сродное положеніе. Не принадлежа собственно къ словенской литературъ по языку (нъмецкому и также латинскому), на которомъ писали, они должны занять въ ней мъсто какъ представители своего племени въ развитіи славянскихъ изученій, для котораго сдълали очень много; содержаніе ихъ трудовъ— отвлеченная филологія и археологія, но и въ немъ есть немалое отношеніе въ словенскому племени.

Бартоломей Копитаръ (Jernej Kopitar, 1780—1844) родился въ деревив Горной-Крайны; отецъ его быль простой поселянинъ и Копитаръ мальчикомъ помогалъ отцу въ сельскихъ работахъ. На 9-мъ году онъ поступиль въ нёмецкую школу, потомъ въ гимназію, и кончивъ курсъ въ 1799, поступилъ сначала домашнимъ учителемъ, потомъ секретаремъ къ тому словенскому меценату, барону Цойсу, который быль покровителемъ Водника. Копитаръ провель восемь лѣтъ въ этомъ домъ, отдавшись классическимъ занятіямъ; знакомство съ Водникомъ навело его на изученіе народнаго языка и литератури. Онъ отправился затымъ въ Въну изучать права, но уже вскоръ сдъланъ былъ цензоромъ славянскихъ и греческихъ книгъ, а потомъ получилъ мъсто въ придворной библіотекъ. Въ 1814 онъ посланъ былъ въ Парижъ для возвращенія въ Въну книгь и рукописей, забранныхъ Францувами въ 1809; въ другой разъ онъ путешествовалъ въ Италіи въ 1837. Копитаръ быль человъкъ сильнаго ума, чрезвычайно обширныхъ историческихъ и филологическихъ свъдъній и — крайней нетерпимости. Рядъ его замѣчательныхъ трудовъ начинается въ 1808, изданіемъ упомянутой прежде "Грамматики славянского языка въ Крайнъ, Каринтін и Штирін" (по-нъмецки): въ свое время это быль лучшій трудъ во всемъ славянскомъ языкознаніи. Во введеніи къ этой книгъ, онъ двлаеть обзоръ славянскихъ языковъ, судьбы языка церк.-славянскаго, затьмъ излагаетъ исторію хорутанскаго языка, отъ первыхъ протестантскихъ изданій (въ то время болью древніе памятники не были изв'єстны); въ послієсловій сообщаєть обзоръ хорутанской литературы. Вторымъ большимъ трудомъ его былъ знаменитый "Glagolita Clozianus" (1836, по-латыни), гдѣ при разборѣ старой глаголической рукописи XI въка онъ разсматриваетъ также Фрейзингенские Отрывки, и приходить къ выводу, что церковно-славянскій языкъ есть не старо-болгарскій, а старо-словенскій или хорутанскій. Выводъ быль неожиданный, парадоксальный, и встречень быль другими славянскими филологами какъ ересь, что вызвало со стороны Копитара твмъ большее упорство. Въ 1839 вышла новая латинская книга Копитара: "Hesychii glossographi discipulus et epiglossistes russus in ipsa Constantinopoli sec. XII—XIII": это-объяснение греческой рукописи XI-XII в., вывезенной изъ Константинополя Бусбекомъ въ XVI стольтін, и гдъ рядомъ съ греческими глоссами въ тексту, прибавлены русскіе переводы. Наконецъ, въ 1843, при изданіи знаменитаго Реймскаго евангелія, Text du Sacre, сделанномъ по приказанію имп. Николая, въ Париже, номещены были написанныя Копитаромъ Prolegomena historica о началъ славянскаго христіанства и о судьбі рукописи. Здісь онъ опять утверждаеть, что церковный языкъ есть старо-словенскій, который въ древности простирался отъ нынашнихъ словенскихъ земель до нижняго Дуная, и что этотъ специфически "словенскій" народъ быль разорванъ на двъ части, хорутанскую и болгарскую, сначала приходомъ Хорватовъ и Сербовъ въ VII въкъ, потомъ Мадьяръ въ IX, и что Месодій въ 870, проповъдуя у Блатенскаго озера, началъ славянское богослужение на языкъ Хорутанъ.

Мелкія сочиненія Копитара изданы были Миклошичемъ: В. Коріtar's Kleinere Schriften. Wien. 1857, 2 вып.

У Копитара несомивнио быль тяжелый характерь «абсолютиста». какъ замъчаетъ его біографъ въ «Научномъ Словникъ», —человъка, желуно нитолерантнаго, пивышаго высокое понятіе о себв и невысокое о своихъ противникахъ (но не всъхъ). Мы слышали отъ очевидцевъ, говорившихъ съ Копитаромъ, что напр. опъ съ величайшимъ уважениемъ говорилъ о Востоковъ, который однако вовсе не держался «словенской» теорін. Не беремся судить окончательно объ его личности; но думаемъ, что педостаточно назвать его «Мефистофелемъ», или австрійскимъ агентомъ, или врагомъ Славянства, безъ дальнъйшихъ околичностей: въ этомъ характерв могли быть черты совершенно искреннія, которых в не хотять видъть. Во-первыхъ, на Копитаръ отражалась исторія его родного племени, небольшого, далекаго отъ другихъ, давно загнапнаго въ католическую исключительность. Писатели Крайны давно делались немецкими писателями; славянское «возрожденіе» и въ следующемъ краннскомъ поколеніи не возбуждало такихъ розовыхъ ожиданій, какъ бывало у другихъ,--оно не представлялось Прешерну такъ, какъ Вразу; будущее ожидалось развъ рядомъ съ Нъмдами, но не безъ нихъ, и не выше ихъ. Во-вторыхъ, Копитаръ поэтому не быль руссофиль, какъ многіе Чехи того времени, съ которыми сходились особенно наши слависты и любители Славянства, составлявшіе по нимъ и по себъ понятіе о томъ, чъмъ долженъ быть «Славянинъ». Когда отсутствіе руссофильства могло нивть свои основанія, у насъ отождествляли его съ «враждой къ Славянству». Но безпристрастный наблюдатель согласится, что это отсутствие руссофильства не только въ тъ времена бывало нередкой чертой западнаго образованнаго и у себя патріотическаго Славанства, но и теперь часто висказывается въ обособленін западнаго Славянства оть восточнаго. Въ результатв являлся нзвъстный спептицизмъ относительно славянскихъ дёлъ, заостренный невыгоднымъ состояніемъ собственной родины, и при этомъ могли особенно бросаться въ глаза слабыя стороны «панславизма», вакія бывали. Мы знаемъ теперь, что напр. его подозрительность къ нъкоторымъ открывавшимся тогда памятникамъ древней чешской литературы очень оправдывается. «Вражда къ Славянству» трудно примиряется съ темъ ревностным в содъйствіем в, какое он в оказываль Вуку. Доля тяжелаго недовърія и сомивнія была и у знаменитаго Шафарика, которому принадлежить такая великая заслуга въ славянскомъ возрожденіи, —какъ мнв самому случнось видеть въ разговоре съ нимъ въ последние годы его жизии. Наконедъ, у Копитара была исключительность католическая; но на нее недовольно было отвітить исключительностью греко-восточной. Словомъ, объяснение характера Копитара-болбе сложный вопросъ, чемъ обывновенно полагается 1).

<sup>1)</sup> Крайне враждебные отнивы Гильфердинга въ брошюрѣ Les Slaves Occid., или въ Собр. Соч. 11, 79—80. Подробный разборъ мивий Копитара о родина церк.-славинскаго языка, у Бодинскаго, О времени происхождения слав. письменъ, 213—266. Объ отношенияхъ Копитара въ славинскомъ ученомъ шірѣ, см. тогдашиюю полемиву

Францъ Миклошичъ (Miklošić, или по старому вентерскому правописанію, какимъ онъ обыкновенно пишетъ свое имя, Miklosich), род. 1813, въ нижней Штиріи, въ настоящее время знаменитьйшій изъ славянскихъ филологовъ. Онъ учился въ Вараждинъ и Мариборъ, потомъ изучалъ философію и право въ Грацѣ, гдѣ въ 1837 занялъбыло канедру философіи. Но въ следующемъ году онъ отправился въ Въну продолжать занятія, сталь докторомъ правъ и вступиль въ адвокатскую канцелярію. Знакомство съ Копитаромъ вывело его на настоящую дорогу. Миклошичь еще въ гимназіи хорошо зналь греческій языкъ, и любилъ изученіе языковъ. Копитаръ уб'єдилъ его посвятить себя вполнъ славянскому языкознанію, что Миклошичъ и сдълалъ. Въ 1844 онъ поступилъ въ придворную библютеку, и будущее его поприще опредвлилось. Дома, на родинв онъ быль въ кружкв словенскихъ молодыхъ патріотовъ, былъ въ дружескихъ отношеніяхъ съ Станкомъ Вразомъ, но съ своими учеными замыслами окончательно отдалился отъ литературныхъ интересовъ своего края 1). Въ 1844 онъ уже заявиль себя компетентнымь филологомь (рецензія Сравнительной Грамматики Боппа, въ Wiener Jahrb. der Literatur, 1844, CV, 43—70). Въ 1848 онъ былъ выбранъ своими земляками на сеймъ, но сложилъ депутатство и взамѣнъ получилъ профессуру въ Вѣнскомъ университеть, гдь уже въ 1853 биль вибрань въ rector magnificus. Миклошичъ много путешествоваль для своихъ ученыхъ цёлей, въ 1836 и 1842 въ Италіи, 1851 былъ въ Царьградв, 1852 въ Германіи и Франціи, 1856 въ Далмаціи и Черногоріи и т. д. Не перечисляя многочисленныхъ трудовъ Миклошича (многіе изъ нихъ уже названы выше въ библіографическихъ примічаніяхъ), укажемъ лишь ихъ главные разряды. Въ первое время онъ посвящалъ свои изследованія главнымъ образомъ старо-словенскому или перковпо-славянскому языку, относительно котораго онъ принялъ и развивалъ теорію Копитара. Другой отдель его изысканій составляеть единственная доселе сравнительная грамматика славянскихъ языковъ, дошедшая теперь до четырехъ томовъ. Какъ въ томъ, такъ и въдругомъ отделе, къ крупнымъ трудамъ примыкаетъ много частныхъ изследованій; такъ напр. нужно упомянуть здёсь любопытныя изысканія о славянских элементахъ въ чужихъ языкахъ-новогреческомъ, албанскомъ, мадьярскомъ, цыганскомъ. Далье, рядъ важныхъ изданій намятниковъ: Vitae sanctorum, Супрасльской рукописи, Шишатовацкаго апостола, Законника Душана, Несторовой летописи и проч. Изданія исторических в источниковы:

его и противъ него, также Slovník Naučný s. v.; Переписку А. Х. Востокова (Сборникь II акад. отдъленія, т. V). Спб. 1873, въ указатель, особенно письма № 271, 290; стр. 348, 464, 474.

<sup>1)</sup> О немъ нередео поминается въ переписке Враза.

Monumenta Serbica; Acta et diplomata graeca medii aevi и проч. Наконецъ, упомянутыя изслъдованія о сербо-хорватскомъ эпосъ, о "русальяхъ", важныя изслъдованія о христіанской терминологіи въ славянскихъ языкахъ, и т. д. Отношеніе къ своей словенской литературъ Миклошичъ имъетъ только какъ составитель одного руководства (Berilo) для высшихъ классовъ гимпазій.

Въ лицѣ двухъ первостатейныхъ филологовъ, котя и не писавшихъ на родномъ языкѣ, Словенцы имѣли свою долю въ славянскомъ движеніи. Миклошичъ, на иѣмецкомъ языкѣ, есть до сихъ поръ единственный всеславянскій филологъ.

Нѣсколько книгь имѣетъ и родственное хорутанскому нарѣчіе штирско-словенское въ западной Венгріи,—между этими Словенцами остались единственные слѣды прежняго хорутанскаго протестаптства. Ихъ нарѣчіе приближается съ другой стороны къ словацкому, такъ что можетъ считаться соединительной питью между языками западнаго и восточнаго Славянства. Степанъ Кюзьмичъ (Stevan Küzmics), евангелическій проповѣдникъ, перевелъ па это парѣчіе Новый-Завѣтъ (Nouvi Zákon и пр. Галле 1771, Пресбургъ 1818). Кажется, сюда же относятся изданія церковныхъ книгъ другого Кюзьмича, Никлава, католическаго священника, въ концѣ прошлаго столѣтія 1).

Образцы словенскаго наръчія въ Венгріи сообщены были въ послъдніе годы М. Вальявцемъ <sup>2</sup>).

Другой, самый западный уголокъ словенскаго племени и вообще Славянства, составляетъ небольшое племя Резьянъ, числомъ около 3,000 чел. Оно живетъ, уже въ предълахъ Италіи, въ углу ея съверной и восточной границъ въ двухъ долинахъ Юлійскихъ Альпъ. Подробное (даже до мелочности) изученіе этого отбившагося островка Славянства сдълано было Бодуэномъ де-Куртенэ, который издалъ и образчикъ ихъ нарѣчія <sup>3</sup>).

Народная поэзія Словенцевъ не богата, и очень мало изучена. Такъ какъ народъ издавна потерялъ національную самобытность и былъ раздѣленъ провинціально, у него не могло явиться эпическаго содержанія; пѣсни подобнаго рода есть только о войнахъ съ Турками, въ которыхъ Краинцы также принимали участіе: это обстоятельство, и

<sup>1)</sup> См. у Шафарика, Gesch. der südslaw. Literatur, I, 28, 49, 80, 101 и проч.

<sup>2)</sup> Въ Letopia Matice Slov. 1874, 102—155.
3) «Резья и Резьине», въ Слав. Сборникъ, 1876. III, 223—371, гдъ указава и вся интература объ этомъ племени; его же: Опытъ фонетики резьянскихъ говоровъ, Лейпц. 1875; Резьянский катехизисъ. Лейпц. 1875.

сближеніе съ Сербами сдѣлали то, что къ Словенцамъ проникла слава эпическихъ героевъ Сербіи. Словенцы знаютъ Марка Кралевича, и тавже Матвѣя Корвина. Изъ словенскихъ племенъ, обиліе пѣсенъ Клунъ указываетъ только у Бѣлокраинцевъ, живущихъ въ сосѣдствѣ съ Сербами и болѣе близкихъ къ Сербамъ, чѣмъ къ Словенцамъ. Поэзія лирическая повидимому издавна стала подчиняться чужимъ вліяніямъ и книжнымъ пѣснямъ.

Не было у Словенцевъ и хорошихъ собирателей. То, что являлось иногда съ названіемъ народной пѣсни, напр. у Водника, въ "Крачиской Пчелъ", у Даинко, въ сборникъ польскаго эмигранта Корытко 1) и друг., или совсъмъ не народно, или передълано и подправлено въ языкъ. Лучшимъ собраніемъ остается до сихъ поръ сборникъ Станка Враза: Narodne pěsni Ilirske, koje se pěvaju ро Stajerskoj, Koruškoj i zapadnoj strani Ugarske (Загр. 1839). Можно назвать еще сборникъ А. Янежича: Cvetie Slovanskega naroda (Целовецъ, 1852); пебольшіе сборшики сказокъ Крижника и Вальявца 2). Нѣмецкій переводъ словенскихъ пѣсенъ сдѣлалъ извѣстный нѣмецкій поэтъ Анастасіусъ Грюнъ (графъ Ауэрспергъ), принадлежащій къ старой краинской аристократіи 3).

Хорутанская народность и литература, какъ мы видѣли, и въ прошломъ и въ настоящемъ стояли въ крайне неблагопріятныхъ условіяхъ. Немногочисленное и раздѣленное племя не имѣло силы, чтобы образовать независимую литературу и однако держалось отдѣльно отъ сосѣднихъ Хоркатовъ, которые могли бы служить для него поддержкой. Литература Хорутанъ ограничивалась случайными внижками, календарями и альманахами, которые представлялись одному недавнему наблюдателю "послѣдними вспышками затухающаго огня". Говорили, что ни одно славянское племя Австріи не обиѣмечивалось и не истощалось такъ быстро, какъ хорутанское, и въ то же время держалась въ немъ страстъ къ національной особности, которая грозила привести его къ окончательному паденію... "Въ послѣднія десять лѣтъ,—говорилъ въ 1861 о хорутанскомъ народѣ путешественникъ, негодовавшій противъ Нѣмцевъ,—германизація пустила такіе глубокіе корни, что не въ городахъ уже

Slovenske pèsmi krajnskiga naroda, изд. Блажникомъ (кромѣ 1-го выпуска). Любл. 1839—44, 5 вып.

<sup>2)</sup> Slovenske pripovedke iz Motnika. Nabral Podšavniški (Gašpar Križnik) Celovec 1874; М. Вальявца, Narodne pripoviesti iz susjedne Varaždinu Štajerske, въ Bericht des k. Gymn. zu Waraždin, 1875.

<sup>3)</sup> Volkslieder aus Krain. Leipz. 1850, съ предисловіемъ о враниской народной поэзін. Объ этомъ предметь см. также M. Žolgar, Slovensko narodno pesništvo. Gymnas.-Programm, Cilli 1873, 23—39; Krek, Nekoliko opazek o izdaji slov. nar. pesnij (Listki, IV Svez., Люблана, 1873).

только, а въ селахъ и дерсвияхъ не трудно бываетъ встретить Словенцевъ или забывшихъ языкъ свой, или на половину, если не болъе. примъшивающихъ къ нему словъ и вмецкихъ. Въ молодомъ поколвніи нъменкій языкъ сталъ модою... Теперь нътъ больше и неудовольствія на отсутствіе языка родного во всёхъ общественныхъ учрежденіяхъ, а этимъ еще больше дана возможность спішить поскорне устранять и то, что еще осталось изъ туземнаго, напоминающаго о народности 1).

Сами словенскіе патріоты соглашаются въ томъ, что германизація уже сильно отразилась па ихъ народъ порчей языка, потерею обычаевъ, упадкомъ народной поэвіи. Но съ 1860-хъ годовъ начипается и у Словенцевъ особенное оживленіе, какого не бывало прежде и которое вновь подавало надежды на возрождение 2). Этому оживлению могли быть разныя причины, и прежде всего въроятно относительная конституціонная свобода, дававшая больше простора для общественной двятельности, что и отразилось на литературь; подъ вліяніемъ подобныхъ условій и времени католическое духовенство явилось ревностнымъ дъятелемъ въ школъ на народномъ языкъ; патріотическіе писатели привлекли народъ, съумъвши войти въ его практические интересы.

Но и для этого первоначальнаго оживленія народности сділать остается еще очень многое <sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Русское Слово 1861, кн. І, стр. 28. Д-ръ Клунъ защищаеть словенскій азыкъ оть подобныхъ нареканій, хотя сознается, что около Лайбаха народный языкъ уже крайне испорченъ: «не слёдуеть однако — прибавляеть онъ — судить о словенскомъ языкь по тыпь ужасающимь уродиностимь (abschreckende Verunstaltungen), какія напр. приходится слышать въ Лайбахъ, гдъ пестро перемъщаны измецкія и даже нтальянскія слова съ славянскими окончаніями, или славянскія слова съ німецкими окончаніями, и где все это производить такое смешеніе языковь, что однив сатирикъ остроумно противопоставлять эту «iblanska Spraha» и настоящій «Slovenski jezik». (Oesterr. Revue 3,821. Ср. Р. Бесьд. 1859. II, 103).

2) Ср. Zeitschrift für slav. Literatur, Смодера, 1864, II, 2, 112—115.

Къ библіографическимъ указаніямъ этой главы добавимъ:
 Новое изданіе книги Е. Ковалевскаго: Черногорія и славянскія земли. Спб. 1872.

<sup>-</sup> Караджича (по его матеріаламь), Deutsch-serbisches Wörterbuch. Wien,

<sup>-</sup> Въ изданін Загребской академін: Stari pisci hrvatski, явились Diela Ivana Frana Gundulića (Zagr. 1878), подъ ред. Армина Павича.

<sup>-</sup> Похожденія Кватерника, отчасти весьма неблаговидния, разсказаны въ газеть «Застава», 1878, № 55-56: «Жртве раковичке 1871 г.»

# ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

#### РУССКОЕ ПЛЕМЯ.

# Частныя дитературы Русскаго Языка.

Русскій языкъ представляеть въ настоящее время общирную литературу, собственно русскую (великорусскую), и двѣ частныя вѣтви южнорусскія: одну, развившуюся въ предѣлахъ нынѣшней Малороссів; и другую, въ нынѣшней австрійской Галиціи. Отлагая до особой части своего труда изложеніе русской литературы, по общирности предмета и еще болѣе по его историческому значенію,—здѣсь остановимся на частныхъ литературахъ южнорусскихъ.

Выше было говорено о разселенін русскаго племени, его численности и этнографическомъ распредъленіи. Русское племя, уже съ тахъ поръ, какъ мы знаемъ его исторически, не было сплошной національной массой; раздёленное на мелкія племена, оно не успёло въ старину объединиться въ національную цільную массу. Древній літописецъ помнить борьбу частныхъ племенъ, какъ борьба Поляпъ съ Древлянами; объединеніе, начатое въ Кіевъ, совершалось покореніемъ и завоеваніемъ. Кіевское объединеніе осталось неполнымъ, и дѣленіе удѣловъ соответствовало деленію земель. Древняя Русь достигла однаво сознанія племенной цівльности. Языкъ древняго времени, хотя не быль вполнъ тожествень вы мъстнихъ наръчіяхъ, но и не быль такъ видоизмененъ, какъ после, и выделялся отъ языва соседняго Славанства. Греческое христіанство стало общимъ достояніемъ русскаго племени и дало частямъ его сознаніе общности, въ противоположность не только языческому и магомеданскому населенію ствера, востока и юговостока, но и католическому нольскому западу. Князья изъ одного рода съ своей стороны поддерживали понятіе объ единствъ русской земли. Такъ, напр., это понятіе сказалось въ древнихъ памятникахъ русской литературы, въ лътописи Нестора, въ Хожденіи игумена Даніила, въ Словв о полку Игоревв.

Еще съ древняго періода русское племя начало колонизироваться на северь и востовъ. Что сталось съ его старыми частными оттенками, еще не выяснила историческая этнографія; но если они на югь сгладились въ кіевскомъ объединеніи, то въ среднемъ періоді русское племя снова варьируется подъ вліяніемъ колонизаціи и исторіи. Разселяясь на громадныя пространства (уже въ XVII въкъ до Амура), оно видоизмѣналось въ различные типы уже отъ одного различія климатовъ, почвы и труда; новыя видоизм'вненія вносились поглощеніемъ инородцевъ, какъ, напр., въ съверной долъ русскаго народа еще въ старомъ період'в началось поглощеніе финскихъ племенъ въ нынфшней средней Россіи; различное сосъдство налагало свой отпечатокъ на типъ, быть и нравы; племена, раздёленныя пространствомъ, отдалялись естественнымъ развитіемъ ихъ особенностей. Наконецъ, громадное вліяніе оказала политическая судьба всего племени. Ран'я, чімь оно сплотилось въ одно целое, нашествие азіатскихъ варваровъ нанесло южной Руси ударъ, отъ котораго она уже никогда не могла оправиться. Политическій центръ русской народности окончательно перешелъ на съверъ, а югъ и западъ были подчинены чужому господству, Литве и Польше. Крайная югозападная отрасль русскаго племени, Галичъ, послѣ татарскаго нашествія, еще имѣлъ свою эпоху политическаго значенія съ князьями изъ дома Владиміра, но поставленной между сильными сосъдями, въ концъ XIV въка подчинился окончательно Польшъ. Южная и западная Русь, связанныя съ Литвой и Польшей, стали въ условія, сильно подействовавшія на ихъ политическій быть. Высшіе классы мало-по-малу отділились оть народа, приняли католичество, или унію, и стали польскими.

Такимъ образомъ уже съ древняго періода существовали условія, порождавшія этнографическое разнообразіе. Когда затѣмъ въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ южная и западная Русь вели совсѣмъ отдѣльную отъ сѣвера политическую жизнь (а крайній западный уголь, Галиція и Венгерская Русь ведутъ ее и донынѣ), естественно, что племенныя вѣтви еще отдалились. Въ Московской Россіи образовался окончательно типъ великорусскій, которому принадлежитъ объединеніе средней и сѣверо-восточной Руси и созданіе крѣпкаго деспотическаго государства, которое только съ Петра Великаго сближается съ европейской образованностью. На Руси юго-западной русскій типъ сложился, подъвліяніемъ козачества, въ патріархально-демократическомъ духѣ, и борьба съ Польшей, вызвавшая всю энергію народа, заслонила въ воспоминаніи южнаго русскаго народа старыя преданья, хранившіяся чежду тѣмъ на сѣверѣ, и ввела новыя бытовыя черты.

Въ такихъ этнографическихъ варіантахъ русское племя существуеть въ настоящую минуту. Они выразились и въ литературѣ. Когда главное теченіе русской образованности совершается нына въ литературъ, созданной всего болье (хотя, какъ увидимъ, вовсе не исключительно) великорусскимъ племенемъ, вътвь южно-русская, имъвшая въ прошедшемъ свои періоды самобытной діятельности, также стремится найти выражение своимъ племеннымъ особенностямъ. Это явление, со стороны великорусской, встрвчено было недружелюбно въ администраціи, и многими даже въ литературъ, возбудивъ опасеніе, какъ разъединеніе національных силь, идущее оть личнаго произвола одного кружка. неблагоразумнаго или даже неблагонамфреннаго. Другіе думають, что оно не только не представляеть никакой опасности, но напротивь ищеть только болбе широкаго развитія національных силь. Взглянувъ на дело съ точки зренія чисто исторической, нельзя не увидеть, что южно-русское движение, по своему источнику и содержанию, совершенно параллельно съ твии фактами въ жизни другихъ славянскихъ народностей, которые мы называемъ національнымъ возрожденіемъ: следовательно, это — явленіе историческое и необходимое.

## І. Южноруссы.

Новъйшее развитие южнорусской литературы, нашедшей много своихъ одушевленныхъ дъятелей, подняло и у насъ спорный національный вопросъ, который возникаль и въ другихъ областяхъ сдавянскаго возрожденія. Споръ возникъ о степени отдѣльности малорусскаго племени и языка отъ господствующаго великорусскаго, о правъ малорусской литературы на существованіе, и приняль особенно острую форму въ последнія десятилетія: вогда одни настаивали на всей полноправности южнорусской литературы, другіе оспаривали ее съ крайней нетершимостью. Литературному вопросу была наконецъ придана политическая окраска, и обстоятельства уже не разъ прерывали (какъ и теперь) спокойное литературное и научное разъяснение предмета 1).

<sup>1)</sup> Труды по статистикв и этнографіи Южной Руси:

<sup>—</sup> Півфарикъ, Slovanský Narodopis. 3-е изд. Прага, 1849. — Кулишъ, Записки о Южной Руси. Сиб. 1856—57, 2 тома. — Мих. Лебедъннъ, въ Зап. Геогр. Общества, 1861, 3,—цифры населенія въ девяти западныхъ губерніяхъ.

<sup>-</sup> Записки Юго-Зап. Отдела Геогр. Общества. 2 тома. Kiebs, 1874—1875. Труды Этнографическо-статистической Экспедиціи въ Западно-русскій край, снараженной Рус. Геогр. Обществомъ. Изд. И. Чубинскимъ. Сиб. 1872-1877. Томы I, III—VII.

Отдельныя изследованія указаны дале въ тексте.

По исторіи:

<sup>—</sup> Общіе труды по русской исторін:—Соловьевь, Исторія Россій съ древнійшихь времень. М., 1851—1878, 27 томовь; Н. Костомаровь, Историч. Монографіи и Изсябдованія, Сиб. 1868—1870, 11 томовь. Славнискимь читателямь,

Вопросъ объ отдельности и давности южнорусской народности решался на почев исторіи, филологіи, этнографіи и литературы; онъ еще далево не выясненъ, и къ сожалению упомянутыя обстоятельства затруднили самое разбирательство.

которые затруднились бы имъть дъло со столь общерными трудами, мы указали бы: Соловьева, Учебная внига русской исторіи, 7-е изд. Спб. 1867; Костомарова, Русская исторія въ жизнеописаніяхъ. Спб. 1873—1876; или всего короче: II. Павлова, Тисячельтіе Россіи. Сиб. 1863.

Акты, относящіеся из исторін южной и западной Россін, изд. Apxeorp. Коминссіею подъ ред. Костонарова. Спб. І, 1863; ІІ, 1865; ІІІ, 1861; ІV, 1863; V, 1867; VI, 1869; VII, 1872. (Особенно богаты для эпохи Хмельницкаго и его мервыхъ преемниковъ-гетмановъ).

— Архивъ югозап. Россін, изд. временною Коммиссіею для разбора древнихъ

автовъ. 6 частей, во многихъ томахъ. Кіевъ, 1859-71.

– Памятинки, изд. временною Коммиссіою для разбора древнихъ актовъ. Кіевъ, 1847-59, 4 тома.

– М. Судіенко, Матеріалы для отечественной исторіи. Кіевъ, 1853—55, 2 TOMB.

- Документы, объясняющіе исторію западно-русскаго края и его отношенія въ Россіи и въ Польшев. Спб. 1865.

- Дневникъ Люблинскаго Сейма 1569 г. Соединеніе великаго вняжества Литовскаго съ королевствомъ Польскимъ. Спб. 1869.

— Н. Запревскій, Літопись и описаніе города Кіева. М. 1858.

 Сборникъ матеріаловъ для исторической топографіи Кіева и его окрестностей. Изд. Временною Коммиссіею и пр. Кіевъ, 1874.

- О налорусскихъ литописям и старихъ историческихъ сочиненіяхъ (Само-

видца, Величка, Граблики, Симоновскаго и пр.) сказано далбе въ текств.

— Кіевскій Сунопсись, или краткое собраніе отъ различных летописцовь о началь Славенороссійскаго народа и первоначальных князехъ Богоспасаемаго града Кієва и пр. Второе изданіе кієвское исправивнимее. Кієвь, 1823.

— В. Рубанъ, Краткая вътопись Малыя Россіи, съ 1506 по 1776 годъ, и пр.

– Д. Бантышъ-Каменскій, Исторія Малой Россіи, со времень присоединенія оной въ Росс. государству при царіз Алексіві Мих., съ краткимъ обозрівнемъ первобитнаго состоянія сего врял. М. 1822, 4 части; 2-е изд., 3 ч., М. 1842.

— Н. Маркевить Исторія Малороссін. М. 1842—1843, 5 томовъ.

- А. Скальковскій, Исторія Новой Свчи пли последняго коша Запорож-

скаго. Изд. 2-е. Одесса, 1846. М. Коявовичь, Литовская церковная унія. Спб. 1859—1861 (съ обзоромъ литературы предмета), 2 тома; Лекцін по исторін Западной Россін (изъ газеты «День»). М. 1864. — В. Шульгинъ, Югозападный край въ последнее двадцатипятилетіе, 1838—

1863. Кіевъ, 1864.

- П. Кулишъ, Исторія возсоединенія Руси. 2 тома. Спб. 1874; Матеріали для исторіи возсоединенія Руси. Спб. 1877.
- О. Девицкій, Очеркь внутренней исторів Малороссін во второй половині; XVII въда. Кіевъ, 1875. І. — О трудахъ В. Б. Антоновича и М. ІІ. Драгоманова—въ текстъ.

HO ASHEV:

- Ал. Йавловскій, Грамматива малоросс. нарізчіл, или грамматическое показаніе существеннайших отличій, отдаливших малоросс. нарачіе от чистаго россійскаго языка, и пр. Спб. 1818.
- Я. Головацкій, Розправа о языца южнорусском и его нарачіях . Львовь,

- И. Срезневскій, Мисли объ исторіи русскаго явика. Сиб. 1850.

— П. Лавровскій, Обворъ замічательних особенностей нарічія малорусскаго, сравнительно съ великорусскимъ и другими слав. нарвчіями, въ Ж. Мин. Н. Пр. 1859, № 6.

— О навоторых фонетических и граммат. особенностях вожнорусскаго (ма-

Споръ начинался съ основного вопроса: кому принадлежала древнъйшая Русь, какой народъ дъйствоваль въ древнъйшей русской исторін? Одни считали этотъ народъ за чистыхъ Южноруссовъ; другіе въ Кіевской Руси виділи тоть же народь, который создаль потомь русское государство въ Москвъ, и считали нынъшнихъ Южноруссовъ племенемъ новъйшей формаціи, позднъйшими пришельцами. Ошибка спорившихъ была въ томъ, что объ стороны переносили на старину современныя этнографическія отношенія.

Уже одно то, что объ отрасли племени принисывають себъ Кіевскую древность (объ онъ дълають это въ сущности справедливо), показываеть, что онв исторически одна къ другой ближе, чвиъ кажется теперь по нын вшнимъ отличіямъ народностей, накопившимся у каждой въ теченіе тысячел'єтней жизни, изъ которой много в'єковъ они прожили совершенно врозь. Но съ другой стороны не подлежить сомнанию какъ этнографическая разница древняго свера и юга (хотя гораздо менъе ръзкая, чъмъ потомъ), такъ и то, что историческая дъятельность древняго Кіева принадлежала южной отрасли.

Начальный летописецъ, —со временъ Шлецера вызывавшій столько похваль своей разумности, — оставиль недомолвки, которыя донынъ составляють crux commentatorum, какъ напр. вопросъ о Варягахъ; но льтописецъ сообщилъ и важные факты этнографическіе. На мъсть разселенія нынѣшнаго южнорусскаго народа, мы находимъ въ ІХ вѣкѣ цёлый рядъ илеменъ, которые лётописецъ счелъ нужнымъ пересчитать отдёльно: на Волыни и въ Подоліи — Дулебы, Волинане, къ морю — Уличи и Тиверцы, въ Галиціи — Хорваты, въ Полісь — Древляне, по Дивпру-Поляне, въ Черниговскомъ крав - Свверяне и др.; на съверъ жили Новгородци, спеціально названние у Нестора "Словенами"; по Двинъ, Нъману, верхнему Днъпру-Кривичи, или Полочане, родоначальники нынфшнихъ Бфлоруссовъ; на востокф жили Радимичи и Вятичи, которымъ летописецъ даетъ ляшское происхожденіе; еще

лорусскаго) языка, несходнихъ съ великорусскимъ и польскимъ,-тамъ же, 1863, т. CXIX, науки, 45-56.

<sup>-</sup> А. Потебня, Заметки о малорусскомъ нарвчин. Воронежъ, 1871 (изъ «Фи-

дологическихъ Записовъ», Хованскаго).
— П. Житецкій, Очеркъ звуковой исторін малор. нарізчіл (съ обзоромъ мивній о предметв). Кіевъ, 1876.

Ф. Пискуновъ, Словниця україньскої (або югової русьскої) мови. Одесса, 1873 (брошюра, 152 стр.).

М. Левченко, Опыть русско-укранискаго словаря. Кіевъ, 1874.

По литературъ:

<sup>—</sup> Разныя статын въ «Основъ», Спб. 1861—62.

<sup>-</sup> И. Прыжовъ, Малороссія (Южная Русь) въ исторів ся литературы съ XI по XVIII въдъ. Воронежъ, 1869 (Изъ «Филол. Записокъ», 1869, вып. I—III, 51 стр.). По поводу этой книги, статья П. Т—ева, въ «Въстн. Евр.» 1870, кн. 6.

— Н. Костомаровъ, о малорусской литературъ, въ «Позви Славянъ», 1871,

стр. 157-163. (Другія указанія въ тевств).

даже на востовъ и съверъ шли финско-тюркскія племена, которыя уже рано стали подчиняться колонизаціи и власти Русскихъ Славянъ.

Съ началомъ государственной жизни, въ IX въкъ, земля Полянъ и ея столица Кіевъ заняла господствующее мъсто среди племенъ и сохранила это положеніе до половины XII въка. Именно этотъ южный союзъ княженій, съ Кіевомъ во главъ, въ тъ въка и носилъ специфическое названіе *Руси*, которое въ XI въкъ распространялось на Волынь и Галицію, но еще не переходило ни въ Новгородъ, ни къ Бълоруссамъ, ни на съверо-востокъ.

Несторъ не называетъ никакого отдѣльнаго племени, которое можно было бы счесть родоначальникомъ собственныхъ Великоруссовъ. Очевидно, что здѣсь происходили новыя формаціи какъ и на югѣ, гдѣ древнія племенныя названія замѣнились именемъ Руси. Съ теченіемъ времени образовались три главные оттѣнка русской народности: Южноруссы, Бѣлоруссы и Великоруссы. Обособленіе юга отъ сѣвера обнаружилось въ половинѣ XII вѣка и въ политической формѣ, основаніемъ и возростаніемъ княжества суздальско-владимірскаго, прямымъ продолженіемъ котораго стала Москва. Новѣйпіе историки вообще признаютъ, что великорусская отрасль племени организовалась уже позднѣе южнорусской въ процессѣ завоеваній и колонизаціи сѣверо-востока.

Овончательный разрывъ юга и съвера, историческій и этнографическій, произвело татарское нашествіе. Татары взяли и разрушили древнюю столицу Кієвъ, опустошили и обезлюдили страну. Кієвъ нивогда уже не могъ возвратить своего прежняго значенія и богатства, котя и послъ остался центромъ южной Руси. Въ началъ XIV въва послъдовало новое завоеваніе: южная и западная Русь подпали подъвласть Литвы, и это имя осталось специфическимъ названіемъ западно-русскаго края или Бълоруссіи; югъ сохранялъ названіе Руси.

На этомъ историческомъ пунктъ въ особенности шли споры относительно южно-русской народности. Историки южно-русскіе, нриписывая древнюю Кіевскую Русь исключительно своему племени, считаютъ современныхъ Южно-руссовъ непосредственными потомками Кіевской Руси, и современный языкъ южпо-русскій прямымъ нотомкомъ древне-русскаго,—языка Нестора, южныхъ и западныхъ лѣтописцевъ, "Слова о полку Игоревъ". Историки великорусскіе (и особенно рѣзко Погодинъ) утверждали, что малорусская народность — явленіе новое, что жители Южной Руси въ древности были тѣ же Великоруссы, которымъ принадлежитъ и характеръ древне-русской исторіи, и древнія кіевскія преданья, сохранившіяся въ эпосѣ, извѣстномъ имъ однимъ. Происхожденіе новѣйшей малорусской народности и ея языка онъ объясняль тѣмъ, что нынѣшніе Малоруссы—потомки карпатскихъ Русиновъ, пришедшихъ сюда послѣ татарскаго нашествія и заселившихъ земли,

опустошенныя Татарами. Другіе ученые съ филологической стороны полагали, что малорусскій языкъ есть вообще только позднее м'ястное нарічіе.

Чемъ разрешалось это противоречіе? Единственнымъ средствомъ къ его решенію могло быть ближайшее изследованіе древнихъ этнографическихъ отношеній, а въ то время такого изученія сдёлано еще не было; но и то, что было извъстно, не допускало отрицанія давняго и непрерывнаго бытія южно-русской народности. Первыя летописныя извъстія указывають уже на различіе мъстныхъ племенъ, имъвшихъ "кождо свой нравъ". Предполагаемый перерывъ старой кіевской народности въ татарское нашествіе едва ли можеть быть доказанъ-населеніе не было же все истреблено; изъ тіхъ, вто біжаль, віроятно большинство вернулось по минованіи б'ёды (как'ь это бывало обыкновенно), а тв новые колонисты, которые могли прибавиться, были тв же Южноруссы галицкіе — они и донынѣ отличаются лишь немногими легкими варіантами отъ другихъ, а въ старину составляли одну племенную и политическую группу съ Кіевской Русью. Съ другой стороны, современное различіе южно-русской народности отъ свверной далеко превышаеть всё другія мёстныя отличія русскаго племени, и указываеть, что дёленіе этихъ двухъ вётвей восходить къочень давнему времени.

Относительно малорусского языка шли также споры. Въ прежнее время въ малорусскомъ языкъ видъли просто русскій языкъ, испорченний польскимъ вліяніемъ (такъ судили напр., когда грамотъйство Греча считалось за науку) и самый языкъ называли даже польскорусскимъ; потомъ, противъ мнѣнія, считавшаго южно-русскій языкъ независимымъ и самобытнымъ (Максимовичъ), высказывалось другое, что этотъ языкъ не былъ языкомъ древней Руси, а пришлымъ нарѣчіемъ (Погодинъ), или что онъ есть нарѣчіе вторичной формаціи, выдѣлившееся изъ древне-русскаго языка не ранѣе XIII—XIV вѣка, что русскіе памятники до названныхъ вѣковъ не представляютъ никакихъ признаковъ его исконности и самобытности (Срезневскій). Но съ другой стороны, рядъ филологовъ большаго или меньшаго авторитета, считали южно-русскій языкъ самостоятельнымъ языкомъ, на ряду съ главными славянскими нарѣчіями: такъ думали Миклошичъ, Пілейхеръ, и съ нѣкоторыми варіантами Бодянскій, Лавровскій, Ламанскій и др. 1).

подовриванье украинофильства.

Мивнія Микломича въ Vergleichende Gramm. I, IX; Нілейхера въ Beiträge zur vergl. Sprachforsch. I, 22; Лавровскаго въ «Обзора», укак. выше, скр. 263;

<sup>1)</sup> Въ полемикъ о южнорусской народности и языкъ въ 1850-хъ годахъ и поздите приняли большее или меньшее участие Погодинъ, Максимовичъ, Срезневский (въ «Мислихъ объ истории русск. языка»; но иначе говоритъ онъ въ «Обозръни главя. чертъ сродства въ слав. наръчнихъ», Ж. Мин. Нар. Пр. XL), Лавровский. Котляревский и др., въ «Москвитянинъ», «Р. Бесъдъ», академич. «Извъстихъ», «Основъ». Въ полифине годи полемика, въ другихъ рукахъ, превратилась въ политическое заподозриванье украинофильства.

Въ последнее время вопросъ поставленъ всего шире въ трудахъ Потебни и Житецкаго, именно на почву историческаго изученія формъ и звуковь, въ связи съ изученіемъ частныхъ южнорусскихъ нарічій и съ этнографической исторіей племени. Житецкій исходить изъ положенія, что древній русскій языкъ или пра-языкъ, который долженъ считаться источникомъ всёхъ позднёйшихъ вётвей, не быль единообразнымъ цельнь во всемъ племени, но уже заключаль въ себе известное разнообразіе, которое отражало собой разрозненный быть племень, но поврывалось общимъ карактеромъ цёлаго языка. Изъ этой неустановленности стараго языка шло въ разнихъ направленіяхъ развитіе нар'ечій. Гивздомъ восточнаго Славянства были земли между Карпатами и верховьями Дивпра; отсюда выходили поселенцы на свверъ и востокъ, и здёсь надо искать древнёйшихъ племенныхъ группъ. О старыхъ племенахъ мы знаемъ очень мало, и чтобы выяснить ихъ этнографическую судьбу, Житецкій находить наиболье цьлесообразнымь слыдить за современными крупными единипами племени, опредёляя ихъ отношение степенью близости современных нарычій къ архаическимъ форманъ стараго русскаго языка. Исходной точкой въ этомъ смысль Житецкій принимаеть подлясско-малорусскія нарычія. Съ ходомъ исторіи, изъ містныхъ говоровъ медкихъ племенъ слагались говоры земель, въ которыя народъ собирался политически (т.-е. изъ иъстнихъ частнихъ говоровъ видвигался особенно одинъ и получаль преобладающее значеніе), и тогла выделились главнымъ образомъ элементы южнорусскіе, бълорусскіе и новгородскіе. Такъ бымо приблизительно въ періодъ оть половины IX до половины XII въка: къ этому времени старый племенной быть окончательно разложился и на смёну земельных в нарёчій стали обозначаться еще болёе крупныя группы, въ видъ двухъ главныхъ наръчій русскаго языка, ржнаго и съвернаго. Авторъ выставляетъ очень справедливую мысль (которой досель почти не давалось мьста въ разсужденіяхъ объисторическомъ ходѣ языка), что на развитіе языка глубокое вліяніе оказивали именно бытовыя и историческія условія; что съ одной стороны илемя, заброшенное вдаль или въ сторону отъ историческаго движенія способите сохранить непривосновенно старину языка (какть очень древнія формы и сохраняются въ областныхъ нарвчіяхъ), съ другой,

Водянскаго въ «Чтеніяхъ» 1858, IV, III, 72; Ламанскаго, О нѣкот. слав. рукоп.,

По мевнію Миклошеча, «нэслівдованіе показиваеть, что малорусскій языкь слівдуєть разсматривать какь самостоятельный язикь, а не какь нарічіе великорусскаго»; объ этомъ Ягича, Агсніч, І, 508. Ламанскій находиль, что нівоторыя особенности южнорусскаго языка должны быть отнесены ко времени до-историческому. По словамь Лавровскаго, «черты этого нарічія дають ему неоспоримоє право на такое же самостоятельное місто, какое занимають и другія славянскія нарічія».

племя, вовлеченное въ разгаръ исторической жизни, скоръе покидаетъ старину, развиваетъ новое содержаніе и съ тъмъ вмъстъ новыя формы языка. Такъ это и было съ Южноруссами и Великоруссами: съ половины XII въка между югомъ и съверомъ началась борьба за преобладаніе; возвышеніе съверо-восточной Руси возвысило и съверо-восточный оттънокъ языка, въ которомъ поглотились мъстныя наръчія того края (какъ новгородское), и великорусскій мало-по-малу получилъ господствующее значеніе. Историческая судьба, раздълившая съверъ и югъ, повела въ различномъ направленіи и ихъ наръчія 1).

Съ XIV столътія южная и западная Русь окончательно отдълнись отъ съверной: политическій центръ южной Руси еще ранъе перешель на западъ, въ Червонную Русь, знаменитые князья которой, Романъ и Даніилъ, пытались объединить южно-русскій народъ, но попытки не удались или не удержались, и въ концѣ XIV въка Галицкая Русь присоединена къ Польшѣ, какъ провинція. Въ восточной части южной Руси и въ Руси съверо-западной (Бълоруссіи) образовалось съ начала XIV въка особое русское государство, подъ властью князей литовскихъ, почему оно и назвалось княжествомъ Литовскимъ или просто Литвой. Польша постоянно стремилась присоединить къ есбѣ это русское государство, и съ этой цълью выбирала литовскихъ князей на польскій престолъ; наконецъ достигла окончательнаго соединенія на Люблинскомъ сеймѣ 1569.

Въ то время какъ Москва объединяла съверо-восточную Русь и выработывала свой особый стиль государственности и культуры, южная и западная Русь стали въ совсћиъ иныя отношенія, которыя еще болье отдалили ихъ другъ отъ друга. Татарское нашествіе прервало общерусское развитіе, отъ котораго уцільно лишь отвлеченное сознаніе племенного единства съ съверомъ, и въ особенности единства православнаго. Въ литовскомъ правленіи наступилъ повый общественный: порядокъ, сильно подъйствовавшій на положеніе народности: въ первосвремя русская народность въ "Литвъ" оставалась господствующей, нозатъмъ народъ сталъ терять свои висшіе класси, которыхъ вліяніе и богатство могли бы служить ему защитой; боярство принимаеть всебольше польскіе правы, языкъ, католичество, наконецъ почти совстивсливается съ польскимъ магнатствомъ и шляхтой, и вмёстё съ ними становится чуждой, наконецъ враждебной собственному народу. Перемъна народности и религии не только раздълила высшіе классы отъ народа, по и предала последній крайнему безправію. Введеніе унія поставило народную церковь въ положение едва терпимой ереси. На-

<sup>1)</sup> Подробиће у Житецкаго, стр. 259, 269—273; ср. «Вѣсти. Евр.» 1876, іюнь, «Древий період» русской литератури».

конецъ, подавленный элементъ обнаружилъ страшную реакцію и заявилъ себя рядомъ ожесточенныхъ возстаній, которыя начинаются въ концѣ XVI столѣтія, а въ половинѣ XVII-го, при Хмельницкомъ, оканчиваются присоединеніемъ Малороссіи къ Московскому царству. Заднѣпровская Украйна еще оставалась польской, и прежнія отношенія господствующаго класса къ народу продолжались; во второй половинѣ XVIII вѣка "Коліивщина" напомнила жестокости козацкихъ войнъ противъ Польши. Затѣмъ слѣдовали раздѣлы Польши, вся Малороссія кромѣ Галицкой Руси и Русь западная "возсоединились" съ Россіей, но только освобожденіе крестьянъ 1861 развязало, въ главномъ по крайней мѣрѣ, тотъ узелъ, который такъ тяжело для всѣхъ сторонъ связалъ народныя отношенія южной и западной Руси и Польши.

Присоединенная Малороссія въ теченіе ста лѣтъ сохраняла еще свое устройство, но власть гетмана все больше падала, стала номинальной, и наконецъ была упразднена. Малороссія больше и больше подчинялась русской администраціи, нравамъ, образованію. Но при самомъ "возсоединеніи" Южноруссы, по противоположенію съ Поляками чувствовавшіе себя единокровнымъ (не только единовѣрнымъ) народомъ съ московскими Русскими, внѣ этого противоположенія чувствовали себя особымъ народомъ отъ Москвичей: присоединяясь къ Москвѣ, они дѣлали оговорку о сохраненіи своихъ политическихъ правъ и независимости, но разница шла и глубже политическихъ правъ,—именно простиралась вообще на бытъ, языкъ и характеръ народа.

Когда въ своемъ средневъковомъ дъленіи русское племя распадалось на политическія группы, дъленіе выразилось въ значительной пестротъ народныхъ названій, которая въ наше время не разъ подавала поводъ къ національно-полемическимъ парадоксамъ, въ родъ того, какъ польскіе писатели украинской школы или школы Духинскаго, называли "Русью" собственно Южноруссовъ, а Великоруссовъ звали или "Москвой" или (что было уже уступкой) "Россіянами", считая ихъ совствиъ другимъ племенемъ (по Духинскому, туранскимъ), тогда вакъ Южноруссы выходили почти однимъ племенемъ съ Поляками; или, какъ Галичане (которыхъ путаютъ еще австрійскія дипломатическія соображенія) доселть не могутъ разобраться съ пазваніями: "русскій", "россійскій" или "русинскій" (рутенскій). Но эта средневъковая пестрота объясняется очень просто.

При завоеваніи южно-западной Руси князьями литовскими и основаніи Литовскаго княжества, имя "Литва" стало принадлежностью западной Руси (Бѣлоруссіи); южная Русь осталась при старомъ специфическомъ названіи Руси. Въ XV вѣкѣ въ нынѣшней Россіи составилось четыре нолитическіе отдѣла восточнаго Славянства: Русь, Литва,

Новгородъ, Москва. Въ XVI столетін Новгородъ паль, и осталось три отдъла: Русь, Литва и Москва. На востовъ имя Руси принималось вакъ принадлежность въ общему славано-русскому роду (вавъ это понятіе унаслідовано было еще отъ древней Кіевской Руси); на югозападъ сохранялось старое мъстное имя. На востовъ это имя означало единство племени по происхожденію, общимъ чертамъ языка, върв и книжной образованности; на юго-западъ была кромъ того старая мъстная традиція частнаго "русскаго" племени. Когда стало совершаться московское объединение, на него по давней привычев перенесено было имя, распространенное кіевскимъ объединеніемъ, перенесено было какъ политическій терминъ національнаго государства, а затімь отъ общихь признавовъ перенесено было на болье частные и мъстные московскіе признави. "Тогда южно-русскій народъ остался какъ-бы безъ названія, - говорить Костомаровь; - его местное, частное имя, употреблявшееся другимъ народомъ (великорусскимъ) только какъ общее, сдълалось для последняго темъ, чемъ было прежде для перваго. У южнорусскаго народа было какъ булто похищено его прозвище. Родь должна была перемъниться въ обратномъ видъ. Какъ въ старину съверовосточная Русь называлась Русью только въ общемъ значеніи, въ своемъ же частномъ имъла собственныя наименованія (т. е. земельныя: Новгородъ, Суздаль, Москва и пр.), такъ теперь южно-русскій народъ могъ назваться русскимъ въ общемъ смысль, но въ частномъ, своенародномъ долженъ былъ найти себъ другое названіе". Южнорусскій народъ сохранилъ свое спеціальное имя только въ Червонной Руси (Русины)-только тамъ, гдв онъ стоялъ противъ чужихъ народовъ, Поликовъ, Намцевъ, Венгровъ, и гда слад требовалось отличать себя и въ обще-національномъ смысль; но не сохраниль этого имени тамъ, гдъ встръчался съ такими же Русскими-Москвой и Западной Русью: здъсь требовалось уже отличить себя не отъ иноземца, а отъ единоилеменника, и след. нужно было местное название. Отсюда названія: Украина, Малороссія, Гетманшина, Козаки, Черкаси. "Правду сказать, — замъчаеть Костомаровъ, — между этими названіями на одного не было вполив удовлетворительнаго (такъ какъ ни одно не обнимало всей сферы народа), можеть быть потому, что сознание своенародности не вполнъ выработивалось... Выдуманное въ послъднее время название Южноруссовъ остается пока книжнымъ, если не навсегда останется таковымъ" 1).

<sup>1)</sup> Костомаровъ, Историч. Монографін I, 229—233. Названіе «Укранни» употреблялось еще въ XIII стольтін (Полное Собр. Льтоп. II., 160); также старо названіе Малороссін; котя въ примъненіи ме къ мымьшией Малороссін; внаантійскій писатель Кодинь употребляеть имя ракру Рюссіа для обозначенія квяжества Галицко-Владинірскаго (1292 г.); въ томь же значенія это названіе находится въ латинской грамоть княза Юрія Владиніро-Волинскаго, въ 1886 (Nos Georgius Dei

Въ результать всей этой исторіи получились два современные русскіе типа, которые всего лучше характеризованы Костомаровымъ ("Двѣ народности"). Изъ одного ворня они развились отъ колонизаціи въ странахъ разной почвы, климата и сосъдства. Исторія довершила ихъ образованіе въ разныхъ направленіяхъ; но не уничтожила ихъ свази. И тотъ, и другой народъ въ своемъ историческомъ развитіи теснейшимъ образомъ примываютъ въ древнему віевскому періоду: отсюда сверъ вель исторію своей церкви, своей государственной власти, своей внижной образованности, своихъ народно-историческихъ преданій; отсюда югь насл'єдоваль то сознаніе своей народной личности, воторое спасло народъ отъ полнаго порабощения во времена чужого гнета политическаго и религіознаго. По соединеніи съ Московскимъ царствомъ въ половинъ XVII в., Малороссія довольно долго сохраняла свое особенное положение, но наконецъ вполит раздълила вижшиюю и внутреннюю политическую судьбу русскаго народа, его торжества и его невзгоды. Но она не осталась только пассивнымъ участникомъ русской жизни: напротивъ, кромъ того, что она вообще прибавила свою долю матеріальныхъ и нравственныхъ силъ, во многихъ случаяхъ Малороссія заявила себя особенно д'вятельнымъ участіємъ въ исторім русской науви и литератури. Такъ было въ XVII-мъ столетіи, когда кіевская ученость была возбуждающей силой для Москвы; такъ было при Петръ, который между южнорусскими учеными встрътилъ ревностныхъ помощниковъ реформы; такъ бывало въ нынашнемъ стольтін, когда малорусская стихія вошла могущественной струей въ русскую литературу въ произведеніяхъ Гоголя, и когда, съ развитіемъ національных винтересовъ, съ обращеніемъ къ народу, съ возникновеніемъ этнографическихъ изученій Малороссія открыла намъ замъчательное богатство своей народной позвіи. Одного этого участія ржнорусскихъ стихій въ развитіи общерусской умственной жизни и поэвіи было бы уже довольно, чтобы внушить интересъ къ изученію ржнорусской народности, чтобы желать успъха ся пробуждающемуся Canocoshanio.

gratia natus dux totius Russiae minoris). Названіе «Черкась» очень долго держалось и въ старомъ русскомъ приказно-дипломатическомъ языкъ, и въ популярномъ употребленів. Недавно читали мы, какъ великоруссь-архіерей, прошлаго въка, браниль іерарковъ малорусскихъ, которыхъ было не мало въ прошломъ столътів,—«черкасники» («Р. Старина» 1878, V, 190). Названіе «Козаччны» явно очень тъсно. Мы предпочитаємъ терминъ «южнорусскій», такъ какъ «Малороссія» въ географическомъ и историческомъ смыслъ не обниваеть всего южнаго племени даже въ самой Россіи, вапр. восточнаго Люблинскаго края и другихъ поселеній этого племени, не простирается на Червонную Русь (Галицію) и Русь Венгерскую, и неудобно въ примъвеній нь старой всторіи.

## Главныя событія южнорусской исторіи.

Древняя Русь. Объединение ея въ Киевъ.

- 1240-Взятіе и разореніе Кіева Батыемъ.
- 1821—Завоевавіе Кіева и Вольни Гедиминомъ. Столица Литовскаго княжества въ Вильнъ.
- 1386-Соединеніе Литовскаго княжества съ Польшей, бракомъ Ягелла и Ядвити.
- 1392—Отделеніе Литовскаго княжества Витовтомъ. [Затемъ новыя соединенія].
- 1500—(около)—Первые казацкіе гетманы: Евстафій Дашковичъ; Ландскоронскій.
- 1569—Окончательное соединеніе Литвы съ Польшей, оффиціально на равныхъ правахъ, на Люблинскомъ сеймъ.
- 1589—Основаніе Кіевской братской школы (съ 1631, коллегія; съ 1701, академія).
- 1596-Брестская унія.
- 1648-1649. Возстаніе Хмельницкаго; Зборовскій миръ.
- 1653—Переяславскій договоръ: Малороссія отдается подъ покровительство царя Алексія Михайловича, съ сохраненіемъ политической самостоятельности и гражданскихъ правъ.
- 1667-Андрусовскій миръ: діленіе Малороссін между Польшей и Россіей.
- 1686-Возвращение Киева Москвъ.
- 1750—1764. Последній номинальный гетманъ, Кириллъ Разумовскій. Учрежденіе Малороссійской Коллегіи. [Дале, при Екатерине II, разделеніе Малороссіи на три нам'єстничества; внеденіе или усиленіе крёпостного права; уничтоженіе Запорожья; присоединеніе Крыма].
- 1767-Гайдамаки и Уманьская резня.
- 1772—Первый раздѣлъ Польши. Присоединеніе западнаго края (Галиція откодитъ къ Австріи).

Исторія южно-русской литературы представляеть три особенние періода. Первый совпадаєть съ древнимъ періодомъ русской литературы вообще; второй обнимаєть время раздѣленія южной Руси отъ сѣверной, ознаменованное борьбою первой за православіе и козацким войнами, и отличаєтся новымъ характеромъ языка съ явными чертами малорусскаго нарѣчія; третій идеть въ особенности съ конца прошлаго столѣтія и совпадаєть съ общимъ возрожденіемъ Славянства и возникновеніемъ народныхъ литературъ.

Вслёдствіе указаннаго выше разногласія о началё южно-русской народности (главнымъ источникомъ котораго было недостаточное ивученіе южно-русской древности) древніе памятники русской литературы были также предметомъ спора между партизанами двухъ народностей; не только "Слово о полку Игоревё", но самая лётопись Нестора и другія произведенія древняго періода одними считались за памятники той русской народности, которая потомъ дёйствовала на сёверё и въ Москвё, другими—за памятники спеціально южные, съ

южно-русскимъ языкомъ и народностью 1). Но, какъ объяснено выше, въ X-XII въку невозможно примънять той мърки народностей съверной и южной, какую мы принимаемъ теперь: съверъ и югь были тогда тесно связаны политически и національно, и применять къ тому древнему періоду условія XIX, или даже XV—XVI віка было бы страннымъ анахронизмомъ. Спокойное развитіе русской народности было несомненно прервано сперва татарскимъ нашествіемъ, потомъ литовскимъ завоеваніемъ запада и юга; но до того времени между ними была врънкая реальная связь общественно-политическаго и національно-религіознаго сознанія. Писатель юга выражаль собой и свверную Русь; писатель свверный быль известень на югв. Словомъ, ють и сёверь представляли въ письменности полную общность и одно цёлое. Такъ старые лётописные своды, какимъ была и Несторова лётопись, обобщають изв'естія о всей русской земав, и с'яверные л'етописцы начинали свои болье поздніе своды съ кіевскаго Нестора. Была мъстная особность, даже ревность, слъдствіе федеративнаго склада земель, но народное единство сознавалось неизмённо и постоянно выражалось въ письменности. Сколько бы ни быль произведениемъ юга Несторь, Печерскій Патерикъ, Хожденіе Даніила, Кириллъ Туровскій, они были всеобщимъ русскимъ достояніемъ, и вся эта южная литература сохранилась почти исключительно съвернымъ преданіемъ и въ сверных списках вогда старые памятники южной книжности были истреблены въ безконечныхъ опустошеніяхъ, какимъ подвергалась южная Русь. Такъ ясно отражалось въ письменности единеніе національнаго сознанія, которое заслоняють оть насъ событія поздільйшей эпохи. Оть произведеній кіевскаго періода велась въ московскомъ періодъ своя, уже великорусская традиція, когда на югь событія и условія народной живни ввели новыя направленія: произведенія старо-славянскія и древне-русскія, явившіяся первоначально на югв, потомъ забылись нии помнились на югь далеко не съ той отчетливостью какъ на съверъ. Параллельное явленіе мы увидимъ въ судьбъ древняго эпоса.

Такимъ образомъ памятники древняго періода составляли общее достояніе объихъ отраслей русской народности, которыя объ коренятся, съ разными оттънками, въ этомъ періодъ. Тъмъ не менъе нельзя не замътить, что древній періодъ русской литературы, когда все-таки дъятельность преобладала на югъ, носить значительно иной карактеръ, чъмъ средній періодъ, когда основное теченіе національ-

<sup>1)</sup> Иввъство, что на эти памятники заявляли притязаніе и польскіе историки 
«украниской» школи, которымъ, напр., Поляне казались Поляками, Русь—соксімъ 
особнить народомъ отъ «Московтовъ» и т. п. Такъ наприм., даже Вишневскій причеслить къ польской литературі «Слово о Полку Игореві». Странность этихъ притязаній излишне доказывать. Впрочемъ, эта точка зрінія является слишкомъ случийной и не ракультется раксудительными польскими писателями.

ной жизни шло на съверъ и въ центръ, - различіе, въ которомъ необходимо признать извъстное участіе этнографической разницы юга отъ свиера. Древній церіодъ отличается вообще характеромъ свободной непосредственности и свъжей силы: въ исторіи внѣшней, это была пора смёлыхъ подвиговъ, общирнаго распространенія земель; въ образованности-пора оживленной д'ятельности, зам'ячательных начатковъ литературы и поэтического творчества. Народныя отношенія были и вив и внутри свободиве, не было упорной національной и религіозной исключительности, которая потомъ такъ долго оставляла Москву вив всякаго общенія съ европейскимъ образованіемъ. Воинственная дъятельность, борьба съ наступавшими ордами сдълала кіевскій періодъ героическимъ періодомъ народной позвіи. Большему простору народной жизни надо приписать и оригинальную самобытность старой литературы: Кіевъ, проводникъ христіанства, безъ сомнѣнія еще ранѣе быль путемъ извъстной цивилизаціи, шедшей съ юга, и первыя начала литературы на югь замъчательны для той эпохи. Кромъ книгь, приходившихъ отъ южнаго Славанства, эта литература представляеть самобытныя произведенія, съ которыми не могуть равняться труды южно-славянскіе. Едва было принято христіанство въ концъ X-го въка, и уже въ половинъ XI-го являются писатели, овладъвшіе новымъ порядкомъ идей и искусствомъ изложенія, а въ XII въкъ мы видимъ уже настоящаго перковнаго ритора, какъ Кирилъ Туровскій; далве, видимъ целый рядъ легендъ, отчасти весьма поэтическихъ (Патерикъ Печерскій); замічательную літопись, съ которой не могуть равняться даже гораздо болье позднія произведенія, и вообще обильное веденіе л'втописей, между которыми Волынская есть единственная въ своемъ родь по живому, народно-поэтически окрашенному разсказу; князя-писателя какъ Владиміръ Мономахъ; путешественника Даніила, который по отзывамъ новійшихъ ученыхъ занимаеть мъсто въ ряду лучшихъ средневъковихъ описателей Святихъ Мъстъ; высоваго достоинства поэму изъ дружиннаго быта, которой въ сожалънію уже не съумъли понять и върно передать поздніе книжники. И вообще книжники московскаго періода, -- говоря относительно, -- не достигали тахъ достоинствъ, какія обнаруживаются въ древнюю эпоху, - какъ, "Слово о полку Игоревъ" нашло въ немъ только слабое подражаніе въ "Задонщинів"; "Патерикъ" им'яль достойное пролодженіе лишь въ немногихъ житіяхъ, --особенно новгородскихъ.

Насколько въ памятникать древняго періода обнаружилось то наръчіе, какое называють теперь южпорусскимъ, это еще не вполнъ выяснено. Вопросъ труденъ, потому что старо-славянскій языкъ, по большей части господствовавшій въ книгъ, устранялъ мъстныя наръчія; кромъ того, памятники стараго періода дошли до насъ почти исключительно въ спискахъ съверныхъ. Шафарикъ видълъ слъды южно-русскихъ формъ уже въ известныхъ сборникахъ 1073 и 1076 годовъ; далье, такіе слыды находять въ евангелін 1143 года, въ "Прологь" XII стольтія и т. д. Эти признави въ старыхъ рукописяхъ еще не многочисленны и могуть казаться лишь неглубокими чертами мъстнаго говора, какъ напр., подобныя черты въ памятникахъ новгородскихъ; но нъсколько позднее, они носять уже несомивню южно-русскій характерь и въ церковныхъ внигахъ, вакъ Луцкое евангеліе XIV въка, поученія Ефрема Сирина XIV въка, а особенно въ актахъ и грамотахъ, гдъ живой языкъ всегда находилъ больше мъста 1).

Съ татарскимъ нашествіемъ южная Русь отдълилась отъ съверной; затемъ Литовское завоевание дало новый поворотъ и политической, и духовной жизни народа. Въ Литовскомъ завоеваніи южная и западная Русь стала въ одно общее положение 2). Первый завоеватель, Гедиминъ быль азычникъ, но оказываль полную терпимость къ православію. Ольгердъ повволилъ крестить въ православіе двънадцать своихъ синовей, подъ конецъ и самъ принялъ православіе. При Ягеллъ произошло впервые роковое соединение Литвы и Польши, которое тотчасъ свазалось насильственной пропагандой католичества: здёсь началось угнетеніе, ставшее источникомъ въковыхъ бъдствій для западнаго и ржнаго русскаго народа и приведшее въ вровавому разрыву XVII въка. Ягелло уже отнималь у православныхъ политическія права. Отдъленіе Литовскаго вняжества при Витовть не измънило существа двла; онъ имвлъ больше тершимости, но католичество твмъ не менве объявлено было господствующей религіей. Побъда православія при

<sup>1)</sup> См. Шафарика, Slov. Národopis, 1849, стр. 27—28; Буслаева, Хрестом. 276, 278; Записки Акад. Н. VII, II, 154, 161; Горскаго и Невоструева, Опис. Синод. библютеки, I, 208 и др., и книгу Житецкаго.

<sup>2)</sup> Выше указанныя сочиненія по исторіи южной Руси въ значительной м'вр'в относятся и въ западной. Спеціальние о западной Руси укажень еще слидующее:

<sup>—</sup> Авты, относ. въ исторіи западной Руси, собр. и взд. Аркеогр. Коммиссією. 5 томовъ. Спб. 1846-1853.

<sup>—</sup> Акты, педав. Коммиссією, высоч. учрежд. для разбора древнихъ актовъ въ Вильно. Т. 1—2. Вильно, 1865—67; т. 3, 1870.

— П. Батюшковъ, Памятники русской старины въ зап. губерніяхъ виперіи.

Сиб. 1867—1875 (6 вып.).
— Археогр. Сборникъ документовъ, относящихся къ исторіи съвер. зап. Руси. Вильно, 1867-1870, 8 томовъ.

<sup>-</sup> О. Турчин овичь, Обозрвніе исторіи Білоруссіи съ древивішихь времень. Сиб. 1857.

<sup>-</sup> Эркертъ, Взглядъ на исторію и этнографію зап. губерній Россіи. Съ атласомъ. Спб. 1864.

<sup>—</sup> И. Д. Бъляевъ. Очервъ исторіи съверо-зап. крал Россіи. Вильна. 1867. — Игнатій Даниловичъ, Latopisiec Litwy i Kronika Ruska. W Wilnie 1827 (русская летопись, переписанная по-польски, съ комментаріемъ).

<sup>—</sup> Труди польскихъ историковъ: Лелевеля, Бандтке, Нарбутта, Вишневскаго, Шайнохи, Ярошевича, Лукашевича и проч, касающіеся Литовской Pycz.

Свитригайл'в была непродолжительна, и за ней посл'єдовали опять католическія отместки.

Политическое отд'вление юго-западной Руси отъ московской сопровождалось и раздёленіемъ церковнымъ. "Литва" (какъ стала называться южная и западная Русь, и особенно последняя) нёсколько разъ стремилась основать русскую митрополію, отдільную отъ той старой, воторан изъ древняго Кіева черезъ Владиміръ перешла въ Москву. Во второй половинѣ XV вѣка это отдѣленіе окончательно совершилось. Его желали особенно князья по политическимъ соображеніямъ; какъ посл'в стало вилно, въ немъ сказалось и другое, бытовое, основание -иной характеръ духовной жизни и образованія на югь и съверь, такъ что отделение могло иметь свою естественность; но вообще оно было невыгодно для юго-западной церкви и народа. На ту пору, когда церкви пришлось бороться съ католичествомъ, она ограничена была своими собственными силами, и перерывъ церковной связи — при тогдашнемъ значенім подобныхъ связей-неблагополучно отражался на самой народной судьбъ, -- хотя надо принять въ разсчетъ, что Русь восточная сяма выработывала тогда крайне исключительный національный и церковный типъ, и ея деспотическій взглядъ не способствоваль сближенію.

При Ягеллонахъ положение православия въ южной и западной Россін било еще спосно, такъ вакъ иногда они не хотели или опасались раздражать жителей религіозными притесненіями; но оне все-таки бывали, и вследствіе того (при Александре) много западно-русскихъ кназей нерешло въ подданство московскаго киязи, потермни были съверскіе города и Смоленскъ. Наиство уже давно мечтало о подчиненіи себ'в русской церкви; въ Москвъ его старанія были совершенно безуспъщны; но на занаде шансовъ было больше, такъ какъ того-же искало и польское правительство. Флорентинскій соборъ даваль надежду достигнуть цъль, состоявшей въ томъ, чтобы окончательно привязать юго-западную Русь къ католической Польше и въ политическомъ, и въ церковномъ отношенін. Принявшій флорентинскую унію, митр. Исидоръ долженъ быль бъжать изъ Москви, но признанъ билъ въ Литвъ, однако уніатская митрополія уже вскор'є (по смерти рекомендованнаго Исидоромъ Григорія, ум. 1472) должна была уступить православной. Наконецъ, сил православія была повидимому окончательно подорвана: Люблинское соединеніе, на мнимо равныхъ правахъ, Литвы и Польши, дало весь просторъ польской исключительности, и завершениемъ дъла была Брестская унія.

Вся исторія Литовской Руси подъ польскимъ владычествомъ была постепеннымъ стѣсненіемъ русской народности и религіи. Въ Рѣчи Посполитой постоянно провозглашался принципъ свободы исповѣданій, но на дѣлѣ православіе было все больше и больше стѣсняемо въ по-

литическихъ правахъ; сеймы отказывались принимать въ сенатъ руссвихъ православныхъ магнатовъ, светскихъ и духовныхъ; въ обыденныхъ отношеніяхъ общественной жизни православіе подвергалось униженіямъ; право короля утверждать епископовъ и настоятелей монастырей повело въ крайнимъ злоупотребленіямъ: эти мъста продавались, или давались людямъ недостойнымъ; монастыри отдавались свётскимъ людямъ, какъ аренда; въ мъстахъ, принадлежавшихъ польскимъ владъльцамъ, православные русскіе подвергались всякимъ притесненіямъ и не находили защиты. Въ первое время по литовскомъ завоеваніи князья и владёльцы оставались православными; но мало-по-малу политическія связи съ польскимъ магнатствомъ, вліяніе польскихъ нравовъ и извъстной образованности, привлекали русское шляхетство въ польскую среду, оно ополячивалось и переходило въ католицизмъ-чъмъ дальше, твиъ больше. Съ призваніемъ іезуитовъ въ Польшу начинается особенно тажелая пора для православія и русскаго народа. Іезуиты умъли привлекать въ унію и русское духовенство - перспективой независимаго положенія и господства, тогда какъ теперь оно завискло и отъ чужеверныхъ властей и пановъ, и отъ собственныхъ мірянъ; и шляхту-указаніями на нев'єжество православнаго духовенства, на то, что православіе есть низшая втра, свойственная грубому холопству; факты общественнаго быта подтверждали ихъ увъренія, и съ конца XVI вък обращения въ унію или прямо въ католичество усиливаются до того, что въ XVII въкъ народъ оставался почти одинъ въ своемъ православіи съ долей гонимаго и унижаемаго духовенства.

Таково было въ общихъ чертахъ положение вещей въ среднемъ періодъ исторической жизни южной и западной Руси.

Но нѣть худа безъ добра, и польское господство имѣло свои благопріятныя стороны. Временами въ Польшѣ бывала дѣйствительная свобода исповѣданій: когда законы исполнялись, то православная община имѣла свободный и шировій кругъ дѣятельности, какого не установилось въ московской Руси; черезъ Польшу приходила въ югозападную Русь школа, хотя спеціальнаго церковно-схоластическаго направленія, но съ европейскимъ характеромъ. Эти условія помогли литературному движенію южной и западной Руси въ ту пору, когда опасность, угрожавшая народности, вызвала энергическое проявленіе ед умственной и воинственной силы—въ XVI—XVII стольтіяхъ.

Судьба русской письменности въ этомъ край съ XIII-го вёка, до сихъ поръ очень мало извёстна. При разореніи страны Татарами, древніе памятники гибли и естественно было, что литературная дёятельность упала; позднёйшія опустошенія истребляли и тё памятники,

вакіе могли возникать въ XIV-XV столетіяхъ. После паденія Кіева, книжная образованность нашла убъжище въ болье западнихъ русскихъ княжествахъ, какъ Галичъ и Владиміръ, при Ярославъ Галицкомъ и Владиміръ Волинскомъ, который самъ писалъ и переводиль книги. Изъ поздивищихъ фактовъ можно заключать, что въ самомъ Кіевъ не прерывалась традиція, и старые памятники, какъ напр. Летопись и Патерикъ, сохранили свою известность и авторитеть. Русская народность долго сберегала свое господствующее значение не только въ старомъ гитадъ, Кіевъ, но и на съверо-западъ, въ ближайшемъ сосъдствъ съ Литвой. Еще до завоеванія, были извъстныя связи между Литвою и Русью, и литовскіе завоеватели въ сѣверо-западномъ врат своро принимали русскій языкъ какъ языкъ правленія, русскую въру и грамоту. Въ съверо-западной Руси въ тъ времена политическая жизнь была деятельные чемь на югь, и оттого съ XV выка господствующимъ языкомъ и въ книгъ стало наръчіе западно-русское (бълорусское, называвшееся также польско-русскимъ). Это быль довольно странный языкъ, гдъ главнымъ элементомъ была общерусская основа, но съ оттънками старославянскаго и польскаго языка и наконепъ южнаго и собственно бълорусскаго нарвчія; оттвики являлись въ большемъ или меньшемъ количествъ, смотря по содержанію: въ церковныхъ книгахъ оставался старо-славянскій, лишь нёсволько затронутый мёстной рёчью писца: въ актахъ юридическихъ-больше народно-русскаго; мъстность писанія отзывалась южными или западными особенностями; въ поздибишихъ памятникахъ польское вліяне становится все заметнее, какъ въ белорусскомъ, такъ и въ южнорусскомъ. Въ то же время и южно-русское нарвчіе двиствовало, какъ оффиціальный языкъ власти, и какъ языкъ книги съ теми же оттеками старославянскимъ и польскимъ. Общность условій, общность литературныхъ цёлей дёлали то, что оба теченія внижнаго языва сливались, и писатели XVI--XVII въка изъ южной или западной Руся принадлежали равно объимъ. Впрочемъ, къ концу описываемаго періода южная Русь и Кіевъ снова пріобретають преобладающее значеніе.

Памятники русскаго нарѣчія идуть въ рядѣ автовъ и грамоть съ XIV вѣва: замѣчательнѣйшіе изъ нихъ—"Судебнивъ" вел. кн. Казвмира (1468) и "Литовскій Статутъ", составленный въ 1522—29 годахъ, принятый сеймомъ въ 1530, и размножавшійся внослѣдствіи новыми узаконеніями: такъ называемая "Литовская Метрика" 1). Въ Статутѣ 1566 оффиціально постановлено, что "писарь земскій маеть по руску литерами и словы русскими вси листы и позвы нисати, а не

<sup>1)</sup> Большое число оффиціальных актовь и грамоть этого языка находится вы изданіями прот. Григоровича, ки. Оболенскаго, Археограф. Коминссін, Виленской Коминссін для разбора древнихь актовь и т. д.

иншымъ нзыкомъ и словы". Литвинъ Михалонъ въ своей латинской внигъ жалуется на преобладаніе русскаго языка: "мы учимся московскому языку, не древнему, не заключающему въ себъ никакого возбужденія въ доблести, такъ какъ русское нарѣчіе чуждо намъ Литовцамъ, то-есть итальянцамъ, происходящимъ отъ крови итальянской" 1). Тотъ же языкъ былъ дипломатическимъ языкомъ въ сношеніяхъ съ Татарами, Молдавіей.

Въ западной Руси велось и старое лѣтописное преданье; но лѣтописи западно-русскія мало зам'вчательны, коротки и отрывочны: любошитно, что онъ встрвчаются въ сборникахъ вмъсть съ льтописями восточной Руси 2). Въ цервовной внижности тамъ естественные береглась церковно-славянская старина: сюда принадлежать знаменитыя вирилловскія инкунабулы, напечатанныя Фіолемъ. Швайпольть Фіоль (ум. 1525) быль кажется польскій нёмець, родомь изъ Люблина, гдё начиналось западно-русское православное населеніе. Это быль, повидимому, предпріимчивый человькъ; путешествуя въ Германіи для своего ремесла, онъ научился тамъ внигопечатному дёлу и устроивъ типографію въ Краковъ, издаль здъсь Шестодневъ, Часословъ, Псалтирь (и можеть быть другія книги), въ 1490 и 1491 годахъ. Но въ томъ же 1491 году онъ былъ призванъ на судъ краковскаго епископа. гдъ долженъ былъ присягнуть въ върности ватолической церкви, и наконецъ, для избъжанія тревогъ, ушелъ въ Венгрію. Повидимому, его подозрѣвали въ связяхъ съ гуситствомъ и въ наклонности къ православной церкви, которой должны были служить его изданія. На ньсколько времени книгопечатание прервалось; но съ 1517 года выступиль новый деятель. Это быль Францискъ Скорина: онь быль родомъ изъ Полоцка, учился въ Краковъ, гдъ сталъ докторомъ медипины, и предприняль въ Прагъ издание Библи на русскомъ языкъ,отчасти кажется въ старославанскомъ переводъ, провъренномъ по греческому и еврейскому тексту, а особливо по Вульгать; думають также, что онъ пользовался и чешскимъ переводомъ Библіи. Отдельныя библейскія книги выходили въ Прагѣ, 1517—1519, потомъ онъ продолжаль изданіе въ Вильнъ. До сихъ поръ не рѣшено, быль ли Скорина православный, или католикъ; за православнаго считаетъ его между прочимъ польскій историкъ литературы, Вишневскій 3). Запад-

<sup>1) «</sup>Временникъ» М. Общ. Ист. и Др. XXIII; Арх. истор.-поридич. свъдъній, Калачова, ІІ, пол. 2, 43. Брат. Помочь, 378.

<sup>2)</sup> Выше названо изданіе этихъ лѣтописей у Даниловича: Latopisiec Litwy; си. также А. Н. Попова, въ Запискахъ II Отд. Акад. І. Подробная лѣтопись исдана Нарбуттомъ, Pomniki do Dz.

<sup>\*)</sup> Вишневскій, Hist. liter. polskiéj, VIII, 477. Изданія Скорины были описаны у Сопикова, въ Опыть росс. библіографін; далье, перечислены въ «Хронолог. Указатель славяно-русскихъ книгъ церк. печати съ 1491 по 1864 г.» (Ундольскаго, съ дополненіами Викторова и Бычкова). М. 1871, стр. 3—5, гдв указана отчасти ли-

ное нарѣчіе представляетъ затѣмъ много другихъ книгъ, переводовъ отцовъ церкви, богословскихъ полемическихъ сочиненій; старославанскія богослужебныя книги, печатанныя въ западно-русскихъ типографіяхъ, снабжались бѣлорусскими предисловіями, дополненіями и объясненіями, и т. д.

Дъятельности собственно литературной не замътно въ западной Руси этого времени; но приведенные факты свидътельствують, что быль извъстный уровень образованія. Въ ту эпоху религіозныхъ броженій переводъ Библін быль признакомъ умственнаго запроса, потребности изследованія: возможно, что указанія на чешскія вліянія въ біографін Фіоля и въ дъятельности Скорини имъютъ свое основаніе, какъ вообще въ Польше и княжестве Литовскомъ нашло сильныя отраженія сначала чешское движение со временъ Гуса, потомъ нѣмецкая реформація. Въ XVI в. реформація имала много последователей въ польской и западно-русской аристократіи; такъ покровителемъ протестантства быль литовскій канплерь Радзивилль при Сигизмундів II Августів. Это религіозное броженіе съ одной стороны возбуждало потребность въ изследовании религіозныхъ вопросовъ, съ другой заставляло ревностныхъ приверженцевъ церкви готовить оружіе на возникавшую опасность. Вообще начиналось иное положение религиозно-умственныхъ интересовъ чемъ было тогда въ московской Руси. Православіе лицомъ къ лицу встръчалось здъсь съ враждебними ученіями; ему не довольно было отвлеченно-книжнаго отрицанія "еретическихъ" ученій, или не довольно было голословной нетерпимости и исключительности, заставлявшихъ (чуть не буквально) считать католика или протестанта слугами сатани: напротивъ, здёсь приходилось имёть дёло съ живыми людьми, которые не всь же были слугами сатаны, съ фактами, которые надо было выяснятьоттого является здёсь потребность въ тёхъ же орудіяхъ борьбы, слёдомтельно въ тахъ же средствахъ образованія, какими владали противниви. При этомъ должно было оказываться, и оказывалось, что образованіе само по себт имьло привлекательность; оно дълалось привмчнымъ понятіемъ, для людей просвъщенныхъ-твердо сознаваемой потребностью. Поэтому, между Москвой и западной, а также и южной Русью (гдѣ дѣйствовали тѣ же условія) стало обнаруживаться нѣвоторое недоразумьніе, какъ скоро стала выясняться разница этихъ характеровъ: московская неподвижность заподозрѣвала южныхъ и запалныхъ православныхъ богослововъ, и если мы видимъ это въ XVII в

тература предмета; см. также Копитара, Hesychii Glossographi, 38; Голованкаго, вы галицкомы «Науковомы Сборникь», Львовь, 1865, вып. 4; М'ац вевскаго, вы Encyklop. Powszechna. Вообще: А. Гатцука, Очеркы исторіи кингопеч. діля вы Россіи, вы «Р. Вістникі» 1872. V.

XVIII стол'єтіяхъ, то первое начало недоразум'єній является въ особенности въ эту эпоху, въ XVI или даже еще въ XV стол'єтіи.

Полагають, въроятно не безъ основанія, что движеніе, начавшееся въ западной Руси, не осталось безъ вліянія на Москву; думають, напримъръ, что одинъ изъ первыхъ начинателей книгопечатанія въ Москвъ, Цетръ Мстиславецъ, быль однимъ изъ мастеровъ въ типографіи Скорины, и въ Москву пришелъ изъ Вильны; позднѣе, ученость бълорусская и кіевская стали крупнымъ фактомъ въ цѣлой исторіи русской образованности.

Въ изложени книжной церковно-полемической литературы нѣтъ надобности раздѣлять исторіи западнаго и южнаго русскаго движенія, такъ какъ въ книжномъ отношеніи они носили одинъ общій характерь и стояли въ одинаковомъ положеніи къ польскому и католическому міру. Своеобразныя отличія юга отъ сѣверо-запада выступатотъ тогда, когда на историческую сцену является народный элементъ — въ козацкой борьбѣ и выразившей ее народной южно-русской поззіи.

Языкъ южно-русскій въ этоть періодъ уже является въ письмѣ съ тѣми особенностями, какія отличають его оть западнаго (бѣлорусскаго) и сѣвернаго (великорусскаго). Выше упомянуты памятники, въ которыхъ находять его признаки еще въ первые вѣка русской письменности; съ XIV вѣка эти признаки выражаются уже совсѣмъ ясно. Таковы они въ южно-русскихъ актахъ, значительное число которыхъ издано въ послѣднее время 1).

Отъ первихъ въковъ средняго періода осталось мало извъстій и мало письменныхъ памятниковъ, такъ что трудно составить себъ понятіе о литературныхъ явленіяхъ этого времени. Конецъ древняго періода указываль возможность замѣчательнаго литературнаго развитія. "Слово о полку Игоревъ" и Волинская лѣтопись представлялись нѣкоторымъ изслѣдователямъ какъ результать особой школи, и если было дѣйствительно такъ, эта школа обнаружила много замѣчательнаго народно-поэтическаго искусства. Татарское нашествіе повидимому нанесло окончательный ударъ этимъ зародышамъ; но позднѣе въ южнорусскомъ племени, при всемъ его подчиненіи чужой государственности, развилось своеобразное и оживленное движеніе, которое многими чертами напоминаеть его старину.

Въ церковной письменности южная Русь сохранила (хотя повидимому въ гораздо меньшемъ объемъ, чъмъ съверная) книжныя преданія

<sup>1)</sup> Изданія выше названы; образчики собраны у Житецкаго, стр. 353 и след.

древняго періода; но какъ въ съверной письменности, такъ и въ южной, народный говоръ все больше выступаеть въ тёхъ произведеніяхъ, которыя были ближе къ жизни-именно въ грамотахъ и письмахъ; въ книгъ онъ, какъ бълорусскій, мъщался съ церковно-славянскимъ и польскимъ. И здёсь, какъ на северо-западе, живое чувство народности и умственный запросъ выразились стремленіемъ къ передачь свящ, писанія на народномъ языкъ-замічательное явленіе, которому ньть параллели на стверь. Такъ, къ концу XV или началу XVI въка относять южнорусскій переводь "Пісни Пісней" съ послівсявнями, въ которомъ находять следы чешскаго подлинника 1). Въ 1556-1561 написано писцомъ Михаиломъ, сыномъ протопопа Саноцкаго, четвероевангеліе, переведенное по порученію княгини Гольшанской съ болгарскаго на южно-русскій языкъ, "для лішого вырозумленья люду христіанского посполитого", повидимому этимъ самымъ Михаиломъ. подъ руководствомъ Григорія, архимандрита Пересопницкаго <sup>2</sup>). Это такъ называемое Пересопницкое евангеліе (Пересопница-на Волыни, между Ровномъ и Луцкомъ, нынъ съ остатками древняго монастыря). Далье, евангеліе на славянскомъ и малороссійскомъ языкахъ, напечатанное въ типографіи Тяпинскаго, безъ означенія міста и времени печатанія, но вероятно около 1580, съ ссылками на поляхъ на евангеліе московское, недавно друкованное 3); малорусская Псалтиры XVII-го въка и проч.

Литературная діятельность южной (какъ и западной) Руси обнаружилась особенно въ области религіозной. Выше говорено о томъ, какъ государство и національность польская стремились овладёть высшими классами русскаго народа въ "Литвъ" и Южной Руси, а католицизмъ, въ параллель къ тому, стремился подавить православіе. Послів "уніи" политической, въ Люблинъ, совершается "унія" въроисповъдная, въ Брестъ. Та и другая сділали большія завоеванія. Но какъни были значительны выгоды, какія доставались русскому боярству въ положеніи польскаго магнатства, и какія пріобрътало высшее духовенство, вступая чрезъ унію въ положеніе господствующей католической іерархіи, въ этой средъ нашлись люди, которые стали пламенными защитниками народности—эта борьба и составила главнъйшее содержаніе южно-русской литературы въ теченіе XVI—XVII сто-

<sup>1) «</sup>Основа», 1861, ноябрь; «Науковый Сборникъ», 1865, вып. 4, 285.
2) Оно отврыто Бодянский (Ж. Мин. Нар. Просв. 1838, май); образци жвъ

<sup>2)</sup> Оно открыто водинским (м. мин. нар. просв. 1838, маи); ооразци менего у Житецкаго, 360—364, и его же: "Описаніе цересоцинцкой рукописи XVI в., съ приложеніемъ текста евангелія отъ Луки" и пр. Кіевъ, 1876, 4°.

3) Отчетъ Публичной Библіотеки за 1856 г., стр. 29; Хронолог. Указатель Ундольскаго, № 87. Нѣсколько интересныхъ малорусскихъ рукописей средняго періода, до сихъ поръ еще не инслѣдованныхъ, находится въ рукописныхъ собраніяхъ Е. В. Барсова и Н. С. Тихонравова, въ Москвѣ.

жётій. Когда этихъ усилій было недостаточно, чтобы бороться съ нароставшимъ гнетомъ, и онъ отягчался еще гнетомъ экономическимъ,
начались знаменитыя козацкія войны — настоящее народное дёло,
наложившее свою глубокую печать на южнорусскую исторію. Козацкія войны были финаломъ борьбы, начавшейся съ XV, въ иныхъ
мъстахъ (какъ въ Галицкой Руси) съ XIV въка, или даже еще ранъе.
Польша, теряя земли и населеніе на западъ, стремилась вознаграждать
себя на востокъ и югъ; по характеру своей собственной государственности, она разсчитывала, что достигнетъ своей цъли, овладъвъ русской шляхтой и духовенствомъ; но она не считала народа.

Выше упомянуто, какія особенныя условія западной и южной руссвой жизни помогли развитію національной оппозиціи противъ наплыва польской народности и католицизма. Православная церковь сохранила зайсь всй существенныя черты устройства по православному преданію и канонамъ; но народъ гораздо больше, чёмъ въ восточной Руси, принималь участія въ церковной жизни. Въ московской Руси церковь имала твердую опору въ правительствъ также православномъ; здёсь правительство было иноварное, далеко не всегда толерантное, часто враждебное, и церковь естественно опиралась на народъ и сильное боярство. Последніе участвовали въ выборе митрополита и духовенства, въ управленіи д'ялами, въ защит'я правъ церкви передъ правительствомъ. Города имъли патронатъ надъ своими церквами, богатые паны надъ монастырями и церквами ихъ земель, — это часто бывало единственной поддержкой православія противъ уніи и католицизма, но имъло и свою неблагополучную сторону, когда патронатъ переходилъ въ произволъ, особливо когда онъ (какъ выше замечено) попадалъ даже въ руки пановъ католическихъ. Сама православная іерархія бывала не совсемъ довольна темъ, что ея власть стеснялась мірянами, и стремясь получить отъ королей обезпечение своей независимости отъ вывшательства мірянъ, изъ-за своего іерархическаго интереса не всегда умѣла различать полезную сторону этого вмѣшательства: отсюда многіе споры ісрархіи съ "братствами" и даже, во время возацкихъ войнъ, недоразумѣнія съ самимъ народнымъ движеніемъ.

Дъятельность "братствъ" составляеть одну изъ отличительныхъ особенностей западной и южной русской церковной, а косвенно и политической жизни. Первое начало ихъ относится еще къ древнему періоду русской жнзни. Въ храмъ сходились не только интересы приходскихъ общинъ; онъ олицетворялъ цълое политическое общество: Новгородъ отождествлялъ себя съ св. Софіей; приходскія собранія были "братчины", которыя имъли даже право суда. Въ московской Россіи братчина и сохранила потомъ только значеніе временной праздничной сходки и пира. На западъ и югъ, гдъ церковные интересы

не обезпечивались правительствомъ, братчина развилась въ постоянный союзъ, въ общину, которая и приняла на себя (какъ выше указано) заботу о благосостояніи своей церкви, о церковномъ управленіи и т. д. Главными элементами западнихъ и южнихъ братствъ были городское магдебургское право вмѣстѣ съ обычнымъ патронатомъ приходскихъ общинъ надъ своими церквами. Братства имѣли постоянную организацію, старостъ и членовъ; нѣкоторыя получали утвержденіе правительства. Братство Львовское извѣстно съ 1439 г., Виленское съ 1458. Главное развитіе братствъ относится именно къ тому времени, вогда борьба православія и народа за свое существованіе стала принимать острий характерь—съ конца XVI столѣтія.

Всятьдствіе условій времени и положенія русской народности, литературная діятельность юго-западной Руси за этоть періодъ сосредоточилась всего болье именно на перковной литературів. Мы не имівемь надобности входить въ догматическое и богословско-полемическое содержаніе этой литературы: для нашей ціли довольно указать ея распространеніе и ея общественно-литературную сторону, указать, что подъ формой богословской полемики велась въ ней борьба за самые капитальные интересы русской народности.

Съ внашней сторопы любопытно отмътить замъчательное развитіе книгопечатанія. Въ то время какъ въ Москвъ первая типографія появляется только въ 1564. черезь сто лѣть по изобрѣтеніи печати, въ западной Руси типографская дѣятельность началась уже въ 1491, упомяпутыми изданіями Швайпольта Фіоля. Цифры количества типографій и изданій въ московской Россіи и въ западной и южной Руси могуть довольно наглядно представить степень развитія книжной дѣятельности въ той и другой 1). До 1600 года, изъ московскихъ типографій вышло 16 книгъ, изъ западныхъ и южныхъ 67; до 1625, изъ московскихъ—65, западныхъ и южныхъ—147; до 1650 (т.-е. до самой поры присоединенія Малороссіи къ Москвъ), изъ московскихъ—275, изъ западныхъ и южныхъ — 300 2). Далѣе, въ то время какъ въ московской Россіи типографіи были только въ Москвъ, въ западной и южной Руси типографская дѣятельпость распространена была по всему

<sup>1)</sup> Приводимыя далте цифры только приблизительны. Для XVI—XVII вта еще не сдтано такого обстоятельнаго инвентаря, какой сдтань въ книгъ Пекарскаго «Наука и литература» и пр. для Петровской зпохи. Последние библюграфическіе счеты читатель найдегь въ сочиненіяхъ: Н. Каратаева, Хронолог. Роспись слав. внигъ, нашечатанныхъ вирилловскими букнами. 1491—1780. Спб. 1861; Уидольскаго, Хронол. Указатель, вып. 1. М. 1871; Я. Головацкаго, Дополненіе къ Очерку Славяно-русской библіографіи Ундольскаго (въ «Сборникъ» ІІ Отдта. Акад. XI). Спб. 1874.

<sup>2)</sup> Къ посліднимъ мы не причисляємъ изданій, выходившихъ въ «Угровлахіи»; но причисляли правовскія изданія Фіоля и правоскія Сворины, такъ какъ онів были разсчитаны именно для западной и въжной Руси, и были ея діломъ. Прибавинъ еще, что не вводили въ счеть мелкихъ изданій—напр. отдільныхъ листовъ и т. д.

краю, отъ главныхъ городовъ до небольшихъ мъстечекъ и монастырей. Такимъ образомъ, послъ Кракова (1491) и Праги (1517) до 1650 г. являются следующія типографіи: Вильна (съ 1525), Несвижь (1562), Заблудово (у Ходвевича, 1569), Львовъ (1574), Острогъ (1580), типографія Тяпинскаго (около 1580), Евье (1600), Дерманскій монастырь (1604), Стрятино (у О. Болобана, 1604), Крилосъ (близь Галича, 1606), Угорны (въ Самборскомъ округъ, 1611 или 1618), Кіевъ (1614), Могилевъ (1616), Почаевъ (1618), Рохманово (1619), Четвертня (1625), Луцвъ (1628), Чорненскій монастырь (1629), Кутейнъ (1630), Буйничи (1635), Долгополье (1635), Кременецъ (1638), Дельскій монастырь (1646), Черниговъ (1646). Многія изъ этихъ типографій произвели не болъе какъ двъ-три книги; но замъчательно это распространеніе печати, въ которомъ видно умственное оживленіе общества. Наиболье льятельны были типографіи въ Вильнь. Кіевь. Львовь. Евьь. Острогь, Кутеинь. Наконець, московскія изданія состоять въ огромномъ большинствъ изъ богослужебныхъ книгъ, святцевъ, постныхъ и ивътныхъ Тріодей, служебныхъ Миней. Канонниковъ и т. д.: въ изданіяхъ западныхъ и южныхъ большой проценть составляють самостоятельные труды православныхъ полемистовъ, неръдко такіе, которымъ и новъйшіе наши богослови отдають самыя высокія похвалы. Наконецъ, здёсь явились и первыя учебныя книги 1).

Между боярствомъ, которое стало тогда на защиту и развитіе православія, наиболье знамениты имена кн. Курбскаго и кн. Константина Острожскаго. Князь Андрей Михайловичъ Курбскій, ученикъ Максима Грека и русскій полководецъ, ушедшій въ Литву въ 1563 отъ свирыпствъ Ивана Грознаго, съ которымъ велъ извёстную переписку, въ Литвъ явился однимъ изъ самыхъ ревностныхъ защитнивовъ православія, возбуждалъ своихъ западныхъ и южныхъ единоплеменниковъ, разсылая письма и къ русскимъ вельможамъ, и къ простымъ ремесленникамъ и т. д.; онъ видълъ недостатокъ силъ и просвыщенія, между прочимъ въ самомъ Кіевъ, гдъ монахи отказывались отъ его порученій переводить книги, и находя, что умноженіе книгъ должно быть однимъ изъ главныхъ средствъ для борьбы, самъ на старости выучился по-латыни, читалъ Аристотеля, на которомъ строилась тогда школьная католическая діалектика, перевелъ вполнъ бого-

Первий словарь, славино-россійскій, составлень Панвою Бериндою, кісвь 1627.

<sup>1)</sup> Первал азбука напечатана въ Вильнѣ, 1596 (и потомъ Букварь, Могшевъ, 1636); за ней уже слъдують московскія азбуки Бурцова, 1634 и 1687 г., и Букварь словено-греко-латинскій, Ө. Поликарнова, 1701.

Первая грамматика, едино-словенская, 'Аделфотус, напечатана во Львов'я, 1591; вторая, славянская грамматика Лаврентія Зизанія, въ Вильн'я 1596; третья, славянская грамматика Мелетія Смотрицкаго, Евье, 1618, 1619; Вильна, 1619, 1629 (еще нажется другая книга, Вильна. 1621); московскія изданія Смотрицкаго 1648, 1721. Особая слав. грамматика, въ Кременц'я 1638.

словіе Дамаскина, его Діалектику и нісколько другихъ книгь, переводиль Златоуста, Василія Великаго, и въ переводу перваго присоединиль любопытное предисловіе. Его сотрудниками были — родственникъ его князь Оболенскій, учившійся въ краковской академіи, іздившій за границу и помогавшій ему въ переводахъ, и еще три московскіе выходца 1). Книги Курбскаго писаны отчасти обычнымъ въ московской Россіи церковнымъ языкомъ съ примісью русской, но въ другихъ—юго-западный книжный языкъ, перемішанный съ польскими и латинскими словами.

Не менъе знаменитъ быль кн. Константинъ Острожскій (ум. 1608). Курбскій, вірный московскому преданію, заботился всего больше о чистотъ православія; кн. Острожскій дружился съ протестантами, не считалъ невозможною уніи (хотя самъ сохраниль и защищаль православіе), но главную заботу полагаль о просвъщеніи. Богатый и сильный магнать, онъ основаль въ Острогъ первое южнорусское высшее училище, которое при немъ называлось академіей. и устроиль типографію, издавшую нёсколько первостепенно важныхъ внигъ. Главнымъ произведеніемъ этой типографіи была знаменитая Острожская Библія, 1580—1581, первая полная печатная Библія въ старославянскомъ текстъ. Одно предисловіе здёсь писано самниъ княземъ. Его побуждало къ труду прискорбное состояніе церкви, "расхищаемой волками". Нужны были великія усилія для исполненія этой задачи: не было ни способныхъ людей, ни полныхъ списковъ Библіи. Около 1575 онъ получиль изъ Москвы, съ посланникомъ Гарабурдой, полный списокъ, но крайне испорченный. Другіе тексти онъ выписываль отъ патріарха Іереміи, изъ монастирей греческихъ, болгарскихъ и сербскихъ, но несколько книгъ (Товита, Юдиоь, 3 Эздры) все-таки пришлось перевести съ Вульгаты. Изданіе вн. Острожсваго надолго осталось единственнымъ изданіемъ старо-славнискаго текста; первая московская Библія явилась только въ 1663. Въ наданім есть еще много недостатковь; но самые строгіе судьи дізла вы русской церковной литературъ считали трудъ кн. Острожскаго "дорогимъ подаркомъ для православной церкви" 2).

Но покровительство церкви со стороны магнатства было непрочис; уже синовья Курбскаго и Острожскаго были врагами православія. Съ конца XVI въка религіозно-національная оппозиція велась главнымъ

О Курбскомъ см. Устрялова, Сказанія кн. Курбскаго; 2-е шад. Спб. 1842;
 Иванншева, Жезнь кн. Курбскаго въ Литвъ и на Волини. Кіевъ, 1850.

<sup>2)</sup> Такъ—Филареть Черниговскій: «особенно дорогь быль этоть подарокь тогда, какь съ одной стороны гордая реформація, съ другой коварный папизнъ колоне глаза православнымъ всякимъ недостаткомъ образованности, тамъ болже, что у православныхъ натъ и Библін». Обзоръ русской духови. литер., 862—1720. Жарьковь, 1869, 295.

образомъ въ братствахъ. Наканунъ Брестской уніи и еще болье послѣ нея, старыя братства начали работать съ особенной энергіей, получили организацію, размножили число своихъ участниковъ, основывали школы и типографіи и вившались въ борьбу. Въ 1586 патріархъ антіохійскій Іоакимъ, посланный тогда въ Россію отъ собора вськъ восточныхъ патріарховъ, даль Львовскому братству грамоту, съ общирными полномочіями, стеснявшими даже власть епископа. Львовское братство получило старъйшинство надъ всъми другими братствами, которыя въ своихъ учрежденіяхъ должны были имёть его образцомъ. Вскорт потомъ быль здёсь патріархъ константинопольскій, Іеремія, который еще болье усилиль вначеніе братства и поощряль въ основанію другихъ: въ 1588 онъ учредилъ братство Виленское; затамъ основани были братства въ Бресть 1591, Минскъ 1592, Бъльскъ 1594, Могилев 1597, Луцв 1617 и т. д. Братства обыкновенныя подчинались епископамъ; но главнъйшія изъ нихъ имъли право "ставропигій", т.-е. зависвли только отъ патріарха (или отъ митрополита, когда тоть быль и патріаршимь экзархомь), пользовались извёстнымь политическимъ значеніемъ: онъ были приглашаемы королями на сеймы, духовными властями на соборы, такъ что дъйствовали отъ лица народа какъ его представители  $^{1}$ ).

Братства тотчасъ заявили свою дѣятельность вмѣшательствомъ въ практическія дѣла церкви, основаніемъ школь и типографій. Образованние люди понимали, что "коли бы (русскіе) были науку мѣли, тогда бы за невѣдомостію своею не пришли до таковые погибели" 2). Послѣ перваго училища, основаннаго кн. Острожскимъ въ Острогѣ, появились училища при братствахъ въ Львовѣ (1586), Вильнѣ (1588), Кіевѣ (1588), Врестѣ (1591), Бѣльскѣ (1594), Минскѣ (1613), Луцкѣ (1617), Могилевѣ, Оршѣ, Пинскѣ. Не всѣ эти школы удержались; но нѣкоторыя, именно Львовская, Виленская, и особенно Кіевская постоянно развивали свои средства и стали надолго опорой православной образованности цѣлаго края. Довольно сказать, что Кіевская братская школа была началомъ кіевской академіи.

Историческое значение братскихъ школъ было то, что онѣ вообще были первыми русскими правильными училищами. Ихъ цѣль была спеціальная—сообщать религіозное образованіе, приготовлять борцовъ богословской полемики; но онѣ приняли также въ свои программы, какъ и во внѣшнее устройство, многое изъ тогдашнихъ католическихъ акаде-

<sup>1)</sup> Первими ставропитіями были львовская и виленская (1588); въ 1620 іерусанимскій патріархь Ософань даль права ставропитій братствань Луцкому, Кіевсвому (Воголяменскому) и Слуцкому; но въ 1626 патр. константинопольскій Кириллъ снова подчиниль эти последнія епископамь, а въ 1638 учредиль третью ставропитію въ братстве Могилевскимъ. 4) «Пересторога», въ Актахъ Зап. Россія, IV, 204.

мій и черезь это онь внесли въ свои курсы и значительную долю свытскихъ знаній-именно философскихъ, историческихъ и литературныхъ. Уставъ Луцкой братской школы требуетъ отъ учителя, чтобы онъ выдавалъ ученикамъ въ запискахъ ученія церковния, а также и ученія "отъ философовъ, поэтовъ, историвовъ" 1), и дъйствительно западно- и южнорусскіе учение бывали съ ними хорошо знакоми. Новійшіе историки упревають иногда этихъ ученихъ за ихъ схоластику и небрежение о свътской наукъ, историки церковные-за наклонность къ иновърной латыни, -- но въ этихъ упревахъ забываются историческія условія этихъ школь: онъ были деломъ самого общества, замышаннаго въ церковную борьбу, и отсюда ихъ схоластическая теологія; но онъ исполнили свое назначеніе. Еще долго посль присоединенія Малороссін, кіевская и западно-русская ученость была единственной ученой силой въ Россіи, и если схоластика продолжалась и въ XVIII въкъ, то упрекъ за ея излишнее господство долженъ быть обращенъ уже къ власти, которая делала тогда слишкомъ мало для водворенія новой науки.

Какъ выше замъчено, приготовленіе, и потомъ совершеніе Брестской уніи послужили особеннымъ толчкомъ къ сильному богословсколитературному движенію, съ объихъ сторонъ. Уніаты старались оправдать свое дело, православные энергически оспаривали и обличали его. Подробную исторію этой литературной борьбы читатель найдеть у историковъ церкви и въ спеціальнихъ изследованіяхъ 2). Намъ довольно указать главныхъ ділтелей этого движенія, составляющаго замічательный фактъ южной и западной русской образованности. Русскимъ полемистамъ

<sup>1)</sup> Памятники Кієвской Коми. І, отд. 1, стр. 83 слёд.
2) См. напр. Филарета Черниговскаго, Исторія Русской Церкви, четыре части, 4-е пад. Чернигова, 1862; 5 часть, М. 1859; Обзорь русской дух. литератури, ч. 1. Харькова 1859; ч. 2, вад. 2. Чернигова, 1863;—Ш. Знаменскаго, Руководство въ русской церк. исторіи. Казань, 1870.

Цільнаго изслідованія объ этомъ вікі еще нізть; частныхъ изслідованій довольно много:

<sup>—</sup> І. Флеровъ, О православныхъ церк. братствахъ, противодъйствовавшихъ увін в пр. Спб. 1857.

<sup>- «</sup>Петръ Могила, митрон. Кісвскій». Творенія св. отецъ, 1846, № 1, прил. 29-76.

<sup>-</sup> П. Певарскій, Представители кіевской учености въ половинъ XVII стоавтія. «Отеч. Зап.» 1862, кн. 2, 3, 4.

<sup>–</sup> Макарій Булгаковъ (нынь архісп. Литовскій), Псторія Кієвской Академів. Кіевъ, 1846.

С. Голубевъ, Петръ Могила и Исаія Копинскій, въ Правосл. Обозрѣніц. 1874, KH. 4-5.

<sup>-</sup> Памятники полемической литературы въ западной Руси. Книга I. (Русская историч. Библіогека, издав. Археогр. Коммиссією. IV). Спб. 1873. Здісь поміщены: 1, Дъянія Виленскаго собора, 1509 года; 2, Дъянія Кіевскаго собора, 1640, по разсказу Б. Саковича; З. Діаріушь берестейскаго нумена, Аоанасія Филипповича, 1646; Оборона унін, Лька Бревзы; 5, Палинодія, Захарін Коныстенскаго; 6, Посланія, пришес. старцу Артемію, сотруднику Курбскаго, конца XVI выка.
— Исторін польской дитературы, Мацвёвскаго, и особенно Вишпевскаго,

сочиненія Лукашевича (Historya szkól etc.), Ярошевича (Obraz Litwy) и др.

пришлось бороться лицомъ къ лицу съ католической теологіей, выступившей въ защиту папства и уніи во всеоружіи латино-схоластической учености, и русскіе писатели съ честью выдержали эту борьбу: многія сочиненія ихъ въ защиту православія до сихъ поръ восхваляются самыми требовательными вритиками, которые отдають справедливость сил' ихъ доказательствъ, общирнымъ историческимъ и церковнымъ свёдёніямъ. Брестскій соборъ тотчасъ вызваль съ обёнхъ сторонъ полемику, гдё между прочимъ вмёшался знаменитый польскій іезуить Скарга. По поводу этой полемики явилось зам'ячательное сочиненіе противъ уніи Христофора Бронскаго (подъ псевдонимомъ Христофора Филалета): "Апокрисисъ, альбо отповъдь на внижкы о съборъ Берестейскомъ" (Вильна 1597), который изданъ быль на русскомъ, т.-е. западно-русскомъ, и польскомъ языкахъ и произвелъ сильное впечатление и на друзей и на враговъ 1). Другое важное сочинение объ унів было "Пересторога" (предостереженіе), около 1606; авторъ, досель неизвъстний, по новъйшимъ изысканіямъ-львовскій священникъ Андрей, который быль представителемъ львовскаго братства на Брестсвомъ соборъ и очевидцемъ варшавскаго сейма и также отличался общирными свёдёніями 2). Захарія Копыстенскій (ум. 1627), кіевскій јеромонахъ, знаменитъ какъ авторъ книги "О въръ единой" (s. l. et а., въроятно въ Кіевъ, 1619-1620, подъ псевдонимомъ) и особенно какъ авторъ "Палинодіи", обширнаго трактата противъ уніи, оставшагося тогда въ рукониси 3). Однимъ изъ замѣчательныхъ лицъ того времени быль Мелетій Смотрицвій (ум. 1633): ученый монахъ и православный епископъ въ Полоцев, онъ учился въ іезуитской коллегіи, потомъ бываль въ нъмецкихъ университетахъ; сначала пламенный защитникъ православной церкви (его "Плачъ", Вильна 1610, и другія сочиненія), противъ котораго двинулся самъ Скарга, но потомъ, быть можеть испуганный преследованіями, которыя вызваны были убійствомъ уніатскаго епископа въ Полоцкѣ Кунцевича, или вслѣдствіе безхарактерности, онъ перешель въ унію: "Апологія" (на польскомъ яз. 1628), въ которой онъ рекомендоваль унію, вызвала русскія опроверженія Іова Борецкаго, митроп. кіевскаго (ум. 1631), Андрея Мужиловскаго, слупкаго священника, и др. Осужденный на кіевскомъ соборь, Смотрицкій отказался отъ своихъ ученій, но потомъ издаль новую внигу, гдѣ объявляль отреченіе винужденнымь, и умерь уніа-TOMB.

<sup>1) «</sup>Сочиненіе превосходное по основательности мысли и любовитное по множеству исторических документовъ», говорить Филаретъ, «Обзоръ», І, 242. Ср. Колловича, Унія, І, 181. «Апокрисись Христофора Филалета, въ переводъ на современный русскій языкъ». Кіевъ, 1870. Н. Скабалановичъ, Изслъдованіе объ Апокрисись. Спб. 1873.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Напечат. въ Автакъ Зап. Россів, т. IV. <sup>3</sup>) "Палинодія" вздана въ Р. Ист. Б—кв IV, ст. 313—1200.

На риду съ учеными богословами, защитниками православія, стоить еще своеобразный писатель, нъсколько иного и болъе народнаго характера, Іоаннъ Вишенскій или Вишневскій (изъ Вишни), писавшій въ концѣ XVI или началѣ XVII вѣка. О біографіи его извъстно только, что это быль инокъ, подвизавшійся въ Зографскомъ монастырь на Асонь; какимъ уваженіемъ пользовался онъ въ южной Руси, видно изъ постановленія Собора 1621 года, которымъ рѣшенопризвать его съ Аеона какъ одного изъ благочестивихъ мужей, "процвётающихъ жизнію и богословіемъ". Асонскіе старцы подали свой голосъ противъ уніи, и ихъ посланіе было однимъ изъ первыхъ протестовъ; Іоаннъ Вишенскій тогда же отправиль съ Аюона свои посланія, которыя и ходили по рукамъ. Въ настоящее время напечатано четыре его посланія — къ князю Василію Острожскому и всёмъ православнымъ христіанамъ въ Малой Россіи; къ "народу русскому, литовскому и лядскому" всёхъ вёръ и секть; къ митрополиту и епископамъ, принявшимъ унію; и "Извѣщеніе краткое о латинскихъ прелестехъ" т.-е. заблужденіяхъ 1). Авонскій инокъ представляеть иную сторону борьбы: онъ не блистаеть, и не желаеть блистать ученостью и реторическимъ искусствомъ, но у него много настоящаго краснорвчін, внушаемаго сильнымъ чувствомъ и — талантомъ. Строго осуждая отпавшихъ "объеретиченныхъ", онъ строго обличаетъ и оставщихся, за недостатокъ въры, пановъ за роскошную жизнь, за несправедливости и насилія, проклинаеть владикъ и игуменовъ, которые изъ святыхъ мѣстъ понадѣлали себѣ фольварки, собираютъ гроппи и "дъвкамъ своимъ" въно готовять, и т. п.; слабыхъ и колеблющихся возбуждаеть держаться противъ гибельныхъ соблазновъ, какими ихъ смущало лживое католичество, и насмъхается надъ щегольствомъ и ученостью ксендза; словомъ, переносить полемику теологовъ въ жизнь, и защищаеть православное благочестіе и старину какъ святыню. Онъ не любить латинской учености, говорить съ пренебрежениемъ объ Аристотель и Платонь, и рекомендуеть вмысто нихъ Часословъ и Исалтирь. Словомъ, это-книжникъ стараго закала, каковъ быль московскій выходець Курбскій; но хотя старой книжности, которую одну онъ признаваль, было уже мало для національной борьбы, онъ долженъ быль производить впечатление силой своего убъждения и народнаго чувства; какъ писатель, онъ даеть живия картини нравовъ, написанныя съ оригинальнымъ смѣшеніемъ суроваго асонскаго аскетизма и крѣнкаго народнаго юмора.

<sup>1)</sup> Въ Автахъ Южной и Зап. Россіи, Спб. 1865, ІІ. 205—270. См. о немъ также Памятники Кієв. Комм. 1848. І, 247: Филарета, Обзоръ, І, 248. Патетическая характеристика Іоанна Вишенскаго у Кулиша, Пст. Возсоединенія Руси, І, 286—319.

Іоаннъ Вишенскій горячо защищаеть и славянскій языкъ. «Евангелія и Апостола въ церкви на литургін простымъ языкомъ не выворочайте; по литургін же, для вырозумінья людского, попросту толкуйте и выкладайте. Кепгы церковные всф и уставы словенскимы языкомы друкуйте: сказую бо вамъ тайну великую, яко діаволъ толикую зависть имаеть на словенскій языкъ, же ледво живъ отъ гийва; радъ бы его до щеты погубиль, и всю борбу свою на тое двигнуль, да его обмерзить и въ огиду и ненависть приведеть; и што нъкоторіе наши на словенскій языкъ хулять и не любять-да знаешъ запевно, яко того майстра действомъ и рыганіемъ, духа его поднявши, творять. А то для того діаволъ на словенскій языкъ борбу тую масть, занеже есть плодоноснійшій отъ встхъ языковъ и Богу любинійшій: понеже безъ поганскихъ хитростей н руководствъ, се же есть, кграматикъ, риторикъ, діалектикъ и прочінхъ ихъ коварствъ тщеславныхъ, діавола въмфстныхъ, простымъ приавжнымъ читаніемъ, безъ всякаго ухищренія, къ Богу приводить, простоту и смиреніе будуєть и Духа святого подъемлеть... Егда есте на латинскую и мірскую мудрость ся полакомили, тогда есте и благочестіе стратили, въ въръ онемощили и поболъли, и ереси породили и въ Него же крестихомся прогитвали. Чи не лапше тобъ изучити часословець, псалтырь, охтоихь, апостоль и евангеліе, съ иншими церкви свойственными, и быти простымъ богоугодникомъ и жизнь въчную получити, нежели постигнути Аристотеля и Платова и философомъ мудрымъ ся въ жизни сей звати, и въ геену отъити? Разсуди. Мит ся видитъ 1)--лепше есть ани аза знати, толко бы до Христа ся дотиснути, которій блаженную простоту любить и въ ней обитель собъ чинить и тамъ ся упокоеваеть. Тако да знаете, якъ словенскій языкъ предъ Богомъ честнійшій есть и отъ Еллинскаго и Латинскаго—се же не басни суть, но нынф о томъ доводъ шпрокій чинити міста не маю...>

Онъ просить не скрывать его посланія и напротивъ показывать его всёмь, и своимь и Ляхамь,—чтобы выучиться открыто заявлять свои мысли. «И мое писаніе всёмь до ушей пропустёте. Не бойтеся для того Ляха, але убойтеся Ляхова творца, которій и Ляхову и насъ всёхь души въ своей горсти держить... И тоть бо страхъ Ляховь за безвёріе ваше на вась попущень, да си позпаете, если есте христіане или еретики».

Іоаннъ Вишенскій есть представитель народной стороны въ этой борьбѣ. По своему онъ быль правъ въ своей враждѣ къ латинской наукѣ; онъ видѣлъ, что рядомъ съ латинской наукой шла испорченность и измѣна панства и высшей іерархіи, и двѣ вещи онъ связалъ въ одну. И это было отчасти въ народномъ духѣ, а главное, въ этомъ духѣ была его упорная борьба за старую вѣру, преданье и народный обычай.

Возвращаемся къ ученой дъятельности Южноруссовъ. Въ XVII стольтіи центръ тяжести ея переходить въ Кіевъ, и главная заслуга принадлежить здъсь знаменитому кіевскому митрополиту, Петру Могиль. Сынъ бывшаго молдавскаго воеводы, Петръ Могила (1597—1647) получилъ образованіе въ Парижъ, служилъ въ польскихъ вой-

<sup>1)</sup> Въ изданіи Арх. Коми.: «миль ся видить».

скахъ, и между прочимъ участвовалъ въ битвъ съ Турками при Хотинь; имъль большія связи съ польской аристократіей, лично извъстенъ быль королю, и выступиль ревностнымъ бойцомъ за православіе: онъ постригся въ монахи, быль архимандритомъ Печерской лавры и наконецъ, будучи посланъ въ Варшаву для защиты правъ церкви, принять быль тамъ съ большимъ уваженіемъ и объявлень кіевскимъ митрополитомъ. Такое полученіе сана не было правильно, но кром' аристократіи поддерживали его и козаки, съ которыми онъ сблизился въ своей военной службь. Потомъ онъ заставилъ забыть этотъ фактъ своими трудами для церкви. Онъ возстановлялъ древнія историческія святини, исправляль церковныя книги, писаль и излаваль книги въ защиту церкви отъ уніатовъ (А вос, противъ Кассіана Саковича, на польскомъ языкъ, 1644); есть извъстія, что онъ работаль надъ исправленіемъ Библін, надъ собраніемъ житій святыхъ. Съ именемъ Петра Могилы связано "Православное исповъдание върм" (общирное и краткое), много разъ изданное и имѣющее славу классическаго изложенія православной догматики. Наконецъ, славнымъ льломъ Петра Могилы было расширение и обогащение виевской братской школы — будущей академін; этой школь онъ жертвоваль и свои неутомимые труды, и свое богатство  $^{1}$ ).

Прежнія школы, Острожская и школы братствъ, образовали много замѣчательныхъ литературныхъ дѣятелей и патріотовъ. Такъ изъ острожской школы вышли: Леонтій Карповичъ (ум. 1620), извѣстний проповѣдникъ и полемистъ; гетманъ Конашевичъ-Сагайдачный (ум. 1622), между прочимъ оказавшій услуги и южнорусскому просвыщенію; Исаія Копинскій (ум. 1634), предшественникъ Могилы на віевской митрополіи, авторъ "Духовной Лѣствицы", трактата объ аскезѣ. Изъ львовскихъ и волынскихъ школъ вышли: Лаврентій Зизаній-Тустановскій, авторъ первой славянской грамматики и Большаго Катихизиса; Іовъ Борецкій (ум. 1631), кіевскій митрополить, полемисть и исправитель церковныхъ книгъ; Кириллъ Т ранквилліонъ Ставровецкій, извъстный нроповѣдникъ и авторъ "Зерцала Богословія" (Почаевъ,

<sup>1) «</sup>Когда Богь благословиль мить быть пастыремъ столицы митрополів Кіевской и прежде того сще архимандритомъ Печерской Лавры, —писаль потомъ Могила в своемъ завъщанія. —съ того времени, види упадовь благочестів въ народт руссковь не отъ чего иного, какъ отъ того, что не было никакого наставленія и наукъ, я положиль объть мой Господу Богу—все мое имущество, доставшееся отъ родителе и что только, за должнымъ удовлетвореніемъ святыхъ мъстъ, мить ввтренныхъ, останется изъ доходовъ съ имтній имъ принадлежащихъ, обращать частію на обноменіе разрушенныхъ домовъ божіяхъ, которыхъ жалкія оставались развалини, и частію на основаніе пколь въ Кієвт, на утвержденіе правъ и вольностей народа русскаго... А этоть мой недостойный объть и намтереніе благословиль святою своер благодатію и Господь Богъ, такъ что еще при жезна моей я увидъль уже велитри пользу церкви божіей оть твъх наукъ, и умножились люди ученые и благочествие на служеніе церкви божіей»....

1618; Уневскій монастирь 1692), перваго опыта систематическаго православнаго богословія, составленнаго съ большимъ знаніемъ церковной и свётской литературы; Памва Берында, известный составитель перваго славено-россійскаго лексикона; упомянутый авторъ "Палинодін" Конмстенскій, и другіе. Въ школ'в кіевской образовались: Тарасій Земва; Осодосій Сафоновичь, богословь и составитель хроники вольнскаго княжества; Арсеній Сатановскій и Епифаній Славинецкій, нявъстные своей дъятельностью въ Москвъ при "исправлении книгъ". Въ Кіевъ учились: знаменитый гетманъ Хмельницкій, имъвшій большія свёдёнія и знавшій нёсколько языковь, и извёстные казацкіе предводители — Тетеря, Сомво, Сирко, Самойловичъ и т. д. Въ братскихъ школахъ игралъ значительную роль греческій элементь, который входиль при основаніи братствъ и представлень быль такими людьми вавъ элассонскій митрополить Арсеній, экзархъ Никифоръ. Кириллъ Лукарисъ (впоследствіи патріархъ). Предпринявши расширеніе віевской школы, Петръ Могила не быль доволенъ греческимъ образованіемъ и предпочиталь западную школьную ученость съ латинскимъ языкомъ. Еще будучи печерскимъ архимандритомъ, онъ посваль на западъ несколькихъ молодихъ людей, которые должны были стать учителями въ новомъ духѣ: это были Тарасій Земка, Сильвестръ Коссовъ, Исаія Трофимовичъ, Гизель и др. Они стали потомъ во главъ школы: Трофимовичъ какъ ректоръ, Коссовъ какъ префектъ. Новая школа была встречена весьма недружелюбно; католики и уніати распускали слухи, что ея науки — еретическія и кальвинскія; въ народъ пошли подозрънія, школу грозили разорить, хотьли убить самого Могилу, а латынщиками накормить дибпровскихъ осетровъ. Но "колметія", какъ стала называться кіевская школа, установилась-не стълавнись ни латыно-польской, ни кальвинской; хотя въ ней сильне прежняго распространилась схоластика, она стала первымъ высшимъ училищемъ въ Россіи, д'ятельность котораго занимаеть важное м'есто въ исторіи русскаго образованія.

Литература, до сихъ поръ указанная, составляеть, какъ мы видѣли, самостоятельное дѣло западной и особенно южной Руси, дѣло тѣмъ болъе замѣчательное, что было исполнено въ труднѣйшихъ обстоятельствахъ, подъ иновѣрной властью, въ борьбѣ съ могущественнымъ католичествомъ, было исполнено собственной самодѣятельностью общества. Историки русской литературы обыкновенно вносятъ произведенія этого періода и школы въ свое изложеніе; но если поставить вопросъ о національныхъ элементахъ, эта литература должна быть внесена въ исторію западной и особливо южно-русской народности. Всѣ ея дѣятели—русскіе западнаго и южнаго края, принадлежать народу, который московская Русь постоянно отъ себя различала, какъ "Литву",

"Черкасъ", "Козаковъ", "Малороссіянъ" і). Тому же народу принадлежать средства, которыми выросла эта образованность, и матеріальныя — въ пожертвованіяхъ богатаго, еще православнаго боярства, и въ пожертвованіяхъ братствъ; и нравственныя, въ силв убъжденій и характеровь, которой требовалось много въ трудностяхъ этой борьби, и въ ревности къ просвъщенію, которая произвела въ короткое время длинный рядъ ученыхъ, высоко цёнимыхъ даже поздними и строгими критиками. Литературная борьба была не безопасна. Полемисты такъ временъ обывновенно предпочитали скрывать свои имена, даже время и мъсто печатанія своихъ книгъ, чтобы избъжать опасностей личнаго преследованія и мщенія. Такъ скрывались Бронскій, Копыстенскій. самъ Петръ Могила и т. д. 2). Эта литература приняла новое направленіе, неизв'ястное и несочувственное въ Москв'я, но потомъ ев принятое: южнорусская образованность самобытно воспользовалась новыми источниками просвёщенія-и въ тогдамней греческой учености. и въ латинской схоластикъ, которой нужно было овладъть, потому что она была оружіемъ противной стороны. Здёсь были устроени первыя правильныя школы; развилась обширная типографская лаятельность; здёсь, ранёе чёмъ въ Москве, предприняты были труди исправленія и изданія богослужебныхъ книгъ-надъ которыми трулились Константинъ Острожскій, Гедеонъ Болобанъ (ум. 1607, еп. галицкій и львовскій, печатавшій ихъ въ Стрятині и Крилосі), Іовъ Борецвій, Петръ Могила, Іосифъ Тризна и другіе, отчасти выше названныя лица; здёсь составлены были первые догматическіе трактати (труды Лаврентія Зизанія, Исаін Трофимовича, Петра Могилы, Кирилла Транквилліона), надолго оставшіеся единственными изложенізми русскаго православія; здёсь явились первыя русскія грамматики и словари. Въ Москвъ, гдъ не было въ тъ времена никакой правильной школы, относились недоверчиво къ западной и южной русской образованности; новизна чисто литературная уже казалась вещью подозрительной, ересью или латинствомъ. Въ Москвъ заподозривали Катихизисъ Лаврентія Зизанія, но потомъ однаво его приняли; "Учительное Евангеліе" Кирилла Транквилліона признано папистическимъ; но московскія книги "О въръ" были повтореніемъ западно-русскихъ сочиненій, которыя въ нихъ еще были только испорчены <sup>8</sup>). Словомъ,

3) Ср. Р. Истор. Б-ка, IV, примъч. стр. 23; Филарета, Обзоръ, I, 238, 251,

265 и др.

<sup>1)</sup> Съверо-восточные русскіе участвовали въ этомъ движеніи лишь немногими представителями, какъ выходецъ Курбскій и его сотрудники; какъ выходецъ Иванъ Өедоровъ.

з) Копыстенскій говорить: «А зась коли хто зъ нашихь, особливе противь Латинниковь, выдасть книгу, теды такового пресывдовати и през верхность свытскую опримовати не встыдаются. Нелзи теды, ено за таковыми задатками, отступникомъ, называючимся унеятомъ отповъсти и исправитися правды своен и выводъ о собъ дати, чого и право всехъ народовъ допущаеть».

элементы движенія въ русскомъ образованіи представляли тогда занадная и южная Русь, которой и должна быть отдана эта историческая заслуга.

Вліяніе юго-западной русской начки на Москву можно следить еще съ конца XVI въка, съ дъятельности Константина Острожскаго: оно продолжается въ трудахъ Лаврентія Зизанія, Смотрицкаго, Захарін Копистенскаго, Петра Могилы. Еще по присоединенія Малороссін вызвань быль въ Москву Епифаній Славинецкій (ум. 1675). Со врежени присоединенія Малороссіи, южнорусское вліяніе находить уже прявые пути и связи. Кіевская литература продолжала развиожаться: во второй половинъ XVII въка встръчаемъ опять длинный рядъ пержовныхъ писателей, которые нередво доводили до излишества нелостатки сходастическаго направленія, но въ той или другой степени распространяли потребность и вкусь къ знанію. Назовемъ: Іоанникія Галятовскаго (ум. 1688), проповедника и полемиста; Антонія Радивиловскаго; Лазаря Барановича (ум. 1694), архіепископа черниговскаго, писавшаго также по-польски — поученія ихъ считаются характерными образцами схоластической проповёди; Варлаама Ясинскаго (ум. 1707); Іоанна Максимовича (ум. 1715), плодовитейшаго стихосвагателя, и друг. Можно назвать здёсь ученёйшаго богослова, впрочемъ мало извъстнаго въ свое время, Адама Зерникова (ум. 1691).

Къ концу XVII-го въка западные и южно-русскіе ученые дъйствувъ самой Россіи, какъ Симеонъ Полоцкій, Димитрій Ростовскій, которые одинаково могуть быть причтены и къ сѣверной руссвой литературь. Въ московской славяно-греко-латинской академіи преобладаеть сначала греческій элементь, но съ 1701 г., когда ею сталь зав'вдывать кіевскій ученый, рязанскій митрополить Стефанъ Яворскій, и она была преобразована по кіевскому образцу. При Петръ жієвскіе ученые получають особенное значеніе. Петръ не любиль дувовныхъ стараго московскаго типа, которые въ большинствъ были врагами реформы, и хотя патріархъ Досиеей просиль Петра не ставить на іерархическія должности ни Грековъ, ни Сербовъ, ни "Червасъ", т.-е. Малороссіянъ, а назначать природныхъ Москвитянъ, "аще н немудрін суть", Петръ предпочиталь ученыхъ Южноруссовъ, которымъ н навались важныя ісрархическія и другія міста: такъ возвышаются Стефанъ Яворскій, Димитрій Ростовскій, Өеофанъ Прокоповичъ, Фидоеей Лешинскій, Варлаамъ Коссовскій, Осодосій Яновскій, Гедеонъ Вишневскій, Өеофилакть Лопатинскій и др., и затімь вь послідуютія парствованія, архіерен изъ "Черкасъ" сохраняли свое значеніе, возбуждая ревность и вражду великорусскаго духовенства 1).

<sup>1)</sup> О литературникъ отношеніякъ великорусскихъ, гдв отражались дальный піл

Другой обильный отдёлъ южнорусской литературы составила исторія. Эта отрасль опять возникла здёсь самобытно, на почвё новыхъусловій народной жизни, которую она и хотёла передавать.

Известно, въ чемъ состояла народная жизнь южной Руси съ конца. XVI столетія. Со времени основанія Литовскаго княжества, при отпъльныхъ соединеніяхъ съ Польшей, русская народность оставалась господствующей и спокойной; борьба противъ Татаръ и Турокъ даже сближала народы въ общихъ подвигахъ и восноминаніяхъ; многія имена пріобратали почетную славу и въ Польштв и на Руси; — сблаженіе могло би продолжаться, еслибъ соблюдалось одно условіе, котораго, въ сожаленію, чрезвычайно рёдко умёють понимать исторячески связанные народы, — условіе племенной и испов'ядной рависправности. Магнатская и католическая Польша особенно неспособия была понять это условіе: обращеніе въ католичество и ополяченіе русскаго боярства еще усилило ея пренебрежение въ народной массъ и къ "клопской въръ" — но уже вскоръ начались стращныя предостереженія: народъ, повидаемый своимъ боярствомъ, часто повидаемый и высшей іерархіей, нашель свое представительство и защиту въ козачествъ. Начались возстанія. Они били трактованы какъ хлопскіе бунты и отміцались страшными вазнями. Нивто не хотель понямать, что это возставаль цёлый народь, оскорбляемый въ самыхъ дорогихъ ему чувствахъ и самихъ насущныхъ интересахъ. Возстанія Лебеды и Наливайни во время уніи уже получали характеръ релегіозной борьбы. Вибств съ духовенствомъ и мещанами вступали въ братства и запорожскіе возаки; на интриги и насилія католивовъ в уніатовъ они отвічали своими насиліями и убивали измінниковъ превославію. Сама Запорожская Сти образовалась какъ своего рода религіозно-національное братство. Козачество видшивалось прамо в церковныя дела: гетманъ Конашевичъ устроилъ, при помощи јерустлимскаго патріарха Ософана, назначеніе Іова Борецкаго на кісвскую митрополію и обезпечиль православную ісрархію; козацвая сила стіг новилась народной опорой для усилій духовенства, и еще задолго до

влівнія южнорусской школи, см.: Пекарскаго, Наука и литература въ Россік при Петріз В. Спб. 1862. 2 тома.

<sup>—</sup> Ю. Самарина, Өеофант Прокоповить и Стефанъ Яворскій, какъ проковійники. М. 1844.

<sup>—</sup> И. Чистовича, Өсофанъ Прокоповичь и его время. Спб. 1868 (Сборыстат. Авад. т. IV).

<sup>—</sup> М. Сухоминнова, О литературъ переходнаго времени—конца XVII и въчала XVIII възва. Ж. Мин. Нар. Просв. 1862, кв. 4.

<sup>—</sup> Д. Извакова, Отноменіе русскаго правительства въ первой половива XVIII стол. въ протест. иделиъ. Ж. Мин. Нар. Пр. 1867, окт.; объ отноменіи его къ католитпропаганда, ibid. 1870, сент.; Изъ исторіи богословской полемич. литератури XVIII стол., въ Правосл. Обозр. 1871, авг. и сент.

<sup>—</sup> Цтянй рядъ отдільних наслідованій о литературі XVII—XVIII віта, угажемъ вообще въ послідних годах «Трудовь» Кієвской Духовкой Академіи.

войнъ Хмельницкаго, козаки въ совътъ съ митр. Іовомъ отправили въ Москву посольство съ просьбой о русскомъ покровительствъ. Но положение вещей оставалось то же; и наконецъ, за неудачными возстания Тараса, Павлюка, Остранина, вспыхнулъ общій пожаръ—возстаніе Хмельницкаго, окончившееся присоединеніемъ Малороссіи къ Московской Россіи.

Эта пора врайняго возбужденія народа создала южнорусскую исторіографію. Выше упомянуто, какъ въ первые въка Русско-Литовскаго вняжества продолжалась туть старая лѣтописная традиція; времена возацкихъ войнъ произвели особый историческій стиль. Сначала это была форма тѣхъ же краткихъ лѣтописныхъ замѣтокъ. Таковы лѣтописн, изданныя Н. Бѣлозерскимъ: "Лѣтописецъ въ рускихъ и полскихъ що ся сторонахъ дѣяло и якого року", съ 1587 года до 1750; "Краткое лѣтоновобразителное знаменитыхъ и памяти достойныхъ дѣйствъ и случаевъ описаніе", 1506—1783; "Хронологія высовославныхъ ясневелможныхъ гетмановъ", 1506—1765 и др. 1). Таковы были по всей вѣроятности тѣ "козацкія кронички", "козацкіе лѣтописци" и "записки", о которыхъ упоминаютъ южнорусскіе историки XVII—XVIII вѣка, напр. Величко 2).

За враткими лётописями слёдують уже настоящіе историческіе труди, центральнымъ пунктомъ которыхъ были войны Хмельницкаго. Эти труды начаты были современниками и участниками самыхъ событій и сохранили печать народнаго одушевленія тёхъ временъ; онё проникнуты горячей любовью въ родному враю и сознаніемъ вынесенной борьбы. Такова "Лётопись Самовидца о войнахъ Богдана Хмельницкаго", изданная впервые Бодянскимъ 8) и чрезвычайно важная для исторіи этихъ войнъ. Какъ видно изъ самаго текста, авторъ ея жилъ и дёйствовалъ отъ начала войнъ Хмельницкаго, быть можетъ, до послёднихъ годовъ XVII вёка, — такъ думаютъ потому, что съ этихъ годовъ разсказъ теряетъ оцисательную форму и переходитъ въ кронолической перечень. Начало лётописи взято Самовидцемъ вёроятно

<sup>1)</sup> Южно-русскія явтописи, открытыя и взданныя Н. Бізгозерскимъ. Томъ I (небольшая книжна; 2-го не было). Кієвъ, 1856.

<sup>2)</sup> У Маркевича упоминается «Літопись Малороссіи», собранная священникомъ віевскаго флоровскаго монастыря, іеромонахомъ Максимомъ Никифоровиченъ Плисков и доведенная до 1708. Автографь ея быль въ рукахъ Маркевича (Исторія Малор. V, стр. 10, 19, 40, 92). Не знаемъ, есть ли это короткая или общирная літопись.

<sup>3)</sup> Въ «Чтеніяхъ» 1846. Бодянскить дано и названіе, для отличія отъ других літописей; въ самонь сочиненія есть только заглавія частникъ отділовь, напр. стр. 1: «Літописець въ Малой Россія прежде Хмелинцкаго бывших гетиаловь и при нихъ дійствія»; стр. 6: «Літописець о началів войни Хмелинцкаго»; стр. 8: «Война самая, року 1648»; стр. 14: «Починается война Збаражская» и г. д. Нынів готовится другое изданіе Самовидца Кіевской Археогр. Комиссіей по новоотвратимъ синскамъ.

изъ другой украинской хроники <sup>1</sup>). Другой капитальный трудъ для исторіи козацкихъ войнъ есть літопись Самуила Величка, о которомъ изв'єстно лишь, что онъ служилъ въ канцеляріи войска Запорожскаго, а изъ его труда видно, что это былъ горячій патріотъ, для котораго Украина—родная мать: "матка наша Малая Россія" (II, 18, 32, 34, 36), Хмельницкій — Моисей, ниспосланный вывесть Украину изъ польской неволи (I, 31). Величко писалъ не только личныя воспоминанія, но предпринялъ нічто въ родів ученой исторіи, пользуясь козацкими "кроничками" и другими писателями, домашними и чужими. Літопись его есть драгоційнное собраніе историческихъ извітстій, писемъ и оффиціальныхъ документовь <sup>2</sup>).

Самуилъ Зорка, которымъ пользовался Величко,—современникъ Хмельницкаго, но трудъ его нынѣ неизвъстенъ. Родомъ съ Волыни, Зорка былъ сначала въ Запорожскомъ войскъ "писаремъ" (т.-е., какъ объясняютъ по нынѣшнему, правителемъ дълъ при военномъ штабъ) и въ продолженіе войны съ Поляками "о всъхъ ръчахъ и поведеніяхъ совершенно въдалъ, и досконально и пространно въ Діаріушъ своемъ оніе описалъ" 3). У Велички сохранилось надгробное слово Хмельницкому, которое написалъ Зорка. Далъе, къ замъчательнъйшимъ южнорусскимъ лътописямъ принадлежитъ трудъ Григорія Грабянки (ум. 1730), писателя столь же безпристрастнаго и свъдущаго, какъ Величко, и человъка ученаго. О біографіи его извъстно только, что въ 1723 тядиль онъ съ порученіями Полуботка въ Петербургъ, что въ 1729, по ходатайству гетмана Даніила-Апостола, пожаловать быль отъ Петра II гадячскимъ полковникомъ. Его историческій разсказъ простирается отъ древнихъ временъ до избранія гетмана Ско-

з) Величко, І, 54. Зорка сообщаеть, нежду прочимъ, важное навъстіе, что пості присаги козаковъ пари Алексъю на Переаславской радъ, 1654, московскіе болре дали отъ имени пара клатвенное объщаніе, что онъ будетъ держать Малую Россій подъ своямъ покровительствомъ при ненарушимомъ сохраненій всёхъ ед древинъ правъ, охранать войсками и помогать казною отъ всякихъ непріательскихъ нападеній. Величко І, 173; Костомаровъ, Богданъ Хмельницкій, 3-е изд., 1870, ІІІ, 184—185.

<sup>1)</sup> Въ 6—кф Моск. Общества Ист. и Древи. есть великорусскій переводъ Самовидца, съ любопитними добавленіями, сділанний, вёроятно, въ прошломъ столітів.

2) Літопись собитій въ пого-западной Россіи въ XVII-мъ віжів, составиль Самовиль Величко, 1720. Издана Временной Коминссіею для разбора древних актомъ Кіевъ, 1848, 1851, 1855, 1864; 4 тома. Заглавіе разсказа о Хмельницкомъ у самого Велички слідующее: «Сказаніе о войні ковацкой зъ Поляками, чрезь Зіновія Богдана Хмельницкого, гетмана войскі Запорожскихъ, въ осми літехъ точнимойся... Оть авторовь: Німецкого—Самунла Пуфендорфія, Козацюго—Самунла Зории, и Полского—Самунла Полскить описавного. Ныній же вкратції стиленть гисторичкить нарічіемъ малороссійскить описавного. Ныній же вкратції стиленть гисторичкить напрічень малороссійскить справленное в написанное тщаніенъ Самовила Велича, канцеляриста негдись войска Запорожского. Въ селії Жукахъ, убаду Полтавского. Року 1720». Въ числії всточниковъ Величка быль также польскій Діаріунть Окольскаго. Рукопись Сказанія украшена портретами гетмановь, отъ Хмельницкаго до Мазепи. Упоминаніе о «кроничкахъ»—въ предисловін, также ІІІ, 13, 516. Но у Величка недостаетъ трехъ важныхъ годовъ 1649—51.

ропадскаго, 1709; но главный предметь опять — времена Хмельницкаго <sup>1</sup>). Какъ видно по самому заглавію книги, Грабянка могь бесёдовать съ современниками и сподвижниками знаменитаго гетмана, который является здёсь идеализированнымъ національнымъ героемъ. Наконецъ, Грабянка уже вводить ученыя разсужденія о древней исторіи козаковъ, которыхъ производить отъ Козаръ <sup>2</sup>).

Всв названные писатели писали обычнымъ языкомъ южнорусскихъ жнигъ вонца XVII и начала XVIII въка, представлявшимъ, въ раздичныхъ дозахъ, смёсь церковно-славянскихъ и отчасти польскихъ элементовъ съ чисто народными. Съ XVII въка, съ развитіемъ кіевсвой внижности и учености начинаются и попытви систематическаго няложенія исторіи. Такой опыть представляєть "Патерикъ" Сильвестра Коссова (ум. 1657, митрополитомъ кіевскимъ), изданный на польскомъ языкъ въ Кіевъ 1635, но въ особенности "Хроника" Осодосія Сафоновича, съ 1665 игумена одного изъ кіевскихъ монастырей. Его хронива до 1290 заимствована изъ Кіевской и Волинской летописи, затемъ следують отрывочныя известія о последующихъ руссвихъ событіяхъ, наконецъ короткая хроника Польши и Литвы, взятая изъ Стрыйвовскаго. Въ подобномъ стилъ старой лътописной компиляціи или хронографа составлена обширная летопись, которую на- ' нисаль черниговскій монахь Леонтій Боболинскій, въ 1699: "Льтописецъ, сій есть Кроника зъ розныхъ авторовъ и гисторыковъ многихъ" и пр. Это нъчто въ родъ хронографа, съ сотворенія міра до начала XVII стольтія, — собраннаго изъ Библіи, латинскихъ, греческихъ и польскихъ историвовъ, литовскихъ хроникъ, Нестора. Четь-Минеи и проч. и писаннаго языкомъ очень близкимъ къ народному 3). Собственно для южнорусской исторіи здісь найдется немного: но есть отдельныя важныя извёстія и документы. Языкъ Боболинскаго очень близовъ къ народной ръчи 4). Но наиболье извъстнымъ историческимъ произведениемъ этого времени былъ "Синопсисъ", обыкновенно приписываемый Иннокентію Гизелю (ум. 1684): "Синопсисъ" составленъ по Сафоновичу съ новыми дополненіями; онъ конечно не-

<sup>1)</sup> Літонись Грегорія Грабянки. Изд. Врем. Коми. Кієвъ 1854. Собственное загимніе автора: «Дійствія презільной и оть начала Поляковь правимой небывалой брани Вогдана Хмельницкого, гетмана Запорожского, съ Поляки..., зъ рознихъ літонисцовъ и изъ діаріума, на той войні писанного, въ граді Гадячу трудомъ Григорія Грябянки собранная и самобитнихъ старожиловъ свідительстви утвержденная. Року 1710». Ср. Костомарова, В. Хмельницкій. З-е изд. І, стр. V, № 22 (?).

 <sup>2)</sup> Со времени гетманства Брюховецкаго, Грабянка очень сходень съ Самовидценъ, такъ что трудно решить, кто у кого заимствоваль.
 2) Извлечены издани при Летописи Грабянки, стр. 278—327.

<sup>4)</sup> Здёсь же находится «Коротное собраніе Кроннин Литовской»: это—та «Литовская Хроника» неизвістнаго автора XVI—XVII в., которая издана Нарбуттомъ в Pomniki do dziejów litewskich, Wiln. 1846. Боболинскій внесъ ее съ небольшими дополисніями, и измінивь отчасти языкь.

удовлетворителенъ какъ исторія; но чемъ была книга въ свое время, видно изъ того, что, "Синопсисъ" надолго остался учебникомъ руссвой исторіи, и не быль совсёмь удалень даже книгами Ломоносова. Первое изданіе его явилось въ 1674, последнее въ 1836 году <sup>1</sup>).

Не станемъ перечислять другихъ памятниковъ южнорусской исторіи, отчасти изданныхъ, отчасти остающихся въ рукописи и гдѣ главный пункть составляеть опять эпоха Хмельницкаго 2). О более позднихъ трудахъ XVIII въка упомянемъ далъе.

Наконецъ, южноруссвая литература представила и свою книжную поэзію. Какъ вообще эта литература, возникая изъ собственной потребности образованія, ближайшій примірь иміла въ датино-польской литературъ, такъ послъдняя дала образци и въ стихотворствъ. Въ тв ввка, въ школе еще сильно било господство кухонной латини и латинскаго стихотворства; къ латинскимъ образцамъ присоединались польскіе, и не удивительно, что у внижнивовъ Западной и Южной Руси распространились и латынь и плетеніе "виршей" (versus) въ польской форм'в силлабического стиха, совствив не свойственной русскому языку, да тяжелой и въ самомъ польскомъ. При основанім школь, писаніе виршей стало еще обильніве, потому что вошло въ правило, въ курсъ преподаванія. Р'адкая книга обходилась безъ стихотворнаго посвященія, надписи въ гербу; стихи писались по всевозможнымъ торжественнымъ случаямъ. Въ XVII — XVIII стол. школьники писали стихи на праздники, особливо на рождество и пъл ихъ по домамъ богатыхъ и достаточныхъ людей, за что получали подарки, или передъ народомъ. Старвишія известныя "вирши", кажется, не идуть далье вонца XVI выка; въ XVII встрычаемъ уже отдылныя изданія стиховъ, какъ "Вършъ" на Рождество Христово (Львовъ, 1616); "Вършъ" Кассіана Саковича (Кіевъ, 1622) на погребеніе гетмана Сагайдачнаго, посвященныя "Войску Запорожскому" 3); "Евхаристиріонъ, албо вдячность", сборникъ благодарственныхъ стихотвореній, поднесенныхъ учениками Кіевской коллегін Петру Могил (Кіевъ 1632) и т. д. Половина внигъ Кирилла Транввилліона "Перло Многоцівное" (Черниговъ, 1646) состоить изъ стихотвореній въ похвалу Троицы, Богородицы, ангеловъ, святыхъ и пр. Писатели виршей отозвались и на собитія козацкихъ войнъ; нъсколько пьесъ вадано было въ последнее время по старымъ текстамъ 4). Но гораздо больше разрослось виршеписание чисто реторическое и ремесленное.

<sup>1)</sup> Пекарскій, Наука и Литер. І, 317.

<sup>2)</sup> Они отчасти перечислены у Костомарова, Богд. Хмельн. I, стр. III—XIII. э) Эти вирши повторени въ издани «Историч, Пѣсенъ Малорусскаго народа»,
 Антоновича и Драгоманова, Т. II, вып. 1, стр. 127—135.
 ф) См. Костомарова, Богд. Хмельницкій, т. III, и «Историч. Пѣсии», II, 1,

стр. 135-144.

Изъ многихъ примъровъ приведемъ одинъ: упомянутый выше Іоаннъ Максимовичъ написалъ стихотвореніе "Богородице, дъво радуйся", въ которомъ было до 25.000 силлабическихъ стиховъ. Такимъ образомъ до Геркулесовихъ столбовъ было дойдено. Послъдняя судьба виршей была та, что онъ еще долго оставались обычаемъ бурсы, а иные стали достояніемъ народныхъ пъвцовъ, вошедши въ число народныхъ духовныхъ стиховъ и кантовъ 1). Но прежде чъмъ забыться совствуъ, силлабическіе стихи вошли и въ русскую литературу, были поэтической формой Кантемира, а слово "вирши" осталось въ языкъ какъ обозначеніе плохаго и грубаго стихоплетства.

Изъ того же латино-польскаго источнива южнорусскіе внижниви мереняли духовную драму или мистерію. Элементарной формой ел были вертепныя представленія, съ вуклами, причемъ или говорились рѣчи отъ лица отдѣльныхъ фигуръ, или читались вирши; любимыми тэмами вертепныхъ представленій были Поклоненіе волхвовъ, Бѣгство въ Египитъ, Смерть Ирода и т. п. Сначала пьесы строго держались своей тэмы, но потомъ въ нихъ проникъ бытовой и комическій элементъ. Одну вертепную драму такого рода, съ комическими сценами изъ народныхъ нравовъ, на церковно-славянскомъ и южнорусскомъ языкъ, относятъ ко временамъ гетманства Сагайдачнаго <sup>2</sup>).

Духовная драма принята была вибств съ внижно-схоластическимъ стилемъ литературы и оставалась спеціальной принадлежностью школы; преподаватели регориви и пінтики должны были ежегодно написать драматическую пьесу, которан и представлялась во время летнихъ ревреацій. Вивств съ схоластической наукой, мистерія перешла въ Москву. Въ числъ первыхъ мистерій южнорусскаго происхожденія, представленных въ Москвъ, считаются: "Алексъй, человъкъ Божій" передача извъстной легенды; "Іосифъ, сынъ Израилевъ"; "Жалостная, вомедія объ Адам'в и Евв". Два писателя, которые были тогда посреднивами между Южной Русью и Москвой, были также и авторами, мистерій: Симеонъ Полоцкій написаль дві пьесн — "о блудномъ сынів" и "о Навуходоносоръ и о тріехъ отровахъ, въ пещи сожженныхъ"; Димитрій Ростовскій, который вообще сохраниль въ своей діятельности много южноруссваго, и напр., свой "Діарій" или дневникъ писаль на южнорусскомъ языкъ, написаль цълый рядъ пьесъ: "Гръшнивъ кающійся", "Эсенрь и Агасферъ", "Рождество Христово" н пр. <sup>8</sup>).

<sup>1)</sup> См. большое число ихъ у Безсонова, Каліки перехожіе.

<sup>2)</sup> Она вздана Н. Маркеввчемъ: Обычан и повърья Малороссіянъ. Кіевъ, 1860.
3) О дуковной драмъ см. вообще: «Древн. Росс. Вналіоенку», Новикова, ч. VIII (драмы Полоцкаго); Пекарскаго, Наука и Литер., т. I; Тихонравова, Льтописи русс. литер. в древности, т. III—V. Тихонравовымъ пригоговлено цълое взданіе старинныхъ пьесъ, выходъ котораго ожидается.

Одна изъ любопытнъйшихъ пьесъ старой южнорусской драми есть: "Милость Божія, Украину отъ неудобь носимыхъ обидъ лядскихъ чрезъ Богдана Зиновія Хмельницкаго и пр. свободившая", которая была представлена "въ школахъ кіевскихъ въ 1728 г." 1). Пьеса приписывается обыкновенно Өеофану Прокоповичу, но, можетъ быть, вовсе ему не принадлежитъ. Извъстны еще драмы въ родъ мистерій Варлаама Лящевскаго, Георгія Конисскаго и пр.

Но наиболье живую часть старой драмы составляють такъ называемыя "интерлюдіи" или интермедіи, пьесы, которыя давались вивъсть съ мистеріями и служили для отдыха и развлеченія зрителей. Интерлюдіи не представляють цёльныхъ пьесъ; это—рядъ сценъ и разговоровъ, связанныхъ не сюжетомъ, а только комическою цёлью. Насколько мистерія своимъ церковнымъ сюжетомъ была вынуждена оставаться отвлеченно-книжной и бытовыя черты проникали въ нее лишь нъсколькими случайными подробностами, настолько интерлюдія была открыта для бытовыхъ изображеній. До сихъ поръ издано или указано еще немного такихъ произведеній. Комическія лица взяты изъ народной жизни, русской и малорусской: раскольникъ, подъячій, пономарь, гаеръ, молодки, цыганъ, жидъ; одни лица говорятъ по-русска, другія по-украински; прибавляется и польскій шляхтичъ,—какъ напр., въ указанной выше вертепной драмъ, изданной Маркевичемъ.

Обязанность поставлять пьесы для представленій, какъ зам'вчено выше, лежала на учителяхъ пінтики и реторики. Одинъ изъ такихъ учителей, Довгалевскій, въ тридцатыхъ годахъ прошлаго стол'втія, написалъ н'всколько пьесъ, гді опять встр'вчаются Русскіе, Поляки, Украинцы; типы нарисованы грубо, но съ желаніемъ передавать д'яствительность; козакъ поетъ п'есню, безъ правильнаго разм'вра, но съ н'якоторыми сл'ёдами народныхъ мотивовъ 2).

Такимъ образомъ въ первой половинѣ XVIII столѣтія еще продолжалось литературное развитіе, ясныя начала котораго лежать въ XVI вѣкѣ и даже раньше. Присоединеніе къ Москвѣ было и выгодно и невыгодно для южнорусскаго развитія, и въ литературномъ, какъ въ политическомъ смыслѣ: малорусскія силы стали дѣйствонать въ средѣ цѣлаго племени, которому несомнѣнно принесли много важной пользы; для государства, въ цѣломъ, открывалась болѣе широкая историческая перспектива, но мѣстная народность стала въ пассинное положеніе и понесла различный ущербъ, отчасти неизбѣжный, отчасти напрасный. Здѣсь не мѣсто опредѣлять политическія отношенія при-

<sup>1)</sup> Издана Максимовичемъ въ «Чтеніяхъ» и перепечатана при «Истор. Пёсняхъ». 2) Тихонравовъ, Лётописи, 1П—V; Пекарскій, Наука и Литер., т. І; Труди Кіевской Акад. 1865, кн. 2.

соединенной Малороссіи, и мы воснемся ихълишь насколько они имъли связь съ національно-литературнымъ движеніемъ.

Присоединение Малороссіи 1654 г. освободило отъ польскаго госполства только одну часть Южной Руси; задивпровская и свверо-вападная Русь надолго еще остались подъ властью польскаго нанства и католичества; мало того, даже по раздёлё Польши, русская народность присоединенныхъ тогда областей не получила признанія и была закръщена за прежними властителями; въ Галиціи она и совсъмъ была заброшена подъ властью Польши и Австріи. Это могло быть необходимостью, вызванной историческими обстоятельствами; но уже вскорѣ послѣ присоединенія открылось различіе во взглядѣ на національный южнорусскій вопрось между московскимь правительствомь и гетманствомъ. Москва, по своимъ видамъ, не настанвала на томъ стремленіи, какое было у Южноруссовъ возвратить и другія земли, которыя еще оставались подъ Польшей. Съ политическимъ раздёленіемъ южнорусская умственная жизнь, представлявшая столько любопитныхъ зародышей, раздвоилась и въ одномъ смысле упала. Малорусскія силы болье и болье сливались съ русскими и, оказавши вдысь большія услуги, съ XVII вѣка и до половины XVIII, для общерусскаго образованія, все менте служили непосредственнымъ преданіямъ своего края; западный край и Галиція была лишены (все въ большей степени) той главной опоры, вакою съ начала XVII въка представдался для нихъ именно Кіевъ. Л'вйствіе русской, московской и петербургской централизаціи, отозвалось изв'ястными ст'яснительными образомъ на внутреннемъ быть Малороссіи и должно было не совсымъ выгодно отразиться и на литературной жизни: прежняя эпоха, при всемъ произволъ польскаго господства, оставляла мъсто для самодъятельности общества и народа; въ русской жизни эта самодъятельность издавна была стёснена и въ XVIII вёкё подавлена еще болёе, и это отражалось на мёстной народности.

Съ другой стороны, противъ южнорусской исторіи и образованности виставляются разнообразныя обвиненія: по мивнію польскихъ историвовъ народное движеніе XVI — XVII въковъ было только дикимъ бунтомъ клоповъ противъ власти и порядка; нъкоторымъ изъ историвовъ русскихъ, въ томъ числъ и важнъйшихъ, козацкія войны (главнымъ образомъ, отъ участія козаковъ въ польскомъ нашествіи временъ междуцарствія) представлялись почти въ подобномъ родъ, и козаки являются "искателями зипуновъ"; филологамъ южнорусскій языкъ казался "польско-русскимъ" т.-е. неорганической мъщаниной; южнорусская образованность кіевскихъ школъ — запоздалой схоластикой, гнетъ которой долго лежалъ на русской литературъ; южнорусскіе ученые наполнили нашъ языкъ полонизмами; эта образованность слу-

жила духовенству и шляхетству, не вышла изъ потребностей народа, а потому "не могла развиться до самостоятельности и почти исчевла безъ олёда" и т. д. <sup>1</sup>).

Не будемъ говорить о польскихъ историвахъ, которые руководились слишкомъ явнимъ національнымъ пристрастіемъ; довольно замътить, что польскіе писатели болве критической школы уже начинають сами смотръть на прошедшее Польши иными глазами. Далье, исторія не можеть оправлять козацкихъ набёговь на единоплеменное московсвое государство; но нельзя отождествлять возацкія шайки времень междупарствія съ южнорусскимъ народомъ. Обвиненія противъ южнорусской образованности не менъе странны: нътъ спора, что кіевская ученость запоздала для второй половины XVIII въка, но чтобъ оцвить ее вврно, надо вспомнить ея историческое начало, а здёсь, какъ выше указано, она была напротивъ чрезвычайно замъчательнымъ фактомъ, темъ более заслуживающимъ признанія, что возникла именно иниціативой общества, подъ давленіемъ чужого политическаго и религіознаго господства. Опредвляя ея отношеніе въ русской жизни и просвъщенію, надо брать не конецъ, а начало и цветущую эпоху, а въ то время западная Русь и Кіевъ были неоспоримо выше Москвы: невъжество, въ Москвъ господствовавшее, отсутствіе училищъ поражали всякаго свіжаго человіка 2); для основныхъ потребностей церкви, какъ полемика съ католицизмомъ, какъ установленіе догматики, работали гораздо больше въ несвободномъ Кіевъ, чъмъ въ свободной Москвъ; Москва не понимала кіевской учености и заподовривала ее; самого Никона винили въ латинствъ за его расположение къ кіевскимъ ученимъ; Москва представляла себя хранительницей вёры, и однако въ концё концовъ заимствовалась у тёхъ же кіевскихъ ученыхъ. Кіевская схоластика, силлабическіе стихи, реторика были устарылы въ XVIII выкы, но были первымы шагомы для усвоенія европейскихъ, болье живыхъ литературныхъ формъ. Притомъ, схоластива имъла свои спеціальныя церковно-школьныя цъли; силлабическими стихами писаль Кантемирь; схоластическую реторику при-

<sup>1)</sup> Объ этихъ предметахъ велась цёлая полемива между Костомаровымъ и Падалицей, въ 1861. См. также Соловьева, Ист. Россіи XIII, 49, 228 и слід.; Пекарскаго, Представители Кіевской учености, Отеч. Зап. 1862, 4, 390—891 и др. Ср. Филологич. Записки 1869, вып. II—III, 42—43. О новъйшихъ взглядахъ г. Кулима упомянуто далъе.

э) Фактъ такъ извёстенъ, что изанине собирать свидётельства; припомины линь пёкоторыя; напр., слова Пансія Лигарида, который пораженъ быль въ Москей отсутствіемъ училищь; слова Димитрія Ростовскаго, что тамъ «небрежено сёлніе, вельми оставися слово божіе», т.-е. разумное цервовное ученіе, при всей крайней ревности къ обрядовому благочестію; жалоби Посошкова на пресвитеровъ, которые «не только оть лигеранской или римской ереси, но и оть самаго дурацкаго раскола не знають оправити себля; извёстныя свидётельства Котошихина; разсказы серьёзныхъ иноземцевь, какъ Флетчеръ, Олеарій и т. д. и т. д.

знаваль еще Ломоносовъ. Въ ряду замъчательнъйшихъ сотрудниковъ Петра быль Өеофанъ Прокоповичь, одинъ изъ самыхъ характерныхъ представителей віевской учености... Если схоластива слинікомъ долго сохраняла свое вліяніе, то вина этого, какъ мы уже замічали, лежить не на Кіевь, а на слабой заботь государства о болье свыжемъ образованін; не вина стараго Кієва, что академія наукъ дъйствовава въ слишкомъ тесномъ круге, что первый университеть надумали устроить только въ 1755, и т. д. Замечаніе, что вънорусская литература не могла развиться до самостоятельности отъ собственнаго безсилія и оттого, что не была дівломъ народной потребности, очень произвольно: южнорусская литература, напротивъ, именно вышла изъ цотребностей самого общества, выразившихся въ "братствалъ"; она развилась очень сильно и вовсе не изчезла безъ слъда, а своей ученоцервовной долей перелилась въ русскую литературу въ обще русскомъ интересв, и это составляеть ея историческое право и заслугу, а не недостатовъ.

Въ такомъ отношении являлась южнорусская литература къ собственно-русской, московской литературь. Что при этомъ терялись специфическія южно-русскія черты, это объясняется очень просто. Это все-таки не было два разныхъ языка. Какъ ни различно образовивались две отрасли русскаго корня, въ церковно-литературномъ употребленіи и въ Московской Руси, и на "Литвів", и въ Южной Руси, хранилась перковно-славянская тралиція: какъ въ Московской Руси литературный языкъ церковныхъ книжниковъ былъ старо-славянскій съ великорусскимъ оттенкомъ, такъ на Литве и въ Южной Руси тотъ же старославянскій являлся съ оттёнками белорусскимъ и южнорусскимъ. Участіе мъстнаго элемента въ литературномъ языкъ, тамъ и здёсь, было очень различно: въ внигахъ церковныхъ былъ наибольшій проценть церковно-славянскаго языка, такъ что многія произведенія южнорусскія (постановленія соборовъ, посланія о церковныхъ дёлахъ, богословскія сочиненія и т. п.) неръдко почти совершенно свободны отъ элементовъ мъстнаго языка; последній напротивъ является преобладаюшинь въ деловихъ актахъ, политическихъ письмахъ, историческихъ сочиненіяхъ и т. д. При сліяніи литературы южнорусской съ великорусскою, ихъ общій интересь заключался именно въ книгахъ ученоцерковныхъ, и они сошлись-вовсе не на великорусскомъ языкъ, а на условномъ перковно-славянскомъ, а въ богословскихъ сочиненіяхъ даже на латыни. Языкъ первыхъ силлабическихъ виршей, появившихся н въ Россіи, быль такой же средній и условный. Первыя начала повъствовательной литературы русской были сдъланы чрезъ посредство западныхъ и южныхъ книжниковъ... Но государственное значеніе великорусскаго языка, съ конца XVII в. все больше и больше устраняло малорусскій языкъ изъ оффиціальной жизни, изъ управленія, быта высшихъ влассовъ, наконецъ изъ письменности и книги — установилась цензура, принимались мёры противъ "особаго нарёчія" и т. д. 1).

Въ теченіе XVIII выка Малороссія подъ русскимъ государственнымъ вліяніемъ все болье теряла черты своего особеннаго общественнаго быта, какихъ имъла много въ эпоху присоединенія; управдненіе готманства уничтожило последнюю тень ся автономическаго устройства; введеніе (или сильное распространеніе) врипостного права при Екатеринъ II уравняло малорусскій народъ съ безправнымъ положеніемъ русскаго крестьянства. Съ техъ поръ Малороссіи оставалось все больше превращаться въ русскую провинцію, терять народную старину и принимать русскіе нравы, языкъ, образованіе и наконецъ литературу. Высшіе классы и принимали ихъ. Съ XVIII въка Малороссія дала русской литератур'в много писателей, сначала особенно духовныхъ, потомъ и светскихъ; малорусскій языкъ делался местнымъ нарвчіемъ; правда, онъ еще жилъ, не говоря о народв, и въ мелвомъ и среднемъ панствъ, но ему повидимому уже не предстояло будущаго. Для образованных в людей болбе широкія литературныя стремленія были теперь возможны только на русскомъ языкъ-томъ, на которомъ говорило правительство, администрація, образованное русское общество, русская литература, --- которому принадлежала единственная литературная публика: Богдановичь, Капнисть, Гифдичь, Наръжный работали вполнъ для русской литературы. Одинъ изъ сильнъйшихъ русскихъ писателей, Южноруссь Гоголь, по широтв своихъ поэтическихъ замысловъ могъ быть только русскимъ писателемъ — языкъ родины не даваль ему достаточнаго поприща.

Казалось, малорусское нарвчіе теряло всякую будущность. Но въ эпоху славянскихъ возрожденій, съ конца прошлаго ввка, и для него открылась новая пора развитія.

Когда въ эту эпоху возникла перван попытва малорусскаго нарѣтія войти въ литературу, различіе между нимъ и господствовавшимъ въ книгѣ русскимъ языкомъ была уже такъ велика, что единство представлялось невозможнымъ: для него требовалась особая литература. Въ нашей литературѣ этотъ фактъ сначала мало обратилъ на себя вниманія, потомъ возбудилъ различныя недоумѣнія, — откуда взялось это нарѣчіе, и гдѣ его право? Мы видѣли выше, какъ исторически развивалась разница русскихъ нарѣчій, первые признаки которой замѣчаютъ еще въ древнъйшихъ письменныхъ памятникахъ; въ періодъ

<sup>1)</sup> Ср. синодальный указъ 1721 г. (слъд. вскоръ же по учреждения Синода), у Пекарскаго, И, 670.

OTTENDED MESHE DESCRIPTION HERSTILL HE KVI-XVII HERET, OHE onda valo shaverenda, ho borga, or XVII been, biedoras berendoots сливалась съ велиморусской, онв сходились на нейтральной почин первовно-славянскаго языка. Между тыкь, нить житературнаго разви-На ижнорусскаго языка нь домашнихъ произведеннять че прерывалась, его давнія особенности продолжали развиваться, и вогда новыя литературныя попытки начались именно на чисто попытки ножь изыкв, его отдаление оть великорусского должно было твив больше броенться въ глаза, что въ самомъ великорусскомъ литературномъ языкъ со временъ Ломоносова шло постоянное стремление освоболиться отъ перковно-славанскихъ примъсей и основаться на чисто-народномъ. Такимъ образомъ къ дведцатамъ и тридцатымъ годажь, когда русскій литературный изыкь сталь окончательно и свеніально великорусский в. появленіе южнорусскаго чистаго языва било встрачено съ недоуманіемъ. Филологи стараго свлада, вавъ Гретъ, утверждали просто, что "малороссійское нарвчіе родилось и усилилось оть полговременнаго владычества Поляковъ въ юго-западной Рессія и можеть даже назваться областнымы польскимы 1). Поздніве, Погодинъ, въ споръ съ Максимовичемъ, совершенно отвергалъ присутствіе малорусскаго племени на югв въ періодъ до-татарскій, и Кіевлянъ называль Великоруссами. Наконепъ, вопросъ поставленъ быль научнымъ образомъ: Шафаривъ категорически заявилъ, что въ южноруссвомъ наръчи им нивемъ дъло съ такинъ же самобитнимъ наръчіемъ, какъ другія главивишія славянскія нарвчія, и последующія измсканія компетентных филологовъ, какъ Миклошичь, Лавровскій, Потебня, Житецкій вивели вопрось изь произвольнихъ толкованій къ его дъйствительному фактическому значенію.

Въ последнія десатилетія, когда южнорусскіе литературние интересы особенно выросли, поднять быль вопрось о самомъ праве существованія малорусской литератури. Она встретила ожесточенныхъ противниковъ, которие, называя южнорусскій язывъ местнымъ провинціализмомъ, литературное развитіе его находили не только безполезнымъ, но вреднымъ; отвергали его какъ насильственное стараніе создать литературу, въ которой народъ не чувствоваль надобности, и видели въ этомъ стремленіе къ розни, "сепаратизмъ", не безопасный и въ политическомъ отношеніи... Защитники, указывая на отдёльность южнорусской народности, которая есть фактъ, доказывали ея право и съ общей точки эрёнія, и въ смыслё практической необхо-

<sup>1)</sup> Оныть исторіи русск. литер. Спб. 1822, стр. 12. Обь этомь Бодянскій, вь Учен. Зан. Моск. Унив. 1838, ч. ІХ; Житецкій; Очерка звук. исторія, 4. Польскіе янсители настанвали именно на темь, что винорусскій азакь есть областпой дольскій.

димости—такъ какъ стубльная народность имбеть нравственное право и потребность развивать свои особенности, и съ другой сторони русскій языкъ въ книгѣ пока еще непонятенъ для огромной массы южнорусскаго народа. Доказательство усиливалось тѣмъ особимъ обстоятельствомъ, что наша южнорусская литература могла бы и должна бы служить еще для нѣсколькихъ милліоновъ того же самаго племени, живущихъ въ Австріи— въ Галиціи, Буковинѣ и Венгріи и еще менѣе понимающихъ великорусскій книжный языкъ; для нихъ упраздненіе нашей малорусской литературы было бы прамымъ вредомъ ихъ національному дѣлу.

Чтобы върно понять этотъ споръ, надо обратить вниманіе на одно обстоятельство, которое однако оставалось обыкновенно не замѣченнымъ. Развитіе южнорусской литературы есть только часть цѣлаго обширнаго факта, не признать котораго нѣтъ возможности — именно факта славанскаго возрожденія, смысль котораго есть инстинитивное влеченіе массъ и благородное стремленіе ихъ лучшихъ представителей развить и выразить внутреннія народныя силы, въ той формѣ, какая дана ихъ происхожденіемъ и исторіей, въ формѣ народной. Для цѣлаго ряда славанскихъ племенъ, пробужденіе народнаго чувства было спасеніемъ ихъ національности и основаніемъ ихъ новаго развитія; сущнюсть этого движенія есть въ высшей степени человѣчное и человѣволюбивое стремленіе — возвысить нравственное сознаніе народовъ, отврить для нихъ возможность умственной жизни, доселѣ крайне ограниченной 1).

Историческое изученіе южнорусской литературы должно уб'йдить безпристрастнаго наблюдателя, что она должна быть разсматриваема именно съ этой общей точки зр'йнія.

Въ теченіе XVIII-го въка происходиль тотъ процессъ сліянія южнорусской образованности съ общерусской, о которомъ выше говорено: лучшія силы южной Руси, кіевскіе восцитанники, занимали высокія мъста въ церковной и чиновной іерархіи <sup>2</sup>), и когда трудъ ихъ шелъ на служеніе общегосударственному дёлу, естественно, что мъстные элементы должны были терять, тъмъ болье, что государство стремилось въ большей и большей централизаціи. Но народъ не только не могъ

 Первыхъ мы уже называли; изъ вторыхъ назовенъ Завадовскаго, Безбородку, Трощинскаго.

<sup>1)</sup> Указиваемъ, среди изложенія, на этоть предметь, потому что онь составлять и составляєть въ последнія десятильтія основной пункть, на которомь сосредого-чиваются интереси южнорусской литературы и съ которомь фантически связами ся судьба. Обстоятельство, на которое противъ нея опираются и ся русскіе противники, и накоторые изъ западно-славянских ученых, состоять въ томъ, что южнорусских литература стоить въ соседства сильной русской литературы, котороя де обезнечивають выпроменьный интересь: но внутреннія отноменія русской литературы, къ сожаванню, еще не дають поднаго основанія въ такому соображенію.

слиться съ великорусскимъ въ такое короткое время, но и доселѣ кажется нельзя замѣтить подобной тенденціи: рядомъ, два населенія остаются отдѣленными не только языкомъ, но нравами, обычаями, всѣмъ карактеромъ. Въ прошломъ вѣкѣ два народныхъ карактера держались еще болѣе особнякомъ; въ мелкомъ и среднемъ дворянствѣ еще кранились преданія, любовь къ своему быту, свой малорусскій патріотизмъ; малорусскій языкъ держался даже у высокопоставленныхъ Малоруссовъ, которые попадали въ среду русско-французской аристократіи прошлаго вѣка. Разумовскіе, Безбородко, Завадовскій, Трощинскій сберегали теплое чувство къ обычанмъ и языку родины.

Малорусская литература, при всемъ наплывъ великорусскихъ порадковъ и языка, въ теченіи XVIII віка представляеть однако нъсколько произведеній, которыя ходили въ свое время въ рукописяхъ, въ тёхъ свромныхъ вругахъ, гдё не было большихъ литературныхъ затьй, но хотьлось слышать родной языкъ. Здёсь ходили вертепныя драмы, слушались пъсни и думы, наконепъ читались и тъ тажеловатия силлабическія вирши, въ которыхъ было все-таки своенародное содержаніе и языкъ. Однимъ изъ любопытнѣйшихъ проявленій своенароднаго интереса было распространеніе историческихъ трудовъ. Нъкоторыя изъ упомянутыхъ выше историческихъ книгъ писались еще въ началѣ XVIII вѣка, и книги находили продолжателей, которые дополняли ихъ позднайшими фактами. Такъ, козапкія "вронички" доводились до конца XVIII стольтія. Посль Димитрія Ростовскаго, писавшаго по-малорусски свои ежедневныя записки, после лътописи Грабянки и пр., не прерывается рядъ историческихъ сочиненій, иногда впрочемъ уже и на русскомъ (или смѣшанномъ) языкъ, посвященныхъ спеціально Малороссіи. Яковъ Андр. Марковичъ, ученикъ кіевской академін и близкій къ Өеофану Прокоповичу, ведеть свои записки, 1718 — 1768, заключающія много любопытныхъ подробностей о переходной порв южнорусской исторіи 1). Къ 1722 относится "Діаріушъ" или журналъ Николая Ханенка, старшаго ванцеляриста войсковой ванцеляріи. Потомовъ Запорожца и принадлежа въ роду, занимавшему важныя мъста въ козацкомъ войскъ, Ханенко учился въ кіевской академіи, быль при гетманъ Скоропадскомъ старшимъ канцеляристомъ, вмёстё съ генеральной старшиной быль въ Петербургв, потомъ быль наказнымъ полковникомъ, участвовалъ въ войнахъ и быль предпоследнимъ генеральнымъ хорунжимъ 2). Авторомъ одной изъ замъчательнъйшихъ книгъ по исторіи Малороссін быль Петрь Ив. Симоновскій (ум. 1809, почти ста лёть оть

<sup>1)</sup> Дневныя записки Якова Марковича. М. 1859, съ портретами Марковича и его жены въ наполныхъ костриахъ.

роду): онъ учился въ кіевской академіи, потомъ въ Варшавѣ, гдѣ самъ быль учителемъ, потомъ, путешествуя за границей съ дътьми малороссійскаго генеральнаго подскарбія Гудовича, слушаль лекцім вы Кёнигсбергв, Галле, Лейпцигв и пр., и вернувшись, составиль свое "Описаніе о козацкомъ малороссійскомъ народів" 1). Разсказъ (уже на русскомъ языкъ, съ церковными архаизмами) доведенъ только до прівзда гетмана Разумовскаго въ Глуховъ, въ 1751; последующаго времени онъ не хотвлъ описывать, такъ какъ, судя по егопоследнимъ словамъ, тому времени не сочувствовалъ 2). Не менъе важны труды объукраинившагося иностранца, Александра Ив. Ригельмана. Закинутый судьбой въ Малороссію, онъ такъ полюбиль новую родину и такъ много работаль для нея, что его нъмецкое имя стоить въ ряду лучшихъ малороссійскихъ патріотовъ. "Такое чудное и единственное въ своемъ родъ общество (какъ украинское)-говоритъ Бодянскій - не могло не поразить юнаго, любознательнаго и просвъщеннаго инженера. Свъдънія, сообщаемыя имъ, обличають человъка, хорошо сжившагося съ теми, кого описываетъ, и описываетъ въ высшей степени достовърно, подробно и безпристрастно". Ему принадлежить нъсколько историческихъ сочиненій: "Літописное повіствованіе", начатое въ 1777 и потомъ дополненное до четырехъ томовъ; "Исторія о донскихъ козакахъ", 1778, и др.; важно въ особенности первое <sup>8</sup>). Ригельманъ много воспользовался Самовидцемъ и Грабанкой, и изъ последняго многія мъста взяль цъликомъ. Упомянемъ далье записки Чепы, географическіе и историческіе труды Шафонскаго, наконецъ знаменитаго архіепископа Бізлорусскаго Георгія Конисскаго (1717 — 1795), ревностнаго защитника религіозныхъ и гражданскихъ правъ западнорусскаго народа, работавшаго и для его исторіи: но замічательнійшій трудъ, который считали его славой, "Исторія Руссовъ", по всёмъ віроятіямъ ему не принадлежить, о чемъ скажемъ далее.

Перечисленные труды, часто исполненные весьма разумно и съ

<sup>1)</sup> Подробное заглавіє: «Краткое описаніе о козацкомъ малороссійскомъ народії и военныхъ его ділахъ, собранное изъ разныхъ исторій иностранныхъ, німецкой—Бишенга, латинской—Безольди, французской—Шевалье, и рукописей русскихъ, чрезъ бунчуковаго товарища Петра Симоновскаго, 1765 года». М. 1847 (изъ «Чтеній», 1847, % 2 IV не имер. стр. и 150)

<sup>№ 2,</sup> IV не нумер. стр. и 159).

2 (Сколь ни великолёпное и славное сего гетмана (Разумовскаго) какъ избраніе, такъ и вступленіе его на правленіе, а сверхъ сего и содержаніе всего напротивь протчихъ гетьмановъ дому чревъ всю битность его было, что пныхъ во удивленію, а другихъ въ зависть приводило, столь окончаніе онаго гетьманскаго уряду Малой Россів неполезное; но о семъ, такъ какъ и о всемъ житіи его и правленіи, оставляю потомнымъ въкомъ описаніе».

<sup>3)</sup> Оно издано Бодянскимъ: «Лътописное повъствованіе о Малой Россіи и ен народъ и козавахъ вообще и пр.. собрано и составлено чрезъ труди инженеръ-ге-нералъ-маіора и кавалера Александра Ригельмана, 1785—86 года». М. 1847 (изъ-«Чтеній» 1847, кн. 5—9), съ 28 изображеніями Малороссімнъ разныхъ сословій въ-народныхъ одеждахъ, и двумя картами.

большимъ знаніемъ, указывають, что въ малорусскомъ обществъ живо сохранилось чувство своей особности. Чисто литературныхъ произведеній за это время извъстно мало.

Таковъ быль выначаль XVIII выка Климентій Зіновіевь, повилимому, не совсёмъ доученый и не совсёмъ монастырски строгій іеромонахъ временъ Мазепы. Рукопись его сочиненій, найденная не такъ давно, представляеть большой сборникь силлабическихъ виршей во вкусь XVII выка. Климентій начинаеть философскими разсужденіями о правдъ, о болъзняхъ, о божиемъ долготерпъніи, объ именахъ божінхъ, о смерти, затёмъ пускается въ изображеніе и обличеніе дъйствительной жизни, говорить о бытв разныхъ влассовъ общества, монастыряхъ и церквахъ, о писаніи и письменныхъ дюдяхъ, наконецъ лаже "о дъвицахъ, дъти рождающихъ" и т. д. Такимъ образомъ, по содержанію, стихотворенія Климентія представляють пожалуй не безъинтересный матеріаль о малороссійской жизни того времени: это быль человъвъ бывалый и много видъвшій, но его точка зрынія очень не высова, вообще это поклонникъ господствующаго сословія, и противъ него не осмъливается направить своей сатиры. Въ поэтическомъ отношении стихотворенія Климентія ничтожни; это сборъ сухихъ школьныхъ описаній съ нравоучительными сентенціями. Малорусскій языкъ его изуродованъ силлабическимъ стихомъ и примъсью польскаго и церковнославянскаго 1). Такъ какъ до сихъ поръ нашлась только одна рукопись этихъ стихотвореній, то можно думать, что Климентій и не заинтересоваль ими своихъ соотечественниковъ. Но въ стихотвореніяхъ Климентія довольно наглядно отражается однако внутреннее состояніе Малороссіи въ первое время по присоединеніи. Народъ, освободившій родину, остался въ рабствъ у высшаго сословія, которое думало только о собственномъ интересъ. Малороссія теряла окончательно мъстную автономію и въ управленіи, и въ общественности, и русскіе обычан, языкъ, образованіе и литература зам'яняли мало по-малу малороссійскую старину, сначала въ высшихъ классахъ, а за ними и въ другихъ сословіяхъ. Отличительныя черты племеннаго характера хранились только въ собственномъ народъ, т.-е. низшемъ классъ, но онъ не имълъ голоса въ общественной и оффиціальной жизни, и вмъств съ нимъ малорусскій элементь по необходимости становился на заднемъ планъ. Простой народъ, презираемый во времена польскаго владычества, и теперь въ сущности стоялъ на той же ступени общественнаго права. Общество отдёлилось отъ народа и смотрёло на него какъ на что-то чужое и низшее, хотя само не далеко ушло въ образовании и не понимало своего народно-общественнаго положенія.

<sup>1)</sup> Обширные отрывки изъ его книги приведены въ статьяхъ г. Кулиша, Русск. Весёда, 1859, и Основа, 1861, январь.

Этимъ объясняется, почему въ этомъ обществъ могъ играть замътную роль и даже получить историческое значеніе такой странний человъвъ, каковъ былъ Сковорода. Его дъятельность и сочиненія показывають въ немъ столько семинарской схоластики и чудачества, что многимъ до сихъ поръ мудрено видъть въ немъ что нибудь кромъ юродства и схоластики,—между тъмъ, малороссійскіе патріоты не сомнъваются приписывать ему достоинство серьёзнаго христіанскаго мудреца и народнаго дъятеля.

Сковорода, Григорій Савичь (1722 — 1794), сынъ простого козака, а по другимъ сынъ священника, учился въ кіевской академіи, попаль здёсь въ число малороссійскихъ пёвчихъ, отправлявшихся въ придворную капеллу въ Петербургъ, возвратился потомъ на родину, изъ любознательности отправился путешествовать по Европъ, гдъ странствоваль-(пѣшкомъ) въ Польшѣ, въ Германіи и Италіи. Воротившись домой, онъ велъ жизнь странника; большей частью проживаль у пріятелей и знавомыхъ и отвазывался отъ всякихъ оффиціальныхъ м'есть, воторыя стёсняли его привычку къ простой, свободной жизни и любовь въ природъ. Пренебрегая всявимъ внъшнимъ комфортомъ, онъ жилъ крайне бъдно и мало по-малу сталъ бродячимъ философомъ. Онъ быль, наконець, и писателемь. Философія Сковороды состояла въ туманной мистической теософіи и морали. Сочиненія его, подъ разными вычурными заглавіями, состояли всего чаще изъ подобныхъ мистическихъ нравоученій, писанныхъ большею частью схоластически-фигурнымъ и часто уродливымъ явыкомъ. Его басни, "симфоніи", "діалоги", ходили по рукамъ друзей и знакомыхъ; его стихотворенія и пъсни разошлись даже въ народъ черезъ слъпцовъ и бандуристовъ. Подъ конецъ имя его стало знаменито по всей Украйнъ: для однихъ это быль глубовій философъ и мудрець, для другихь просто чудавь и даже юродивый. На большинство онъ производилъ впечатлъніе своимъ добровольно наложеннымъ аскетизмомъ, - чуждымъ, впрочемъ, аскетизму оффиціальному—и своей нравственной пропов'ядью. Цовидимому, онъ похожъ былъ на русскихъ масонскихъ моралистовъ, которые часто бывали сухими мистическими педантами, но темъ не мене по своему возбуждали въ обществъ извъстное нравственное движеніе. Малорусскіе историки ставять Сковороду въ ряду своихъ общественныхъ дъятелей, виъсть съ Каразинымъ, Котляревскимъ и Квиткой, Они опредълнотъ его значение такимъ образомъ: "Сковорода составляеть переходь отъ міра былой козацкой вольницы, на его глазахъ уничтоженной однимъ взмахомъ пера Екатерины II-й, къ міру государственному, въ міру науки, литературы и искусствъ... Онъ бросаеть схоластическую академію для странствованія за границей. Гольшъ и обднявъ, бросаетъ онъ потомъ въ Переяславъ, въ Харьковъ и въ Моский удобства профессорства для свободной и бродячей жизни независимаго мыслителя. Съ этой точки зрвнія онъ, современникъ Свчи и хаоса новаго общества, современникъ Гаркуши и былой неурялипы на Украйнъ, достоинъ полной признательности" 1). По миънію г. Костомарова, Сковорода быль поборникомъ свободы въ сферв религіозной, нравственной, гражданской, терпълъ за то гоненіе и не уживаясь съ деспотизмомъ окружавшей его среды, обрекъ себя на скитальческую жизнь. Ханжество, низкоповлонство, угнетеніе слабыхъ, лівнь барства, постоянно находили въ немъ смълаго обличителя. Въ извъстной пъснъ "Всякому граду нравъ и права" онъ громить и того, кто "для чиновъ углы панскіе треть", и попа безь христіанской добродітели, и ханжупана, и всяваго "вишчого що нижчого гне, и дужого що недужого давить и жме". Но мысль о достоинствъ народа едва ли была для него ясна, по крайней мёрё, она не ясно высказана. Главнымъ образомъ, пропаганда его была мистически-религіозная и нравственная, заходившая даже дальше предёловъ, возможныхъ въ малороссійской жизни: онъ берется за философскіе вопросы, обличаеть матеріалистовь и т. п.

Сочиненія его не были собственно малорусскія, но малороссійская дійствительность стояла въ нему всего ближе и містное нарічіе отчасти нашло въ нихъ місто. Поэтому Сковорода можеть быть названь на ряду съ малорусскими писателями. Напечатаны далеко не всі сочиненія Сковороды: "Библіотека духовная", Спб. 1798, 3 ч., изд. М. Антоновскимъ безъ имени автора; "Начальная дверь въ христіанскому добронравію", въ Сіонскомъ Вістникі, 1806; "Убогій Жайвороновъ", притча, М. 1837; "Басни Харьковскія", М. 1837; "Брань архистратига Михаила съ Сатаною", М. 1839; "Сочиненія въ стихахъ, Г. С. Сковороды", Спб. 1860 и др. Остается вромі того много ненапечатанныхъ сочиненій, съ такими же ухищренными заглавіями, мистической моралью и тяжелымъ языкомъ з).

Новъйшіе защитники народнаго начала строго осуждали "народность" писателя, которымъ собственно начинается новая малороссійская литература,—Котляревскаго. Иванъ Петровичъ Котляревскій (1769 — 1838) происходилъ изъ дворянскаго малороссійскаго рода, вирочемъ бёднаго, учился въ полтавской семинаріи, гдѣ уже прослылъ стихотворцемъ, былъ потомъ домашнимъ учителемъ, служилъ въ гражданской и военной службѣ, и былъ наконецъ надзирателемъ полтавскаго дома воспитанія дѣтей бѣдныхъ дворянъ. Онъ рано сталъ интересоваться народнымъ языкомъ, нравами и обычаями, и

<sup>1)</sup> Основа, 1862, сент. 70.

э) О. Ханявскій, въ Основе 1862, августь, 1—39; сент., 39—96. Здёсь перечислени подробно сочиненія Сковороды, изданныя и неизданныя; см. также «Основу» 1861, імль. Въ примъръ крайнихъ преувеличеній значенія Сковороды можно указать ст. Хиждеу въ «Телескопъ» 1835. Ср. также Филарета, Обзорь, II, 116—119.

знаніемъ малороссійскаго быта воспользовался въ своихъ произвеленіяхъ. Свои литературныя попытки онъ началь знаменитой Енеидой. Какъ говорять, онъ еще въ семинаріи принялся "перелицовывать" Виргиліеву поэму, и находясь въ военной службі, прославился своей пародіей, которая пошла по рукамъ въ спискахъ; потомъ она была много разъ издана. (Енеида, на малороссійскій азыкъ перелиціованная, 3 ч., Спб., 1798; потомъ 1808; 1809, 4 ч.; Харьковъ, 1842, 6 ч.). Поселившись въ Полтавъ, Котляревскій быль частымъ гостемъ у тогдашняго малороссійскаго военнаго губернатора Репнина, и для его домашняго театра написалъ "Наталку-Полтавку" (1819) и "Москаля Чаривника". Объ пьесы имъли большой усиъхъ, и до сихъ поръ появляются на сценъ. Сочиненія Котляревскаго пріобръли чрезвичайную популярность, которая сохранилась отчасти и до сихъ поръ. Это былъ первый писатель, заговорившій настоящимъ малороссійскимъ языкомъ; въ его поэмъ было столько веселой шугки, что она и послъ надолго осталась любимымъ чтеніемъ грамотнаго люда — стихи ея запоминались и обращались въ пословицы, песни его пріобретали известность какъ народныя цесни. Котляревскій имееть несомненное историческое значеніе по тому впечатлінію, которое онъ произвель въ свое время; но малороссійскіе критики сильно расходились въ оцінкі его дънтельности. Когда одни считали съ него начало малорусской литературы въ народномъ направленіи, первую попытку національнаго возрожденія, другіе болье строгіе находили въ его сочиненіяхъ только "органъ презрительнаго взгляда на простонародье и на все, во что оно простодушно въруетъ и чъмъ держится въ своей здоровой нравственности... Въ его перелицованной Енеидъ собрано все, что только могли найдти паны каррикатурнаго, смёшнаго, нелёпаго въ худшихъ образчикахъ простолюдина... Уже самая мысль написать пародію на язикъ своего народа показиваетъ отсутствіе уваженія въ этому языку... Тоть выкъ вообще быль последнею пробою малороссійской народности, которая упала мало по малу до безсознательнаго состоянія; но ни что не подвергло ее столь опасному испытанію, какъ пародія Котляревскаго " 1). У добродушнаго Котлиревскаго едва ли могли быть тавія злостния ціли; его пародія била не угодливостью вкусамъ нановъ, а скорбе отголоскомъ начавшейся оппозиціи старому влассицизму и плодомъ простой шутки. "Пародія Котляревскаго, — говорить другой болье спокойный критикъ, — возъимъла гораздо большее значеніе, чамъ можно было ожидать отъ такого рода литературныхъ произведеній. На счастье Котляревскому, въ малорусской натурѣ слишкомъ много особеннаго, ей только свойственнаго юмора, и его-то вы-

<sup>1)</sup> Кулишъ, въ «Основъ» 1661, I, 285 и сатд.

вель Котляревскій на світь, желая позабавить публику; но этоть народный своеобразный юморъ оказался, независимо отъ пародіи, слишкомъ свъжимъ и освъжающимъ элементомъ на литературномъ полъ" 1). Въ поэмъ и въ драматическихъ пьесахъ Котляревскій удачно схватываеть черты народныхъ нравовъ, и если рядомъ съ этимъ впадаетъ въ сантиментальность, которая на нашъ взглядъ преувеличена, а тогда была въ духв времени, какъ, напр., въ русской Карамзинской школъ, то уже изъ этого можно видёть, что для него народная жизнь не была однимъ поводомъ къ глумленью. Наконецъ, юморъ и сантиментальность Котляревскаго мы встрёчаемъ и у другихъ писателей, обрашавшихся въ малорусскому народному быту: та же сантиментальность и поползновение въ шутовству у Основьяненка, Гребенки, въ малороссійсвихъ повъстяхъ Гоголя. У самого Котляревского пропадаетъ шутовской характеръ, когда онъ вспоминаетъ въ той же Энеидъ о прощедшихъ временахъ гетманщины, — времени національной автономіи <sup>2</sup>).

Современникомъ Котляревского былъ Гоголь-отецъ (Вас. Аван.). Известно изъ біографіи знаменитаго сына, что пьесы отца были одними изъ его первыхъ литературныхъ впечатленій: Гоголь-отецъ писалъ вомедін на украинскомъ языкъ, которыя давались на домашнемъ театръ его родственника Трощинскаго, бывшаго министра, жившаго на покож въ Малороссіи. Отрывки изъ этихъ пьесъ были даны въ біографіи Гоголя, писанной Кулишомъ; затъмъ отыскалась цъльная пьеса "Проставъ", съ тъмъ же почти сюжетомъ, какъ "Москаль-Чаривникъ", но написанная лучше и по языку, и по драматической постановкъ, и по простоть. Но пьесы Гоголя-отца не были въ свое время изданы, и остались безъ другого литературнаго вліянія, кром' того вцечатленія. вавое дёлали они на Гоголя-сына; но ихъ можно отмётить какъ факть внутренней жизни южнорусской народности въ началѣ столѣтія 3).

Примъръ Котляревскаго не остался безъ послъдователей. Появились подражанія "Энеидь", которыя ходили по рукамъ между любителями и пріучали общество къ литературнымъ попыткамъ на малороссійскомъ языкъ. Въ 1816 году основанъ былъ журналъ "Украинсвій Вестникъ" (прекрат. въ 1821), который, занявшись местными малороссійскими интересами, занялся и малороссійской литературой. Здёсь помёстиль свои первыя пьесы Петрь Петр. Артемовскій-Гулавъ, сочиненія вотораго-первое зам'єтное явленіе малороссійской литературы послѣ Котляревскаго. Артемовскій-Гулакъ (род. 1791 г., ум.

Костомаровъ, въ «Поззів Славянъ», 158.
 «Писання И. П. Котляревського» (съ портретомъ в проч.). Спб. 1862, в критическія статьи въ Основ'в, 1861, январь и февраль; Собраніе сочиненій на малоросс. языкъ. Кіевъ 1875, изд. 2-е.

<sup>3) «</sup>Проставъ» напечатанъ Кулишомъ въ «Основъ» 1862, февр. 19-43; здъсь не указано, гдв и какимъ образомъ сохранилась рукопись пьесы.

въ половинъ 1860-хъ годовъ) былъ сынъ священника въ кіевской губерніи, учился въ кіевской семинаріи и харьковскомъ университеть, послѣ въ этомъ университетѣ долго былъ профессоромъ русской исторін, а съ вонца сороковых в годовъ ректоромъ въ теченіи десяти літъ. Артемовскій-Гулавъ напечаталь въ Украинскомъ Вестнике юмористическую пьесу "Панъ та Собака", гдѣ въ разсказь о бъдствіяхъ собаки, которая въ награду за все усердіе получаеть одни побои и преследованія, снова появляется тонъ шутки, но шутка клонится уже въ серьёзную сторону, и вмёстё съ тёмъ въ формё и языкё гораздо больше силы и свъжести, чъмъ было у Котляревскаго. Эта небольшая пьеса, по отзывамъ малорусскихъ критиковъ, занимаетъ темъ более высовое мъсто, что выражала "болъзненное, но сдержанное чувство народа, безвыходно терифвинаго произволъ кръпостничества". Загъмъ слъдовали другія пьесы: "Солопій та Хивря, або горохъ при дорозі"; "До Пархима", подражаніе Горацію; баллада "Твердовскій"; переводы изъ Горація, Гёте и проч. (изд. въ "Славанинъ" 1827 и въ "Утр. Звъздъ" 1834); но всё эти вещи далеко уступають его первому опыту. Какъ говорять, Артемовскій быль большой таланть и въ особенности радвій знатокъ народнаго быта и нравовъ, и народной рѣчью владѣлъ въ такомъ совершенствъ, какъ ни одинъ изъ малорусскихъ писателей; но онъ не освободился отъ манеры Котляревскаго, и рано пересталъ писать; то, что онь сталь опять писать уже въ старости, было слабее прежняго. Повидимому, онъ и боялся выступить яснее въ томъ направленіи, котораго задатки у него были. Но хотя онъ написалъ немного и сочиненія его не были собраны, он' были чрезвычайно полуларны, ходили въ рукописяхъ и заучивались на память. Позднее, летературные взгляды малорусскихъ писателей ушли дальше этой манеры, но Артемовскій-Гулакъ сохраниль въ ихъ глазахъ извёстное значеніе по мастерскому знанію языка, который у него силенъ и выработанъ 1).

Болъе непосредственно отнесся къ народной жизни писатель, въ которомъ можно видъть переходъ къ новому періоду малорусской литературы, когда ся писатели понимають свою задачу болъе сознательно и ищуть въ народъ не однихъ предметовъ для шутки и балагурства, но и общественныхъ и бытовыхъ идеаловъ. Квитка, о которомъ мы говоримъ, дъйствовалъ еще больше въ русской, чъмъ въ малорусской литературъ, но соотечественники давали и даютъ ему значеніе, котораго не признавала за нимъ русская критика.

Григорій Өедор. Квитка, въ свое время изв'єстный больше подъ псевдонимомъ Основьяненка, изъ харьковскихъ пом'єщиковъ (1778—1843), учился какъ училось тогда большинство пом'єщичьихъ дітей

<sup>1)</sup> Кулншъ, въ Основъ 1861, мартъ, 78—113, гдъ приведены и его лучшім стикотворенія; Костомаровъ, въ «Поззік Славянъ», 159.

провинціи, т.-е. довольно плохо, безъ правильной школы; на двінадца-TOM'S POLY CMY VICE NOTELOCK HOCTVILLTS BY MORROTUDE, HO GOO VHEDжали; потомъ его отдають "въ полкъ", оттуда онъ перешель въ гражданскую службу, потомъ опять въ военную, на 23-мъ году поступилъ наконецъ въ монастырь послушникомъ, гдё и оставался около четы рекъ лътъ. Ему не понравилась потомъ и монастырская жизнь; онъ поселился дома и мало по-малу вошель въ общественную жизнь Харьжова, гдъ всявдствие основания университета началось ивкоторое литературное движеніе. Здёсь Квитка нашель себе деятельность; онъ клопоталь о дворянскомъ клубъ, театръ, институтъ для дъвицъ, быль членомъ институтскаго совъта, увзднымъ предводителемъ и т. п. Съ этой общественной жизнью началась и его литературная дізтельность уже не въ молодихъ лътахъ: онъ принялъ участіе въ литературныхъ вечерахъ и въ изданіи "Украинскаго Въстника". Эта первая дъятельность свроена была совершенно по манеръ тогдашнихъ журналовъ и безчисленныхъ альманаховъ; это была невинная сатира и остроуміе. Съ 30-хъ годовъ начался рядъ его малороссійскихъ разсказовъ, которые и составили главнъйшую литературную заслугу Основьяненка. Эти повъсти, разбросанныя въ журналахъ и альманахахъ, появлялись обыкновенно и на малорусскомъ, и на русскомъ язывахъ, переведенныя нить самимъ или другими, и собраны были Квиткой въ внижке: Малорусскія пов'єсти (М. 1834 — 37; Харьковь 1841; изданіе П. Кулиша: "Повісті Григория Квітки", 2 ч. Спб. 1858). Кром'в того Основыненко написаль несколько пьесь для театра, изъ которыхъ "Шельменко" долго оставался популярень, и два нравоописательные романа: "Панъ Халявскій" и "Похожденія Столбикова". Но существеннымъ результатомъ трудовъ Основьяненка остались его малорусскіе разсказы, изъ которыхъ лучшими считаются Маруся, Сердешна Оксана, Конотопська відьма, Козирь-динка и Щира любовь. Руссвинъ читателямъ повъсти Основьяненка казались вообще чувствительными идилліями, его женскіе народные характеры слишкомъ идеализованными, разсказъ манернымъ и болтливымъ, но его соотечественниви до сихъ поръ сохранили о немъ то же выгодное митніе, какое произвели повъсти Основъяненка при своемъ первомъ появленіи: - правда, что для русскаго читателя не существовала прелесть языка, подкупающая Малоруссовъ. Въ русской литературъ, которая начинала тогда ставить себь вопросы о внутреннихъ общественно-политическихъ отношеніяхъ, Основьянению не производиль благопріятнаго впечатлінія своимь общественнымъ пониманіемъ, когда брался за сатиру въ своихъ романахъ, или за поученіе народа въ "Листахъ до любезныхъ земляковъ", но изображение малорусской жизни и особенно малорусской женщины составляло особенную область, которую онъ могъ воспроизводить съ

большей непосредственностью и поэтической правдой. Успахъ Основьяненка въ этой области имъетъ несомивнное историческое значеніе, потому что своимъ сочувственнымъ отношеніемъ къ народной жизни и свойствамъ онъ открываль возможность новаю литературнаго пути, который и принять быль потомъ малорусскими писателями. Современный писатель, самъ переживавшій впечатлівнія малорусскихъ произведеній Основьяненка, говорить съ великими похвалами объ его повістяхъ, умъвшихъ передавать и этнографическія черты быта, и самыя задушевныя народныя чувства. По словамъ его, Квитка "вездъ является върнымъ живописцемъ народной жизни. Едва ли вто превзопелъ его въ качествъ повъствователя-этнографа, и въ этомъ отношении онъ стойть выше своего современнива Гоголя, хотя много уступаеть ему въ хуложественномъ построеніи... Квитка им'єль громадное вліяніе на всю читающую публику въ Малороссіи; равнымъ образомъ и простой, безграмотный народъ, когда читали ему произведенія Квитки, приходиль оть нихь въ восторгь. Не помешали успеху твореній талантивваго писателя ни литературные пріемы, черезъ-чуръ устаралые, ни то, что у него господствуеть слободское нарвчіе, отличное оть нарвчія другихъ краевъ Малороссіи... Великорусскіе критики упрекали его въ искусственной сантиментальности, которую онъ будто навязываеть изображаемому народу; но именно у Квитки какъ этого, такъ и начего навазываемаго народу — нътъ; незаслуженный упрекъ происходить отъ того, что критики не знали народа. которой изображалъ малорусскій писатель" 1).

Въ эту пору малорусская литература обнаружила большую плодовитость, которая указывала, что это движение было не однимъ случайнымъ заявленіемъ провинціализма. Около Основьяненка, занимавшаго тогда самое почетное мёсто въ новой литературё, группируется цёлый кружокъ писателей, которые отчасти выражали то же самое отношение въ народной жизни, отчасти вели его дальше. Къ этому періоду принадлежать: Воровиковскій, переводчикь "Фариса" Мицкевича и авторъ насколькихъ балладъ; Евг. Гребенка (1812-1848), по-русски авторъ цёлаго ряда повёстей, по-малорусски переводчикъ "Полтавы" Пушвина, издатель малорусского альманаха "Ластивка" (1841) и авторъ Сказокъ ("Приказки" 1834, 1836); псевдонимъ Исько Материнка (О. М. Бодянскій), разсказавшій съ полнымъ знанісмъ языка нъсколько малороссійскихъ сказокъ ("Наськи украинськи казки" 1833); Кириллъ Тополя ("Чары или нёсколько сценъ изъ народныхъ былей и разсказовъ украинскихъ") и псевдонимъ Амвросій Могила (А. Метлинскій: "Думки та Пісни", "Южнорусскій сборникъ"), извіст-

<sup>1)</sup> Костонаровъ, тамъ же, 159-160.

ные своими удачными воспроизведеніями народнаго быта, нравовъ и поэзіи, — въ особенности послёдній, въ которомъ малорусскіе критики видёли глубину чувства, прекрасное пониманіе козацкой старины и художественныя достоинства выполненія. Дале, Писаревскій, Петренко, Корсунъ, Щоголевъ и др., писавшіе стихотворенія на малорусскомъ языкъ. Тому же періоду, т.-е. послёднимъ тридцатымъ годамъ принадлежить и первая дёятельность писателей, которые стали руководящими представителями малорусской литературы въ послёдующее время. Это — Костомаровъ, Кулишъ и Шевченко, о которыхъ лале.

Конецъ тридцатыхъ и сороковые года представляютъ уже совсвиъ иное отношение литературы къ народу, предмету ея воспроняведеній, чамъ было у Котляревскаго, Артемовскаго и самого Основьяненка. Выше упомянуто, какъ строго осуждали новъйшіе малорусскіе вритики манеру двухъ первыхъ писателей, у которыхъ народъ являлся предметомъ комическо-каррикатурнаго глумленія или преувеличенной сантиментальности; эту манеру особенно ставили въ вину Котляревскому, какъ следствіе угодничества панству, отставшему отъ народа. Но если уже видёть здёсь тенденцію, то это была обще-русская черта того времени: "угодничество" было чертой и у знаменитыйшаго русскаго поэта прошлаго въка; высокомъріе къ "подлой" черни (какая бы она ни была, малорусская или русская) слишкомъ извъстно; да и русскіе писатели не были здісь исключеніемъ-діло въ томъ, что псевдо-классицизмъ, у насъ господствовавшій, быль совсёмъ чуждъ народному интересу, и литература еще не находила настояшаго пути въ этому интересу. Относительно Котляревскаго, признаютъ и сами вритики, что въ тъ времена онъ былъ все-таки "единственный писатель, воспроизведшій всёми забытую или пренебреженную жизнь увраинскаго простонародья 1). Это была непосредственная, инстинктивная привязанность къ своему, и читателями Котляревскаго была вовсе не одна испорченная и пониженная публика, готовая глумиться надъ простонародьемъ, но и просто такіе же инстинктивные любители своего азыка, не подозръвавшіе никакой другой подкладки въ "Енеидъ". Сантиментальный элементь, который идеть также съ Котляревскаго, свидътельствуеть, что въ основаніи идей Котляревскаго все-таки лежало не желаніе изъ угодничества глумиться надъ народомъ. Недостатки его — гораздо больше недостатки литературнаго вкуса, чвиъ дурного отношенія къ своему народу.

У Основьяненка также еще замътны недостатки его предшественниковъ; русскіе критики находили въ немъ недостатки не потому

<sup>1)</sup> Кулимъ, въ Основъ 1861, янв. 249.

(или не потому только), что не знали описываемаго имъ народа, но потому, что не находили его юмора, а также и общественнаго пониманія достаточно глубовимъ. Тъмъ не менте Основьяненко несомить побилъ свой народъ и сочувственно рисовалъ его этнографическій бытъ и нравственныя черты. Потому онъ и сталъ ступенью отъ первыхъ начинателей малорусской литературы къ тому новому направленію, которое возникло въ концъ тридцатыхъ годовъ.

Это посл'яднее направление въ первый разъ возъимъло широкое понятіе о значенім народной литературы, - хотя съ извъстной постепенностью. Когда одни все еще ограничивались только инстинктивной любовью къ языку своего народа и повторяли на немъ немногосложныя тэмы своего стихотворства, въ умахъ другихъ воскресали преданьи тажелаго и славнаго прошедшаго и казались залогомъ иного будущаго. Въ этомъ пунктв малорусской литературы становится очевидной та параллельность ея развитія съ обще-славянскить "возрожденіемъ", о которой мы упоминали. Въ самомъ дѣлѣ, какъ у другихъ славянскихъ народовъ, такъ и здёсь литература начиналась полусознательнымъ обращениемъ въ народному языку и преданию; народность высказывалась невърными стремленіями, для которыхъ повидимому не било почви. Чёмъ дальше, тёмъ эти стремленіи дёлаются сильные, тымь больше пробуждають сочувствие. Вы тридцатихы и сороковыхъ годахъ, въ малорусской литературъ, хотя еще очень необширной, обнаруживаются всё особенности славянскаго возрожденых во-первыхъ, усиленная литературная дъятельность, усердное стихотворство и повъствованіе на народномъ языкъ, -- отчасти повтореніе народныхъ мотивовъ, отчасти стремленіе передавать на народномъ языв'й литературныя идеи высшаго порядка; во-вторыхъ, усиленный интересъ въ этнографическимъ изученіямъ; въ-третьихъ, столь-же сильный интересь въ преданіямъ исторической жизни своего народа, и адъсь -- именно въ тъмъ, которыя принадлежали спеціально новой вожнорусской формаціи, къ преданіямъ времени козачества и борьби ва національную свободу. Мы назвали имена малорусскихъ писателей того времени. Труды этнографовъ, какъ кн. Цертелевъ, Метлинскій, Бодинскій, Срезневскій, Максимовичъ, Костомаровъ и другіе, будуть приведены далье. Любопытно, что въ малорусской литературь повторилось и то оригинальное обстоятельство, какимъ сопровождалось литературное возрождение у Чеховъ: и здъсь, въроятно вслъдствие торопливости возсоздать любимую старину, явились фальзификаты, въ видъ цълаго ряда мнимо-старыхъ народныхъ "думъ".

Отчасти въ разряду фальзификатовъ принадлежить упомянутая "Исторія Руссовъ",—по крайней мѣрѣ по имени автора, которому она приписана. Она впрочемъ возвращаеть насъ нѣсколько назадъ.

Исторія этой вниги состоить вкратцѣ въ слѣдующемъ. "Исторія Русовъ или Малой Россіи" съ именемъ Георгія Конисскаго, архіепископа бълорусскаго, давно (неизвъстно однако, съ какого именно времени) ходила въ рукописи между малорусскими патріотами. Въ 1846 она въ первый разъ явилась въ печати, изданная Бодянскимъ въ "Чтеніяхъ" и отдільной книгой. Въ предисловіи этой "Исторіи", написаніе ея объясняется такъ. "Извістный ученостію и знатностію Депутать Шляхетства Малороссійскаго, господинъ Полетика, отправляясь но должности Депутатства въ великую оную Имперскую Коммиссію для сочиненія проекта новаго уложенья, им'влъ надобность необходимую отыскать отечественную Исторію. Онъ относился о семъ въ первоначальному учителю своему, Архіепископу Бѣлорусскому, Георгію Конисскому, который быль природный Малороссіянинъ и долголетно находился въ Кіевской Академіи Префектомъ и Ректоромъ. И сей-то Архіерей сообщиль господину Полетык в Лівтопись или исторію сію, увъряя архипастырски, что она ведена съ давнихъ лътъ въ каоедральномъ Могилевскомъ монастыръ искусными людьми, сносившимись о нужныхъ сведеніяхъ съ учеными мужами Кіевской Академін и разныхъ знативищимъ Малороссійскихъ монастырей, а паче техь, въ коихъ проживаль монахомъ Юрій Хмельницкій, прежде бывшій Гетманъ Малороссійскій, оставившій въ нихъ многія записки и бумаги отца своего Гетмана Зиновія Хмельницкаго, и самые журналы достопамятностей и дёяній національныхъ, и что притомъ она вновь имъ пересмотръна и исправлена. - Господинъ Полетыва, сличивъ ее со многими другими летописями Малороссійскими и нашедъ отъ тьхъ превосходнъйшею, всегда ея держался въ справкахъ и сочиненію по Коммиссіи. Итавъ, Исторія сія, прошедшая стольво отличныхъ умовь, кажется должна быть достовърною" и пр.

Бодянскій, печатая се, не заявиль относительно ея авторства нивакихъ сомнівній, и въ первое время и послів, многіе, хотя считали нівоторыя свіддінія этой исторіи неточными, принимали авторство Конисскаго, и даже когда высказаны были сомнівнія въ немъ, продолжали защищать его віроятность по извістному патріотнізму и таланту Конисскаго 1). Сомнівнія высказываль прежде другихъ, кажется, Максимовичъ; Костомаровъ утвердительно говоритъ, что Исторія приписана Конисскому ложно, и что она "переполнена выдумками" 2). Но произведеніе во всякомъ случаї замічательно: какова бы ни была его чисто историческая цібнность, оно чрезвычайно любопытно какъ памятникъ литературный. Исполненная извістнаго малорусскаго патріо-

<sup>1)</sup> Кром'в прежинкъ историковъ Малороссін, напр., также Филаретъ, Обзоръ, 1863, 122; Прыжовъ, въ Филол. Зап. 1869, И—III, 36—37.

3) Въ Р. Старинъ, 1877, т. XIX.

тизма, "Исторія" отличается прекраснымъ, хотя немного арханческимъ, разсказомъ, построена на опредѣленной мысли, и можно признать отзывъ Филарета, что "многія картины страданій православія начертаны кистью великаго художника". Откуда же взялось это произведеніе?

Къ сожальнію, этотъ любопытный вопрось еще ждеть своего изследователя. Какъ мы сказали, книга ходила по рукамъ; по новазанію Бодянскаго, есть ся списки русскіе, малорусскіе и білорусскіе, и это надо отнести въроятно въ тому, что ся тенденціозный патріотизиъ вызываль сочувствіе въ читателяхъ. По мивнію новыхъ южнорусскихъ ученыхъ (передаемъ его по личному сообщению одного изъ лучшихъ знатоковъ Южной Руси), "Исторія Руссовъ" очевидно не была писана Конисскимъ, ни вообще духовнымъ его времени и не можеть считаться достовёрной фактической летописью; по языку и стилю она принадлежить началу нашего стольтія, а по духу-эпохь декабристовъ украинскаго происхожденія, когда либерализмъ Александровских временъ искалъ себв мъстных опоръ въ исторіи Новгорода, Украйны и т. п., когда писались "Исповъдь Наливайки", "Войнаровскій". Максимовичь, принадлежавшій къ числу первыхъ распространителей "Исторіи Руссовъ" (которую потомъ опровергаль) и сообщавшій ее Пушкину, передаваль потомъ, что всѣ слѣды, на какіе онъ нападаль, разспрашивая о первыхь рукописяхь "Исторіи", приводили его въ князю Реннину, который быль мал россійскимъ генераль-губернаторомъ и вакъ-то загадочно оставилъ эту должность. Максимовичъ подозрѣвалъ въ Репнинѣ, или лицѣ ему близкомъ, автора или передълывателя "Исторіи Руссовъ". Дъйствительно, "Исторія" имъетъ характеръ исторического намфлета; авторъ или авторы ея не были особенно точны въ выборъ источниковъ (это впрочемъ довольно понятно въ тогдашнемъ положении нашего историческаго знанія вообще); ихъ изложение напоминаетъ манеру древнихъ, или псевдодревнихъ, съ сочиненными ръчами историческихъ лицъ; факты прилаживаются къ тенденціи, --- но во всякомъ случав авторы "выдумывали" меньше, чтмъ ихъ обвиняють: они много брали изъ старыхъ летописцевъ, какъ Самовидецъ, Грабянка, но какъ теперь можно видеть, брали много изъ устныхъ преданій, аневдотовъ, виршей, пѣсенъ, которыя ходили не только въ украинскомъ дворянствъ, потомствъ козацкой "старшини", но и въ средъ народа.

По своей тенденціи "Исторія Руссовъ" чрезвычайно любопытва для исторіи малорусскихъ національныхъ взгладовъ. По отзыву Костомарова, она "вся пронивнута духомъ полудворянскаго малорусскаго мѣстнаго патріотизма, недавно еще бывшаго въ модѣ въ средѣ малорусской публики"; по мнѣнію другихъ, патріотизмъ псевдо-Конисскаго былъ гораздо шире и именно близокъ къ русскому либера-

лизма эпохи декабристовь; въ сложности, это были мечтанія о возстановленіи старой свободы, съ той же примъсью дворянской, какая была у декабристовь. Но. хотя "Исторія" подвергается упрекамъ въ этомъ смыслъ, она замъчательна какъ проявленіе живого натріотическаго чувства, какъ произведеніе, закръпившее много устныхъ преданій; она питала любовь къ мъстной родинъ,—безъ которой развитіе общественныхъ массъ едва ли мыслимо.

Псевдо-Конисскій стойть такимъ образомъ въ связи съ темъ интересомъ къ прошедшему, который обнаруживается уже очень сильно въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ. Историческія воспоминанія оживлями настоящую дёятельность, и прикрашивали прошедшее—времена "Гетманщини" казались завидными временами народной свободы; любители-этнографы и археологи съ полу-наивнымъ патріотическимъ чувствомъ подправляли или просто сочиняли старыя пъсни и думы о подвигахъ козачества и его вождей, —какія можно найти въ старыхъ изданіяхъ Максимовича и Срезневскаго (подобное есть даже въ изданіяхъ Кулиша). Старина была идеализирована, какъ во всёхъ національно романтическихъ школахъ; слёдъ этой идеализаціи проникъ и въ новое литературное поколёніе.

· Между твиъ обращение въ народности становилось болве и болве серьёзнымъ, усиливаемое и такимъ же движениемъ въ русской литературв, и вліяніями славянскаго возрожденія. Къ концу тридцатыхъ годовъ является названныя выше тріада замівчательныхъ талантовъ, двятельность которыхъ — съ перерывомъ въ сороковыхъ годахъ — составляетъ крупнівйшее явленіе посліднихъ десятилітій.

Тарасъ Григор. Шевченко (25 февр. 1814-26 февр. 1861) есть вамвчательный шая поэтическая сила всей южнорусской литературы. Принадлежа началомъ своей дъятельности концу прежняго періода, Шевченко сталъ талантливъйшимъ поэтическимъ представителемъ новыхъ стремленій южнорусской литературы. Шевченко родился крівностнымъ, въ имфнім віевскаго поміншива Энгельгардта. На восьмомъ году онъ остался сиротой, прошелъ школу у приходскаго дьячка, бъжаль отъ его притесненій и побоевъ, хотель-было учиться у другого дъячка-маляра, наконецъ попадъ въ такъ-называемне "козачки". Въ 1832 баринъ, по неотступной просьбъ Шевченка, законтрактовалъ его въ ученики къ цеховому живописныхъ дёлъ мастеру въ Петербурге: Шевченко сталъ заниматься самоучкой рисованьемъ, познакомился съ однимъ художникомъ, который увидёль его успёхи и представиль его конференцъ-севретарю академіи художествъ-съ просьбой помочь ему освободиться оть его жалкой сульбы. Черезь конференцъ-секретаря въ немъ принялъ участіе Жуковскій и діло было устроено: знаменитый Брюлловъ написалъ съ Жуковскаго портреть, розыгранный потомъ въ лоттерею, и деньги послужили выкупомъ Шевченка. Это было 22 апрѣля 1838. Съ того же года онъ сталъ посѣщать влассы академіи художествъ, гдѣ сдѣлался вскорѣ однимъ изъ любимыхъ учениковъ Брюллова; въ 1844 онъ получилъ званіе свободнаго художника и отправился въ Малороссію искать новаго содержанія для своей живописи и для своей поэзіи.

Въ 1840 вышло первое собраніе стихотвореній Шевченка, "Кобзарь", и съ тёхъ поръ его положеніе въ малорусской литератур'я прочно установилось. Онъ признанъ былъ (и остался досел'я) сильнъйшимъ южнорусскимъ поэтомъ. Эти первыя произведенія обнаружили въ немъ глубокое поэтическое чувство народной жизни, проходившей предъ нимъ съ ея горемъ и трудами, мрачно-героическими историческими воспоминаніями и съ надеждами. "Гайдамаки", 1841, понравились меньше, какъ и другія пьесы, явившіяся въ тѣ годы въ "Ластовкъ", "Маякъ" и "Молодикъ", альманахъ Бецкаго... Несмотря на то, что въ дъятельности его, какъ сейчасъ скажемъ, произошелъ перерывъ, его стихотворенія всегда сохранили популярность смълаго поэтическаго слова.

Въ Малороссіи съ Шевченкомъ случилась большая бъда. "Неудивительно, -- говорить Костомаровъ, -- что живя и дъйствуя въ періодъ строжайшаго сохраненія существующаго порядка, малорусскій поэть, дерзнувшій открыть завісу тайника народных вчувствъ и желаній и показать другимъ то, что гнеть и страхъ пріучили каждаго закрывать и боязливо заглушать въ себъ, осужденъ быль судьбою на тяжелы страданія, которых отголоски різко отозвались въ его произведеніакъ". Въ 1847, онъ подпалъ обвинению въ одно время съ обвиненіемъ противъ Костомарова и Кулиша, — отданъ былъ въ солдаты в посланъ былъ на службу въ Оренбургскій край съ запрещеніемъ писать: здёсь его держали сначала въ самомъ Оренбурге, потомъ въ Орской криности, потомъ назначили въ трудную экспедицію къ Аральскому морю, а въ 1850 поселили въ Ново-Петровскомъ укрѣпленів. Къ счастію нашлось нісколько просвіщенных людей, которые дружескимъ вниманіемъ облегчали ему тяжесть его ссылки. Въ 1857, благодаря клопотамъ его петербургскихъ друзей, особливо графини А. И. Толстой, Шевченко получилъ амнистію — увольненіе отъ военной службы; онъ поселился въ Петербургв, въ зданіи Авадеміи Художествъ, въ 1859 побывалъ на родинъ, и умеръ въ началъ 1861.

Ссылка остановила печатную дѣятельность поэта; но онъ продолжалъ работать. Въ 1857, въ "Запискахъ о Южной Руси" Кулиша напечатана была поэма "Наймичка", безъ имени автора; вернувшис въ Петербургъ, онъ приступилъ къ новому изданію "Кобзаря", которое вышло въ 1860. Въ 1861 онъ написаль свою коротенькую автобіографію ("Народная Бестда", 1861). Передъ концомъ своей жизни онъ задумаль издать рядъ образовательныхъ книжекъ для народа; но уситаль издать лишь одну или двъ... По его смерти, въ "Основъ" 1861—62, изданъ быль новый рядъ пъсенъ "Кобзара", и его "Дневникъ", печатавшійся впрочемъ съ пропусками.

Перенесенныя страданія не заглушили въ немъ поэтической силы, не затемнили и не ослабили ся светлыхъ и гуманныхъ возгреній. Человавъ народа по самому происхождению, онъ естественно привязанъ быль въ делу народа, чувствоваль и висказываль истину его положенія безъ помощи и безъ приврасъ искусственной сантиментальности. Поздивание развитие только укращило его на дорога, принятой по поэтическому инстинкту. Оттого Шевченко быль редкимъ примеромъ непосредственно народнаго поэта, не отдёлившагося отъ масси лучшими свойствами карактера, но вмёстё свободнаго отъ неизбёжной ограниченности простонародныхъ взглядовъ. "Позвія Шевченка, -- говорить Костомаровъ, позвін палаго народа, но не только та, которую самъ народъ уже пропъдъ въ своихъ безыменныхъ твореніяхъ, называемыхъ песнями и думами: это такая позвія, которую народъ самъ бы долженъ быль запёть, если бы съ самобытнымъ творчествомъ продолжаль далее петь непрерывно после своихь первыхь песень; или дучше сказать, это была та поэвія, которую народъ д'вйствительно запъть устами своего избраннива, своего истинно-передового человъка. Такой поэть вакъ Шевченко, есть не только живописецъ народнаго быта, не только воспъватель народнаго чувства, народныхъ дъяній, онъ народный вождь, возбудитель въ новой жизни, пророкъ".

Въ первыхъ произведеніяхъ Шевченка есть отголоски того романтическаго прикрашиванья старины, которое указывали мы въ предъидущемъ періодѣ; но это "археологическое" направленіе продолжалось недолго. Ближе познакомившись съ исторіей своей родины, онъ разочаровался въ "гетманщинѣ" и совѣтовалъ своимъ соотечественникамъ серьезнѣе изучать исторію, которая должна была убѣдить, что настоящей причиной политическихъ бѣдствій ихъ края была та "козацкая старшина", которая погналась за личными выгодами, забывши объ интересахъ народа. Шляхетскимъ преданіямъ гетманства онъ противо-поставляетъ идею освобожденія крестьянства. Онъ возстаетъ и противъ самодовольнаго книжничества (напр. славянофильскаго), которое остается глухо къ настоятельной нуждѣ народа и къ его невѣжеству и рабству. Малорусскій патріотъ и демократь, онъ однако чуждъ религіозной и національной нетерпимости; къ его непосредственному гуманному чувству естественно прививались лучшія мысли, приносимыя ли-

тературнымъ развитіемъ. При національнихъ стремленіяхъ не забывались общечеловаческие интересы. Настоящее его тяготило, и онъ ждаль иля народа "апостола правды и науки"... 1).

Въ другой области южнорусской литератури не менъе извъстно имя современника и друга Шевченка, Н. И. Костомарова (род. 1817). Родомъ изъ Воронежской губерніи (гай скодится населенія великорусское и малорусское), Костомаровъ учился въ одномъ част-HOME MOCKOBCKOME HARCIONE, HOTOME BE BODOHORCKOM PHMHASIN W KRUEковскомъ университетв. По окончании курса, въ 1836, Костомаровъ жиль несколько леть въ карьковскомъ крае, и ревностно занимался изученіемъ народности. Около того же времени онъ началъ свою литературную деятельность на малорусскомъ язикъ, подъ псевдонимомъ Іеремін Галки: это были — историческая драма "Сава Чалый" (1838). "Украинскія баллади" (1839), сборникъ стихотвореній "Вѣтка" (1840), трагедія "Переяславська ничь", и малорусскій переводъ "Еврейскихъ мелолій" Байрона, одной п'ёсни изъ Краледворской рукописи, въ альманахв "Снипъ" (Снопъ, 1841), нъсколько стихотвореній въ альманахѣ Бецваго "Молодикъ". Онъ держалъ потомъ магистерскій жваменъ въ харьковскомъ университетъ и представилъ диссертацію добъ Уніи": но этому первому историческому труду не посчастанвилось, н внига была истреблена. Была написана другая лиссертація: .Объ историческомъ значении русской народной позвін", 1843, одинъ изъ первыхъ опытовъ подобнаго изследования въ русской и вообще славанской литературів. Исъ Харькова онъ отправился на Вольнь, гді

<sup>1)</sup> О Шевчений существуеть значительная литература. Въ «Основи» 1861—62 г. нечатались, произ новихь изсень «Кобзаря», его «Диевинить» и другіе біографиченечатались, кроить нових инсент «поскара», его «диевинкы» и другие спотращитескіе матеріали; Асан.-Чужбинскаго, Воспоминанія о Ш. Спб. 1861 (Р. Слово, 1861, кн. 5); Е. Ганненко, Новме матеріали для біографів Ш. (Др. и Нов. Россія, 1875, VI, 198—196); Д. Мордовцевъ, въ томъ же изданія 1876, V; въсколько свідвий о первой жизни Ш. въ Петербургі, въ книжкі: «Иванъ Макс. Сошенко», біогр. очеркъ М. Ч. Кіевъ 1877. Новое изданіе «Кобзара» сділано въ Спб. 1867; нісколько виданій сочиненій—во Львові, Прагі, Женеві (между прочинь, «Кобзара», съ присоединеніемъ восноминаній о ПІ. Тургенева, Я. Полонскаго, и др., и автобіографіи, ваятой изъ «Нар. Чтенія»; Прага 1876). См. также: Ом. Партицькій, Провідни идеї в инсьмах Т. Шевчения. Ливовь 1872; Огоновскій, Критично-естемчний вогляд на декотрі поезін Т. Шевченка («Правда» 1873);—В. Маслова, Т. Г. Шевченко, біогр. очерка, М. 1874. См. еще указанія Межова, Вибл. Указ. Ист. Слов. 1872, стр. 474-476.

Въ вностранной дитератур'я явилось также нёсколько статей о Шевченк'я, напр.; Ваttaglia, Т. Szewczenko, życie i pisma jego. Lwów 1865; Georg Obrist, Т. С. Szewczenko, ein kleinruss. Dichter. Czernowitz, 1870 (біогр. очеркъ и нѣсколько переводовъ); ст. въ Revue de D. Mondes, 1874; Wald. Kawerau, въ Мадахіп für die Liter. d. Auslandes, 1878, № 12 и друг.

Есть также иного переводовъ: «Кобаарь», въ перевод'я русских постоть, педатъ биль Гербеленъ, Спб. 1860. Польскіе переводи дълани Л. Совиньскій (Видьно, 1861). В. Сирокомия (Кобаарь. Вильно, 1862). А. Горжалувискій (Кіють.

<sup>1861),</sup> В. Сирокомия (Кобарь, Вильно, 1862), А. Горжанченскій (Кієвь, 1862); чемскіе переводы—въ «Органсь života», 1860 и «Куфіссь», 1866; сербскіе—въ журналі Ст. Новаковича «Вила», 1868, и проч.

опять занимался этнографическими изученіями и между прочимь осмотрълъ мъстности, ознаменованныя событіями времень Хмельницкаго. Уже съ техъ поръ, 1844, онъ задумалъ писать его исторію. Въ 1845 онъ поселился въ Кіевъ, гдъ вскоръ выбранъ быль на каседру русской исторіи въ университеть; здысь напечатано было имъ, но не могло выйти вы свёть сочинение о славянской мисологи (напечатано оно было цервовнымъ шрифтомъ,  $4^{\circ}$ ), и вскор $^{\circ}$ , въ 1847, самая его д $^{\circ}$ ятельность вийсь была печальнымъ образомъ прервана. Помощникомъ попечителя кіевскаго университета быль тогда М. В. Юзефовичь. На Костомарова сдёлянь быль донось вы политическомы преступленіи — по новоду, о которомъ скажемъ далее, - онъ быль арестованъ, провель годь въ заключении въ Петропавловской крепости, потомъ съ 1848 по 1856 въ ссылкъ въ Саратовъ. Время тижелаго досуга онъ могъ впрочемъ употребить на свои обычныя занятія -- исторію и містную этнографію. Въ 1856 г. онъ быль амнистировань, и съ этого года вачинается новый рядъ его трудовъ, писанныхъ по-русски, но содерженіемъ принадлежащихъ въ особенности южнорусской исторіи и вынорусской народности: "Борьба украинскихъ козаковъ съ Польшею до Богдана Хмельницкаго" (1856), "Богданъ Хмельницкій" (1857, 3-е переработанное изданіе 1871), "Вунтъ Стеньки Разина" (1858), "Очеркъ домашней жизни и нравовъ великорусскаго народа въ XVI и XVII **сколет**іяхъ" (1859). Въ 1861 — 1862 надавался журналь "Основа", В. Бълозерскаго, посвященный исторіи, общественности и литературъ Южной Руси, гдъ Костомаровъ и Кулишъ были главными дъйствуюпами лицами. Костомаровъ напечаталъ здёсь нёсколько важныхъ статей по южнорусскому вопросу: "Мысли о федеративномъ началъ въ древней Руси", "Черты народной южнорусской исторіи", "Дві русскія вародности", "Гетманство Выговскаго", и т. д., и рядъ полемическихъ стетей, какъ "Правда Полякамъ о Руси", "Правда Москвичамъ о Руси", полемика съ польскими писателями о южнорусской исторіи (начатая еще съ 1859 въ "Современникв") и проч. Далве, въ местидосятыкъ и семидесятыхъ годахъ новый рядъ изслёдованій по русской всторін: "Съверно-русскія народоправства", "Ливонская война", обимирныя историческія работы — "Смутное Время", "Паденіе Рачи **Посполитой"**, рядъ частныхъизследованій — о Димитріи Донскомъ, Иване Сусанинь, наконець "Русская Исторія въживнеописаніяхь"; труды по ваданию источнивовъ: "Старинные памятники русской литературы", 1861 — 1862, "Авты, относящіеся въ исторіи южной и вападной Россін" (надаваемые Археогр. Коммиссіею); труды по собиранію и изданію ироживеденій народной поэзіи, и ихъ объясненію; навонецъ чисто литературныя произведенія: трагедія "Кремуній Кордъ", изъ римской

исторіи (писанная въ Саратовъ); "Сынъ", разсказъ изъ XVII въка; "Кудеяръ", изъ временъ Іоанна Грознаго и пр.

Такимъ образомъ дъятельность Костомарова принадлежетъ почте исключительно общерусской литературъ, но труди его всего чаще направлены въ объяснению историческихъ судебъ и народности Южной Руси. Поэтому, котя число собственно южнорусскихъ сочиненій Костомарова не велико, его справедливо ставять въ ряду первостепенныхъ ивителей вожновусскихъ. Онъ авистрительно оказаль великія заслуги ржнорусскому самосовнанію, избравь для этого серьёзный путь историческаго и этнографическаго изследованія: изученіе исторіи и народной повзін навсегда оставило въ немъ почтеніе въ нравственной народной личности, и онъ больше чёмъ кто-нибудь сдёлалъ для резъясненія внутренней исторіи Южной Руси. Его историческіе труки съ 1856 года съ перваго раза дали ему высокое мъсто въ русской исторіографін: послів Карамзина, это быль первый, и доселів единственный историкъ-художникъ, умъющій рисовать прошедшее живнии картинами лицъ, нравовъ и собитій, иногда безъ гелертерской точности, но всегда съ умѣньемъ реставрировать прошедшую жизнь, доходящимъ до настоящей художественности. Его труды, въ томъ числе мастерски читанныя университетскія и публичныя левціи, сділали его однимъ нев популярнъйшихъ русскихъ писателей; но исторические выгляды его создали ему и враговъ, съ одной стороны между русскими, съ другой между польскими писателями. Дело въ следующемъ. Во-первыхъ, Костомаровъ впервые, рядомъ съ исторіей централистической и частір противъ нея, выставилъ идею федеративной, областной исторіи. Выть можеть, онь не вездв строго развиль свою теорію, но въ сущности своей мысли онъ вполнъ правъ, и ему принадлежить заслуга, что онъ первый настанваль на опредёлении областных элементовы русской національности и на признаніи ихъ историческаго права. Главнимъ образомъ шла ръчь конечно о крупнъйшемъ областномъ влементъ нинъшней русской народности, о Южной Руси. Для историвовъ русскихъ. это показалось нанесеніемъ ущерба историческому значенію Москви; Костомарова даже примо обвиняли (напр. по поводу Дим. Донского и Сусанина) въ недоброжелательстве къ Москве, въ стараніи унивитьея славы, подорвать ея чтимыя преданія и идеалы. Во-вторыхъ, польсвіе вритиви нападали на Костомарова съ другой стороны — приписывая ему извращеніе д'виствительных исторических отношеній межку Южной Русью и Польшей, преувеличение козацкихъ войнъ въ дъю національнаго освобожденія, -- вообще возбужденіе національной ненависти въ Полявамъ. Ответомъ на те и другія обвиненія можеть быть только одно: строгая критическая проверка историческихъ положеній Костомарова. Но она была сділана только отчасти, и если нівкоторыя частности въ исторических виглядахъ Костомарова могли быть отвергнуты, то въ главномъ онъ остается віренъ фактамъ и является лучшимъ выразителемъ южнорусскаго историческаго сознанія 1).

Навонецъ, третьимъ двятелемъ этого замвчательнаго вружва быль П. А. Кулишъ (род. 1819). Происходя изъ старыхъ возаценхъ родовъ по отцу и по матери (въ Глуховскомъ увядв, Черниговской губернін), Кулишъ съ детства рось среди чисто народнаго украинсваго быта и старыхъ поэтическихъ преданій, которыя въ его воспріничивой натур'є стали основаніємъ его позднівищей дівятельности. Онъ учился въ новгородъ-съверской гимназіи, потомъ въ кіевскомъ университеть; ученье шло неправильно, по недостатку средствъ и другимъ обстоятельствамъ; Кулишъ не кончилъ курса въ университетв, но умълъ собственными неутомимыми трудами восполнить этотъ немостатовъ и рано обратиль на себя внимание горячимъ интересомъ въ народности и ел знаніемъ. Бывши въ университетв, онъ познавомился съ профессоромъ русской словесности, извъстнымъ Максимовичемъ, который после своими связями помогъ Кулишу устроить свои матеріальныя діла. Оставивъ университеть, Кулишъ быль учителемъ въ Луцкъ, въ Кіевъ, въ Ровиъ. Въ альманахъ Максимовича, "Кіевлянинъ" (1840—1841), явились первые труды Кулиша, разсказы взъ народныхъ преданій. Около того же времени Кулишъ познавомился съ известнымъ польскимъ писателемъ Мих. Грабовскимъ, библіоманомъ Свидзинскимъ, содъйствіе которыхъ много помогло его изученіямъ украинской старины. Въ 1843, Кулишъ напечаталь свой историческій романъ "Михайло Чарнышенко", поэму "Украина", въ 1845первыя главы своей "Черной Рады" въ "Современникв" Плетнева. Въ Кіевъ Кулишъ познакомился съ кружкомъ молодыхъ украинскихъ патріотовъ, которые были одушевлены твиъ же стремленіемъ работать для своей родины-Костомаровымъ, Шевченвомъ, В. Бълозерсвимъ. Между твиъ Плетневъ вызвалъ его въ Петербургъ, гдв готовиль ему ученую карьеру: Кулишъ биль уже въ Варшавъ, по дорогъ за границу, куда посылали его для изученія славянскихъ нарічій, вогда и его вадъла, хотя легче, та же буря, которая разразилась въ то

<sup>1)</sup> Краткія біографів Костомарова въ «Slovník Naučný» в. v.; въ «Повзів Славяв», стр. 172—173; въ «Галлерев» Минстера; въ наданів Ваумана: «Рус. соврем. діятели». Противъ Костомарова полеменновали, главничь образовъ, писатели славинофильскіе, также Забілниъ, Карповъ («Г. Кост., какъ историвъ Малой Россів», Г. Карпова, М. 1871; отвітъ Костомарова въ «Голосі» 1871, № 130; П. А., въ «Грамданині» 1872, № 2 и др.); съ польской сторони, въ особенности Падалица (Зеновъ Фишъ) и др.

время надъ Костомаровымъ. Кулишъ былъ политически заподогранъ, пробыль два мёсяца въ крёпости, потомъ три года прожель въ Туль. Однимъ изъ поводовъ въ обвинению послужила "Повъсть объ украинскомъ народв", помъщенная Кулишомъ въ "Звездочев" г-жв Ишимовой. Въ 1850, Кулишу разрешено было ехать въ Петербургъ, но было запрещено писать. Онъ поступиль-было на службу, — жного работаль (безъ имени) въ журналахъ, написаль несколько повъстей, "Записки о жизни Гоголя" (первая редакція вышедшей посяв біографіи); но служба не шла, онъ вышель въ отставку и убхаль на Украйну, гдъ занялся хозяйствомъ и литературой. Въ 1856, амиистія дала ему возможность открытой литературной д'явтельности. Въ томъ же и следующемъ году Кулишъ издаль два тома очень замечательныхъ "Записовъ о Южной Руси"; въ 1856, сдёлалъ 2-е наданіе "Пропов'вдей" свящ. Гречулевича на малорусскомъ явык'в, которыя переработаль и наполовину написаль самь; въ 1857, напечаталь въ "Р. Беседе" свой давно начатый романъ "Черная Рада, Хроника 1663 года", которую тогда же издаль на малорусскомъ изыкъ. Въ 1860, онъ собраль свои "Пов'ести" (въ 4 томахъ), издалъ альманахъ "Хата"; изданіе журнала ему не было разрѣшено, и вогда въ слъдующемъ году началась "Основа", Кулишъ, какъ замъчено прежде, билъ дъятельнъйшимъ ся сотрудникомъ: критическія и историческія статы на русскомъ языкъ; исторические разсказы, стихотворения на языкъ малорусскомъ, появлялись почти въ каждой книжкв. Въ 1862, вышель небольшой сборнивъ его стихотвореній "Досвітви". Еще въ 1857, явилось первое изданіе его "Граматки", съ которой пошло въ кодъ к принятое имъ правописаніе, такъ называемая "кулишовка". Въ шестидесятыхъ годахъ, стесненныя матеріальныя обстоятельства побудни его искать службы въ Польше; но онъ не сошелся съ ви, Черкассвимъ (впоследствін правителемъ Болгарін), характеромъ упорнымъ и деспотическимъ, -- и вышелъ вскоръ въ отставку. Въ местидесятыхъ годахъ, Кулишъ одно время участвовалъ въ галицияхъ изданіяхъ, но въ путаницъ галицкихъ отношеній у него и здъсь нашлись враги. Въ 1869, онъ надалъ "Пликнижіе", въ южнорусскомъ переложенін, въ 1870, въ Вінів и Лейпцигів. Четверосвангеліе в Исалтырь 1). Положеніе южнорусской литературы характеривуется тамъ, что Кулишъ предназначалъ эти труды не для русской Украйны, а тольво для Галиціи, гдв надо было спасать русскую народность въ тамошнемъ обществъ: онъ хотълъ или былъ принужденъ устранять

<sup>1)</sup> Эти изданія вышли безъ имени перелагателя, но Кулишъ призналь ихъ потомъ своими (Ист. Возсоед. Руси, т. II).

отъ этого деле ту же самую народность на Украйне. Какъ говоратъ однако, въ Галицін-во другимъ соображеніямъ - этихъ книгъ тоже боятся! Съ 1874 стала вихолить его, съ разнихъ сторонъ, заминательная "Исторія возсоединенія Руси", задуманная въ общирных» разиврамь (до симъ поръ-два тома текста и томъ матеріаловь).

Длинный радъ разнообразныхъ трудовъ Кулиша указиваеть на подвижной и энергическій таланть, но въ немъ бывали всегда иввёстныя неровности и увлеченія: Кулишъ никогда не быль ни чистымъ этнографомъ, ни чистымъ историвомъ--- въ исторію и этнографію онъ вносить поэтическое или публицистическое возбуждение; а въ дългельности художественной недостатовъ чистой поэзін восполняется искусственной обдуманностью 1). Подъ вліяніемъ чувства теоретическія возгрѣнія волебались, и не разъ внадали въ противоположныя крайности. Такъ, за восторженнымъ панегиривомъ Гоголю въ біографіи следовалъ крайне строгій судъ надъ пов'єстями Гоголи изъ малорусскаго бита: этотъ судъ (какъ бы ни были отдёльныя осужденія справедливы) быль невъренъ уже тъмъ, что совствиъ забивалъ отношения времени и мъста. Такъ, подъ вліяніемъ чувства произошель последній изумительный повероть въ мивніяхъ Кулиша, выразившійся въ "Исторіи Возсоединенія" и статьяхъ о возачестві въ "Р. Архивів" 1877 (М.М. 3 и 6), гдів прожніе идолы были свергнуты съ цьедесталовь, и авторъ вообще явился завишимъ противникомъ стремленій, въ которыхъ прошля однако вся его прежимя жизнь 2).

Тавова судьба и двятельность трехъ главивищихъ писателей, труды ECTODNES COCTABLIAM BEDHO H OCHOBANIO DEMODYCCEARO MITEDATYDHAIO движенія. Намъ остается упомянуть о томъ обстоятельствів, которое навлекло бурю, прервавшую ихъ дъятельность въ 1847 году, и которое представляеть любопытный факть для исторіи цёлаго обще-сла-BENERATO COSHAHIS.

Въ 1846, въ Кіевъ собрадся небольшой кружовъ южнорусскихъ . напріотовъ; въ средъ этого вружна вознивла мисль составить общество,

<sup>1)</sup> Это заивчали одинавово и русскіе притики и польскіе, пакь напр., Грябов-

скій, однаво, очень дружески расположенный къ автору.

2) О біографін Кулина см «Slovník Naučný» з. v., и особенно любопытную статью «Жизнъ Куліна» въ галицеонъ журналь «Правда», 1868, 1616 2—4, 24—28, со свідвизин, оченидно идущими и оть самого г. Кулима. Въ «Русском» Архиві» 1877, № 6, тамъ же, гдв помещена статья Кулиша съ его новыми идеями объ южнорусской исторіи, издатель «Архива» пом'ястиль (какъ будто для навиданія г. Кулима нам на сибхъ) заниску Самарина по новоду «Повъсти объ укранискомъ народъ». Опроверженіе новихъ мезній Кулиша, съ объясненіемъ ихъ изъ карактера писателя, сдилать Костомаровъ, въ Р. Старинъ, 1878, мартъ, 385 — 402. Другіе украниофиям, вообще гораздо болъе требовательние, чъмъ Костомаровъ, говорили очень умъренно о последних трудах Кулима. Они видели въ них непохвальную дорогу (нападеніе на новачество, «хлономанію» и т. д.), но, все-таки, виділи за той же Управив цаль отник увлеченій, по правді, переходищих міру.

съ целью действовать (совершенно мирно) какъ для ввутренняго развитія украинскаго народа, такъ и для распространенія илен славанской взаимности. Общество основивалось на самыхъ гуманныхъ, просвётительных основаніяхъ. Рашено было приглашать образованнайшихъ людей, воторые, вліяя на молодое поволеніе, тотовили бы его въ будущей дъятельности; ръшено было дъйствовать тольно силою мысли и убъжденія, чистыми средствами, избъгая всякихъ мъръ насклыственныхь: въ религін-признавалась полная свобола мевній. Относительно Украйны думали прежде всего о просвъщения народа, объ издания для него полезныхъ книгъ, объ основанін сельскихъ школь пон сольйствін образованных помещивовь; деломь первой важности считалось уничтоженіе кріпостного права и сословних привилегій, телесних наказаній и под. Чтобы ясно было однаво, что Украйна вовсе не составляеть здёсь исключительнаго интереса, патронами общества инбрани были все-славянскіе апостолы, и общество названо "Кирилю-Месодієвскимъ братствомъ". Во главі общества стояли Гулакъ, Костомаровъ, Шевченко; косвенно принадлежали Кулишъ и Въловерскій; потокъ присоеденились още нъсколько малорусскихъ патріотовъ. Главния лица кружка мечтали объ очищенномъ идеальномъ христіанствъ, воторое всёхъ любить, особливо бёднява, которое стоить за правду и народность, -- это были тв мечты, которыя нашли тогда энтузіастическихъ проповъдниковъ въ Ламенне, Гверрации и пр. Следи этого христіанскаго направленія можно видеть въ стихахъ Ісремін Галки и Шевченка, также и въ трудахъ Кулиша. Славанскій вопросъ станился въ томъ же гуманно-свободолюбивомъ духъ. То, что говорилесь въ вружив теоретически. Шевченко выражаль поэтическим образами (его зам'вчательныя пьесы: "До мертвих і живих", "Шафарыкові" в друг.). "Изъ этого одного можно видъть, -- говоритъ знающій разсказчивъ, упомянутый біографъ Кулиша, -- вавимъ дукомъ очличался вісь-- свій увраинскій вружовъ. Христіанство и исторія Славянъ были имъ свътомъ и тепломъ для великаго подвига. Всв они хорешо знали и высоко почитали св. писаніе. Они твердо стояли на той мысли, что Славянамъ надо надъяться не на дипломатію, что для этого дъла нужны новые люди и новая сила, а этой силой должна быть чистота сердца, истинное просвъщение, свобода народа и христіанское самопожертвованіе". Ихъ идеаломъ политическимъ било не централизованное государство, а федерація подъ протекторствомъ русскаго императора, но чтобы это стало возможно, надо стремиться прежде всегораспространять убъждение о необходимости уничтожения връностного права, и расширеніи просв'ященія 1).

Въ намей литературъ донинъ не разсказана исторія этого люботитнаго общества. Свідднія о немъ си. въ «Научном» Словинкі» (ст. о Костомарові, Шев-

Фактъ вознивновенія Кирилло-Месодієвскаго братства чрезвычайно любопытень; его значение простирается не только на южнорусскую, но и на пълую русскую дитературу. Онъ подтверждаеть высказанное выше положеніе, что развитіе южнорусской литературы возвикло и мло параллельно съ славянскимъ "возрожденіемъ", съ которимъ око ад'ясь вступало въ прямую свявь и солидарность. Въ русской литературной жевни вообще "братство" было заявленіемъ манславизма, очень менохожаго на тотъ, который начинался въ это же время въ московсвомъ вружев - панславевма, основаннаго не на господстве одного илемени надъ другими, а на равноправности и внутренней свободъ 1). Въ этомъ каравтеръ той и другой постановки вопроса отразились и разница исходныхъ теоретическихъ пунетовъ, и разница государственнаго положенія народностей: одной - подчиненной, другой - оффиціальной и господствующей. Теорія віевская не вышла тогда изъ предёморь теснаго кружей, и ся славянская доля никогда уже не была высвазана въ ся целомъ смисле; сами деятели "братства" вноследствін далеко не остались вёрны старымъ насямъ, — тёмъ не менёс, въ трудахъ людей этого вруга и икъ ближайщихъ преемниковъ свазивался иной, противъ московскаго, виглядъ на развитие народнихъ литературь и на между-славянскія отношенія, взглядь, въ которомъ было много исторически върнаго и человъчески справедливаго. Полагаемъ, что этому взгляду, въ болъе шировой востановив, предстоить больше в больше пріобрётать распространенія и вліянія на ходъ "славянской иден" въ Россін.

Такимъ образомъ, когда после десятилетняго перерыва, съ 1856 ровобновились труды украинскихъ писателей, движение оказалось горандо более серьёзнымъ. Въ 1861, брганомъ его явилась "Основа", которая въ течени двухъ летъ своего существования доставила очень много матеріала, поэтическаго, историческаго, этнографическаго и публицистическаго. "Основа" не удержалась дольше, отчасти потому, что начинались уже снова неблагополучныя внёшния обстоятельства, отчасти потому, что ея содержание было слишкомъ ограничено только предметами чисто украинскими. Она выявала много новыхъ силъ; но

 Необходимо, впрочемъ, оговорить, что нногда и московскіе панслависти висказивались въ подобномъ смислѣ; но обикновенно преобладала теорія московской

ченка, Кулнита), въ упомянутой «Жизин Кулника» и др.; восноминания Костомарова въ иражесномъ пядания Шевченка, оченъ ненолни; у Киркора, О literaturne pobrat. нагод,, стр. 64, о пресладованияхъ Костомаровскаго кружка написанъ ведоръ. Въ приговора надъ Костомаровнить сказано било, какъ говорятъ, что онъ осуждается за «основание тайнаго общества, въ которомъ обсуждаемо било бы соединение Славлятъ въ одно государство».

главними деятелями после Шевченка осталесь Костомаровъ и Кулишъ. от было настоящее начало такъ называемаго новъйшаго украинофильства. "Основа" была врупнымъ и вліятельнымъ фактомъ, но нивда и врушие недостатки: въ ея теоріяхъ дело украинофильства утверждалось больше на непосредственой, но неясной любви въ родному враю и племени, тъмъ на опредъленной мысли о свобокъ личной в общественной, свобод'в научнаго изследованія. До "Основы" малорусскіе писатели быле чистыми дилеттантами, — и такими оставались еще в въ ней: съ "народнимъ" направлениемъ мирились вещи, для народнаго дёля неполезныя или чуждыя; южнорусскимъ дёлтелямъ слёдующаго покольнія не нравились напр. нападенія на "модний шатеріаливиъ", которыя можно было бы предоставать другивъ 1), исключение исторін нев вруга содержанія народной книги, примиреніе съ общественнымъ status quo, мънтельность особаго рода (какъ А. Стороженка)-тавъ какъ эти вещи не показывали особеннаго политическаго и общественнаго пониманія. Отгого потомъ один замоляли, другіе потерван прежиюю силу, третьи ваблудились.

Исторія украинофильства за послёднія пятнадцать лёть такъ близка, что нісколько полная передача ся невокможна уже по однимъ чисто вибинимъ причинамъ, оть насъ независящимъ; да и всегда трудно доводить исторію до настоящей минути. Но необходимо указать главния черти этого движенія, которое—какъ увидимъ, даже по митьнію людей изъ совсёмъ иного, великорусско-славнофильскаго лагеря заключаеть въ себъ цівные жизненные элементы и должно бы дополнять ими русское развитіе. Къ сожалівнію, оно было обставлено самыми неблагопріятными условіями, терило подъ ихъ гнетомъ возможность литературнаго дійствія, и наконецъ протесть противь этикъ усломій ноставиль дібло на совсёмъ новую почву.

Съ той обще-славянской точки зранія, какую мы указывали и съ какой смотримъ на южнорусское дниженіе, оно представляеть естественное проявленіе народнаго (хотя бы областного) самосовнанія; стремяеніе въ развитію м'ястныхъ особенностей им'ясть, поэтому, же себя все нравственно-общественное право; оно не представляеть также (какъ говорять его противники) никакого преступленія противъ господствующаго литературнаго языка, потому что подобныя движенія только вызывають на св'ять уже существующую внутреннюю потребность (которая доказывается всей предшествующей исторіей) и сл'яд. только дополняють органическій процессъ національнаго развитія, и въ частности еще потому, что одна изъ существенныхъ задачъ украинофиль-

<sup>1) «</sup>Основа», 1862, май, 2.

ства, яменно стремленіе работать для Галицкой Руси, досель била совеймъ чужда руссвой литературів 1).

Вслекстве налой обнественно-политической развитости русской жизни, всякое новое движение иринимается большинствомъ съ подоврительностью и враждой, воторыя не могуть не вліять тяжело на кодъ понятій и на самыхъ д'явтелей, особенно наябол'я испренникъ. Украинофильство подверглось обвинению въ нолитической неблагонадежности еще тогда, когда оно едва начало складиваться и мало давало повода въ этому обвинению. Здёсь мы имжемъ возможность только укавать первые источники двеженія.

Въ украннофильствъ выражилась не только непосредственная любовь въ своей народности, но навонецъ и сознание ся междуплемениямъ в общественныхъ отношеній. То, что было съ конца прошлаго въка однить дилеттантствомъ и романтичномъ, въ сороковихъ годахъ, въ Кирилю-Месодієвскомъ братствів, становилось глубокимъ, задушевнымъ, исторически-сознательнымъ стремленіемъ. Эта была нервая повытка самосознанія: она вончилась --- какъ выше указано, но сповойная н серьёзная оцінка ся могла бы повавать, что въ ней ватронуты были вопросы, существенно важные для самого русскаго общества и русской власти. Эти вопросы были: мисль о Славянстве (навъ теперь очевидно, неясная для нашего общества и понина), мысль о просващени народа (на отсутствие вотораго ин и понина жалуемся), мысль о защеть малорусскихъ народныхъ элементовъ отъ господства поль-

Поленическая литература о нашемъ украинофильства значительно преви-щаеть саную литературу украинофильства на малорусскомъ ламка—немногочислейную уже всийдствіе падавшихь на нее стісненій. Спорь начался вь особенности съ «Основы», и велся съ начала 1860-хъ годовъ въ «Див», «Рус. Въстивк» и «Моск. Въдомостяхъ, «Спб. Въдомостяхъ», «Тодосъ», «Сіонъ» (брганъ русскихъ Евреевъ), «Кіевлянинъ», «Кіевскомъ Телеграфъ», «Въстинкъ Юго-Занадной Росси», въ галицвой «Правда», «Мета», «Слова» и т. д. Заматима лима навотория статьи:

<sup>—</sup> Костонаровъ, «Двъ русскія народности», въ «Основъ», 1861, нартъ; «О пино-русскомъ языкъ», тамъ же, 1862, май.

— В. Вудинскій, Замътки о Галиція (Свб. Въдом. 1867, № 218—214, но связи галичихъ отношеній съ нашини малорусскими).

<sup>–</sup> Волинецъ, Съгалицкой граници (Спб. Видон. 1867, делять статей, важнихъ въ томъ же синслв).

<sup>- «</sup>Славянское Обозраніе» (въ Сиб. Вад. 1868)

<sup>-</sup> М. Т---и, «Восточная политика Герианіи и ебрусеніе», ва Вістинкі Евроян 1872, февраль—най; «Еврен и Поллен въ юго-санадномъ прав», тамъ же, 1875, inas.

<sup>-</sup> В. В., «Письма Русина» (въ Спб. Въд. 1873, Ж.М. 5, 44, 64, 174, 180, 188,

<sup>—</sup> Упраінець, Литература российска, великоруска, українска и галицька. Льюрь, 1878—1874 (пръ «Правди» этихъ годовъ, т. VI—VII);—того же автора: По вопросу о малор. литература. Вана, 1876, и друг. сочименія.

<sup>–</sup> Видумки «Кіевлянина» и польскихъ газеть о малорусскомъ патріотизм'я (неъ «Riescraro Teserpada). Riesz, 1874.

<sup>—</sup> Хв. Вълк..., Письма изъ Кіева (зъ Спб. Вадом. 1874, 1616 68, 196). — Гого циїй, Соврем. украннофильство (зъ Р. Вастинка, 1875, т. 115, 117).

скаго элемента (противъ котерато повдиве сама власть приняла мърн военно-политическія, и общественно-политическія, въ формъ "обрусьнія"). Такова была общественно-политическая полиланка литературнаго ниженія, возниваншаго въ сорововихъ годахъ. После промежутва десятилетняго молчанія, те же иден вовобновились и вашли, более или менье, выражение въ "Основъ" и другихъ трудахъ ся главныхъ дъятелей. То-есть, общественная мысль (южнаго края), отголкнутая разъ, снова возвращалась на прежній путь, потому что справедливо чувствовала и понимала въ немъ насущный интересъ своего общества. При освобождении врестыянъ всёмъ разумнымъ людямъ была ясна мисль о необходимости работать для народа, его просвыщения, иля поднятия его положенія. Событія первыхъ шестидесятыхъ годовъ показали, что эта давняя мисль о между-племеннихъ отношенияхъ имъла настоящую практическую важность, - малорусская оннозиція польскому элементу оказала и политическую польку для самого правительства. Новое поколеніе, какъ обывновенно бываеть, принимало иден стараго украинофильства съ жаромъ, еще не охлажденнымъ опытами, вело ихъ изъ отвлеченной области въ правтическую жизнь, отдавало имъ искрений энтувіазиъ, -- а съ другой стороны, неосторожное выраженіе, одиночный поступовъ возводились въ обвинение целаго направления, целаго вруга людей; действительныя отношенія толковались превратно, союзнави принимались за враговъ и враги за союзниковъ; неразвитое большинство вторило обвиненію, повторяя ходячія влички и ничего не поянмая. Создается тягостная атмосфера, матеріальная и нравственная; въ ней и жило современное украинофильство. Положение било твиъ прискорбиве и страниве, что мотивы движенія въ самой русской литература были объясняемы весьма достаточно.

**Національное** положеніе украннофильства такъ объясняеть одинь безпристрастный критикъ.

«До перваго разділа Польши юго-западный край быль постоянной ареной крованой борьбы за національность. Цільших рядомъ мелких возстаній, разразившихся незадолго до разділа Коліивщиною, малорусская національность защищалась противъ ополяченія, шляхетской и жадовской эксплуатаціи. Съ указаннаго времени (какъ совершенно вірно замічають г. Т—овь въ статьяхъ «Вісти. Европи», 1872) положеніе ділірізко ивміняются и въ край замічно усиливается польско-шляхетскій элементь. Цільше города и мізстечки отдаются въ собственность польскимъ магнатамъ; уніатскимъ священникамъ, стоявщимъ за національность и желавшимъ противодійствовать переходу уніатовъ въ католициямъ посредствомъ проповідей на русскомъ (даже великорусскомъ) языкі, запрещается дійствовать въ этомъ смыслі. Всй эти міры, очевидю, могли имізть только и дійствительно иміли одинъ логическій исходъ—самое широкое ополяченіе народа съ одной стороны, а съ другой то, что Поляки, которымъ принадлежала вся земля въ край, получили пол-

ную возможность нровозгласить, какъ нолитическій принципъ, что югозападный край есть край польскій.

«Вотъ въ какомъ положенін находился національный вопросъ въ юго-западномъ край, когда въ началі 60-хъ годовъ, въ средв кіевской интеллигенціи проявилась идея національнаго самосознанія. Первымъ дівломъ ея было заявленіе, что край и университеть—не польскіе; вторымъ, возможно широкое распространеніе національнаго сознанія и борьба со всякими видшними вліяніями посредствомъ поднятія уровня пароднаго образованія».

Кієвская интеллигенція поняла, что посліднее есть лучшее средство противь притязаній Поляковъ, которые позаботились завести свои міволы съ преподаваніемъ на польскомъ языків. Въ Кієвів авялись воскресныя шеолы, содержимыя на частныя средства; нужни были книги—явились книжки, изъ которыхъ иныя (какъ «Де що про світь божий») выдержали до трехъ изданій въ русскомъ переводів, копесчныя изданія Квитки, Шевченка; при «Основів» стали собирать деньги для изданія малорусскихъ книгь. Эти книжки началь издавать Костомаровъ...

Въ какомъ положенін быль народъ? Народъ, которому историческая судьба не дала даже выработать себв имени, который называеть Великорусса «Русскимь» и однако пілой пропастью отділень отъ Поляка, этоть народъ не нуждался въ національномъ возрожденін: онъ обнаружиль это на фактів—въ противодівйствін польскому возстанію въ юго-западномъ краї, противодівйствін по собственной иниціативів. Но этому народу нужно было обезпеченіе его народности, и какъ одно изъ первыхъ средствъ къ этому—образованіе.

Началась въ интеллигенціи и другая работа, тісно связанная съ первой — изученія историческія и этнографическія: повсемістное собяраніе этнографическихъ матеріаловъ, записываніе пісенъ, сказовъ и проч.; собираніе свіздіній объ экономическомъ, юридическомъ, этнографическомъ быті народа; изсліздованія по архивамъ, по плану, составленному Иванишевымъ, тогдашнимъ ректоромъ кієвскаго университета.

Польская вителлигенція не осталась равнодушной, когда подрывались ел иден. Она пыталась действовать на самолюбіе украинскихъ патріотовъ, влеймя наъ именемъ «хлопомановъ»; но патріоты этивъ не осворбились. Началась литературная полемива: Gazeta Narodowa, Biblioteka Warszawska осмънвали малорусскую позвію; Сzas, Revue Contemporaine. Dziennik Literacki печатали нельпости Лухивскаго, доказывали, что Малоруссы-отрасль польскаго племени, и что земля ихъ польская. На это отчасти отвівчала уже «Основа». Украинофилы считають наифреннымы деломы своихы враговы, что всибды затемы явились доносы на «сепаратизиъ-слово, которое стало модныть всявдствіе американской войны и усердно выкликалось известною партіей, ополчавшейся на украинофильство. Въ первый разъ оно было сказано «Сіономъ», еврейскимъ изданіемъ, здымъ на украннофиловъ, говорившихъ о еврейской эксплуатацін малорусскаго народа. «Московскія В'вдомости» и «Р. Въстникъ» подхватили это обвинение, но усовершенствовали его еще другимъ — что украннофилы и повстанцы-Поляви чутьли не одно и то же. (Въдк., Спб. Въд. 1874, № 63).

Таково было основное содержание украинофильства—желакие дать своему илемени какую-нибудь долю образовательных средствъ, защитить его отъ польскаго вліянія, противъ котораго вскорѣ стало бороться само правительство, и наконецъ, помочь своими силами родственной Галиціи.

Амнистія Кирилло-Месодієвскаго кружка совпадала вообще съ оживленіемъ русской общественности въ половинъ 1850-хъ годовъ. Съ этого времени оживляются и малорусскіе литературные интересы- что и было первымъ началомъ украинофильства. Послѣ сороковыхъ годовъ пробудилась снова потребность литературнаго выраженія на родномъ языкъ. Съ 1857 года выступила писательница, подъ псевдонимомъ Марка-Вовчка (М. А. Марковичъ) извёстная и въ русской, и въ южнорусской литературъ. Ен малорусскіе разсказы изъ народной жизни были высово оценены малоруссвими вритивами и публивой по своимъ художественнымъ достоинствамъ, по обилію чувства, по върности изображеній. Въ этой области Марко-Вовчокъ, кажется, еще не превзойдень ни однимь изъ южнорусскихъ писателей, нынё дёйствующихъ: "Повістви (Народні оповидання)", Спб. 2-е изд., 1861; "Оповідання", Спб. 1865; "Сочиненія", т. І, разскавы изъ украинскаго народпаго быта, Спб. 1867; "Увр. народные разсказы", перев. И. Тургенева, Спб. 1860. Изданіе "Основи" вызвало въ дъятельности иногихъ, болъе или менъе даровитыхъ писателей, воторые занялись изображеніемъ народнаго южнорусскаго быта, отчасти продолжая прежнюю нить малорусской литературы (съ Основьяненка), отчасти въ свизи съ русской реалистической школой. Изъ числа ихъ наибольшей навастностью пользуется Алексай П. Стороженко (1814—1874, служившій въ 1860 хъ годахъ при М. Н. Муравьев въ западномъ врав), по умёнью рисовать народный быть и владёть народнымъ языкомъ (Украінські оповидання. Спб. 1863, 2 т.) Далее: Л. И. Глебовъ (Глібовъ: "Байви", Кіевъ 1863, 2-е изд. Кіевъ и Черниговъ 1872); А. Нечуй-вітеръ; Ст. Рудансвій; М. Т. Номисъ (Українськи приказки, Спб. 1864); А. Конисскій; Ө. Г. Кухаренко; Ди. Олельвовичъ; Ст. Носъ и др. Еще до изданія "Основи" сталь писать помалорусски Д. Л. Мордовцевъ, издавшій "Малорусскій литературный сборнивъ" (Саратовъ, 1859), въ которомъ соединены труды его и Костонарова. Н. Гатцукъ издалъ "Ужинок рідного поля" (М. 1875). Изъ новаго поколенія писателей должень быть замечень Ив. Левицвій (Повісті, Кіевъ 1874; На Кожемънкахъ, комедія, 1875; Маруся Вогуславва, опера, 1875; рядъ популярныхъ винжевъ: Унія в Гетро Могила, Перші віевські внязі, Татари и Литва, 1875—76): онъ сделаль попытку рисовать не одинъ народний быть, но и

нравы того образованнаго класса, котораго до сихъ поръ не касались украинскіе пов'єствователи; въ своей главной пов'єсти "Хмари" онъ изображаль именно проявленія украинскаго народнаго чувства въ новыхъ образованныхъ покол'єніяхъ и встр'єчу его съ враждебными злежентами общественности; "Запорожці" — разсказъ съ романтическими мечтаніями о южнорусской старин'є. — Въ посл'єдніе годы были собраны прежнія украинскія сочиненія Костомарова (Іеремія Галка, "Сбірник творів", Одесса, 1875). М. Старицкій издалъ внигу переводовъ изъ сербской народной поэзіи (Сербські народні думи і пісні. Кієвъ 1876), и проч.

Кавъ ни мало благопріятны были обстоятельства, малорусское движеніе не ограничилось, кавъ бывало, одними чисто литературными, беллетристическими попытками. Оно направлялось также на работу для народной школы, на изданіе образовательныхъ книгъ, на изследованія историческія и этнографическія, наконецъ на установленіе литературно-общественныхъ связей съ Южноруссами въ Галиціи, Буковинъ и Венгріи. Приводимъ нёсколько частностей.

Забота о народной школь явилась у патріотовь украинскихь еще съ вонца 50-хъ годовъ. Въ польской средв шли уже приготовленія въ возстанію; Поляви заводили по деревнямъ шволы, где всендзи учиди украинскихъ поселянъ по польскимъ книгамъ, въ Кіевъ польскіе студенты учили своихъ клопцевъ. Въ противодъйствіе этому, кіевскіе студенты-Украинцы открыли "воскресныя школы", 1859; народную шволу открыли также при гимназіи въ Бёлой-церкви, — въ шволахъ давали для чтенія малорусскія внижки, непонятное въ руссвихъ внигахъ толковали по-малорусски 1). Но необходими были первоначальныя вниги для ученія и чтенія. Ихъ думаль издавать Шевченко, потомъ въ этой мысли возвратился Костомаровъ и въ "Основъ" (1862, май) призываль малорусскихъ писателей не ловольствоваться лилеттантствомъ -- писаньемъ стишковъ на мужицкій дадъ, а идти на практическую помощь народу: "соловья баснями не кормать", для образованія народа нужны книжки на его языкъ. При "Основъ" объявленъ былъ сборъ денегь на изданіе этихъ книгь, и нісколько книжекъ явилось; дучшей изъ нихъ были "Оповидання з святого писання", свящ. Стеф. Опатовича.

При первомъ началъ украинофильства, русская публицистика не была противъ этого движенія, которое было естественно, встръчала его даже радушно. Органомъ его была много разъ упоманутая "Основа"

<sup>1)</sup> Зам'ятим кстати, что первыми начинателеми воскресныхи школь вы Кієвів, а потоми вы Петероурги быль нав'ястний русскій ученній, нимало не принадлежацій, кь украннофильству.

(1861—1862). Журналь подготовлялся въ такое время, когда въ русскомъ обществъ еще живо было одушевленіе первыхъ годовъ нынъшняго царствовапія, когда литература была наполнена стремленіями въ прогрессу, первыми опредѣленными мыслями о народномъ благъ, духомъ національнаго примиренія; по крайней мъръ въ литературъ проявленія украинской самодъятельности еще не возбуждали недоумъній и подозрительности. Но это было очень недолго.

Съ того же 1862 въ русской жизни обовначился ясно поворотъ, неблагопріятный для общественной иниціативы; онъ вскор'в отразился и на положеніи украинофильства. Пова еще продолжалось начавшееся двеженіе; по оффиціальнымъ видамъ считалось нужнымъ противодъйствовать польской пропагандъ, воскресныя школы были цълы, въ Кіевъ основана была (въ 1862-63) "временная педагогическая школа", для образованія учителей въ малорусскія школы; педагоги руссвіе и м'єстние учителя висказивались за употребленіе въ низшей шволь на ряду съ руссвимъ и малоруссваго языва... Но дъло скоро изм'внилось. Кіевскія воскресныя школы были закрыты; въ 1863 запрещею преподавание и издание швольно-популярныхъ внигь на налорусскомъ язывъ; въ газетной литературъ извъстнаго сорта, которая въ это время взялась представлять русскіе "національные" консервативные интересы, началось заподозриванье "украинофильства", сопоставление его съ "нигилизмомъ", въ немъ открыта была "польская интрига", наконепъ-"сепаратизиъ". Причины этого поворота были разныя. "Консервативная" литература (которая сама вчера была либеральной) съ успёхомъ эксплуатировала это положение вещей въ смысле videant consules. У насъ это въ особенности развавиваеть руки худшимъ инстинктамъ толим и связиваеть руки у людей и направленій заподозрѣнныхъ; такъ ничего не стоило приравнять украинофильство съ такъ называемымъ "нигилемомъ", на который однаво оно вовсе не было похоже, съ другой сторони съ "польской интригой" — въ вопіющее противорічіе съ фактами. Любопитно, что сами украинофили утверждали напротивъ (и приводили доказательства), что обвиненія противъ украинофильства шл прежде всего именно изъ польскаго лагеря и были настоящей "польсвой интригой": что польскіе паны юго-западнаго края (еще передъ возстаніемъ) доносили на украинскія школы и книжки, какъ вредно волнующія народъ (напр. что "Граматка" Кулита будить въ народі старый "казацкій и гайдамацкій дукъ"). Изв'єстно теперь, что польсвіе революціонеры-паны были обывновенно плохіе либералы; вид польскую національность въ шляхетскомъ преданіи и католициямь, они не могли выносить украинофильских в сочувствій къ народу, которыя должны были отзываться невыгодно на польскихъ притязаніяхъ

на юго-западный врай <sup>1</sup>). Не понявши этого, русскіе "охранители" присоединили свой голосъ въ тёмъ же обвиненіямъ, и сами стали игрушкой именно той "польской интриги", противъ которой столь усердно ратовали. Далѣе, противъ воскресныхъ школъ возстали наши клерикалы, видѣвшіе (какъ и польскіе паны) вольнодумство въ воскресныхъ школахъ и украинофильствѣ: шелъ вопросъ о передачѣ народной школы въ руки духовенства, и ревнители этой передачи думали оказать услугу духовенству, нападая на тогдашнюю украинскую школу. Наконецъ еврейскій "Сіонъ", раздраженный обличеніями еврейской эксплуатаціи малорусскаго народа, пустилъ въ ходъ обвиненіе украинофиловъ въ "сепаратизмѣ", т.-е. ни болѣе ни менѣе какъвъ намѣреніи отдѣлить Малороссію (неизвѣстно, куда) отъ Россін.

Нападенія на украинофильство обыкновенно соединялись съ реакціонными тенденціями и въ самыхъ русскихъ дѣлахъ. Отождествленіе украинофильства съ "польской интригой" совсёмъ спутало понятія о малорусской литературѣ даже у многихъ, кто прежде относился къ ней доброжелательно.

Славянофилы, въ 1850-хъ годахъ, привътствовали малорусскія проповъди Гречулевича, потомъ малорусское переложение евангелія, бралибыло сторону украинофильства, но наконецъ тоже заговорили о польской интригв". "Моск. Въдомости" сначала принимали подписку на изданіе малорусскихъ книгь; въ "Соврем. Летописи" принять быль протесть віевскихъ "клопомановъ" (какъ тогда презрительно называли украинофиловъ ихъ противники) противъ клеветъ, взводимыхъ на нихъ мъстными панами-реавціонерами. Но Катковъ уже спориль съ "Основой", утверждая, что украинофилы "передразнивають" народную ръчь; въ завлюченіе сталь говорить о "польской интригв". М'естный "В'естникъ юго-западной Россіи", Говорскаго, явившійся въ это время, сначала самъ былъ въ связяхъ съ украинофилами (напр., статья: "Что тавое хлопоманы", 1862, вн. 5,-въ ихъ защиту) и утверждаль, что украинская молодежь, при всёхъ увлеченіяхъ, больше опасна польскому панству, чёмъ Россіи, -- этотъ же журналь сталь вскорё объявлять украинофиловъ союзниками польскаго возстанія, отчасти поддёлываясь подъ

<sup>1)</sup> Украинофилы справедливо замъчали, что по своему шляхетскому ретроградству нольскіе революціонеры-паны были, по нашимь отношеніямі, всего ближе не сънажимъ-нибудь либерализиомъ и украинофильствомъ, а съ «Московскими Въдомостим»: послъднія замътили это неблагополучное сосъдство, когда полвилась «Въсть», воторая, предпринявь проповъдь «охранительныхъ началь», была откритымъ фрганомъ русскаго и польскаго кръпостинчества.

духъ времени, отчасти желая повредить "хлономанамъ" въ вопросъ о передачь народной школы въ руки духовенства; утверждалъ очень пріятную Полякамъ мысль, что малорусскій языкъ есть испорченный польскій и т. п.

Въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ продолжалась полемива по разнымъ сторонамъ предмета, въ 1874 году возобновилась, между прочимъ, по поводу кіевскаго археологическаго съйзда и перешла наконецъ въ галицкія, вінскія и т. д. изданія. Въ Россіи этотъ періодъ украинофильства завершился въ 1876 закрытіемъ въ Кіеві юго-западнаго отділа русскаго Географическаго Общества.

Этоть эпизодъ вражды къ украинскому движенію даеть мало утішительное свидътельство о положении русской общественности. По старой привычет въ внешней одноформенности, по старой боязни къ какой-либо общественной иниціативъ по невниманію къ процессамъ развитія народностей, украинское движеніе-естественность котораго доказывалась уже его исторической продолжительностью — при первыхъ нфсколько яркихъ заявленіяхъ встрфчено было (въ значительной доль общества) съ непріязнью, которая можеть принести вредъ объимъ сторонамъ. Забывалось, что сила цълаго достигается развитіемъ частей, сила государства-развитіемъ силь містныхъ; что "дві русскія народности" составляють факть исторіи, котораго нельзя вычеркнуть ни журнальной бранью, ни мфропріятіемъ, и что объ онъ однаво соединены теснымъ родствомъ, глубовой исторической связыр и дорожать однёми преданьями; забывалось, что действительное народное сознание достигается только просвъщениемъ, и матеріальное процебтаніе только искреннимъ вниманіемъ къ народнымъ нуждамъ; что благородная мысль о народъ возникла у патріотовъ украинскихъ, какъ и у русскихъ, еще во времена крѣпостного гнета, не какъ политическая бредня, а какъ глубокое чувство къ народу и къ родинь, у многихъ какъ настоящее христіанское чувство, теплое 👅 безкорыстное; забывалось, наконецъ, что забота о народности в вападномъ крат имъла широкій политическій смысль, какъ подн тіе русскаго національнаго элемента, туземнаго и гораздо болье мног численнаго, противъ политическихъ притязаній польскихъ, и, нак нецъ, какъ воздействие на ту же русскую народность, отделенну по

отъ русскаго политическаго центра, въ Галиціи, Буковинѣ и Венгріи. Къ сожалѣнію, непріязнь и порождаеть непріязнь.

Въ русской литературъ высказывались впрочемъ и совсъмъ иные взгляды на эти отношенія. У многихъ не только не было вражды въ украинскому движенію, но было полное сочувствіе въ его общественнымъ и литературнымъ усивхамъ. Они чувствовали единство того и другого народа, и одинавово желали добра двумъ оттънкамъ пълаго. Кром'в множества исторических и образовательных связей между ними, въ развитіи нашей новъйшей литературы есть еще звено, въ лицъ веливаго писателя, которымъ начинается ея настоящій періолъ. и котораго объ народности съ равнимъ правомъ могутъ считать своимъ. Мы говоримъ о Гоголъ. Исторія двухъ народностей въ теченіе многихъ въвовъ была одна, и русскій изследователь долженъ признать старыя и новыя историческія заслуги племени, уважать его этнографическія особенности. Малорусская народная пожія послі самихъ Малоруссовъ едва ли кому такъ понятна, какъ русскому читателю. Рылевь поэтизироваль эпизоды малорусской исторіи; Пушкинь восхищался малоруссвими пъснями, и слъдъ впечатлънія остался въ "Полтавъ"; Тургеневъ переводилъ разсказы Марка-Вовчка; Шевченко, возвратившійся изъ ссылки, -- мы помнимъ это, -- быль встрічень въ русскомъ литературномъ кругъ съ самымъ живымъ сочувствіемъ; Костомаровъ, котораго такъ упрекали за нелюбовь въ старой Москвъ и за пристрастіе въ Малороссіи, пользовался у читателей и слушателей популярностью, какая у насъ редво достается ученому.

Отмътимъ, накопецъ, что въ средъ славянофиловъ высказывались сочувствія къ малорусскому народу и его развитію, очень любопытныя со стороны такихъ исключительныхъ партизановъ великорусской народности. Таковы бывали отзывы Хомякова о малорусской литературъ для народа, о южнорусскихъ историческихъ изученіяхъ 1), и въ особенности отзывы Гильфердинга. Говоря, при одномъ случав, о развитів въ русскомъ обществъ славянской идеи, онъ особенныя надежды возлагалъ при этомъ именно на Малоруссовъ. •

"Въ средъ русскаго народа особенное призвание должны имъть въ этомъ Малоруссы... Кіевъ ближе въ другимъ Славянамъ, чъмъ Москва, и точно также племя малороссійское ближе въ нимъ во всъхъ отношеніяхъ, чъмъ великорусское: оно ближе въ пимъ своимъ языкомъ, который, не имъя такого ръзко опредъленнаго типа, какъ нашъ великорусскій языкъ, стоитъ какъ-бы на серединъ между имъ и наръчіями западныхъ Славянъ, и въ западныхъ краяхъ малорусскаго племени сливается съ ръчью Венгерскихъ Словаковъ; оно ближе къ другимъ Славянамъ и въ отношеніи историческомъ и общественномъ... Наконецъ и то,

<sup>1)</sup> Ср. Веств. Евр. 1874, марть, 451.

духъ времени, отчасти желая повредить "клопомана" начать славиво передачь народной школы въ руки духовенства: мамъ (большее развипріятную Полякамъ мысль, что малорусскій язг льной общины. большая какъ-бы переходомъ отъ польскій и т. п. неликорусского къ западно-Въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ го , ко всему этому прибавных, по разнымъ сторонамъ предмета, въ 187 мсъ нивющая преимущественно прочимъ, по поводу кіевскаго археолг представляющаяся намъ болбе или мченнов, а у Малоруссовъ затрогяконецъ въ галицвія, вѣнскія и т. <sub>уни</sub>, бакъ домашпяя, личная тяжба, что украинофильства завершился в лесовъ непремънно должна вызывать въ ндею славянскую. Такимъ образомъ, по паднаго отдела русскаго Геог жигутъ первые выработать въ сноей средъ сознаніе Русской земли идею славянства; напимъ съ остальнымъ слаи знедь я выдаю не болье какъза предположение, мжеть быть, не даромъ Шевченко, поэзія котораго мотивы вародные, нашель въ ней, кром'в струвы дародные, нашель въ ней, кромъ струны религіозной, еще третью струну — продавання пруку и великольное посланів и продавання пруку продавання пруку продавання пруку продавання пруку продавання пруку продавання пруку продавання прод г об камента прости и струны редигозной, еще третью струну — вымента прости и ведикольное посланіе къ Шафарику, — вымента прости и ведикольное посланіе къ Шафарику, — вымента прости п н великолъпное посланіе въ сороковыхъ годахъ) и. написаны еще въ сороковыхъ годахъ) и. написаны еще въ сороковыхъ годахъ) и. от в сороковых годахъ)".

от в прибавлиль этотъ писав прибавлиль этотъ писав прибавлиль этотъ писав прибавлиль этотъ писав прибавлиль этотъ писапительное и применя за вода, когда она усвоится и землею неликоруственным в прирадочения в при придочения в прирадочения в придочения в прирадочения в под общественнымъ двигателемъ всей Россіи: тогда только под под общественнымъ двигателемъ всей Россіи: тогда только под общественное народное самосозната под общественное народное на под общественное народное на под общественное на под общес старой KP E8 двигателемъ всей Россіи: тапів собственное народное самосознаніе <sup>1</sup>). Cam" TO

## иссоп вандочан. II.

паравлельность малорусскаго движенія съ обще-славянскимъ, между потавать, обнаруживается въ ревностномъ изученіи "народности", бъ вогорому вскорт обратилась возрождавшаяся литература. Оригинальность и богатство малорусской народной позвіи, разъ почувствованныя, вызвали восторженнихъ любителей и собирателей. Народность, менте своеобразная по правамъ, быту, поэтическому содержанію, имта бы меньше поводовъ настанвать на своей индивидуальности. Напротивъ, народность малорусская, при всемъ обиліи великорусскихъ вліяній, проникавшихъ въ нее различними путями состаства, администраціи, образованія, при всемъ обрустніи высшихъ классовъ сохранила столько своеобразнаго, что особность ея была очевидна: настоящій Малоруссъ (хохолъ) издавна держался особнякомъ отъ Великорусса (москаля, кацана); населенія, находясь радомъ, не смѣшивались; и когда народная стихія была разъ вызвана въ литературно-общественномъ движеніи,

<sup>1)</sup> Гильфердингъ, Собраніе сочиненій І. 338-340.

е болбе возбуждала въ заявлению и развитию народныхъ осо-

скія "думы" и пісни представляють одно изь замівчательчий славянской народной поэзіи. Малоруссы, вийсти съ Болгарами и Сербами, принадлежать въ той славянской имъеть дъйствительный народный эпосъ, и след. лельствъ стародавности и подлинности своего народза: эта группа исключительно сохранила почти донынъ даръ . о творчества и вм'яст'я съ тамъ въ лирива, обрядовихъ ль и самыхъ обычаяхъ сберегла гораздо больше далекой бытовой рины, чты осталось ся въ народной поэзін запалных племень полъ ужими бытовыми и внижными вліяніями. Но, какъ было большею астію у Славянъ, національная позвія жила исключительно въ наролой средь и, кромь самой последней эпохи, возвращение къ народости почти никогда не входило въ литературное развитіе. Поэтому, сторическая судьба малорусской поэзіи остается очень темна: нѣть амятниковъ, которые сберегли бы древнія редакціи ся произведеній. ата. выводы объ ем древности могуть делаться только теоретически : по историческимъ аналогіямъ.

Въ этой древности, изследователей ставилъ въ особенное недоумеіе вопросъ (недавно снова поставленный на кіевскомъ археологичевомъ събздв 1874): почему малорусскій эпось (вакъ онъ известень еперь) не знаеть техъ преданій стараго кіевскаго эпоса, которыя поидимому необходимо должны были въ немъ сохраниться и которыя апротивъ сбереглись такъ хорошо въ позвіи саверной Руси. Накотоне объясняли это именно новостью самого малорусскаго племени: но не знало древне-кіевскихъ преданій, потому что занало эти міста ъ более поздній періодъ. Но этоть факть могь иметь, и безь сомивія иміль, другія очень естественныя причины. Во-первыхь, отсутствіе ревнихъ преданій въ современномъ народі не есть исключительное, отому что теперь еще нъкоторыя воспоминанія о древнихъ временахъ охраняются въ видѣ отрывочныхъ, неясныхъ сказаній. "Слово о полку Ігоревь", оставшееся следомъ несомненно южнорусской поэтической вательности XII въка, представляеть въ своихъ чертахъ не столько одства съ съверными редавціями віевскаго эпоса, сколько съ послъующей малорусской думой. А главное въ томъ, что преданія древнеісискія были заслонены твиъ новымъ содержанісмъ, какое явилось ъ позинъйшей исторической жизни ржнорусскаго народа и доставило отатую пишу для воспроизведеній народной поэзіи: XVI—XVII віжа ыли для южнорусскаго народа новымъ героическимъ періодомъ; его отущественныя впечатленія были слишкомъ свежи, чтобы ихъ можно ндо связать со стариной въ какую-нибудь эпическую преемственность,

и были такъ близки народному чувству, что старыя преданія забылись и на ихъ м'єсто возникла новая поэтическая "дума" 1).

Съ этой поры сохранилось несколько литературных в свидетельствъ о южнорусской поэзін, въ частности о думахъ. Въ первый разъ, скольво известно, о думахъ упоминается въ анналахъ Сарницваго подъ 1506 годомъ 2), т.-е. почти въ одно время съ первыми известіями о самомъ козачествъ, котя разумъется и козачество и думы явились раньше, чвиъ ихъ названія попали въ акты и летописи. Въ старой чешской граммативъ знаменитаго Яна Влагослава, оконченной въ 1571 и изданной нынъ по рукописи XVI въка, приведенъ въ подлинникъ любопытный памятникъ южнорусской поэзін тіхь времень, нодъ именемъ "словенской пъсни ивъ Венеціи, гдъ много Словаковъ или Хорватовъ". Песня идеть вероятно изъ-за Диестра, и иметь свои паралдели въ извъстныхъ теперь <sup>3</sup>). Упомянутый прежде Іоаннъ Вишенсвій, въ одномъ изъ своихъ посланій съ Авона въ православнымъ вемлявамъ Малой Россіи, убъждая ихъ хранить отеческую въру и бодро держаться въ борьбъ съ противниками, преподаетъ имъ наставленіе о благочестивомъ житіи, и здёсь-въ томъ же духі, кавъ бывало въ русскихъ церковныхъ предписаніяхъ тіхъ временъ — строго осуждаеть народные обычаи и пъсни. Перечисление ихъ даеть любопытныя этнографическія черты.

Іоаниъ Вишенскій сов'туеть во-первыхъ «очистить» праздничныя ярмарки, потому что иначе — «праздникъ есть твой таковый не христіяньскій, але діаволскій.

«Коляды зъ мъстъ и зъ селъ ученіемъ выженте; не хочеть бо Христосъ, да при его Рождествъ діаволскіе коляды мъсце мають, але нехай собъ ихъ въ пропасть свою занесеть.

«Шедріи вечер» изъ мість и эь сель вы болота зажевізте, нехай зь діаволомь сіндить, а не съ христіань си ругаеть.

«Волочилное (т. наз. волочебныя пъсни) по Въскресеніи зъ мъсть и зъ сель выволокши, утопъте. Не хочеть бо Христось при своемъ славномъ Въскресеніи того смеху и руганя діаволскаго имъти.

«На Георгія мученика праздениъ діаволскій на поле изпедшихъ сатанъ офъру танцами и скоками чинити разоръте: гививать бо ся на

<sup>1)</sup> Этоть взглядь им висказывали въ первоих индами настоящей кинги. Препрасния объяснения этого вопроса даны были г. Житецкимъ, Очеркъ звуковой исторін, 287—291; ср. «Вісти. Евр.» 1876, іюнь, 593—598; также взглядь Костомарова, въ «Бесіді», 1872, XII, 30—32.

<sup>2) «</sup>Per idem tempus duo Strusii fratres, adolescentes strenui et bellicosi, a Valachis oppressi occubuerunt. De quibus etiam nunc elegiae, quas dumas Russi vocant, canuntur, voce lugubri et gestu canentium se in utramque partem motantium, id, quod canitur, exprimentes; quin et tibiis inflatis rustica turba passim modulis lamentabilibus, haec eadem imitando exprimit». Annales, sive de origine et gestis Polonorum et Lituanorum, 1587, VII, 879.

3) J. Hradil a J. Jireček, Jana Blahoslawa Grammatika Česká. Basa 1857,

<sup>3)</sup> J. Hradil a J. Jireček, Jana Blahoslawa Grammatika Česká. Віна 1857, стр. 341. Обстоятельное объясненіе пісни сділаль Потебня: «Малорусская нар. діона по списку XVI віна». Воронежь, 1877 (жев «Филомог. Записовъ»).

земию вашу Георгій мученивъ, што не машъ христіанния православного. которій бы ругане тое діаволское очистити и изгнати моглъ.

«Пироги и янца надгробные въ Острозв и гдв бы ся знаходило упразнъте, да ся въ христіанствъ тотъ квасъ поганскій не знаходить.

«Купала на Крестителя утопъте, и огненное скаканя отсъчете; гивваеть бо ся Креститель на землю вашу, што ся на день памяти его попущаете діаводу ругатися вами зъ васъ же самыхъ.

«Петръ и Павелъ молять васъ, если хочете отъ нихъ ласку мети, да потребите и попалите колыски и пибеницъ (качели), на день ихъ чиненые по Волыню и Подолю, и гдф бы ся толко тое знаходити мело; мерзско бо ниъ на землю съ небеси смотрети на тое діаволское позорище, христіанскимъ людемъ збираючися». (Акты, оти. въ исторів Южной и Западной Россіи, 11, 223—224).

О козацких думах встрвчаем далее известія у историков войнъ Хмельницкаго. Когда сынъ Хмельницкаго, Тимооей, женился на дочери молдавскаго господаря, теща, въ угождение ему, приготовила свадебный пиръ по украинскому обычаю, а невъста, въ вечеръ расплетанія восы, приказала себ'в п'вть возацкія думы 1). Малорусскіе историки дълають самого Богдана Хмельницкаго авторомъ извъстной пъсни, въ которой изображалось печальное положеніе Малороссіи техъ временъ, окруженной врагами 2).

Польскій историвъ XVII вѣка, Станиславъ Темберскій, приводить въ латинскомъ извлечении извъстную донынъ пъсню о Байдъ, относя ее къ Дмитрію Вишневецкому (1564), знаменитому своими военными подвигами основателю первой Запорожской Съчи 3). Наконецъ, отъ семнадцатаго въка есть уже рукописи, въ которыхъ записаны современныя пъсни о событіяхъ козацвихъ войнъ 4). Но главнымъ хранителемъ этихъ пъсенъ былъ самъ народъ. Собранныя изъ его устъ, эти произведенія жили, такъ сказать, вторую жизнь, сближая своей поэтической силой образованные классы современнаго общества съ славнымъ прошедшимъ и съ народной средой.

<sup>1)</sup> Костомаровъ, Вогд. Хм., няд. 1870, III, 42—43. 2) Малороссія уже соединилась съ Россіей; но Москва заключила миръ съ Польшей-въ надеждъ избранія Алексья Мих. польскимъ королемъ; Австрія и Турція грозвин Украйнъ, требуя отъ нея покорности Польшъ—изъ опасенія усиленія Россіи. «Все это повергио Хмельницкаго въ тоску и униніс, а потомъ въ бользнь. Въролтно въ эти грустныя минуты гетманъ-поэть создаль ту печальную аллегорическую песню, въ которой подъ видомъ бедной чайки, обяжаемой двуми птицами, навчущей за детей своихъ, выражена такъ поэтически судьба современной Южной Руси, есля только правда, что эта пасня сочинена лицомъ, а не создана народомъ». Костомаровъ, тамъ же, III, 241.

Это—навыстная пысня: «ой біда, біда—чайці небові». Тексть ся (много разъ печатанний), н замічнення о ней см. у Закревскаго, Старосвытскій Бандуриста, 11, 97—38. Она принисивалась и другимъ историческить украйны.

<sup>2)</sup> Chronologia synoptica palmitis Coributei. Краковъ, 1669, стр. 16—17; Антон.

м Драгомановъ, «Истор. Пъсни», I, стр. 154 и слъд.

4) См. напр. у Костомарова, 3-й томъ, въ приложенияхъ; Антоновича и Драгоманова, «Историч. Иъсни»; см. также Ягича, Gradja za historiju Slov. nar. poezije, стр. 74—77; и Archiv für slav. Philologie II, 297—307, замътки Петрова и Житециаго.

Первые собиратели малорусской народной поэзіи являются одновременно съ тъмъ, когда литературныя попытки на малорусскомъ языкъ стали впервые пріобретать характеръ сознательнаго направленія. Какъ самостоятеленъ быль ихъ инстинкть, видно изъ того, что русскія и малорусскія собранія являлись почти безь указаній и образцовь въ иностранной литературів, безъ которыхъ обыкновенно не обходились наши литературныя и научныя школы. Романтизмъ наводиль литературу на область народныхъ преданій; распространеніе національныхъ тенденній внушало мысль объ изученіи народности, — и еще Гердеръ высоко цънилъ и собиралъ "Голоса народовъ", -- но въ частности, собраніе народныхъ пъсенъ было дъло новое, и въ немъ русская и малорусская литература показали много самобытнаго пониманія. Первую попытку указать на малорусскій эпось сдёлаль князь П. Цертелевъ, въ "Опытъ собранія старинныхъ малоросс. пъсенъ", Спб. 1819. Далье ревностнымъ собирателемъ малорусскихъ пъсенъ былъ Максимовичъ, которому вообще принадлежить большая заслуга въ малорусскихъ изученіяхъ.

Микаилъ Александровичъ Максимовичъ (1804-1873), изъ небогатыхъ дворянъ Полтавской губерніи, учился въ московскомъ университетъ, сначала по словесному, потомъ по физико-математическому факультету, быль спеціалистомъ по ботаникв, съ 1829 сталъ въ томъ же университеть профессоромъ ботаники, а въ 1834 назначенъ быль въ Кіевъ уже на канедру русской словесности. Это впрочемъ быль уже давній любимый его предметь: еще въ 1827, когда онъ защищаль магистерскую диссертацію по ботаникі, онъ издаль свое первое собраніе "Малоросс. півсень". Въ 1834, изданъ быль другой болье обширный сборникъ, съ историко-филологическими примъчаніями. Въ сороковыхъ годахъ Максимовичъ оставиль университеть, и жиль въ деревић, изръдка бывая въ Москвъ и въ Кіевъ. Его труди направились теперь окончательно на изследование истории, литературной старины и этнографіи южной Россіи: въ свое время эти труды давали множество важныхъ указаній, и способствовали разработкъ южнорусскаго прошлаго. Выше упомянуто, какъ въ капитальномъ вопросв о происхожденіи малорусскаго племени Максимовичь защищаль старобытность народа и языка; особеннымъ его интересомъ было объясненіе малорусской народной поэзіи. Въ 1845, Максимовичъ приготовиль третье издание своихъ пъсенъ, но по какимъ-то цензурнымъ затрудненіямъ оно могло выйти лишь черезь нівсколько літь (Сборнивь украинскихъ пъсенъ, Кіевъ 1849). Не перечисляя въ частности трудовъ Максимовича, довольно указать, что изданіе ихъ начато было въ последніе годы югозападнымъ отделомъ Географич. Общества въ Кіеве, а по закрытіи этого отділа продолжается Церковно-Археологическим

Обществомъ въ Кіевѣ же 1). Дѣятельность Максимовича любопытна между прочимъ тѣмъ, что она была почти исключительно посвящена одному краю,—это мѣстный ученый въ лучшемъ смыслѣ слова, притомъ дѣйствовавшій въ такое время, когда при всей спеціальности его работъ онѣ далеко не имѣли благопріятныхъ условій. Одивъ изъ біографовъ его нашелъ возможнымъ сказать, что какъ Ломоносовъ, по выраженію Пушкина, былъ первымъ русскимъ университетомъ, такъ "Максимовичъ былъ для Кіевской Руси цѣлымъ ученымъ историко-филологическимъ учрежденіемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ живымъ народнымъ человѣкомъ". Его личныя связи съ литературнымъ кругомъ Пушкина, потомъ съ Гоголемъ придавали его трудамъ и силу живаго вліянія на тогдашній ходъ литературныхъ идей.

Какъ писатель, Максимовичъ прекрасно владёлъ малорусскимъ языкомъ, напр., въ переводё Слова о полку Игореве; онъ былъ также однимъ изъ первыхъ малорусскихъ переводчиковъ Св. Писанія, именно въ "Псалмахъ, переложенныхъ на украинское наречіе" (1859, 1867).

Последнее изданіе песенъ Максимовича въ свое время считалось авторитетнымъ; но теперь болье внимательное изучение отврило, что въ этомъ сборникъ есть поддълки, -- на которыя, какъ видно, смотръли тогда очень снисходительно 2). Въ тъ же годы, И. И. Срезневскій (род. 1812), впоследствін столь известний слависть, началь ивдавать "Запорожскую Старину" (2 части, въ 6 книжкахъ, Харьковъ, 1833— 1838), гдф сообщено было значительное число думъ и пфсенъ съ историческими объясненіями, но, какъ теперь выясняется, и здёсь, какъ у Максимовича, было много несомивнимы поддвлокы в). Далве, явился сборнивъ Платона Лукашевича: "Малорусскія и Червонорусскія думы и песни", Спб. 1836, который воспользовался и русинскимъ матеріамомъ. Въ пятидесятыхъ годахъ старые сборники были сменены новымъ сборникомъ упомянутаго прежде профессора харьковскаго, после вісискаго университета, Амвросія Метлинскаго: . Народныя южнорусскія п'існи", Кіевъ, 1854 1. Въ 1856—57 вишли "Записки о Южной Руси" г. Кулиша, съ замъчательнымъ этнографическимъ матерівломъ. Эта внига также не обощлась безъ поливлян: излатель напечаталъ мнимо древнюю думу--о морскомъ походъ княза-язычника въ

<sup>1)</sup> Собраніе соченевій М. А. Максемовича. Кієвъ, 1876—1877, 2 больших тома; при третьемъ тома должна явиться и біографія Максемовича.

<sup>3)</sup> См. указанія объ этомъ у Антон. и Драгом. «Истор. Пѣсня», т. І, предисловіє. Вообще о Максимовную, см. некрологь въ «Вѣстн. Евр.», 1874, мартъ, 442—453; Костомаровъ, въ «Сѣверномъ Вѣстникъ», 1877, № 25.

<sup>2) «</sup>Истор. Пъсни», въ предисловін. Какъ это ділалось, еще ненвавотно; но самъ надатель такъ выражается впослідствін о «Старині»: «Нівкоторыя нев этихъ піссень записаны самимъ мною со словь півновь, другія мні доставлены прівтелями и благопрілтелями». Сборь, статей Акад. т. V. вып. П. 461—462.

благопрівтелями». Сборн. статей Акад. т. V, вмп. II, 461—462.

4) О немъ см. въ статьв Де-Пуле о Харьковокомъ университеть, въ «Въсти. Евр.», 1874, февр. 101—104.

христіанскую землю, сообщенную Шишацкимъ-Иличемъ (I, стр. 172—178), но явно и притомъ дурно сочиненную <sup>1</sup>).

Костомаровъ издалъ тогда въ "Малорусскомъ литер. сборнивъ" Д. Мордовцева (Саратовъ, 1859) пъсни, собранныя имъ въ 1844 на Волыни. Н. Завревскому принадлежатъ: "Лътопись и описаніе города Кіева", М. 1858; "Описаніе Кіева", 2 тома. М. 1868, и "Старосвътскій Бандуриста" (З ч.), М. 1860—61, собраніе пъсенъ, пословицъ, загадовъ, и малорусскій словарь.

Веливимъ пособіемъ для изученія малорусской народности послужили изследованія историческія. Мы винели више, что со времени войнъ Хиельницкаго и въ теченіе XVIII въка малорусскіе патріотиисторики съ любовью собирали свъдънія и разсказывали о прошедшихъ судьбахъ своего края. Труды ихъ лежали долго "подъ спудомъ", нли ходили по рукамъ въ спискахъ. Въ нашемъ столетіи продолжателями ихъ дела явились Дм. Нив. Бантышъ-Каменскій, потомъ Н. А. Маркевичъ (1804—1860) съ своими исторіями Малороссіи <sup>9</sup>). и съ сорововихъ годовъ въ особенности извёстний заслуженный слависть. Оснив Макс. Бодянскій (1808—1877). Въ 1846 году, московсвое "Общество исторіи и древностей россійскихъ" предприняло изданіе извістныхъ "Чтеній", и Бодянскій, который передъ тімъ быль выбранъ секретаремъ общества и въ сущности былъ главнымъ его дъйствующимъ лицомъ, особенное вниманіе обратиль на малорусскія историческія произведенія стараго времени, до тіхть порть никому не извъстныя, вромъ немногихъ любителей. Это было возстановление пълой литературы. Въ отдёлё "матеріаловъ", среди множества важныхъ источнивовъ исторіи обще-славянской и русской, въ "Чтеніакъ" открылся цёлый рядъ старыхъ малорусскихъ историческихъ памятинковъ. Въ 1849, изданіе "Чтеній" подъ редакціей Водянскаго было прекращено "по независящимъ обстоятельствамъ", но и въ это вороткое время Водянскій успаль издать замачательнайшія вещи, какь Льтопись Самовидца, труды Ригельмана, Симоновскаго, Ханенка, "Исторія Руссовъ" Конисскаго и т. д. Когда черезъ десять леть, "Чтенія" были возстановлены, Бодянскій снова сталь действовать въ Обществъ исторіи и древностей и продолжаль по прежней программъ зам вчательное изданіе, необходимое для твхъ, вто изучаеть малорусскую (также обще-русскую, и славянскую) древность, исторію и этвографію 3).

<sup>1)</sup> Тогда же это было указано въ рецензін «Современника». Ср. «Истор. П'ясня», І, Предисл. XXI.

<sup>2)</sup> Выше увоманута книжка того же Маркевича: «Обычан, повърья и проч. Мадороссіянь». Кіевь, 1860. О Маркевичъ см. «Р. Старину», 1874, кв. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) О Бодянскомъ у насъ будеть еще рачь внереди; некрологь его въ «Васта. Евр.», 1877, окт. 899—904.

Въ сороковыхъ годахъ начался рядъ другихъ изданій, чрезвычайно важныхъ для изученія прошлаго юго-западной Руси. Во второй четверти стольтія, правительство, сколь ни мало поощряло литературу, шивло свои представленія о важности исторических изслідованій, и вы параллель известной археографической коммисси вы Петербургы, начавшей съ тридцатихъ годовъ изданіе старихъ актовъ и летописей, въ Кіевъ основана была въ 1843 "временная коммиссія для разбора древнихъ актовъ". Ревностивищими начинателями этого двла были Максимовичъ и Ник. Дм. Иванишевъ (1811 — 1874), профессоръ и одно время ректоръ Кіевскаго университета. Иванишевъ сталъ вообще самымъ дъятельнымъ работникомъ по археологическому изследованию разныхъ остатновъ мъстной древности, въ особенности по изученію архивной старины юго-западнаго врая и изданію памятниковъ, которие доставили обильный матеріаль для историвовь южной и западной Россін и раскрыли историческую непрерывность ся русской народности подъ напливомъ разныхъ чуждыхъ элементовъ 1). Выше, въ библіографін, указаны изданія этой кіевской "временной коммиссін". Въ 1859. Коминссія ближе ознакомившись съ кіевскимъ центральнымъ архивомъ, составленнымъ въ 1852 при кіевскомъ университетв изъ городскихъ и земскихъ актовыхъ книгъ, губерній Кіевской, Волынской и Подольской, расширила свои труды и начала изданіе "Архива Юго-Зап. Россіи", по следующей программе; 1) матеріалы для исторіи православія въ западной Украйнь; 2) акты объ устройствь селеній; 3, о козакахъ и гайдамакахъ; 4) о происхожденіи шляхетскихъ родовъ; 5) о городахъ; 6) объ экономическомъ и юридическомъ бытв крестьанъ <sup>2</sup>). Каждому изъ отдъловъ посвящено уже по нъскольку томовъ. Вивств съ Иванишевимъ работалъ, и после него остался главной ученой силой "Архива" В. Б. Антоновичъ, какъ въ громадномъ трудъ разбора матеріаловъ и редакціи изданія, такъ и въ историческомъ наследованіи внутренних отношеній стараго юго-запада. Таковы труды г. Антоновича, явившіеся результатомъ его архивныхъ изслідованій: "Носледнія времена козачества на правой стороне Дивпра"; "Изследованіе о происхожденіи казачества"; "Очеркъ состоянія православной церкви въ юго-западной Россіи въ XVIII въкъ"; изследованія о городахъ, о крестьянахъ, наконецъ о гайдамачествъ, -- все образдовые труды, гдъ наглядно и доказательно выясняется народная исторія южной Руси <sup>8</sup>). Выше упомянуто о другомъ мёстномъ изданіи, богатомъ матеріалами

Подробная біографія Иванвитева, впрочень, довольно странная, въ «Древней и Новой Россіи», 1876.

<sup>2)</sup> Всего въ центральномъ архивъ считалось 5,815 актовыхъ княгъ и 453,381 отдълныхъ актовъ съ XVI въка. Историческаго матерјала оказалось множество, кота разсмотръно было еще не болъе 500 книгъ.
2) О дългельности В. В. Антоновича см. «Недъло», 1878, № 20—21.

и изслѣдованіями по южнорусской, особенно церковной исторіи — "Трудахъ Кіевской Духовной Академіи". А. М. Лаваревскому принадлежитъ важное изслѣдованіе: "Малоросс. посполитые крестьяне, 1648—1783" (Черниговъ 1860) и другія изысканія о старой Малороссіи. О трудахъ г. Костомарова мы говорили: по признанію малорусскихъ критиковъ, труды Костомарова о народной сторонѣ русской исторіи стали основой новаго украинства; его полемика съ Поляками и Москвичами выяснила сосѣдскія и родственныя отношенія малорусскаго народа; изслѣдованія о федерализмѣ древней Руси и старое "Кирилло-Меєодієвское братство" дали первое начало украинскаго панславизма.

Съ 1860-хъ годовъ начинаются особенно усердныя этнографическія изысканія, собираніе памятниковъ народной поэзіи, описаніе обичаєвъ, наблюденіе народнаго быта общественнаго и экономическаго. Замѣчательные результаты этихъ трудовъ явились особенно въ 1870-хъ годахъ въ цѣломъ рядѣ важныхъ изданій и были справедливо оцѣнены нашими и западно-славянскими учеными. Съ 1873 года въ Кієвѣ началъ дѣйствовать "юго-западный отдѣлъ" русскаго Географическаго Общества. Въ 1874 — 1875 вышли два тома "Записовъ", гдѣ кромѣ изслѣдованій по естественной исторіи и экономіи страны помѣщены были замѣчательныя этнографическія работы П. П. Чубинс каго, А. А. Руссова, ("Остапъ Вересай, одинъ изъ послѣднихъ кобзарсѣ малорусскихъ"), Н. В. Лисенка (о музыкальныхъ особенностяхъ думъ и пѣсенъ Остапа Вересая), М. П. Драгоманова, П. С. И ващенко, А. И. Лоначевскаго, Г. И. Купчанко ("Нѣкоторыя историко-географическія свѣдѣнія о Буковинъ", съ картой и сборникомъ пѣсенъ).

Рядомъ съ этимъ являлись замъчательныя отдъльныя собранія, напр. И. Я. Рудченко, Народныя южнорусскія сказки. 2 ч. Кіевъ 1869-70; Чумацкія народныя п'ясни, Кіевъ 1874 (ср. В'яст. Евр. 1872, кн. ІХ — Х); Лисенка, Зборник україньских пісень, 2 вып. Кіевь 1872; А. И. Сементовскаго, Малорусскія загадки, Спб. 1872; Ефименко, Сборникъ малоросс. заклинаній (въ "Чтеніяхъ" 1874, І, 1-70). Но въ особенности трудъ гг. Антоновича и Ірагоманова: "Историческія п'ясни Малорусскаго народа" (т. І. Кіевъ 1874; первый вып. ІІ-го тома, 1875), образцовое изданіе п'асенъ, основанное на обильномъ количествъ варіантовъ, впервые освобождающее тексты отъ поддёловъ и подправовъ и снабженное обстоятельными историческими комментаріями. Къ сожальнію, о продолженіи этого изданія ныть пока никакихъ известій. Изъ матеріаловъ, собравшихся въ кіевскомъ Географическомъ Обществъ, г. Драгомановъ составилъ "Малорусскія народныя преданія и разсказы", Кіевъ 1876. Костомаровъ, уже въ своей внигь 1843 года сдълавшій понытву историческаго опредъленія руссвой народной поэзіи, возвратился въ этому предмету въ статьяхъ о великорусской народной поэзіи (Въстн. Евр. 1872, VI), и особенно подробно о малорусской ("Историч. значеніе южнорусскаго нар. пъсеннаго творчества", въ Бесъдъ 1872, IV—VI, VIII, X—XII). Онъ водробно останавливался также на изданіяхъ Антоновича и Драгоманова 1).

Остается упомянуть еще объ одножь монументальномъ предпріятіи по взученію юго-западнаго края, исполненномъ малорусскими силами. Это-, Труды этнографическо статистической экспедиціи въ Западнорусской врай, снараженной Имп. Рус. Геогр. Обществомъ. Юго западный отдёль" (шесть большихъ томовъ, 1872—1877). Мысль о снаряженін экспедиціи въ западный русскій край для этнографическихъ и отатистических виследованій возникла въ петербургскомъ Географическомъ Обществъ еще въ 1862. Тогда же выработаны были програниы, но политическія волиснія западнаго края заставили отложить дъло до болве спокойнаго времени. Въ 1865 вопросъ быль поднять снова, снова обсуждены и отчасти изменены программы, даже начато неполненіе предпріятія (повздва С. Максимова въ западный врай), но двло шло весьма неудовлетворительно. Наконецъ, въ 1869, коммиссія Географическаго Общества, завёдывавшая этимъ дёломъ, выбрала для неследованія северно-западнаго края г. Кузнецова, а для юго-западнаго пригласила И. И. Чубинскаго. Успъхъ этого последняго выбора въроятно превзошелъ ожиданія Географическаго Общества. Изследованія поведены были съ замічательной энергіей и обдуманностью. Съ воловины следующаго, 1870, года, въ Общество уже начали поступать ревультати трудовъ эвспедицін, которая встрітила самое теплое сочувствіе въ образованныхъ кругахъ южнаго края и могла воспользоваться вы ченіями, собраніями, указаніями, помощью м'естных ученых и авобителей. Съ 1872 начали появляться "Труды" экспедиціи Чубинскаго, которые печатались въ Петербургв подъ наблюдениемъ Костонарова и П. Гильтебрандта.

Въ 1-мъ томѣ (вып. 1, 1872; вып. 2, 1877) завлючаются матеріалы о народныхъ вѣрованіяхъ, суевѣріяхъ, волдовствѣ; загадки и пословицы. Томъ 2-й (въ печати) долженъ заключать сказки мисическія и бытовыя.

вотораго ми симнали въ Петербургъ, см. также галицкую «Правду», 1868. Прибавимъ еще, что въ «Памятной книжкъ» Саратовской губ. на 1872 годъ, Саратовъ, 1872, естъ свёдънія о напорусских островкахъ этой губернін: «Малороссійскія пъсни, записанния въ Баландъ, Аткарскаго убяда», С. Иллюминарскимъ (ч. П., отд. III, 1—27); «Слобода Самойлова», съ малорусскимъ населеніемъ, И. Гори-

зонтова (тамъ же, стр. 28-48).

<sup>1)</sup> Объ «Историч. Пізсняхъ»—въ «Візсти. Евр.», 1874, XII; о «Нар. преданіяхъ в разсказахъ»—въ «Р. Старині», 1877, XIX. Замітимъ еще рецензіи «Пізсенъ» и «Малор. преданій» А. Н. Веселовскаго («Спб. Відом.», 1874, № 278 и въ «Др. и Новой Россіи», 1877, II, 205—211); рецензіи «Пізсенъ» Ив. Новицкаго (въ «Кієвданнні», 1874, № 100); «Малор. народныя думы и кобзарь О. Вересай», Ор. Миллера, въ «Др. и Новой Россіи», 1875, IV, 348—362. Объ Останів Вересай», котораго мислымали въ Петербургі, см. также галицкую «Правду», 1868.

Томъ 3-й (1872): народный дневникъ. Томъ 4-й (1877): обряди—родины, крестины, свадьбы, похороны, съ подробнымъ описаніемъ обычаевъ, массою относящихся къ нимъ пъсенъ и 138 № нотъ. Томъ 5-й (1874: 1209 стр.): пъсни любовныя, семейныя, бытовыя и шуточныя 1). Томъ 6-й (1872): народные юридическіе обычаи по ріменіямъ волостныхъ судовъ. Томъ 7-й (вып. 1, 1872; вып. 2, 1877): Евреи; Поляки; племена не-малорусскаго происхожденіи; Малоруссы—статистика, сельскій быть, языкъ, съ тремя картами: еврейскаго населенія юго-западнаго края, населенія католическаго и польскаго, и картой южнорусскихъ нарёчій и говоровъ.

Таково богатое содержаніе, добытое экспедиціей въ очень коротвое время. Факть очень замічателень, если обратить вниманіе на то, тто эти матеріалы собраны и изслідованія сділаны исключительно містными учеными силами, и быстрый успіхть предпріятія повазываеть, что въ обществі южнорусскомъ есть дійствительно живой интересъ въ всестороннему изученію своего народа и его общественныхъ отвощеній, тотъ интересъ, на воторый указывало украинофильство и вотораго само оно было выраженіемъ.

Изложенный выше ходъ научной реставраціи народной малорусской поззіи показываеть, что теперь еще трудно дать ен точную исторію. Съ одной стороны нёть почти никаких записанных памятниковь ен изъ старых времень, съ другой ен современный составъ нельм считать вполнё выясненнымъ и собраннымъ. Еще только начато первое критическое изданіе исторических півсень; еще только начато первое вритическое изданіе исторических півсень; еще только начато первое вритическаго и бытового матеріала; едва начато сравня народно-поэтическаго и бытового матеріала; едва начато сравнятельно-историческое изученіе русской народной поззіи въ трудахъ Веселовскаго, Драгоманова, Буслаева, и предъ настоящими и будущими изследователями лежить еще длинный рядъ вопросовъ, между прочимъ и по самымъ основнымъ пунктамъ. Лучшій обзоръ малерусской народной поззіи, въ ен современномъ status quo, читатель най-деть въ названномъ выше сочиненіи г. Костомарова.

Новые изследователи малорусскаго эпоса указывають въ непъ следующіе періоды, отвечающіе историческимъ періодамъ народной жизни: 1) песни века дружиннаго и княжескаго, составляющія воспоминаніе изъ стараго еще до-татарскаго быта, который после, при Гедиминовичахъ, продолжался до половины XVI века или до Люблинской уніи; 2) песни козацкаго века, о борьов съ Татарами и Поляками; 3) песни века гайдамацкаго, времени упадка козачеств, но еще продолжавшихся притесненій въ техъ частяхъ южной Руся,

<sup>1)</sup> Объ этомъ см. Ягича, Archiv, I, 320 и след.

**воторыя** оставались пока подъ польскимъ владычествомъ; 4) пъсни въка рекрутскаго и кръпостного, и наконецъ 5) новъйшія пъсни про волю.

Южнорусскій эпосъ забыль, или почти забыль преданія стараго Кієва, но взамінь того народь создаль самобитную эпопею козацьюй эпохи, которая отличается різко оть эпоса, сохранившагося на сівері Россіи. Въ то время какъ въ сіверномъ эпосі наиболіє развитымь пунктомь осталась Кієвская древность съ ея богатырями, а поздивішія историческія эпохи тронуты слабіє и случайніє, центръ пжнаго эпоса—віка козацкихь войнь; когда сіверный эпось уже издавна забывался народомь и въ посліднее время быль настоящимъ открытіємь—въ захолустьяхь, нетронутыхь историческою жизнью, эпось малорусскій до посліднихь десятильтій оставался свіжимь фактомъ народной жизни. Наконець, сіверная былина, въ своей основной кіевской части, осталась въ разумініи народа далекой мионческой древностью, непричастной настоящему, и могла сохранить тонъ эпическаго невозмутимаго спокойствія; южная дума выросла изъ живыхъ событій, и въ эпическій тонъ приливаеть лирическое чувство.

Порожденный новыми условіями, южнорусскій эпосъ отличается такимъ образомъ и иными свойствами. Между темъ какъ древній кіевскій эпосъ, даже какъ онъ сохраняется теперь, носить въ себъ много миоологическаго, не только въ случайныхъ подробностяхъ, но въ самой своей основь, новый малорусскій эпось исключительно героическій. Миоологические мотивы и старыя эпическия формы остались въ немъ однимъ пріемомъ, условной манерой: это скорве поэтическій символизмъ, чъмъ миоологическое воспоминание. Существенное содержание апоса-действительная исторія, его герои-действительные герои національной борьбы, которыхъ подвиги, характеры, трагическая судьба поражали воображение и чувство народа. Такимъ образомъ малорусскій эпось обнимаеть всё существенные періоды исторической малорусской жизни съ XV-го по XVIII стольтіе, разсказываеть о борьбъ съ Татарами и Турками въ степяхъ и на Черномъ моръ, о бъдствіяхъ невольничества, о войнахъ съ Польшей, наконецъ о новъйшихъ событіяхъ, гайдамачествъ и пр. При всемъ поэтическомъ колорить этихъ произведеній въ нихъ нерадко съ точностью можеть быть указань историческій факть, послужившій имь основаніемь, лицо, выбранное въ герои, и наконецъ общественныя и бытовыя отношенія; -- все это трудно указать въ древнемъ эпосъ. Поэтическая картина думы оттъняется теплимъ чувствомъ лирической пъсни и представляеть нербдко замівчательныя врасоты, и это дівлаеть ее однимь изъ привлекательнівішихъ явленій всей славянской поэзіи. Живое чувство природы даетъ

дум' выпожество поэтических образовъ, выразительно обставляющихъ эпический сюжеть.

Съ тъхъ поръ, какъ собственно пародная жизнь упадаетъ, малорусскій эпосъ тернетъ свою производительность. XVIII столътіе еще
сохранило черты малорусской старины; Запорожье еще доживало послъдніе дни; бурные подвиги прежняго времени находили отголосокъ въ удалыхъ похожденіяхъ гайдамакъ, въ "коліивщинъ",—и малорусская дума еще свъжо хранилась въ памяти народа: бандуристы,
кобзари, лирники могли еще передавать богатый запасъ старыхъ преданій, но теперь изслъдователи-этнографы и любители спъшать слышать и записать пъсни "послъднихъ менестрелей" малорусской
поззіи.

Лирическія пісни Малоруссовъ отличаются той же поэтической свіжестью и глубовимъ чувствомъ: кромії пісенъ личнаго, особенно женскаго чувства, малорусская поззія представляеть большое разнообразіе обрядныхъ и бытовыхъ пісенъ.

Одинъ изъ большихъ знатоковъ южнорусской народной поэкіп, самъ собиравшій ее изъ устъ народа, Костомаровъ, такъ сравниваеть ее съ поэзіей великорусскаго племени: «Въ своемъ стремленіи къ созданію прочнаго, ощущаемого, осязательного тыла для признанной разъ идеи, великорусское племя показывало всегда и теперь показываеть наклонность въ матеріальному и уступаетъ южнорусскому въ духовной сторонъ жизни въ поэзін, которая въ последнемъ развилась несравненно шере, живее и полите. Прислушайтесь къ голосу пъсенъ, присмотритесь къ образамъ, сотворенных воображением того и другого племени, къ созданнымъ тъмъ и другимъ народнымъ произведеніямъ слова. Я не скажу, чтоби великорусскія пісни лишены были поэзін, напротивъ, въ нихъ высокопоэтпческого является пиевно сила воли, сфера деятельности, именно то, что тавъ необходимо для совершенія задачи, для какой опреділиль себя этоть народь въ историческомъ теченіи политической жизни. Лучніл веливорусскія пісни ті, гді изображаются моменты души, собирающей свои силы, или гдъ представляется торжество ея или неудачи, не локающія, однако, внутренняго могущества.

«Великорусскій народь, практическій, матеріальний по пренмуществу, восходить къ поэзіи только тогда, когда выходить изъ сферы текущей жизни, надъ которою работаетъ, работаетъ не восторгалсь, не увлежлеь, примърнвалсь болье къ подробностямъ, къ частностямъ, и оттого упуская изъ виду образный идеаль, составляющій сущность опоэтизированія всякаго дъла и предмета. Оттого поэзія великорусская такъ часто стремится въ область необъятнаго, выходящаго изъ границъ природной возможности, такъ часто инспадаетъ до простой забавы и развивчены. Историческое воспоминаніе сейчась обращается въ эпосъ и преврещается въ сказку, тогда какъ, напротивъ, въ пъсняхъ южнорусскаго илемени она болье удерживаетъ дъйствительности и часто не нуждается въ возведеніи этой дъйствительности до эпоса для того, чтобы блистать силою роскошной поэзіи. Въ великорусскихъ пъсняхъ есть тоска, раздумье, но итъть почти той мечтательности, которам такъ поэтически

- пивилеть насъ въ ложнорусскихъ пъсняхъ..... Участіе природы слабо въ великорусскихъ прсняхъ и абсязъ и абсязилано сильно вр нашихъ: южнорусская поэзія нераздільна оть природы, она оживляєть ее, дівлаєть ее участницею радости и горя человъческой души; травы, деревья, птицы, животныя, небесныя светиля, утро и вечерь, зной и снегь-все дышеть, мысинть, чувствуеть вийств съ человиномъ, все откливается въ нему чарующить голосомъ то участия, то надежди, то приговора. Любовное чувство, обывновенно душа всякой народной поэзів, редко возвышается (въ песняхъ великорусскихъ) надъ матеріальностью; напротивъ, въ нашихъ оно достигаетъ высочайшаго одухотворенія, чистоты, высоты побужденія и грапін образовъ. Даже матеріальная сторона любви въ шуточных песных неображается съ тою анапреонтическою градіею, которая спрадываеть тривіальность и самую чувственность одухотвораеть, облагороживаеть. Женщина, въ великорусскихъ пфсияхъ, редко возвишается до своего человъческаго ндеала; ръдко ея красота возносится надъ матерією; рідко влюбленное чувство можеть въ ней пінять что нибудь за предвломь твлесной формы; редко высказывается доблесть и достоинство женской души. Южнорусская женщина въ поезін нашего народа, напротивъ, до того духовно преврасна, что и въ самомъ своемъ паденін высказываеть поэтически свою чистую натуру и стидится своего униженія. Въ пъсняхъ нгривыхъ, шуточныхъ, разко выражается противоположность натуры того и другого племени. Въ южнорусскихъ пъсняхъ этого рода выработывается прелесть слова и выраженія, доходящая до истинной художественности; отдыхающая человъческая природа не довольствуется простой забавой, но сознаеть потреблость дать ей изащную форму, не только развлекающую, но и нозвышающую душу; веселіе хочеть обнять ее стихіями прекраснаго, освятить мыслію». (Историч. Монографін, І, 266—268).

Народность бёлорусская всего позднёе у насъ обратила на себя ниманіе, и до сихъ поръ изучалась всего менёе. Бёлорусскій край, рисоединенный при раздёлахъ Польши, считался краемъ польскимъ, тавался по прежнему въ рукахъ польской администраціи, польскихъ эмёщиковъ, католическаго дуковенства; никто не вспоминалъ, что ародная масса въ этомъ краё — русская. Только недавно, съ польчаго возстанія, мы спохватились, что и здёсь живеть русскій нарадь, и только теперь начались настоящія изученія.

Но этотъ врай такъ долго жилъ въ союзъ съ Польшей, доставилъ и столько матеріальныхъ и нравственныхъ силъ, что Польша естевенно тоже считала его своимъ. И, если ми, говоря словами г. Безнева, "теперь, весьма поздно, спохватились называть и признавать фиоруссію своею..., то ми никакъ не осмълимся упрекнуть литерату и науку другую, польскую или ополяченную, за то, что она каке точно, и гораздо раньше насъ, считала и вела дъло изученія влорусской народности и старины своимъ, собственнымъ и приснымъ,

убъждаясь въ тому и дъйствительнимъ родствомъ, хотя подале нашего, и родствомъ привички давняго сожительства, и памятью о существъ или корнъ мъстнихъ, позднъе ополяченнихъ, формъ жизни" 1).
Первия изученія были сдъланы польскими писателями, и ихъ труды,
особенно прежніе, были большою научною заслугой. "Дурно, — продолжаетъ Безсоновъ, — если въ дъло это замъщивалась политика, съ
исключительностью польской тенденціи: но это случалось, въ настоящемъ вопросъ, лишь позднъе, а мы должны вспомнить, что мы сами
разсчитывали, по крайней мъръ недавно, сдълать изъ всего этого
также орудіе политическое. Во всякомъ случать другая сторона предварила насъ"... Прежніе польскіе дъятели, "не обинуясь, навывали
языкъ и народъ съ его произведеніями прямо русскимъ, и только
позднъе, подъ вліяніемъ политики, стали появляться и утвердились
разныя хитросплетенныя названія, скрывавшія суть дъла, не чуждыя,
къ сожальнію, и нашему собственному невъжеству".

Отсылая читателя, который искаль бы подробностей о код'в изученій б'ялорусской народности, къ названной книг'в Везсонова, приводимъ лишь главн'яйшія указанія.

Еще знаменитый польскій лексикографъ Линде въ своемъ "Словаръ польскаго языва" (1-е няд. 1814) ввелъ многія білорусскія вираженія, и съ ними черты быта и народнаго творчества. Лукашъ Голембевскій въ своихъ сочиненіяхъ (особенно, Lud Polski, 1830) сообщиль довольно черть былорусского быта, между прочимь нысколько песень, въ подлиннике, кота въ датинской азбуке. Известний польско-русскій археологь, Зоріанъ Доленга-Ходаковскій самъ собиралъ бълорусскія пъсни изъ усть народа. Мало-по-малу интересъ въ народному творчеству возрасталь; песни являлись въ сборникахъ уже съ полнымъ польскимъ правописаніемъ или просто переводились ва польскій языкъ, такъ что къ тогдашнимъ сборнивамъ надо относиться очень осторожно. Въ нашемъ столетін западный и южный край дали Польше целый рядъ замечательных поэтовъ, и въ томъ числе величайшаго изъ польскихъ поэтовъ, Мицкевича, и нётъ сомнёнія, что народная поэзія Украйны и Бізоруссін интала свою долю вліянія на ихъ поэтическое развитие. Изъ болве врупныхъ сборниковъ этого времени, бълорусскія пъсни (подъ именемъ "славяно-кривическихъ") вопали въ внижви: "Piosnki wieśniacze z nad Niemna i Dźwiny". Вилна 1837—44; "Piosenki gminne ludu Pińskiego", Ковно 1851, Ромуальда Зенкевича; "Pieśni ludu", Варшава 1836, известнаго Камміра-Владислава Войцицкаго. Книжка Алекс. Кыпинскаго. Вілlorus", Парижъ, 1840, тенденціозна и ненаучна.

and the state of t

<sup>1)</sup> Biliop. nichn, XX-XXI.

Въ русской литературй, камется, ввервие Калайдовичъ, извъстний археологь, обратиль вниманіе на особенности білорусского нарічія. Поаднію, П. В. Кирібевскій, которому принадлежать столь великія сведуги въ изученій русской народной ноззій, возбуждаемый приміромъ Ходаковскаго, посітиль Білоруссію, и хотя самъ не собираль здібі пісень, но вошель въ сношенія съ ністолькими лицами, которыя доставили ему пісни, записанных польскимъ письмомъ. Извістно однако, что, вром'в небольной доли, онъ такъ и не могь самъ надать своего собранія. П. Безсоновь, предпринявъ наданіе собраній Вімрібевскаго (сначала, ивданіе духовнихъ стиховъ) и дополняя ихъ самъ, воснумся и области білорусской и между прочими народными білорусскими рукописами пріобріль замічательную рукопись этого рода вять ХУН віжа 1).

между тыть на мысты дыло развивалось овонив путемъ. Былорусская старина, въ общемъ составв исторической "Литви", напіла заивчательных историковь вы лиць знаменитаго Нарбутта, Ярошевича, Лукашевича, Крашевскаго, Даниловича и пр. Затемъ, начались русскія евданія западнихь актовь, начная съ трудовь прот. Григоровича и кончал изданівни виленской археографической коммиссін, гдв съ 1867 г. предсъдательствуеть галицкій ученый, витьхавини въ Россію, Я. Головацвій. Гр. Тышкевичь, известний местний археологь, накаль въ 1847, на польскомъ явинъ, описание Борисовскаго убаза Минской губ., а затёмъ стали появляться статистическія и этнографическія описанія уже на русскомъ языв'в. Тавовы труды А. Кирво ра, въ "Виленскомъ Въстникъ", "Этнограф. Сборникъ" Петерб. Геогр. Общества, 1858, и проч. Но у Киркора м'естное населеніе еще но всегда называется русскимъ, это --- "славанское" племя, нарыче вго --- "кривичанское"; но сравнительно съ прежникъ, и то быль усибав. Въ "Этнографическомъ Сборникъ" и другихъ изданіяхъ Теограф. Общества разбросано вообще довольно много свъдении и натеріаловъ, но все это еще очень случайно, отрывочно, не приведено въ общему вопросу; остается не выяснена самая область русской нарожности западнаго края, въ ся целомъ. Много сведеній предсиявжилогъ также "Матеріали для географіи и статистиви Россін", издавервісти от конца 1860-хъ годовъ при генеральномъ штабв, по губерміннъ; по собственно этнографическая сторона этихъ описаній страдаеть теми же недостатками; такъ и здёсь еще, напр. у г. Коревы, повтормется "кривичанское" племя и былорусскія пісни называлися и снями "Славянъ". Въ "Матеріалахъ" издани описанія гу-

берній: виленской—Кореви (1861), ковенской—Асанасьева (1861), минской—Зеленскаго (1864), смоленской—Цебрикова (1862), гродненской—Бобровскаго (1863, общирное и лучшее изъ всёкъ ощесаній, гдё иного м'єста заняла и этнографія). Дал'є, этнографическій матеріаль о б'єлорусской народности находимъ въ изданіяхъ ІІ отд'єленія Академіи; сборники пословицъ Шпилевскаго; Носовича; первый б'єлорусскій словарь, Носовича.

Польское возстаніе и потомъ усмиреніе его отражились въ положеніи края, а также въ литературі очень странными явленіями, которым візрно указаны Безсоновымъ (тамъ же, XVII—XVIII, XLVII, EIII). Явились въ край особаго рода діятели, которыхъ нельзя было привнать лучшими представителями русскаго общества и образованности. Въ первый разъ узнали, что западный край — русскій; возникла нася "обрусенія" и также "возстановлевія" русской народности въ краї, которымъ владіли Поляки. Но оказалось, что самая народность Візлоруссіи была не та, какую "діятели" ожидали встрітить; и они нізниклись подправлять эту народность на извістный миз образенть. Это отразилось и въ той области, гді повидимому надо было бы ожидать пониманія историческихъ процессовъ, и разнообразія явленій нь одномъ племенномъ типів.

Въ это время явилось изданіе П. Гильтебрандта: "Сборникъ въмятниковъ народнаго творчества въ сѣверозападномъ краѣ", Вильна 1866, изданіе не критическое, куда между прочимъ попали и поддѣланныя пѣсни, и грубыя разсужденія о національныхъ отношеніяхъ края. Тоть же издатель, виѣстѣ съ другими лицами работаль надъ "Археографическия» Сборникомъ" по исторіи вападнаго края.

Нѣсколько пѣсенъ, хорошо записанныкъ, помѣщено было въ "Вѣстникъ Западной Россіи"; безъ ученыхъ претенкій, съ ошибками, во же безполезно "Собраніе нѣсенъ, сказокъ, обрядовъ и обичаевъ престышъ сѣверозап. вран", М. Дмитріева, Вильна, 1869. А. Сементовскій надалъ "Этнографическое обозрѣніе Витебской губерніи". Сиб. 1872. Но особеннаго вниманія заслуживаютъ двѣ кишти. Одна — "Вѣлерусскій пѣсни, съ подробними объясненіями икъ творчества и языка, съ очерками народнаго обряда, обычая и всего бита", П. Без сонева вип. 1, М. 1871 1). Другая — "Вѣлерусскій народный пѣсии съ отвесящимися къ нимъ обрядами, обычании и суевѣріями, съ придоже-

4-12-69 66 66 66 75

a contra

<sup>1)</sup> Предпеловіє Бевсонова, котороє ми цитировали, важноє даку допуртировани, ражноє даку допуртировани, ражноє даку допуртировани добринтим данним о номожені народности и краї вситу за нольских новотаність. Ми містий больскій с авторомь въ его защить народної на надвируальности и во вигляді на «ділтелей»,—во находимь забавними нападенія на «Потербургь», который у него во всемъ виновать. Вальнее безвристристіє сказало би г. Бессоному, что «ділтелей», «полевофегон», «обрусителей» и т. н. Москва воспитивала столько же, если не гормара болько.

ніемъ объяснительнаго словаря и грамматическихъ примечаній". П. Шейна, Спб. 1874. Эти два изданія представляють начало серьёзнаго, научнаго изсладования балорусского народнаго быта и позвін.

## III. Галинизи Русчин.

2 :

... Галицвая земля въ древности принадлежала въ центральнымъ пунетамъ Славянства <sup>1</sup>). Здёсь была Великая Хорватія и Великая Сербія, отвуда вышли нъвогда на юго-западъ племена этого имени. Имя Хорватовъ долго сохранялось и на мёсть, на однимъ изъ племенъ карцатского края. Въ ІХ въкъ, западная часть нынъшней Галиціи входила въ составъ известнаго велико-моравскаго иняжества, въ X-мъ одно время принадлежала ченіскому воролевству, отъ него взята была Польшей; восточная часть была въ концъ X въка завоевана кіевскимъ внявемъ Владиміромъ: этотъ край уже тогда назывался "Червонная Русь" (Червенскіе города). Отнятый королемъ польскимъ Болеславомъ, онъ быль снова завоеванъ русскими князьями Ярославомъ и Мстиславомъ, и съ половини XI: въка оставался въ родъ князя Ростислава Владиміровича. Въ половинѣ XII столетія Владимірко выбраль своей

- Schmedes, Geogr.-statist. Uebersicht Galiziens und der Bukowina. Lem-

 1. 1864.
 Wł. Rapacki, Ludność Galicyi, Lwów 1874.
 — Г. И. Кунчанко, Накоторыя историко - географ. свидна о Буковина.
 — Т. И. Кунчанко, Накоторыя историко - географ. свидна о Буковина.
 — Т. И., 289—369). Буковина. Кієвъ, 1875 (да «Занисках» пого-ван. отділа Геогр. Общ.» т. II, 289—369). Буко-кий и ен икродонаселеніе, въ Буков. Календаріі 1875. — «Австро-Венгрія». Составд. Ө. Фельдманомъ и А. Риттихомъ, подъ ред. Н. Обручена. З вип. 4°. Сиб. 1874—76.

— общи вняги во русской и нольской исторія, для дрезней исторія Галича и Владиніра-Вольнескаго.

— Engel, Geschichte von Halitsch und Wladimir; 2 ч. Віна, 1793; Gesch. der Ukraine und der ukrain. Kosaken, wie auch der Königr. Halitsch und Wladimir. Найо 1798.

инсь» 1841—42, и еще 1843; Кариатская Русь, въ «Слав. Сборинкъ» I, 1875, 1—81; П. 1877, 55—84, съ этнографической картой Галиція, Буковины и Венгерской Руси.
— И. Срезневскій, Русь Угорская, въ «Вістинкі» Географ. Общества». Сиб. 1851—1852, ТУ.

<sup>—</sup> Денко, о Кариатской Руси, из галицкой «Семейной Виблютек» 1855.

— Н. J. Bidermann, Die ungarischen Ruthenen. I. Statistik, Geo- und Ethnographie. II. Historischer Theil. Innsbruck, 1862—67.

<sup>- «</sup>Славанскій Сборинца» I, 1878, 81—88 (статын Наумовича и других»).
- Н. Stupnicki, Geogr.-statystyczny opis królewstwa Galicyi i Lodomeryi.

По деторія:

110. — Обида книги по русской и нольской исторія, для дрезней исторія Галича и

<sup>—</sup> Денисъ Зубрицкій (Dion. Zubrzycki), Kronika miasta Lwowa. Lwow 1844; Еритино-историческая пов'ясть временних в'ягь Червонной или Галицкой Руси, до конна XV столітія. Пер. съ польскаго О. Бодивскаго. М. 1845; Исторія древняго Галичско-рустраво кулятества, 4 ч. Діворь, 1862—55 (по-русски).

столицей Галичь на Дивстрв, — это било начало Галимпаю кижже ства. Владимірко, предпрівичивий, хитрый и эпергическій, быль однимь изъ сильнъйшикъ удъльникъ князей своего времени. Его сыяв быль знаменитый Ярославъ Осмомислъ, упоминаемый въ "Словъ о полку Игоревв". Съ переходомъ русскаго великаго княженія на свверовостокъ, въ Суздаль, Галичъ составилъ особое владение, обывновенно не признававшее главенства внязей суздальскихъ. Исторія Галицваго виниества въ XII-XIII въвахъ имъла свои блестищія времена пропвътанія и политической силы, -- но также смуть внутренней и вибиней борьбы. Уже по смерти Ярослава Галичъ становится предметомъ споровь между русскими внязыями разнихъ линій, а также сосёдами, Поливами и Венграми. Въ 1199 умеръ последний изъ Ростиславичей, и послъ новыхъ волненій Галицьое и Владиміро-Волинское внамества соединились подъ властью другого знаменитаго вназа: Галицкой Руси, Романа, который присоединиль въ своему внажеству самый Кіевъ и назывался даже "самодержцемъ всей Руси". Но Романъ правилъ недолго. Синъ его, Данінжь, остался по смерти отца ребенкомъ, въ молодоста несволько разь получаль престоль своего отда, въ 1224 году сважанся съ русскими внязьями противъ Татаръ при Калев, и только въ серединъ XIII въка утвердился нь Галичъ, и назывался воролемъ русскимъ. Съ татарскимъ нашествіемъ, связи Галича съ восточной Русью пре-DIBADTCH: DITS CHATE BY VILLER OT TATADCERES DASODONIE; CEBED'S CHATE далеко, а дома все настойчивье становились притязанія и вліянія

<sup>—</sup> K. Stadnicki, Synowie Gedymina, 3 тома. Ізьювь, 1853 (именно гома 2-й; Lubart, ksiąže Wolynski).

<sup>—</sup> М. Смирновъ, Судьба Червонной или Галицкой Руси до соединения ея съ Польшево (1387). Сиб. 1860.

<sup>—</sup> Aug. Bielowski, Królestwo Galicyi, as Bibl. Ossolmukich, poczęt nowy, I. 1—48. Львовъ, 1862.

<sup>—</sup> Нс. Шараневичь (Izydor Szaraniewicz), Исторія Галицко-Володимирскої Руси оть найдавиваннях времень до року 1453. Львовь, 1863, съ картой; Коссівію sprawy na Rusi za rządow Kazimierza Wielkego. Bibl. Ossol., такъ же, П. 318—337; Rys wewnętrznych stosunków Galicyi wschodniej w drugiej połowie XV wieka Lwów 1869; Kritische Blicke in die Geschichte der Karpaten-völker im Alterthus und im Mittelalter. Lemberg 1871.

<sup>—</sup> А. Петрушевичь, сочинения, указанняя далже въ текств.
— Дулишкевичь, Историческия черти Угро-Русскию народа. Унгваръ, 1—III.
1875—77.

<sup>—</sup> А. Шагуна (еп. трансильванскій), Gesch. der griechisch-orientalischen Kirche in Oesterreich. Hermanstadt, 1862.

<sup>—</sup> I. Fiedler, Beiträge zur Geschichte der Union der nen in Ungarn Butte въ Sitzungsberichte вънской аках. XXXIX. 1862.

<sup>—</sup> Ордай, «Исторія о Карпато-Россахъ», въ Сівери. Вістинкі, 1804. — Войтковскій, «Объ унін венгерских» Русиновь», Рус. Весіда, 1859, ш. IV. — Игуменъ Арсеній, «Русскіе въ Венгрія», Жури. Мин. Нар. Пр. 1868, імп.

<sup>—</sup> Матисовъ, «Движеніе народной жизни въ Угорской Руси», Весила, 1871, VI, 225—248.

<sup>—</sup> Влад. Мординнова, Православная церковь ва Буховина. Свб. 1874. — Г. А. Деволана, Угорская Русь. Историческій очерка. М. 1879.

польскаго и венгерскаго сосъдства. Конецъ XIII въка занять быль правленіемъ Льва Даниловича. Правнувъ Льва, Юрій II Андресничь, быль неслъднимъ самостоятельнимъ княземъ Галича. По его смерти, въ 1337 году, Галицкая Русь смова стала добичей, за которую спорили княжество Литовское, Польша и Венгрія. Въ 1352, король мольскій Казимірь, въ династическомъ договоръ съ Людовикомъ венгерскимъ (послъ Казиміра онъ быль королемъ польскимъ), уступаль ему верховное право на Галицію,—это обстоятельство черезъ 420 лътъ и послужню основаніемъ для такъ-называемой "ревиндикацін" Галицій со сторони Австріи. Наконецъ, въ 1387 Галицкая Русь была окончательно присоединена къ Польшъ, какъ собственность польской корони, и навывалась съ тъхъ поръ "русскимъ воеводствомъ"; Волимъ, воторая раньше досталась Литеъ, присоединена была къ Польшъ въ составъ княжества Литовскаго, вслёдствіе брака Ядвиги и Ягелла.

Такимъ образомъ, въ началъ своей исторіи Галицкан Русь была

Такимъ образомъ, въ началв своей исторіи Галицкая Русь была непосредственно свявана съ цёлой Русью и составляла часть древней федераціи русскихъ кинжествъ: это быль тоть же народъ (южнорусскій), тоть же вняжескій родъ, то же кіевское православіе, іераркія, бить, яживъ, навонецъ письменность. Древнія племенныя дёленія и здёсь, какъ въ цёлой Руси, со временемъ изчевли и см'янились ебъединачощимъ именемъ Руси, обозначавнимъ тогда, какъ изв'єстно, въ осебенности южную отрасль русскаго народа; эту Галущкую Русь тянуло: къ Кіеву; въ Кієв'є также считали ее своею, и авторъ "Слова о полму Игоревь" съ гордостью говорить о галицкихъ внязьяхъ, какъ о славъ русскаго княжескаго рода.

Но съ половини XIV въка дъло явивняется. Галицкая Русь воинла въ составъ Польши и съ тъкъ поръ дълила ся вившиою политиче-CEVED CVALOV BE TOTORIO HECKOALENKE BEROBE AO HARCHIA STOTO POCYдаветва. Польское господство обнаружилось постепенныть н, навоненъ, врайнимъ унадвоиъ руссвой народности. Галицкая Русь отличалась отъ другихъ русскихъ земель, между прочивъ, той особенностью, что здісь уже рано, съ XII віка, развилась бопревая аристократія, которад, поставиет свои сословные интересы выню народимув, несеть больмую делю вини въ политическихъ бъдствілкъ Галинеой Руси. Подъ господотномъ Польши, галицию висийе власси стали принимать польскіе обичан, языкъ, католичество, и наконенъ совскиъ отрывались отъ народной масси. Русская народность въ концё-комповъ осталась только за этой нассой, больше и больше термишей свои права націоналиния, перковныя и общественныя. Словомъ, здёсь съ полонины КІУ века началось то положеніе вещей, которое въ Кіевской и ваналиой Руси развилось особенно съ XVI столетія, вызвавии тамъ бурвую наліональную реаннію. Здісь недобний отпоръ быль невозножень;

народъ рано остался безъ руководителей, когда его боярство соединилось съ польскимъ, притомъ быль странию ослабленъ и подавленъ вившими бъдствіями: еще съ съ древняго періода страна, пром'в высжеских междоусобій, польских и венгерских войнъ, подвергамсь набытамъ и опустошеніямъ отъ Татаръ, Молдаванъ, козаковъ, Турокъ. Наконецъ, религіовныя стесненія надолго оставили народъ и безъ церковнаго руководства. Уже въ 1361 году основана была во Львовъ ватолическая епископія, хотя въ ту пору католивовъ било еще мало, и то были только пришлые Поляки, Венгры, Намии; католициямъ тотчась сталь властью, онь даваль своимь ифследователямь разныя выгоды и привилегіи, а съ другой стороны, православная митрополія ве была замъщена ночти двъсти лъть (1361-1539). Когда совершилась брестская: унія, галинкіе епископы (львовскій и перемынлыскій) больше ста леть не приступали къ ней; Галичане приняли деятельное участе въ защить православія, но въ 1700 году епископъ львовскій Лосифъ Шумлянскій приняль унію, которая господствуєть въ Галинін и доннів.

Несмотря на то, что Галицкая Русь горандо раньше Кіевской и Западной нодверглась двойному гнету, національно-нодитическому н религіозному, и народныя силы были подорваны, адёсынаніло сильний отвливъ національно-религіозное возбужденіе, охватившее съ XVI въва Литву и Уврайну. Когда вдёсь поднялись волненія въ зашиту правъ народа и религіи, эта борьба нашла и въ Галицкой Руси своихъ ревностныхъ участнивовъ и руководителей. Здесь въ XVI столети: основывались братства, шволы, типографіи, которыя доставляли полемическое оружіе для обороны православія; на гелипрой земль совершились многіе різпительние эпиводы войны Хмельнипкаго. Но войны кончились; въ эпоху присоединения Малороссии въ Москвъ, Зедивпровская (пиравобочная") Украйна осталась за Польшей, а темъ боле Галеція: шлякетско-республиванское правленіе лежало всей своей тяжестью на руссвоит народѣ; православные влементы нодавлены уніей; "русская народность была унижена и презираема. अंगियत ने स्वतार हर जा र

Съ нервимъ раздъломъ Польши, Галиція опошла къ Австрін, которан на основаніи упомянутаго договора 1352 между поролемъ польскимъ и венгерскимъ заявляла права на Галицію. какъ на достояніе венгерской "корони". Галиція получила при этомъ титулъ королевства (Königreich Galizien und Lodomerien,—т.-е. Галицкое и Владимірское). Правленіе Іосифа II ознаменовано большими преобразованіями въ управленіи, заботами объ устройстив края, закритіемъ католическихъ монастырей, основаніемъ во Львовъ университета, но вивстъ стремленіями къ германизаціи, для выполненія которой явилось много пришлаго чичовничества, особенно своихъ же братьевъ-Славянъ, Мораванъ и Чеховъ Но впослідствій подъскій экементъ снова госнодствовалъ маль русинсвимъ. Въ 1809, по вънскому миру Австрія потеряла значительную часть Галиціи, вошедшую тогда въ составъ герцогства Варшавскаго, но Вънскій конгрессъ возстановиль ее опять въ прежнемъ видъ: такъ она остается и до настоящаго времени.

Внутреннія политическія отношенія Галиціи подъ австрійскимъ правленіемъ, какъ мы видёли, остались тё же, какія завёщала Польша. Продолжалась борьба между двумя національными элементами, или върнъе подавление русинскаго польскимъ. Австрійское управление только временами нейтрализовало эту борьбу, но не уничтожило ея. Поляви, по старому преданію, продолжали считать себя господами Русиновъ и вообще не хотвли признавать въ Галиціи другой національности кром'я польской. Въ 1846, когда Поляки задумали возстаніе, въ польскомъ и панскомъ смысль, русинскіе крестьяне извъстной страшной тувней польских пом'ящиковь заявили противь нихь свой протесть и соціальный, и національный. Австрійское правительство опять сочло нужнымъ воспользоваться русинскимъ элементомъ противъ польсваго, и тогда-то графъ Стадіонъ, правитель Галиціи, "изобрѣлъ Русиновъ", какъ говорили вънскіе юмористы того времени. 1848 годъ отврыль навонець и для руссвой народности въ Галиціи перспективу политическихъ правъ, и съ тъхъ поръ борьба виступила наружу, переходя различныя положенія, то изв'ястной свободы, то прежняго притесненія; австрійское правительство смотря по обстоятельствамъ то "нзобрътаетъ" и поддерживаетъ Русиновъ, когда надо воздержать Поляковъ, то опять "отдаеть ихъ на жертву" Поляканъ...

## Главныя событія исторів Галицкой Руси.

- 907-Галиции «Хорвати» участвують въ походъ Олега на Царьградъ.
- 981—Владнијръ, русскій внязь, завоеваль отъ Ляховъ Перемышль и Червенскіе города (Червонную Русь).
- 1145-Владинірно. Княжество Гаминов.
- 1168-1187. Ярославъ Основнелъ.
- 1199-Ронанъ, князь владеміро-вольнскій, соединяеть Вольнь и Галичь.
- 1249—1264. Данівить Романовичь, въ Галичь, «король, русскій».
- 1268-1270. Девъ Даниловичь строить Львовъ.
- 1885 (около)—Смерть Юрія II Андреевича, правнука Льва, последняго самостоятельнаго русскаго князя въ Галичъ.
- 1387—Присоединеніе Галицкой Руси из Польшів. (Вольнь равіве досталась Гединину). Галиція дізать исторію Польши и Малороссін. [Съ XIII візка нашествія Татаръ; потомъ Молдаванъ, Туровъ; возацкія войны].
- 1772-Первий разділь Польши. Галиція отходить въ Австрін.
- 1777-Присоединение Буковины въ Австрів.
- 1784—Основание университета во Львовћ, при Іоснфћ II. (Въ 1806, этогъ университеть соединенъ съ Краковскить).

1796-Третій разділь Польши.,

1809-Ванскій миръ.

1817-Возобновленіе львовскаго университета.

1846-Галицкая ръзня.

1848—Начало напіонально-политического возрожденія Галицкой Руси.

Выше мы говорили, какимъ образомъ сделались предметомъ спора южные памятники древней русской письменности, которые въ последующіе въка стали историческимъ преданьемъ Россіи съверной и мосвовской, и поэтому считаются фактомъ обще-русской, даже по преимуществу великорусской исторіи, а съ другой стороны у малоруссвихъ историвовъ считаются за преданье собственно малорусское. Галицкіе ученые и патріоты также видять въ нихъ достояніе своей исторія <sup>1</sup>): Несторъ, Иларіонъ, Владиміръ Мономахъ, Кириллъ Туровскій, Даніиль Заточнивъ, Слово о полку Игоревъ, усвоиваются и ими какъ южнорусское историческое воспоминаніе; Южная Русь, къ которой они себя причисляють, является у нихъ "представительницей всего умственнаго развитія по всёмъ землямъ, называвшимся руссвими" (Головацкій, Предподав., 14). Словомъ, эта оторванная часть Руси вполев объединяеть свою старую исторію съ исторіей кіевской Руси, — и имъеть на то полное право, потому что въ тв въка составляла съ ней одно целое, и политическое и національное. Какъ была тесна эта связь въ понятіяхъ того времени, видно изъ летописи, которая знаетъ близко Червонную Русь и следить за ней наравив со всеми другими руссвими землями, видно изъ "Слова о полву Игоревъ", во-

<sup>1)</sup> По литературъ Галицкой Руси см.:

Іосифъ Левициій, Судьба галицио-русскаго язика и литератури, въ «Деяниць» П. Дубровскаго, 1843, марть и апраль, и из Jahrb. der slav. Liter, Іордана, 1844, 5—6 Hefte.

<sup>—</sup> Як. Головацкій, Три вступительнік предподаванія о руской словосности. Львовь, 1849; Историческій очеркь основанія Галицко-руской Матица и проч. Львовь, 1850; Библіографія галицко-русская съ 1772—1846 года, въ «Галичания», 1868, вип. III—IV, стр. 309—327; О первоих антерватурно-уметемення», 1868, вип. III—IV, стр. 309—327; О первоих антерватурно-уметементы давжений Русиновъ въ Галиціи се временъ Австрійскаго заадінія въ той землі (89 стр.; въ Наукового Сборника, вип. II, 1865); О тервоино-русской антературі, въ «Позвін Славанъ», стр. 197—204; Дополненіе въ Очерку славано-русской библютрафіи, Уждовскаго (въ Сборника стат. Акад. XI, 1874), и другія библютр. завізни въ тока же Сборики, т. X, XVII.

<sup>—</sup> Зоря Галиция, съ 1848; Галичаницъ; Временникъ Института Ставропитійского; Науковий Сборникъ; Правда, и др. галицкія изданія представляють много историче-

<sup>—</sup> Основа, 1862: «Русини въ 1848 году» (апр.); «Библіограф. увазатель галицво-русовой словосности», Вл. Межова (пли).
— Современник, 1861: «Національная безтактность» (кн. 7).
— М. Т—овъ, Литературное двяженіе въ Галиців, въ «Вістинкі Евр.» 1873,

сент.-октабрь.

<sup>—</sup> М. Драгомановъ, о галицко-русской зитература въ предисловит въ изда-вио повъстей О. Федьковича. Киевъ, 1876; разборъ «Донолиени» Головацкаго, въ Древней и Нов. России, 1876, I, 90—98.

<sup>—</sup> Українець, Литература российска, великорусска и пр. Львовъ, 1878—74 (пръ «Правди» г. VI—VII).

торое делеть невестное поэтическое обращение къ галицкому князю Ярославу 1). Одна нев замъчательнъйшихъ лътописей нашей старини. Волинская, инвестиля спонить оригинальнымъ живымъ разскавомъ, нринадлежить именно галицио-вольновому враю древней Руси. Но въ Галицкой Руси еще несравненно более чемъ въ Кіевской, эти древивника преданка забылись потомъ, подъ вліянісмъ цільного вівовъ чужой власти, католицияма и унів.

🗸 н Далбе, галицкіе историки считають преданьемъ своей литературы и Литорскій Статугь, діятельность Швайнольта Фіоля въ Кракові, Сворини и Константина Острожскаго, и самое козачество съ его **Воденгами и его ноозіей. Кому въ д'яйствительности принадлежали** оти факти, мы видали прежде: факти, происходившее на Вильне и Кіськ, нельзя, разум'вется, приписать Львову, но народно-общественное движеніе, начавнееся съ XVI въка въ Руси литовской, кіевской н галиной, начавиюеся при одинаковых всточниках , условіях и немяхь, представляло тесную солидарность, воторая часто не дасть нивавой возможности виделять местние факти изъ целаго. Такова была роль, которую играли въ этомъ движеніи Львовское братство, галиция висоды и типографіи, перковные д'ватели и писатели. Труви отихъ дъятелей въ составъ южнорусской образованности XVI-XVII въка принесли также свою историческую долю для последующаго развитіє образованности обще-русской.

Съ присоединениемъ Малороссін въ Москвъ образовательная дъдтельность пога разделилась и главное теченіе ен направилось въ Россію. Въ той части Южной Руси, которая осталась за Польшей, и особенно въ Галиціи продолжалось прежнее угнетеніе русской народности и на православія; но сила сопротивленія все болье и болье унадала, и положение галицко-русской народности становилось по

<sup>—</sup> M. Колодскій, Замётки о Талиціи, въ Сиб. Відом. 1869, 1816 293, 297, 305. (1) Другія указавів примедови мине за библіографів о русскома украннофильстві:

По занку;

По занку;

Тъ труди, которие упомянути више для язика малорусскаго.

— М. Lutekuy, Grammatica Slave-ruthena sen Vetero-Slavicae, et acta in montibus Carpathicis Parvo-Russicae, seu dialecti viventia linguae, Пестъ 1830.

— I. Lewicki, Grammatik der klein-russischen sprache in Galizien.

L Wagilewiez, Gram. języka maloruskiego w Galleyi. Lwow, 1845.

<sup>—</sup> д. Wagilewiez, Gram. Ięzyka тамоговкоедо w Gancyl. Lwow, 1846.

— І. Lozinski, Gram. ięzyka ruskiego. Przem. 1846.

— Я. Головацкій, Росправа о язица вжно-руском и его нарачіях, Лівовъ 1849.

— Осадца, Граниатика русскаго язика (по Микломичу). Лівовъ, 1864.

— П. Дачанъ, Методична граниатика язика напорусскаго, Лівовъ, 1865.

 <sup>«</sup>Галичени Осмомысле Яросдаве! — говорить авторъ Слова: — високо съднин на своемъ златокованиймъ столй, подперъ горы Угорьскии своеми желеними плъки, заступивъ королеви путь, затворивъ Ду́яар ворота, меча времени чрезъ облаки, суди рядя до Дуная: грозы твоя по вендань текуть; отворнени Кіеву врата; стредаеми съ отня злата стола сальтани за вендани. Стредай, господине, Кончака, поганаго кощея, за землю Рускую, за рами Игореви, буего Сватьскавличать

истинъ плаченникъ. Висшіе власси уже давно стали перекодить эть натолицизмъ и становелись польскими; м'вщане лишены своего городского самоуправленія и отданы на проезволь старость и каштеляновы нь стало богатых вущовь и ремесленниковы торговия была вы рувахъ Евреевъ. Старая враждебность польскаго и русскаго влемента въ населеніи доходила до врайней степени: вражда племенням усиливалась шляхетскимъ презраніемъ къ "клопу",-потоку пто Русинами остались только "попъ да хловъ". Значеніе и образованіе куховенства все болье и болье нонижалось: братства уже не дъйствовали съ ирежнею ревностью, и главное изъ нихъ. Ставропитийское во Львовъ покувнено было римской коллегіи de propaganda fide; инущества православной церкви присвоивались католиками; низшее дуковенство было бедно н: необразовано <sup>1</sup>). Выше стоямо и по образованию и из матеріальномъ отношеніи духовенство монашеское, нослів принятія: унів устроенное но ісзунтскому образцу. Изъ этихъ такъ-навываеминъ "базиліанъ" выбирались епископы и другія церковныя власти; въ ихъ рукахъ остались еще большія имущества, типографін, шволы; по ивгнавів зесунтовъ, къ базиланамъ нерешли и высиня латинскія проли. Но базадіяно д'якствовали въ нольскомъ смыслъ и составляли мороходъ въ чистому католичеству, а старая книжность, знаніе славяне-русскаго явика становилось все больше ръдкостью.

Въ 1772 году Галиція вступила въ составь Авогрін, въ качестві полу-польской провинців. Вообще говори, модъ новой власчью матерівльний быть удучшился, но русинская народность още налодго осталась подчиненной и угнетенной. Несмотри на все мары австрійскаго правительства, которыя выбли право улучново авиннестрения. уравнение народностей, не нвизывлась язва старой междуплеменной вражды. Поляки, потерявъ политическую независимость, хотали веснаградить себя расширеніемъ своей національной области на счеть Русиновъ и значительно усибвали въ этомъ по прежнему авторитету матеріальной сили, общественнаго значенія и образованности. Выше упомянуто было о реформахъ Іосифа II. Галицкіе историви съ благодарностью вспоминають о тогдашнихь мерахь австрійскаго правительства; Іосифъ II, выполняя свои либеральныя и филантропическія идеи, даль ожить темъ двумъ сословіямъ, какія одни представляли тогда русинскую народность - врестыянству и дуковенству: онъ восдиль правильную администрацію и судь, облегчиль участь русинскаго

<sup>1)</sup> Въ предисловія из славано-русскому словарю, изданному въ Супрасле 1722, говорится о невъжестве духовних диць: «Съ неисчетною болестію сердца изобрана (т.-е. нашли, увидали) испусителіе най обсаминаторове поставленних въ јерейство изодей, яко сотай јерей еда славенскій сразумнета дайка, невідай что чтета въ божественной служба, съ погловій слова и поручених настай вто думк».

врестьянства, ограничивъ права: номещиковъ, открылъ всемъ сосмовіямъ равний доступь въ шволи и т. д. Іосифъ II желаль поднять народное образованіе, требоваль, чтобы духовенство учило и проповъдовало на народномъ двикъ. Въ 1783, основала первая русская духовная семинарія, гдв впервые открилось русское преподаваніе въ заведенін, содержимомъ кавной. Въ нолоръ 1784 основанъ университеть во Львева, гда вскора введено било преподавание на русскомъ явивъ 1); сначала въ богословскомъ факультотъ, потомъ и въ другихъ. Въ галиция имолы преходели кромъ Галичанъ, русские изъ Седмиградін и Венгрін. Въ числ'в профессоровъ быль изв'ястний Петръ Лодій, родомъ угорскій Русинъ, впоследствій выводиный въ Россію н занимавній въ Петербургі васедры философіи и потомъ права. Но Русины отдыхали недолго. Поляви уже вскоръ пріобръле снова господствующее положеніе. Австрійское правительство, считавшее прежде нелезнымь поддерживать Русиновь для противодъйствія Полякамъ, танувшимъ въ Варшавъ, послъ окончательнаго раздъла Польши успоконлось съ этой стороны и соединилось съ Полявами для притесненія Русиновъ. Стремленія Русиновъ представлени были какъ опасния цервви и правительству, русское преподавание было прекращено, навонецъ самый университеть перенесенъ въ 1806 въ Кравовъ; во Львовъ остался только лицей. Русскія ленціи окончились здёсь въ 1808 2). Старанія галицких духовних властей установить по врайней мъръ низима школы съ народнымъ языкомъ разбивались о противодъйствіе: католическаго польскаго духовенства и намецкаго чиновниства, которые считали заботу излишней, находи, что можно мросто перевести на польскій языкъ н'есколько нужнихъ перковнихъ внигъ, н что не стоить для мужиковь размножать языки и азбуки: тогда уже нолагали, что въ крайнемъ случав русинскія книги можно печатать латинскими буврами. Уже въ 1816 заявлено было мъстными властами, что изъ политическихъ соображеній било би неполезно вивсто польскаго явика распространять русинскій, такъ какь последній составляеть нарічіе русскаго лемка.

Галицкіе ноторики, какъ ни хвалиди смёну польской власти австетрійскою, зам'ятили однако очень в'врно, что съ 1772 года явилось одно крупное неблагопріятное обстоятельство: галицкіе Русини были совсёмъ отр'явани отъ своихъ малорусскихъ единоплеменниковъ, предоставлени были самимъ себъ, открыти всёмъ чужимъ притесненіямъ

<sup>1).</sup> Въ то время изотный языкъ назывался не руспискить и не «рутенскить», а просто «русскить»: fingus russica, russische Sprache. Собственно говора, языкъ-

<sup>\*)</sup> Bs. stony speneru passaule «pyckaro» sanka ywe sankusetca «pytenckurs», menie nopamasimina nogospaterianak chyxs: ruthenische min Landesspräche, mogula patria.

Новвимая галицкая литература стала складываться по восновинаніямъ о старой внижности XVI—XVII віка, по нівоторийть русскимъ образцамъ XVII—XVIII столітія; съ вонца прошлаго віка, въ связи со львовскимъ университетомъ и его русскими менціами, начиналось сближеніе съ русской литературой, но шло очень недалево. Литературныя попытви ділались по образцамъ отарыять уцілівнимъвнигь и русскихъ внигь прошлаго віка: стикотворная часть литературы состояла изъ реторическихъ виршей на тормественные случан, во вкусть старыхъ бурсъ, на странномъ мішаномъ язывъ, гдіперковно-славанскій до-ломоносовскій языкъ искажался незначівны вліянія обнаруживаются въ тридцатыхъ годахъ.

Между галициими книжними людьми не было недостатив въ натріотахъ, желавшихъ развитія своей народности, --- по они долго не могии выбиться изъ тажелыхъ условій своего быта, изъ мельой борьбы съ окружающимъ притеснения народности, изъ унистства, удалившаго ихъ и отъ Малоруссовъ и отъ собственной старини; не мудрено, что они долго не находили пути. Навонецъ, проинвають и сюда отголоски славанскаго возрожденія, говоривнаго о возстаніи Славань для новой жизни, и съ другой стороны, дошли сюда произведения малорусской литературы на Украйнъ, гдъ уже прямо давались обращи того, вакъ народний язикъ можеть бить поднять до литературнаго выраженія. Украинская литература могла оказать самое непосредственное дъйствіе, потому что вся исторія не помъщала племенному тождеству Русиновъ съ Малоруссами въ народной области языка, быта и позви. Сами Русини били не въ силахъ поднять знамя своей народности; но когда раномъ, въ Малороссін, народный южнорусскій язывъ явился въ внигъ, создавалась маленьвая литература, это не могло не затронуть самыхъ глубовихъ инстинетовъ и не возбудеть сочувстей у Русиновъ. Народная поэзія Малоруссовь оказала то правственнонаціональное д'яйствіе, о какомъ мы упоминали! Тогда уже вздани били сборники Цергелева и Максимовича; польскіе учение, Доленга-Ходаковскій. Ваплавъ изъ-Оліска обратили вниманіе на русскія пісня въ Галиціи и ставили ихъ выше польскихъ: это признаніе придало также бодрости галицкимъ патріотамъ. Въ начале триднатимъ годовъ составился небольшой вружовь галичанъ-студентовъ львовскаго ункверситеть, которые поставили себь цълью изучение своей народности и основаніе галицкой литературы. Прим'вры возрожденія у другикъ племенъ украпляли ихъ въ мисли, что ихъ народъ-они считали его, въ цёломъ, 15 милліоновъ — им'веть такое же право на особое же

ратурное развитіе. Въ этомъ врушей были Шашвевичъ, Вагилевичъ, Головацкій, Ильвевичъ и другіе; чтобы закрипить свое народно-слависьое направленіе, они вриняли славанскія вмена Руслана, Далибора, Ярослава, Мирослава и пр. Въ 1834 году они задумали вздать небольшую внижку—изъ народныхъ пёсенъ и собственныхъ статеевъ въ прозё и стихахъ; но мёстныя власти не тольно запретили внижку, но и отдали писателей подъ надворъ полиціи. Поздийе, однаво, друзьи усийли надать книжку въ Пешті (такъ вакъ въ Венгріи были на то свои порядки), но въ Галиціи она была снова запрещена. Это была "Русалка Дивстровая" (у Будимъ, письмом корол. всеучилища Пештанского 1837. ХХ, 135, мал. 8°), съ которой можно считать начало новъйшей галицкой литературы.

Маркіанъ Шашковичъ (1811---1843) есть замічательнійшій писатель этой поры. Сыйъ свищенника въ Золочевскомъ округъ, онъ учился во дьвовскомъ университеть; здёсь ему понались "Ененда" Котларевскаго, сборнивъ песенъ Максимовича и малороссійская грамматика Павловского (1818), и произвели въ немъ совершенный перевороть: эти книги отврыли ему новый путь-онъ принялся за изученіе своего народа, его пеоенъ, преданій, обычаевъ, внажной старины; онъ сталъ съ увлечениемъ работать налъ возрождениемъ народности и нодъйствоваль въ томъ же смыслъ на кружовъ друзей, который собрался оволо него. "Дивстровая Русалва" была въ особенности его дъломъ. Его "Думви" и "Псалми Русланови" били началомъ новой поэтической литературы; многія изъ его песень перешли вы народъ. Шашкевичъ рано умеръ, свищеникомъ въ томъ же Золочевскомъ округв; но онъ успълъ положить основание двлу. Имя его пользуется у галицкихъ патріотовъ великимъ уваженіемъ: онъ "первый пробуднуь Галичань въ настоящей русской жизни", "даль услишать чародъйные звуки родного слова", "указальпуть галицкой литературь" 1).

Иванъ Вагилевичъ (1811—1866) учился въ львовской уніатской семинаріи, за участіе въ "Днѣстровой Русалкѣ" и за связи съ славянскими учеными (напр. Шафаривомъ) былъ исключенъ изъ кандидатовъ на духовныя мѣста; только въ 1845 исключеніе было отмѣнено, онъ сталъ священняюмъ; въ 1848 онъ много работалъ для пробужденія народности, но уже вскорѣ разошелся съ прежними товарищамъ (по отзыву Головацкаго, "предался Полякамъ"), перешелъ въ протестантство, не мало бъдствовалъ, потомъ былъ одинмъ изъ библіотекарей въ Институтъ Оссолинскихъ, во Львовъ, переводчикомъ, началь-

<sup>1)</sup> Ср. «Правду» 1868, 189. О біографія Шанкевича, св. Головадкаго, въ «Вімкі Русикамъ» 1846, стр. 47—66; Дідникаго, «Вспоминка о Маркіані Шанкевичу» въ Зорі Галинкой 1860, стр. 488 — 497; Ом. Огомовскаго, въ «Правді» 1872, 157—163.

инкомъ льновскаго архина, и много работалъ—по исторіи прам, явину, этнографіи и археологіи. Его русинское писательство ограничилось участіємь въ "Русалкв"; потомъ она инкаль по-польски, и учення работи разсваны въ журналахъ, въ чешскомъ "Часопись", "Вар-шавской библютекв", "Библіотекв Оссолинскихъ" и т. д. Многое осталесь въ рукописахъ 1).

Запрещене "Русалки" мало ноощряло галициих патріотовь, но съ тридцатыки годовь ноявлялись отдільные труди, говоривше объ интересів из наредности. Такова была внижва Григорія Илькевича (ум. 1841): "Галицкій приновідки и загадки" (Віза 1841); нісколько грамматикъ — Левицкаго, Вагилевича, Лозинскаго; нісколько пісенникъ сборниковь, печатанныхъ латинскими буквами — Вацава неъ-Оліска, Меготи Паули, Ловинскаго. Но хота Шашкевича увазываль для литературы, настоящій путь — въ народномъ дукі и на живомъ народномъ языкі, еще появлялись стария реторическій вирии. Такови писанія Іосифа Левицкаго ("Стихъ" въ честь галицкаго митропелита. Перемышль 1838), Сим. Лисенецкаго ("Вожрініе отранилища во Песть и Будь" и пр.; описаніе наводненія Думая, Эфиа 1838); и т. д. Любонытно, что авторы подобныхъ вирией, уродуя церковный языкъ, думали, что нишуть но-малорусски.

Максимовичъ, разбирая въ "Кісвлянинъ" 1841 подобние влоди тервоно-русской литературы, пришелъ въ ужасъ отъ ихъ языка, невозможности котораго повидимому ни мало не сознанали сами писатели. Онъ старался объяснить имъ, что литература не можетъ существовать съ языкомъ искусственнымъ, и что орудіемъ" ей дожженъ быть живей народний языкъ <sup>2</sup>). Но убъядены его были довольно безу-

Віографическія свёдёнія въ Slovník Naučny, s. v; ср. «Правду» 1868, 274.

з) «Желая Лиссненкому и всёмъ товаращамъ его возможнить успековъ на цеприщё стихотворномъ, — писаль Максимовичь, — мы заматимъ одно: зачамъ на его
«Возарёні» надписано, будто оно изображено язяномъ маюрусский»? Ни одинъ Маморосский языки: это — межусственное словено-русское словосочиненіе, которимъ лётъ
ва сто писали наши русскіе стихотворци, и отъ того ихъ произведёнія состарамися
преждерременно... Литературний или спеканий языкъ наши усомершескомыма
перезъ приближеніе къ живому, остественному народному языку русскому, отъ котораго такъ далекъ быль книжний языкъ русскихъ писателей прошлаго вёка. Тредъяковскій, которате стики такъ непрекрасны, народник ийски намиваль можмину,
пожду такъ какъ Пушкинъ лучшимъ щегольствомъ для своихъ несравненняхь стиховъ
почиталь выраженіе народное, и очень якобить свои пісси, написанный въ народноми вкусть...

<sup>«</sup>Въвовой опить нашего русскаго стихотворства должень послужить из урокь для писателей червоно-русских». Пусть они избътанть искусственнаго словосочинения и стихосложения Жаная литература у никь можеть профилост только на чих народномь живомы занив: пусть они всё изучають его вы народных пословицахь, поговоркахь, сказкахы и еще более вы песняхы малороссійских, особенно украинских, тді народное движеніе процейло съ напосимнени силом и працетоми Тімь болько это прилично червомо-русской Музі, которая вопрождается вы средсточін самина-съвка, міра, и вы ду дменно пору, котда почти всё Словенна сомани дфву своей выродности и такъ горято за нее украинансь».

сившни — потому что этоть авывь еще и теперь держится у одного разряда галипинкъ писателей.

. Небывалое прежде оживление литературы началось съ 1848 года. Не одни Галичане думали, что старымъ порядкамъ примелъ конепъ: конституція, объявленная въ марть, освобожденіе крестьянь, прововглашеніе равнаго права народностей, навъ будто осуществляли давно нитаемыя надежды: оставалось самому обществу воспользоваться своимъ правомъ. Возбуждение умовъ отразилось усиленной деятельностью литературной 1).

Тотчасъ по объявленіи конституціи во Львові собрадась русинская "головная рада" (родъ политическаго клуба), которая поставила себъ целью определить желанія и охранить права народа; основалась галицко-русская "Матица", для изданія дешевых полезных внигь; во львовскомъ университеть отврыта васедра русскаго явива и словесности; преподаваніе русскаго языка введено въ гимназіяхъ восточной (русинской) Галиціи. Опираясь на "равноправность", дьвовская "головная рада" требовала введенія русскаго языка не только въ шкодахъ, но въ "публичныхъ урядахъ", т.-е. въ управленіи и судѣ. Рада чувствовала трудность достигнуть такого результата, но Русины разсчитывали, что правительство окажеть имъ свою помощь. Дело въ томъ, что правительство оцеть искало тогда средствъ противодъйствовать Полявамъ, и Русины доставляли это средство: первое время имъ не противоръчкии, соглашались, что русинскій явыка имфета то же право какъ и польскій; но когда венгерское возстаніе было усмирено и Поляви перестали быть страшны, правительство стало опять на ихъ сторону, потому что не следовало очень ноощрять и Русиновъ; оно нашло, что руссвій язывъ еще не вполн'я развить, и потому пусть останется оффиціальнымъ явывомъ нёмецкій, цова Русины не приготовять людей, способных занять ивста учителей и чиновниковь.

Танимъ образомъ Галичане оказались снова въ очень невыгодномъ положеніи. Они било - заявляли усердно свою варность престолу, по престоль не задумивался отдавать ихъ въ жертву Полякамъ.

; Къ этому присоединялись внутреннія затрудненія. Событія шли-

т) О событіяхь 1848 года и новійшемь положенія галициихь діль си, новыя

TO COUNTIANE 1848 FORM M HORSHMENN HOLOGERIE FAIRURENT CM. HORSEM MCTOPIE ABSTPIE, HAUPENEPS, HUPBHITEPS; TREES:

— Denkschrift der ruthenischen Nation in Galizien zur Aufklärung ihrer Verhältnisse, von der ruth. Hauptversammlung (Головной рады). Lemberg, 1848, 31 Juli.

— An die Rusainen. Mit kurzen historisch-politischen und statist. Notizen über die Rusainen überhaupt und jene Galiziens insbesondere. Von einen Russinen. Lemb.

<sup>-</sup> Słow kilka napisanych w obronie ruskiej narodowości. Lwów, 1848. — D. Zubrzycki, Granzen zwischen der russinischen und polnischen Nation in Galizien. Lemb., 1849; (ero ze) Die ruthenische Frage in Galizien, beleuchtet von einem Russinen. Lemb., 1851.

<sup>-</sup> М. Т-овъ, Русскіе въ Галиція, Вёсти, Каровы, 1878, кн. 1-9.

сворье, чыть Галичане успыли приготовиться из нинь. Возражение властей, что русинскій языкъ еще не развить для оффиціальнаго употребленія, не било лишено основанія. Въ то же время, когда Русины подняли политическій вопрось о правахъ своей народности, "соборь ученыхъ русскихъ и любителей народнаго просвыщенія" собрался во Львовы для учрежденія Матицы, и въ вопросы литературномъ долженъ билъ буквально начать съ азбуки: съ опредыленія правописанія, печатнаго шрифта и литературнаго языка. Вопрось быль не шуточный: до тыхъ поръ образованные Галичане гораздо лучше владыли польскимъ языкомъ, нежели своимъ 1); теперь нельзя было создать вдругь готоваго письменнаго языка: одня хотыли писать языкомъ церковнорусскимъ, другіе—народнымъ. Вопрось о языкъ, обычный вопрось возрожданщихся славянскихъ литературъ, заключаль въ себъ далеко не одно литературное и филологическое разногласіе.

Мало-по-малу оно выразилось въ двухъ главныхъ партіяхъ (не считая перебъжчиковъ въ польскую сторону). Одна настанваеть и теперь на "обще-руссвомъ" единствъ и старается писать на руссвомъ явивъ; другая говорить о единствъ въ предълахъ южнорусскаго племени и вводить въ книгу язывъ народный. Партіи отличались и политическими взглядами. Первая (которую Поляки называли отъ церкви св. Георгія, нли св. Юра, "святоюрцами"), состоявшая прежде всего изъ галицкаго духовенства, отличалась клерикальнымъ консерватизмомъ въ понятіяхь, порядочнымь пренебреженіемь въ черим и, противодъйствуя Полявамъ, старалась заискивать у власти и давировать въ "высшей нолитивъ". Вторал ожидала, что единственное средство поднять русскую народность въ Галиціи есть забота о народнихъ массахъ, ихъ образованіи и самосознанін-следовательно, литература на явыв'я народа, потому что другой онъ не можеть понимать; следов., далее, сближеніе и соединеніе съ малорусскимъ возрожденіемъ въ Россіи; политическіе вягляды этой партін болье свободолюбивые и демократическіе. При трудномъ политическомъ положеніи русинской народности подъ нёмецко-польской властью, галицкіе патріоты до-сихъ-поръ не могли согласно выяснить національных отношеній своего народа. Отсюдапостоянныя взаимныя инвриминаціи, воторыя особенно со сторони святоюрцевъ теряли часто всякую меру.

Разпогласіе галицивать партій длится и по сію минуту, поэтому необходимо войти въ изкоторыя подробности.

Старъйшій ветеранъ галицкой литературы, Я. Головацкій, взображаетъ новъйшій ходъ галицкой словесности, послів 1848 и донынів, съ слівдующей политической точки зрівнія:

«Русскіе Галичане, — говорить онъ, — застигнутые 1848 годомъ безъ подготовки въ своемъ языкъ, полуграмотные, начали писать по-русски

<sup>1)</sup> Ср. Головацияго въ «Посеін Слав.», 200.

жавъ понало, питаясь надеждой, что со временень естественнымы ходомъ выработается правильный письменный языкъ.

«Передовые люди видели, что галицко-русская письменность должна слиться съ русскою, но немногіе дерзали выступить явно съ этимъ мифніемъ, боясь потерять дов'вріе и поддержку правительства. Графъ Стадіонъ еще въ 1848 году сказалъ: «если галицко-русскій языкъ и россійскій одинь и тоть же, то мив лучше поддерживать Поляковь». Со времени назначенія графа І'олуховскаго нам'ястникомъ во Львовъ, Поляки тімь усердиве начали противодъйствовать русскому дълу... Стеснительныя мъры правительства принудили Русскихъ въ 1854 году закрыть русский жлубъ во Львовъ и превратить «Галициую Зорю» изъ политической газеты въ дитературный журналь. Разсчеты Галичанъ, что Цоляки никогла не перестануть водновать Австрію, которая, не будучи въ состоднік одна подавить ихъ революціонныя вспышки, всегда будеть нуждаться въ русскихъ Галичанахъ, оказались неосновательными. Когда кпязь Шварценбергь «удивиль мірь австрійской неблагодарностью» и Поляки стали на сторону Австріи противъ Россін, то австрійскій патріотизиъ русских Галичанъ не могь подавить внутревняго чувства и племенного сродства-н австрійцы убъдились, что, въ случав столкновенія съ Россіей, нельзя будеть сділать изъ русскихъ Галичанъ поворное орудіе австрійской политики. Съ техъ поръ правительство начало еще сильне угнетать и оскорблять русскихъ-и безпрестанными обидами довело ихъ до полнаго (?) отречения отъ солидарности съ Австріей. Это выразилъ одниъ изъ передовихъ Галичанъ въ 1866 году (послъ сраженія подъ Садовой), выступнить въ «Словъ» съ положеніемъ, что русскіе Галичане и Малоруссы одинъ и тотъ же народъ съ Великороссіянами, что они составляють одну національность по происхожденію, по исторія, по въръ, по языку и дитературѣ; и никто не прекословиль и не возражаль ему. кром'я заклатых украйнофиловъ и Поляковъ.

«Впрочемъ, начало двухъ русскихъ народностей еще до сихъ поръ смущаетъ умы галицкихъ украйнофиловъ, которые, поддерживаемые Полякаме (?), сдълалесь политической партіей, враждебной Россіи ... Нъмцы и Поляки наперерывъ стараются разными подложными теоріями затемнить здравый смыслъ народа въ его понятіяхъ объ единствъ его съ Великою Русью въ исторіи, языкъ и литературъ (?), заманиван неопытныхъ въ съти малорусскаго, украинскаго и польско-русскаго патріотизма... Люди, предавшіеся врагамъ Руси, морочимые Нъмцами и Полякащи, морочатъ самихъ себя и другихъ, а народу и наукъ не въ состояніи, разумъется, принести никакой пользы. Разсудительные люди изъ Галичанъ признаютъ одну русскую народность и одну русскую литературу». («Поззія Славянъ», статья о червоно-русской литературъ, стр. 203—204).

Въ такой постановкъ вопроса есть однако крупныя недоразумънія и историческія невърности. Можно было бы сказать, что Галичане должны стремиться въ объединенію съ русскимъ народомъ (и въ самомъ дълъ онъ долженъ былъ бы представлять тоть центръ, въ которому естественно могла примкнуть отставшая доля), но сказать, что Галичане съ Великороссіянами составляють одну національность не только по происхожденію (что върно), но и по своей дальнъйшей исторіи,

въръ, литературъ-есть большая натажва. Напротивъ, -- по исторіи они раздълились еще въ XIII въвъ; по въръ-Галичане уніаты, а Великороссіяне православные; по литературь, они разошлись еще въ томъже XIII въкъ. Гораздо болъе тъсная связь соединяла Галичанъ съ Малоруссами, но и эта связь съ конца прошлаго въка очень ослабыла,--и другая партія имыла разумныя основанія, когда прежде всего старалась возстановлять именно эту связь. Съ историческимънедоразумениемъ соединялась вредная правтическая ошибка. Когда святоюрская партія занималась свой книжной теоріей обще-русскаго единства, народъ предоставлялся въ этой теоріи самому себь: если бы даже справедлива была теорія, то въ настоящую минуту народъ галицвій оставался совершенно чуждъ "обще-русской" стихіи, въ національномъ, религіозномъ, образовательномъ и всего меньше государственномъ отношении и, оставаясь въ своихъ нынишинихъ условіяхъ нуждался прежде всего въ литературъ, которая говорила бы на его язывъ и сдълала бы что-нибудь для его самосознанія. Нравственное и матеріальное положеніе галицкаго народа было таково, что эта образовательная помощь была для него неотложна. Чёмъ дольше онъ оставался бы въ своемъ нынъшнемъ заброшенномъ состояній, тъмъдольше продолжалось бы общественное и политическое порабощеніе. Партія, забывающая о народі, работаеть сама противь своей народности, потому что последняя можеть извлечь свои силы только изъ рядовъ самого народа.

Это и поняла другая партія, которую Головацкій называеть украинофилами и которой онъ придаеть свои неблагополучные эпитеты. Эти
"украинофили" или "народовци" могли впадать въ нъкоторыя крайности; съ ними можно было спорить, но считать все направленіе плодомъ "мороченія" отъ Нъмцевъ и Поляковъ, значить ничего не понимать ни въ потребностяхъ литературнаго возрожденія, ни въ интересахъ своего народа. Въ самомъ дълъ, какъ господствовать русскому
язику, котораго еще не знаютъ сами его партивани? Какъ отказываться
отъ народной индивидуальности, когда надъ ней еще господствуетъ
нъмецко-польская власть и когда спасеніе только въ возрожденіи и
образованіи народной массы?

Въ литературномъ отношеніи здёсь повторилось отчасти явленіе, которое мы видёли въ сербской книжности прошлаго вёка. Мнимая обще-русская школа у Галичанъ была похожа на ту "славено-сербскую" школу, которая, не умёя еще открыть настоящей литературной формы, стала писать смёсью церковнаго, извёстнаго изъ книгъ, и народнаго языка, и впоследствіи съ ожесточеніемъ напала на Вука, который хотёлъ писать для народа и взяль для того его собственный языкъ. У Галичанъ дёло было еще сложнёе: также не съумъвши го-

ворить явывомъ народа, они предпочли мѣшаний язывъ, гдѣ былъ не только элементь славяно-русскій и народний, но также польскій и ванцелярско-латинскій. Такъ какъ подобний языкъ въ дѣйствительности нигдѣ не существовалъ, то смѣсь очевидно была произвольная, и въ разныхъ рукахъ въ нее попадали разныя дозы того или другого языка. Очевидно также, что языкъ этотъ былъ непонятенъ для народа. Заблужденіе тѣмъ болѣе странно, что русинскій народъ, издавна потерявшій свой высшій классъ, не имѣющій зажиточнаго средняго класса, состоитъ только изъ сельскихъ населеній, и народность литературнаго языка становилась необходимостью.

Но приведенное изложение и исторически неверно. "Передовые люди" изъ Галичанъ (подъ которыми авторъ разумълъ именно людей \_старо-русской партін), вовсе не такъ быле убіждены въ \_единстві галицкой народности, языка" и проч. съ великорусскими, какъ авторъ утверждаеть. Напротивь, тоть первый вружовь, въ которомъ началось галицеое возрожденіе, кружокъ Шашкевича, не зналь этихъ тенденцій и считаль свою народность (что она и есть) южнорусской, какъ наша Малороссія: сюда прежде всего тянули ихъ сочувствія. Самъ Головацкій, наиболёе авторитетный изъ "старо-русскихъ" писателей, не считаль тогда свою народность за "россійскую" (какъ называють Галичане нашу русскую народность) и отождествляль ее съ вожнорусского. Въ этомъ синслъ написана его замъчательная для своего "Росправа" (1848), гдѣ онъ съ любовью собиралъ свѣдѣнія о -сосемь южнорусскомъ языка 1). "Передовне люди" долго не могля выяснить себё этого дёла и высказывались весьма различно, смотря даже по случайнымъ политическимъ обстоятельствамъ: то они считали себя 15-милліоннымъ народомъ (вмёстё съ нашими Малоруссами), то 3-милліоннымъ (т. е. собственно Галичанъ, венгерскихъ Русскихъ н Буковинцевъ), и только позднъе стали говорить о "единствъ народности" своей съ великорусской или "россійской"— и всв эти мивнія висказивали одни и тъ же люди на разстояніи нъсколькихъ льтъ. Какъ не велико было "единство", видно изъ признанія Головацкаго, что въ первое время даже передовые люди "писали по русски, какъ понало", и самъ онъ, лучий между Галичанами знатокъ изыка и партизанъ "единства", въ тв годи не меньше другихъ машалъ руссвій язывъ съ налорусскить 2).

<sup>1)</sup> Относительно дитературнаго языка онъ и тогда настаниаль на необходимости дать из немъ изсто исторической сторонъ языка (что вообще справеданно), но думать также, что «языкь изъустний народа с запезно правдизе и нерше жерело для инсьменного языка, бо из устакъ народа найчистъйне заховуются исформи, изываладь и складъ языка, правий духъ его». Стр. 74. То же из «Предподаваніяхъ», 1849, едъ онъ предпочитаетъ малорусскую народность велинорусской.
2) Замъчено било, что самий манифестъ Русской Ради о желаніяхъ русскаго.

Въ ту пору, какъ видимъ, "передовые люди" сами находились въбольшомъ недоумѣніи относительно своего языка, и къ сожалѣнію надо сказать, что правильной оцѣнкѣ дѣла съ ихъ сторони номѣшало шхъ старое, полу-семинарское, полу-польское образованіе и обычан; они вынесли отсюда какое то странное высокомѣріе и презрѣніе кътому же народу, который сами намѣревались "взносить" и развивать <sup>2</sup>).

Равладъ двухъ партій усилился съ шестидесятыхъ годовъ. Оживленіе (хотя и кратковременное) малорусской литературы въ Россіи
около 1860 года, сообщилось и въ Галицію: галицкая молодежь унидъла здъсь нъчто болье живое, съ интересомъ читала украинофильскія
инданія и настаивала, что и у нихъ дъло должно быть поставлено
такъ же. Русское украинофильство указывало, какъ слъдовало заботиться
со народномъ образованіи, давало образчики популярныхъ книгъ на народномъ явыкъ. Старое покольніе, которому вообще не нравилась такан литература на языкъ "черни", стала въ прямо враждебное отношеніе къ "народовцамъ"; позднъе она не преминула воспользоваться

народа и объ охранів его свободи написант такинъ «русинским» языкомъ, которынъ швито никогда не говорилъ и гді только польскія сдова были переписани русскими буквами. Русская Рада писала:

<sup>«</sup>Чувствои» народности напоени, и въ токъ намерению собразисьнося, им Русини, котрымъ добро и щастье народу на сердци, и будемъ данати въ способъ коступающий:

а) Первынъ заданьемъ нашниъ буде заховати въру и поставити на ровни обрядокъ нашъ и права первън и священниковъ нашихъ съ правани другихъ обрядносъ.

<sup>6)</sup> Розвивати и еспосити народность нашу во всёхъ ен частехъ: емдоскопалемемъ языка нашого, запросожденемъ его въ школахъ назшихъ и выжинхъ, выдавањенъ писывъ часовихъ, утримосамемъ вореспонденца съ писывенния маск въшин, якъ инными до щепу славяньского надежащими, розширеньемъ добрихъ и ужиточнихъ кинжовъ въ языцъ рускомъ, и усильнымъ стараньемъ епросадити и наровни поставити языкъ нашъ зъ ниными въ уридахъ публичнихъ и т. д.

ровни поставити лянкъ нашъ зъ ниними въ уридахъ публичнихъ и т. д.

в) Будемъ чувати надъ нашими правами конституційними, розпознавати потребы народу нашого и поправленя биту нашого на дороз'я конституційной шукати, а правышаши одъ всякой нанасти и оскорбленя смале и сильне хоронити.

О томъ-то всемъ васъ, братя Русни, свъдомыхъ ченнит, и упоменаемъ, абисте такъ, якъ доси, незломную въру засовали нашому найленъймему цесареви и королеви вонституційному Фердинанду І, въ томъ силиомъ переконамо, що подъ моженивваступленьемъ Австрін права наши и народность наша укръпитися и сили свои розвинути могутъ». (Основа, 1862, стр. 45).

Воть чрезвичайно карактерныя слова Дениса Зубрицкаго, рисувици это пренебрежение въ "черни":

<sup>«</sup>Есть прачиме мэсмупленники, — говорить Зубриций, — или скорые низкіе невіжди (?), нь ліні доселі проживавшіе, пренебрегавшіе всякую науку собственнаго
явика (?), употреблявшіе чуждое нарічіе, прислушивавшіеся только простонародному
разговору собственнихь слугь и работниковь, и желавшіе теперь, чтобь ми писали
свою исторію на образстному нарічій гольмуской черми. Странное требованіе! Исторівиншутся для образованнаго и образующагося власса народа. Для простоиндива девольно молитевника, катехнічка и псалтири...»—воторыхь, впрочему, старо-русскам
вартія тоже не желала видіть на народному язикі». (Исторія древняго гал. кияк.
ІІ, 47, пр. 18).

Дальше упоминемъ, что самъ Зубрицкій въ прежиее время не владълъ «наукой собственнаго дамеа» и висаль свои сочиненія по-нольски и по-измецки.

противъ "заклятыхъ украинофиловъ" (которыхъ приравнивала въ Полявамъ) и теми обвиненіями въ нигилизмъ, какія поднялись въ русской литератур'в противъ украннофильства, и теми обвинениями въ "козаколюбстве", какія шли оть техь же Поликовь. Тоть протесть 1866, гдв "старо-русская" партія заявила о единствв Галичанъ съ Великоруссами, далеко не быль такимъ "полнымъ отречениемъ отъ солидарности съ Австріей", вавъ это кажется Головациому. Еще не задолго передъ тёмъ то же "Слово" въ теченін нёсколькихъ лёть возставало противъ "неприхильнихъ Малороссамъ журналистовъ-диктаторовъ, на съверъ Россіи Каткова, завзятаго противника Малороссовъ, на югв Говорскаго", и было за малорусское единство: могь ли такой радивальный повороть во мевніяхь быть всеобщимъ? Напротивъ, въ цёломъ круге противниковъ "старо-русской" партіи манифестація 1866 года произвела самое непріятное, отталкивающее впечатлівніе: она понята была вавъ отречение отъ своего народа 1). И въ самомъ дъль, что вывести изъ приведенныхъ словъ Головацкаго, какъ не завлючение о совершенной ненужности галицвой литературы?

Въ литературъ, вопросъ выясняяся однимъ несомивнимъ фавтомъ: то, что писалось Галичанами на мнимомъ русскомъ явыкъ, было безжизненно и объдно содержаніемъ; напротивъ, сколько-нибудъ сильный талантъ обращался обыкновенно къ народному явыку.

Въ концъ-концовъ, народовцы подъйствовали отчасти на своихъ противниковъ; послъдніе сдълали уступку для народнаго языка въ популярныхъ книгахъ, повъстяхъ и т. п. Но и донынъ галицкая литература, и по языку, и по содержанію, все еще представляетъ хаосъвоторому пора бы кончиться.

По одной довольно отчетливой библіографіи галицкой литератури, съ 1837 до 1862 вышло до 250 русинскихъ книгъ: большею частый

<sup>1)</sup> Приводних для образчика одних отных изк круга народовдель:
«Пермим почном безжизненности староруської партиї — будо прилюдне опущене народнёї підстави, виреченеся свого народу и языка, яке відбулося в злонамятній манифестациї здесперованого «Слова» в 1866 р. Хто троха міг застановитись над досяглости сего акту, мусів зрозуміти, що наші проводирі кинувшесь в рамена «общерусизму» — після їх власних слів — готового и «півлого труда нестолчого»—мідцуралися праці и совісмого труду для добра народу, превлися органичного
рового, самовіжого житя, а тим самим и втратили підставу велеого житя. Галицьке «общерусске обединеніє» було неперечного ознакого лінивости, здряхлілости
в морального павпершяму»... (Правда, 1876, 953).

Объ сторони не отличали двухъ разнихъ вещей: «общеруссизиъ» кагъ злементъ образовательний, и какъ тенденцію политическую. Въ первомъ смыслё онъ быль бы очень полезенъ для Галичанъ: во второмъ, «старо-русская» партія поступила съ свовиъ «актомъ» слищеомъ носимино, и но акстрійскимъ, дв. и но русскимъ отношелілиъ. А когда она въ своемъ «общеруссизиъ» понимала союзъ съ русскими реакціоншими направленіями, то негодованіе народовцевъ било совершенно скравединю.

это были небольшія брошюры, буквари, популярныя книги, "набожным п'ёсни", повдравительных и другія торжественных стихотворенія. Гораздо меньшая доля служила болёе серьёзнымъ предметамъ литературы. Въ влассё писателей безпрестанно встрёчаются лица духовныя (уніаты); характеръ ихъ образованія отражался въ ихъ писаніяхъ изобиліемъ реториви и страннымъ книжнымъ языкомъ, смёшаннымъ изъ церковнаго, народнаго, нольскаго и латинскаго. Въ первое время они и господствовали въ галицкой книжности: изъ ихъ круга образовалась "старо-русская" партія.

Вившникъ средоточіемъ этого круга быль "Ставропитійскій Институть" - продолжение знаменетаго стараго львовскаго братства. Икституть единственное цервовное общество Русиновъ-міринъ, которое (по словамъ его собственныхъ историковъ) "отъ своего начала среди безпрестанныхъ треволненій прошеднихъ въковъ до настоянаго часа удержатись возногло, и соединая въ собъ предстоятельство и заступничество тубыльцевъ-Русиновъ, всегда имъло сильное и благоносное вліяніе на русское народонаселеніе и еще до сего времени по возможности обстоятельствъ благотворно дъйствуетъ" 1). Више указано историческое значение стараго братотва, игранияго важную роль въ судьбъ галицкой церкви и народа: въ 1699 г. оно присоединилось въ уніи и подчинено конгрегаціи de propaganda fide; при Іосиф'я II, въ 1788, когда перковныя братства были вообще уничтожены, львовсвое было сохранено и въ видъ "Института" ноставлено въ зависимость отъ правительства; наконецъ, новое ноложение оно получило при заключеній конкордата.

Въ настоящее время, Ставропигійскій Институть весть вийств патрономъ церкви, управителемъ всего церковного и приходского имінія, учреждительныхъ фондовъ для обрядового училища и сиротского заведенія, для стипендій и вспоможеній учащогося руского коношества, для исполненія фундованыхъ богослуженій, властелиномъ типографіи, литографическаго заведенія и продажной книжной лавки... и вознамівряєть розширеніе просвіщенія между рускимъ народонаселеніємъ въ Галиціи; слідовательно, есть въ извістныхъ отношеніяхъ краевних заведеніємъ... Члены того института суть въ относительномъ придворномъ приговорів названы отцами и заступниками руского народа, слідственно яко представители нашой Руси привнани. 3).

Этотъ титулъ: patres et proceres gentis ruthenae, въ декретъ 1788 года, былъ предметомъ гордости для отщовъ; Институтъ въ самомъ дълъ оставался единственнымъ учреждениемъ, въ которомъ оффиціально

<sup>1)</sup> Временинъ Института Стаяропитійского, рочинть І—III, Льновь, 1864—66, пред.

<sup>3)</sup> Bpenenuurs, II, 99---97.

заявились русская народность, и когда, въ 1848 году, австрійское правительство сочло нужнымъ поощрить Русиновъ, "отцы" авились естественнымъ представительствомъ русинскаго народа. Подъ ихъ авторететомъ, подъ вліяніемъ ихъ понятій внижнихъ, и устроивалась первая литература Галичанъ. Этого авторитета они не хотели уступать, когда являлись новыя иден-политическія и литературныя. Въ рукахъ этой партін, "святоюрцевъ" (или "ругенцевъ", какъ ихъ тоже зовуть, врылошанъ, группирующихся вовругь ісрархіи) и близкихъ въ нижъ свётских руссофиловь", вром'в Института находится также "Матица", "Народный домъ", построенный на пожертвованія галицкаго народа, политическій влубь "Русская Рада" и "Общество имени Мих. Качковскаго" 1). Качковскій (ум. въ 1873 году, въ Кронштадтв, во время путетнествія въ Россію) въ завінцаніи оставиль 50.000 гульденовь на литературныя прин, и по ниппіатив Наумовича основано было общество съ его именемъ, поставившее себъ цълью изданіе на эти средства полезнихъ книгъ для народа. Во всё эти учрежденія и общества закрыть доступь "народовцамъ" и "украинофиламъ".

Съ 1848 г. галицкая литература оживилась. Основана была "Зора Галицка" (1848—1857; въ 1860 году въ ведъ альманаха), важнъйшее ивъ тогдашнихъ галицкихъ изданій, посвященное защить правъ 
русинскаго народа и заключающее много свъдъній о галицкомъ національномъ движеніи, также старинъ и литературъ. Редакторами ея, 
между прочимъ, были Зубрицкій, Гушалевичъ, Дъдицкій, Савчинскій. 
Издавались, кромъ того, "Семейная Библіотека" С. Г. Шеховича 
(1855—1856); "Галицкій историческій сборникъ", издававшійся Матицей (1854—1860, 3 вип.); "Отечественний сборникъ" В. Зборовскаго (Въна, 1858); альманахъ "Перемышлянинъ" съ 1850-хъ 
годовъ. Далъе, въ шестидесятыхъ годахъ: "Временникъ Института 
Ставропигійского" (1864—1866); "Галичанинъ, литературный сборникъ", издаванийся съ 1862 Я. Головацкимъ и В. Дъдицкимъ; "Науковый сборникъ" (Львовъ, 1865).

Въ 1849 году стала издаваться также оффиціальная газета "Галичо-рускій Вёстникъ", редакторомъ котораго быль Н. Устіановичь; явился брганъ русско-польской партіи, "Ruskij Dnewnik", издававшійся Вагиленичемъ. Съ 1861 г. началась извёстная газета "Слово", которая есть главный брганъ святоюрской или старе-русской партіи и ведетъ теперь ожесточенную войну противъ "народнаго" направленія. Оно издавалось сначала Б. Дёдицкимъ, а въ послёдніе годи В. Пло-

<sup>1)</sup> О неих си. книжку Д'ядицкаго: «Миханлъ Качковскій и современная галицко-русская литература. Очеркъ біографическій и историко-литературацій». Ч. І. Львовъ, 1876. (Ср. «Правду», 1876, 913).

щансвивъ <sup>1</sup>). Въ шестидесятыхъ годахъ въ томъ же направленіи, въ защиту "единства русскаго языка", дъйствовали писатели новаго покольнія, О. Ливчавъ, издававшій юмористическій журналь "Страхопудъ" съ прибавленіемъ "Золотой грамоти", и въ 1867—1868, Славянскую Зарю". Того же направленія держался "Другъ".

Первне галиције писатели нолагали много усерділ на изученіе своей старины, народнаго быта и пожін, много клопотали надъ вопросомъ о литературномъ язывъ, составляли элементарныя внижен; но чисто-литературная сторона ихъ трудовъ была мало замъчательна. Они скоро забили дело, начатое Шашкевичемъ, и оставили верный путь народнаго содержанія и явыка для реторическаго и безживненнаго направленія и мешанаго внижнаго явика. Даже у лучшихъ между этими писателями редко бывала истинная поэзія, а чаще искусственное стихотворство, отталкивающее уже своимъ азыкомъ, мало вразумительнымъ для простыхъ Галичанъ и уродливимъ для насъ: реторика процевтала долго -- въ "стихахъ" разнымъ дуковнымъ потентатамъ, одахъ, "восторгахъ благодарнаго чувства", "радостныхъ пвніяхъ" и подобныхъ произведеніяхъ, напоминавшихъ вкусы прошлаго столітія. Галицию писатели обращались иногда и въ русской литературъ, не уже по свойству дитературныхъ взглядовъ своихъ не могли хорошенью понять ся содержанія и характера: Пушкинь, Гоголь, Тургеневь были ниъ мало доступны не только по ихъ спеціально-русскому содержанію, Галичанамъ мало знакомому, но въроятно и по самому стилю, по живому реаливму, по новымъ идеямъ: словомъ, при всемъ желаніи служить своей народности, галицкіе писатели "старо-русской" школы на у себя дома не видели ея истинныхъ источнивовъ, ни въ русской литературѣ не отличали ся живой стороны.

Назовемъ главныхъ писателей этой поры и этого направленія. Ми много разъ упоминали имя Я. Ө. Головацкаго (род. 1814). Родомъ изъ Золочевскаго округа, онъ учился во львовской гимназін, потомъ въ Кошицахъ (Кашау), Пеств и наконецъ во львовскомъ университетъ, но богословскому факультету. Онъ принадлежалъ здёсь въ кружку Шашкевича, и первое стихотвореніе его было помъщено въ "Днъстровой Русалкъ". Въ 1843 году онъ сталъ священникомъ (уніатскимъ), а въ 1848 приглашенъ былъ на казедру русскаго языка и словесности во львовскомъ университетъ. Онъ очень дъятельно участвовалъ въ галицинатъ изданіяхъ, ученыхъ и политическихъ, защищавшихъ права русской народности, и навлекалъ этимъ ожесточенную вражду со стороны Поляковъ, особенно усилившуюся, когда намъстникомъ Галиціи

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Имя этого публициста у насъ довольно венестно. Ср. вапр. статью К. В.: «Діло г. Иловайскиго въ Галиціи. Небольний глава явъ славянской патологіи», Вісти. Евр., 1878, янв. 861—879.

сталь гр. Голуковскій. Въ 1867, Головацкій отправился на московсвую выставку (бывшую своего рода славнискимъ събздомъ) и въ томъ же голу покинуль Галицію и назначень быль предсёдателемъ археографической коммиссіи въ Вильнъ. Главная литературная заслуга Головацкаго завлючается въ его историческихъ трудахъ, частію указанных више въ библіографін 1). Въ последнее время своей дъятельности, онъ ревностно проповъдоваль "единство русской народности" отъ Карпать до Камчатки. Его последнія работы печатались въ трудахъ петербургской Академін наукъ 2). Къ тому же вружку Шашкевича принадлежаль Николай Устіановичь (род. 1811). Родомъ изъ Стрыйскаго округа 3), онъ окончиль свое образование во львовскомъ университеть, гдъ слушаль философію и теологію. Первимъ его стихотвореніемъ била "Слеза на гробв Михаила, барона Гарасевича" (русинскаго патріота, терп'ввшаго большія гоненія отъ-Полявовъ)-- какъ говорять, лучшее русинское стихотвореніе до "Дивстровой Русалки" и "Вънка" (о которомъ далье). Въ 1849, Устіановичь сделался редакторомъ политической газеты "Вестника", а по запрещеніи его поселился въ своемъ сельскомъ приходів. Съ тівть поръ онъ двятельно участвоваль въ галициихъ изданіяхъ. ("Посвій Н. Устывновича", изд. Б. Дедицкимъ, ч. 1-я. Львовъ 1860). Его стикотворенія ставатся нівкоторыми въ ряду лучшихъ, какія есть въ галицкой литературъ. Стиль Устіановича двоякій: сначала онъ писаль двивомъ народнимъ, но потомъ, по виражению одного галипваго критива, "збився з пантелику" и началь употреблять искусственный внижний язывъ; стихотворенія второго рода даже "старо-русскій" писатель, Дівдицкій, считаеть натянутыми. Устіановичь писаль также и по-польски (напр. "Згадка" на смерть Шашкевича на русинскомъ и польскомъ язикахъ, 1848 г.). Заслуженнымъ поэтомъ считается Антонъ-Могильницей (род. 1811), также уніатскій священника, въ последніе годи членъ львовскаго сейна и в'янскаго рейхсрата, гдъ онъ ревностно защищалъ русскую народность Галиціи. Онъ написалъ: нъсволько думъ, эпическую поэму "Свитъ Малявскій", "Повъсть смараго Савы изъ Подгорья", сатирическую поэму "Песнь поэта". Теперь сами Галичане находять, что въ его поэмахъ мало позвін. Иванъ Головапвій, брать Якова (род. 1816), учился во Львов'в и В'ви'в сначала

<sup>1)</sup> Къ нимъ прибавниъ еще важное изданіе, сділанное Головацкить: «Widok przemocy na słabą niewinność srogo wywartej». Историческія записки беодосія Бродовича, архи-пресвитера греч. уніят. канитула Луцкого, о собитіяхъ на Волинъ и Подольк въ 1789 году». Ч. 2. Львовъ, 1861—62. На польскомъ лемъ. Во второй раст это сочивение издано, съ русскимъ нереводомъ, иъ «Чтеніяхъ» 1868—1869. О път сенномъ сборникъ Головацкаго см. наже.

Подробная бюграфія Голования за ченском «Научном» Спонина».
 Въ містечкі Наколаеві, ночему оні и подписивался иногда «Наколаеві нез Николаева».

богословію, потомъ медицинь, быль военнымъ врачомъ, а въ последніе тоды состояль редакторомъ "Вёстника законовь державникъ" въ руссвомъ переводъ. Ему принадлежить "Въновъ Русинамъ на обжинен" (уплъль Иванъ Б. О. Головацкій. Віна, 1846—47, 2 части) и "Півніе радостнаго голоса государи Ниволаю Павловичу, императору всей Руси" (1845, мад. 1848). Въ "Вънкъ" жромъ Головацкаго участвовали и другіе палникіе писатели; назовенъ меть нихъ К. Скоморовскаго, писавшаго теже подъ исевденимомъ "Доливаненко". Госифъ Левицкій (1801-1860), издавшій первую русинскую грамматику, нёсколько алементарныхъ внижевъ переводилъ "Балляди" Шиллера (Перемишлъ 1839-44). Иванъ Гушалевичъ (род. 1823) учился во львовскомъ университеть, приняль дуковное званіе, быль учителемь русскаго языка во дьвовской гимназіи, потомъ приходскимъ священникомъ, наконецъ членомъ львовскаго сейма и вънскаго рейхсрата. Въ 1849 онъ издаваль "Новини", нотомъ "Пчолу", въ 1851-52 "Галицвую Зорю"; въ 1852 издаль "Цвыти зь надъ-Дийстрянской ливади"; въ 1860 въ "Галицвой Зоръ" нацечатаны его пъсни и "Сонъ внязя Льва"; въ 1861 изданы были его "Поезін" (ч. 1, Львовъ, съ небольтиой біографіей, писанной Ледицкимъ). Галицкіе вритиви ставять очень высово его стихотворенія, -- но язывъ ихъ часто ившаний и потому тажедий 1). Гушалевичъбиль также и авторомъ "Пастирскаго богословія." Иванъ Наумовичъ (род. 1826) известенъ какъ политическій деятель и ораторы и также какъ писатель для народа. Богданъ Дедицвій (род. 1827) учился во львовскомъ и ванскомъ университета, быль съ 1856 учителемъ русскаго и польскаго языка въ гимнавіи въ Переминий, съ 1861 первимъ редавторомъ газети "Слово". Это-дъятельный стихотворень, авторь поэмъ "Конюшій" (1853) и "Буй-туръ Всеволодь, внязь Курсвій" (1860), стихотвореній на торжественные случан и т. д. Въ 1859 году, вогда въ правление гр. Голуковскаго вознивъ въ польскихъ видахъ планъ (при содъйствии извъстнаго чешсваго ученаго Іос. Иречва) зам'внить русское вирилловское письмо датинскимъ, Дединкій возсталь противь него въ книжкахъ "О неувобности латинской авбуки въ инсыменности русской". Въна 1859. и "Сноръ о рускую авбуку", Львовъ 1859 <sup>2</sup>).

<sup>1) ()</sup> политической пісні Гуманевича: «Мирь вань, братья», Дідникій занічаєть, что ее сь 1848 поеть не только Галициам Русь, но «масить ее Поляки и сниш иних земець славянских».

<sup>2)</sup> Споръ объ авбукі начался съ веремиъ маготъ повой галинасй литератури. Въ триддатикъ годахъ ийвоторие: изъ Галичанъ думали въести закинскую авбуку, напр., Ловинскій. Его опровергаль М. Шамкевичъ въ инимиъ: «Аквака і ввесайю, оброжей па zdanie J. Lozińskiego о wprowadzeniu abecadła polskiego do piśmiennictwa kuskiego», Перемишль, 1837. На эту имкл. наводило, комечно, со-съдство дольской литератури, гдъ въ то время у многихъ развивался особений интересъ из кинорусской народности, а у другихъ желаніе ее ассимилироваль. Пове-

Духовними сочиненіями и пропов'єдями изв'єстни: М. Малиновскій, упомянутий Гушалевичъ, Гр. Гинилевичъ, Ст. Мустяновичъ, А. Радолинскій и другіе.

Литературныя и общественныя силы объихъ партій были не веливи; одна еще не вышла изъ тесныхъ рамовъ врылошанскаго образованія, пругая едва набиралась въ свётской интеллигенціи. Между твиъ передъ ними вставалъ трудный вопросъ о политической и національной судьбѣ Галиціи. Обѣ партіи чувствовали, что Галиція не можеть существовать самобитно, не можеть создать отдельной литературы; борьба съ Поляками заставлила Русиновъ бросаться въ объятія Австріи, но и здёсь ихъ ждали тяжелыя и оскорбительныя разочарованія; становилось ясно, что ихъ національный центръ находится "за кордономъ". Но "за кордономъ" были двъ русскія народности. Одна была господствующей народностью могущественнаго государства, но представляла отличную отъ русинской племенную формацію; другая, подчиненная политически, была совершенно тожественна съ русинвой. Одни изъ Галичанъ склонялись на сторону первой, другіена сторону второй. Святоюрцы или старо-русская партія — отчасти намфренно, отчасти думая, что продолжають свое историческое преданіе — старались приблизить свою литературу и письменный язывъ въ русскому, и объясняли своей публикъ (противъ польскихъ толкованій), что русскій народъ вовсе не чужой и схизматическій, что нолитическая власть у него не дасть народа въ обиду Полякамъ. Народовцы думали, что надо, напротивъ, завязать союзъ съ Малой Русью, составляющей одну народность съ Русинами, что это обширное племя въ силахъ одно создать свою литературу, а что отъ Великой Руси можно ждать только поглощенія южнорусской народности.

Но выполненіе этихъ программъ было очень недостаточно. Стремясь въ "обще-русскому единству", слёдовало изучить русскую жизнь, языкъ и литературу; но старо-русская партія не дёлаеть почти ничего для этого изученія; русская литература остается мало понятна въ Галиціи, и толки о единстве ведутся на языке, о порченности

(Cp. Polosauraro, St. «Hossie Clas.», 204; Mex. Kysencraro, Die ruthenische Sprach- und Schriftfrage in Galisien, Lemberg, 1861).

домъ въ внижев Дедицкаго о неудобности латинской азбуки послужила новая попытка. Венглинскаго (о немъ дагве) писать по-русински польской азбукой. Планъ ввести латинскую азбуку, при Голуковскомъ, встратиль въ Галиціи всеобщее неудовольствіем биль тогда же оставлень.

Споръ старо-русской партін съ народовцами о дитературномъ азнив распространидся вийств и на азбуку: первне употреблали такъ-называемое историческое или этимологическое правописаніе, держась по возножности русско-церковнаго написанія; эторые употреблали пулкшовку, а въ посліднее время стараются приблизить ее еще больше въ народному говору.

котораго мы говорили. Со времени польскаго возстанія, галицкіе политиви стали справляться съ русскими газетами, но и изъ нихъ винесли немного: изв'єстные толки объ украинофильств'в, Полякахъ, нигилизм'є еще бол'єє спутали ихъ понятія о Россіи и только прибавили пищи домашнему обскурантизму, котораго и безъ того было довольно.

Такъ-называемые "народовцы" нашли, что виёсто погони за отвлеченнымъ и проблематическимъ обще-руссизмомъ, забота о своемъ народъ должна обратиться въ его ближайшимъ и живымъ національнымъ связямъ: въ самомъ дълъ, украинство, наибольшая масса того же южнорусскаго племени, въ прошедшемъ успъло вывазать великую энергію въ національной борьбь, и теперь представило наиболье сильныя выраженія своей народности въ литературів. Чтобы поднять галицвую народность, сближение съ малорусской литературой представлялось самымъ естественнымъ дъломъ. Оно и началось; но съ шестидесятыхъ годовъ и донынъ вопросъ остается невыясненъ между галицвими партіями. "Об'в партін, — говориль одинь наблюдатель десять лёть тому назадъ, -- говорять о своей любви къ народу, передъ обеими стоить, вакъ самый насущный и первый вопросъ, - охраненіе народности, элементарное народное образованіе... И вмісто того, чтобъ дружно работать, оставивь до поры всякія разногласія изь-за ладевихъ вопросовъ, онъ именно объ этихъ-то вопросахъ и толкуютъ преимущественно, изъ-за нихъ-то и ссорятся. Изъ-за того, поглотить ли "Москва" ихъ, — изъ-за того, какъ и на какой языкъ переводить "Гамлета", об'в галицкія партін забывають голодный и безграмотыми народъ для того, чтобъ бросать другь другу въ глаза эпитеты перевертней и запроданцевъ — то "Москвъ", то "Полявамъ"! Но что всего непростительные, такъ это мелочная ссора изъ-за азбуки, -- изъ-за того, патріотично ли письмо à la Кулишъ, или à la Мавсимовичъ". Съ тъхъ поръ какъ сдвлано было это замвчаніе, литература для народа нвсволько подвинулась, но раздоръ продолжается: партік стали еще ръзче другъ противъ друга, и нъсколько позднъе тотъ же наблюдатель находиль, что народовцамь и нельзя мириться съ темъ обскурантизмомъ и вложелательствомъ, которыя они видели отъ "старорусской партін... Съ голоса русских ргазеть, шли толки о нигилизив н польской интригь и, какъ мы видьли изъ словъ Головацкаго, старорусская партія не можеть виносить ,заклятихъ украинофиловъ" (т.-е. своихъ "народовцевъ") и ставить ихъ рядомъ съ Поливами, т.-е. какъ враговъ отечества; польскія и австрійскія газеты кричали о козаколюбствъ и москвофильствъ; внутреннія политическія отношенія запутаны. Во всемъ этомъ нивамъ не могли досель разобраться галиције HATDIOTH.

Съ шестидесятых годовъ "народовци" обнаружили довольно ожив-

денную дѣятельность. Они основали собственные журналы, какъ напр.: "Вечерници" (1862—63), "Мета" (1863—65), "Нива" (1865), и въ особенности "Правда" (съ 1867 года, подъ разными редакціями), лучшій няъ галицкихъ журналовъ. Въ путаницѣ отношеній, явились изданія сомнительной репутаціи, какъ "Русь", которая была органомъ австрійско-польскимъ; были люди, мѣнявшіе свои политическіе цвѣта, какъ Кс. Климковичъ, сначала издатель "Меты", потомъ сотрудникъ "Руси", потомъ издатель "Славянской Зари", гдѣ былъ славянофиломъ и партизаномъ "единства", наконецъ издатель "Основы" (1871). Въ новѣйшее время образовалась новая фракція народовцевъ, начавшая издавать "Громадського Друга", потомъ по его запрещеніи "Дввін" (1878).

Для содействія народной литературі, народовци основали въ 1868 году свое общество "Просвіта", которое съ техъ поръ издало не мало полезныхъ популярныхъ книгъ и представляеть одно изъ лучшихъ проявленій галипвой общественной д'язтельности въ народномъ смысл'я: далье, составилось "товарищество имени Шевченка", основавшее свою типографію, и пр. Старо-русская партія негодовала на "Просвіту", называя членовъ ея то украиноманами, то ляхоманами, но въ концеконцовъ сама нашла нужнымъ обратить больше вниманія на народную литературу: Ледицкій сталь печатать при "Слове" добавленія, подъ названіемъ "Листи до громадъ"; Наумовичъ сталь издавать народныя внижки, а потомъ основаль для народа два журнала: "Наука" н "Руська Рада"; по его мысли основано было упомянутое общество имени Качковскаго, -- хотя у людей старой партіи все-таки остается мысль, что народнымъ явывомъ можно писать тольво для простонародья, и что "украинщина" отрываеть людей оть "малорусскаго ' письменства".

Сближеніе съ нашей украинской литературой съ шестидесятыхъ годовъ сдёлало у Галичанъ большіе успёхи—по самой силё вещей. Появленіе петербургской "Основы" 1861—62, перваго журнала, спеціально посвященнаго южнорусскимъ интересамъ, съ именами авторитетныхъ писателей и помнившаго о Галичинв, не могло не произвести здёсь впечатлёнія. Слава Шевченка въ украинскомъ мірё перешла и сюда; его имя стало для молодыхъ поколёній галицкихъ предметомъ великаго почитанія: объ его поэзіи писались трактаты (Партицкаго, Омел. Огоновскаго, Згарскаго и пр.); въ его имя основывались общества; его годовщина праздновалась въ патріотическихъ кружькахъ и становилась напоминаніемъ о народномъ дёлё; во Львовё дёлались изданія его сочиненій. Наши малорусскіе писатели привлекають больше вниманія, чёмъ когда-нибудь прежде. Сочиненія Костомарова, относящіяся къ южнорусской исторіи, переводятся въ

галициять инданіять (напр. "Хмельницвій", "Русская исторія въ жизнеписаніяхъ"). Кулить, псевдонить "Украинецъ", прямо участвовали въ этихъ изданіяхъ своими трудами (пов'єсти и историческія статьи Кулиша въ "Вечерницахъ", "Метв," "Правдъ"). Въ галициихъ журналакъ являлись произведенія украинскихъ беллетристовъ, какъ Ив. Левицкій-Нечуй 1), Марко Вовчокъ, Стороженко 2). Русинскій театръ, основанный на скромныя пожертвованія патріотовъ в открытни во Львов'в въ 1864, первою пьесою поставиль драматическую передълку повъсти Квитки "Маруся" и особенно любимыми были пьесы или переделен изъ малорусскихъ писателей, напр., Котляревскаго---, Наталва-Полтавка", Основыненка-"Сватанье на Гончаривци", "Щира любовь", Шевченка-"Назаръ Стодоля", "Катерина" (изъ поэмы), Костомарова — "Сава Чалый", Кухаренка — "Черноморскій побыть"; далве передвлян изъ Гоголя, пьесы Гоголя-огца, инискаго автера-(и малорусскаго писателя) Паливоди-Карпенка. Малорусская драма вообще очень понравилась вь Галицін: почти въ важной изъ этихъ пьесъ выставлялась въ сочувственномъ видъ накая-нибудь черта мадорусскаго быта, столь презираемаго польскимъ панствомъ; "Сава Чалый" прямо проводиль мысль о полной независимости Руси отъ Польши,--такъ что пьесы возбуждали въ публикъ народное чувство и самоуваженіе. Эти факты наглядно указывали выгоду сближенія съ малоруссвой литературой: гораздо более развитая въ тесной связи съ обще-русской литературой, она приносила съ собой уже опредъленныя, сознательныя сочувствія къ народу, поэтическое содержаніе несомивниато достоинства, выработанную форму и чиствиній народный азывь-этихь сочувствій не уміла еще высказать галицвая литература, этого содержанія и формы она почти еще не внала, этимъ языкомъ еще не могла вполнъ овладъть. Въ галицкихъ хрестоматіяхъ ("читанки" — Тороньскаго, Партицваго, Барвинскаго), литературы галицкая и украинская преспокойно слиты въ одно: литература, которую представляють эти хрестоматіи, начинается Котляревскимъ, Гулакомъ-Артемовскимъ, Квиткой, продолжается Маркіаномъ Шанквенчемъ, Головациимъ, Костомаровымъ, Устіановичемъ, Шевченкомъ, Гушалевичемъ, въ перемежку.

Навонецъ и въ галицкой литературѣ явился писатель, въ которомъ сназалось живое, свѣжее отношеніе въ народной жизни. Это силъ Осипъ, или Юрій Городенчукъ Федьковичъ. Онъ родился въ 1834 въ Буковинѣ, между Гуцулами, въ достаточной сельской семьѣ; въ 1848—49 семью постигло несчастье, онъ нашелъ пріютъ у одного

2) Въ «Правдъ», а также и въ «Словъ».

Повісті Ивана Нечун. Томъ І. Львовъ, 1872 (Дві поско́вки. Рвба́кка Панас Круть. Приче́па).

нёмца-живописца, который научить его нёмецкому явику и познакомиль съ намецкой пожіей. Въ 1852 ему пришлось идти въ военную службу; она далась ему нелегко; но онъ съ детства научился у сестры "русско-народнымъ" песнямъ и сваявамъ, которыя следали его дюбинцемъ между буковинскими и русинскими товарищами въ полку. Въ 1859 онъ получиль офицерскій чинъ. Въ это время Фельковичь писаль уже наменкіе стихи, и одинь наменкій профессорь и поэть. съ которымъ онъ познакомился въ Черновцахъ, говорилъ ему, что онъ можеть мёряться въ лирике съ каждымъ неменкимъ поэтомъ. Но тамъ же встретился Федьковичь съ однимъ русинскимъ писателемъ, который, услышавъ его нёмецкія стихотворенія, уб'ядиль его писать по-русински. Такъ началось его русинское писательство. Въ 1863 болевнь доставила ему отставку и небольшую пенсію. Вернувшись домой, онъ нашель свою мать въ живыхъ, но въ большой нуждъ; вскоръ она умерла. Земляки-Гуцулы выбирали его въ разныя земскія должности, а въ 1867 году онъ быль назначень окружнымъ школьнымъ инспекторомъ. Въ 1872 онъ оставиль службу, жиль несволько времени во Львовъ, работая при обществъ "Просвіта", и наконецъ снова вернулся домой.

Стихотворенія Федьвовича собраны были въ нёскольких внижкахъ въ 1860-хъ годахъ ("Поезін Іосифа Федьковича", Львовъ, 1862, съ автобіографическимъ письмомъ въ Дёдицкому и статьей послёдняго; второй и третій выпускъ, Коломыя, 1867). Его пов'єсти, печатавшіяся въ 1862—1867 годахъ въ "Вечерницахъ", "Метъ", "Нивъ" и "Правдъ", собраны въ книжкъ: "Повісті Осина Федьковича", Кіевъ, 1876, съ автобіографіей и предисловіемъ Драгоманова о галицкой литературъ.

Сочиненія Федьковича явились въ такое время, когда у Галичанъ именно завявался споръ о литературныхъ направленіяхъ. Его стихотворенія и особенно разсвазы, писанные съ непосредственностью свіжаго, не школьнаго человіва и съ несомнічнымъ талантомъ, въ стилі, близкомъ къ малорусскому и русскому реаливму народныхъ разсвазовъ, явились новымъ свидітельствомъ, что живая литература возможна только на живомъ языкі. Федьковичъ родился въ Буковині, гді народь — православный, гді но крайней мірі перковныя понятія не такъ спутаны и раздвоены, какъ у галицкихъ унізтовъ. Поляковъ также ніть въ Буковині; оффиціальный языкъ—німецкій, который хотя непонятенъ для народа, но не могъ мішаться въ народный языкъ, а Федьковичъ не прошель и семинарскаго образованія, к оставши русинскимъ писателемъ, онъ прамо заговориль тімъ явикомъ, который быль роднымъ явикомъ его семьи и его края. Его содержа-

ніе — тѣ прямня впечатлѣнія, какія онъ переживаль самъ, та дѣйствительная жизнь, которую онъ видѣлъ кругомъ себя. Горизонтъ его не широкъ, — но онъ не придуманъ.

Подъ вліяніемъ взглядовъ народной партін, двятельность галицкихъ поэтовъ и повъствователей приняла гораздо болье оживленный характерь; вийсто натинутаго рисмоплетства, слышится настоящая пожія, въ повестяхъ и разсказахъ являются действительная жизнь. Одной изъ главныхъ причинъ этого поворога, какъ вообще усиленія народной партін было то, что въ гамицьое движеніе выбливаются и украинскія сили — мы и поставимъ ихъ здёсь виёстё съ собственно галицкими. Въ ряду поэтовъ и повъствователей, наиболъе извъстны или дъятельны: О. Конисскій, поэть и разскавчивь, которому галицкіе критики отдавали иногда первоз мёсто между современными ржнорусскими поэтами; О. Яковенко (псевдонимъ?), въ последнее время напечатавшій пов'єсть, гдё изображаются (какъ и у Нечуя-Левицеаго) русско-украинскія общественныя отношенія; Данило Млака (псевдонимъ), родомъ Буковинецъ, авторъ стихотвореній, которыя очень ценятся, и разсказовъ; Степ. Руданскій, печатавшій вольный переводъ "Иліады", въ стихахъ; Евгеній Згарскій; Заревичъ; Н. Лівсвкевичь: Гетьманець (псевдонимь: между прочимь, переводы изъ сербскихъ пъсенъ, изъ Неврасова); Коринло Устіановичъ (род. 1840), сынъ Николая, издавшій, кром'в отдёльных стихотвореній, свои "Письма" (ч. І-ІІ, Львовъ, 1875), т.-е. собраніе сочиненій, гдъ заключаются историческія поэмы "Вадимъ" и "Исворостень", дума "Святослав Хоробрий", трагедія "Олег Святославич Овруцьвий": эти сочинения встрачены были галицкей критикой съ сочувствіемъ, но для позвін здёсь слишкомъ много ученой археологіи и минологін; и др.

Галицкій театръ, навъ замічено, воспользовался всімъ матеріаломъ нашей малорусской литературы; затімъ довольно много переводилось, между прочимъ, съ польскаго и русскаго; оригинальныя ньеск писали Гушалевичъ, Данило Млака, Федьковичъ, Устіановичъ. Изъ Львова драматическая труппа ділала пойздки по провинціальнимъ городамъ...

Ученая дімтельность Русиновь представляеть уже нівоторый занась трудовь особенно по старой исторіи, но ей нужно сділать еще многое для изученія галицкой старины и народности. Стар'яйшимъ дімтелемъ быль здісь извістний Денись Зубрицкій (1777—1862). Съ 1829 года онъ быль членомъ ставропигійскаго института и долго унравляль его типографіей, зав'ядоваль архимомъ и съ великимъ трудомюбіемъ изучаль галицкую старину. Свой нервий историческій трудь онъ написаль по-німецки: "Die griechisch-katholische StavropigialKirche in Lemberg und das mit ihr vereinigte Institut". Bena. 1830: далью, по-польски-неследованіе о старыхъ галициихъ типографіяхъ: "Historiczne badanie o drukarniach rusko-slawiańskich w Galicyi", Львовъ, 1836; по-польски также писаль онь ту исторіи Галиціи, которая позднее вишла въ полномъ виде въ русскомъ переводе Воданскаго: "Критико-историческая повъсть временныхъ лътъ Червонной нан Галицкой Руси", М. 1845. Составивши обширное собраніе историчесвихъ автовъ, Зубрицкій просиль австрійское правительство объ изданів своего труда, но получиль отказъ и тогда предоставиль этотъ матеріаль нетербургской археографической коммиссін, которая и употребыла его въ своихъ изданіяхъ. Затімъ, опять по-польски была написана "Kronika miasta Lwowa" (1844) по автамъ львовскаго городского архива. Въ 1848 году Зубрицкій быль членомъ "головной рады", редавторомъ "Галицкой Зори", принималь деятельное участіе въ вопросахъ галицкой народности; онъ написалъ тогда упомянутую выше политическую бронгору: "Die ruthenische Frage in Galizien, von einem Russiпеп", и по поводу проевта о раздъление Галиции по народностанъ другую брошюру, по-польски: "Granice miedzy polskim i ruskim narodem w Galicyi" (последняя также и по-немецки). Наконецъ, въ патидесятых годахь онъ началь издавать уже на русскомъ языка: "Исторію древняго галицко-русскаго княжества" (4 ч. Львовъ, 1852-1855), доведенную до 1337 года. Какъ видинъ, Зубрицкій былъ человекъ стараго века; выше приведенъ его отзывъ о "мрачныхъ изступленинкахъ", какими онъ считаль галиценхъ писателей, желавнихъ врести нь вингу народний явивъ; но самъ онъ только въ концъ живни овладель темъ "русскимъ явикомъ", какимъ пишутъ Галичане старой шволи... Вние ин говорили о трудахъ Як. Головацкаго. Для старой исторіи Галицкой Руси много работаль Исидоръ Шараневичь (род. 1829), профессоръ львенскато университета, писавмій и по-ивмецки, и по-польски, и по-русски; выше, въ библіотрафія указаны его главные труды, къ которымъ прибавить еще его "Стародавный Галичъ" (1860) и "Стародавный Львовъ" (1861). Заслуженный двятель по изученію галицвой старини есть Антоній Петрупієвичь (род. 1821), ученый каноникъ архикатедральной церкви св. Георгія во Львовъ, галицей библюграфъ, историвъ и филологъ: отдъльныя изслъдованія его по галицкой перковной исторіи печатались въ "Галицком» неторическомъ сборникв", "Галичанинв", "Науковомъ сборникв", между прочимъ: "Исторія Почаевскаго монастыря и его типографін", "Краткое извъстіе о Холиской епархін"; имъ издани: "Львонская лътонись съ 1498 по 1649 годъ" (Львовъ, 1868) и "Сводная галициорусская летопись съ 1600 по 1700 годъ" изъ летописныхъ отривковъ и разныхъ современныхъ историческихъ заметокъ (въ "Литературномъ

Сборнивъ" Галицвой Матицы, т. І, 1872—1873). Въ последнее время Петрушевичь вель полемиву по поводу старо-ченских наматнивовь, какъ "Судъ Любуши" и "Краледворская рукомись", подлинность которыхъ онъ отвергаетъ. По филологіи и исторіи литературы есть почтенные труды Омеляна Огоновскаго (род. 1833), профессора въ львовскомъ университетв (теперь онъ и председатель, "голова", общества Просвіта); между прочинь онь издаль новый комментарій въ "Слову о полку Игоревв" (Львовъ, 1876) и вообще много работаль вы рядахы новой литературной школы. Омеляны Партицвій (род. 1840), профессорь учительской семинарін, также одинь изъ ревностныхъ дъятелей этой шволы, составиль нъмецво-русскій, т.-е. русинскій словарь (1867), издаль обширную "Четанку", т.-е. хрестоматію, вышеупомянутую книжку о поззін Шевченка и пр. Другая читанка составлена Александромъ Барвинскимъ. Одинънвъ деятельнейшихъ галициихъ писателей есть Иванъ Верхратсвій (род. 1846). Ему принадлежать: "Початки до уложення номенвлатуры и терминологін природописної, народнёї" (4 вып., Львовъ 1864-72); "Знадоби до словаря южно-руского" (Львовъ, 1877), важный лексивографическій матеріаль; много статей въ журналь "Правда"; наконецъ, сборникъ стихотвореній ("Калена", 1874; "Байки", 1876) и пр. Иванъ Левицкій издаль въ "Правдв" 1874 — 1876, и отдъльно, довольно обширный очеркъ южнорусской мисологіи: "Спітогляд украінського народа".

Намъ остается упомянуть еще объ одномъ разрядв писателей, относящихся на половину въ польской, на половину въ русинской литературъ. Это — отрасль польской "украниской школи", писатели польскіе, которые, увлевансь южнорусской народностью (но вибсть счител ее оттенвовъ польской), передавали ел бытовыя и историческія тэми на южнорусскомъ явикъ, писанномъ польской азбукой, -- явленіе, правда, редкое и довольно странное, но симпатичное, какъ образчикъ возможности мирнаго сожительства и образовательнаго союза двухъ имененъ. Таковъ билъ въ сороковихъ годахъ Тимко Падура (1801-1871. родомъ съ Украйны), наиболее известний изъ этихъ писателей (Pysma Tymka Padurri. Wydanie posmertne, Львовъ 1874, съ біографіей); собиратели народныхъ песенъ въ Галиціи, вакъ Вацлавъ нев-Олеска, Жегота Наули, о которыхъ упомянемъ далее; далее, Сп. Оста шевскій (Spirydion Ostaszewski: Più kopy kazek, Выльно, 1850), умершій въ глубовой старости въ 1875 году 1); Левъ Евг. Венглиньсвій (Nowyi poezyi maloruskii etc. w czystom jazyci Czerwono-Rusyniw. 3 ч. Львовъ и Перемышль, 1859); Павлинъ Свенциций

Same and the second of the second of the second of

¹) **Upana**, 1875, 689.

(1840—1876), Полявъ-"клопоманъ", писавшій по-русински подъ псевдонимомъ "Павель Свій" или "Стахурскій", и т. д.

Если сравнить настоящее положеніе русинскаго возрожденія съ тѣмъ, что было тридцать лѣтъ тому назадъ, нельзя не увидѣть въ немъ большого успѣха. Отчасти онъ быль данъ внѣщними обстоятельствами, — какъ бо́льшая степень политической свободы, которая не была завоевана самими Русинами; но отчасти онъ достигнутъ ихъ усиліями. За это время русинскій языкъ получилъ доступъ въ школу и общественную жизнь; литература сдѣлала успѣхи и въ научной, и въ поэтической области; въ университетахъ львовскомъ и черновецкомъ (въ Буковинѣ, основанномъ въ 1874) нѣкоторые предметы читаются на русскомъ языкѣ; основался русскій театръ; выросъ интересъ къ народности, который обнаруживается усилившимся литературнымъ потребленіемъ и успѣхомъ обществъ, основанныхъ для расширенія народнаго образованія 1); вмѣсто единственнаго прежде, образованнаго класса — клирошанъ, является новый слой образованнаго свѣтскаго класса; политическое сознаніе выростаетъ.

Внутри галицкаго общества возникло, правда, разногласіе: партія "старо-русская" упорно враждуеть противъ народной, закрываеть для нея учрежденія, которыя должны бы быть обще-народными, и не принимаеть участія въ ея работахъ на пользу народности. Народная партія должна пробивать сама дорогу для своей дѣятельности. Эта вражда исторически понятна; каковы бы ни были недостатки и эгоистическіе мотивы отдѣльныхъ лицъ, здѣсь выразились два теченія идей: одно ищетъ спасенія народности въ союзѣ съ сильнѣйшимъ племенемъ (въ союзѣ, за которымъ должно ожидать подчиненія и поглощенія сильнѣйшимъ); другое настаиваеть на племенной индивидуаль-

Визмніе разитры литературы увеличансь. Дідицкій, издавая въ 1860 сочиненія Устіановича, радуется, что кругь читателей галицких расмирнися до того, что изданія въ 1000—2000 ока: исчерниваются меньше чімъ въ годь: «Явленіе то, —самічаеть онь, —говорить такъ добитно о украниваются розною житья намого народного, же навить у недовіровь зчезає сомнічьє въ существованіе животнихъ силь австрійсво-руского народа.

<sup>1)</sup> Общества старой партін: Матвиа, общ. вмени Качковскаго; новой: Просвіта товарищество имени Шевченка. Общества академической молодежи, также съ цілями народно-образовательними: Січь (Січ), Русская Основа, Букомина— въ Вінті; академическій кружокъ (находившійся прежде подъ вліявісиъ старой партін) и Дружній Лихвар — во Львові. Въ посліднее время два львовскіе кружий соединились: акад. кружокъ перешель къ народной партін.

Въ настоящее вреня виходять: политическая газета «Слово», органъ старой партін; «Правда», взданіе политическое и литературно-научное, органъ новой партін; даліте: «Письмо в Просвіти», разъ въ місяць для членовь общества; «Газета школьна», над. Партицивнь; «Руский Сіонь», органь уніатснаго интрополита Сембратовича; «Ластівка», ділскій журналь на малор. языкі, Клемертовича—всі во Львові. Въ Коломий виходить литературний журналь «Весна», Исидора Трембицкаго.

ности. Право народной партів не подлежить сомнівню, и старая партія дізлала теоретическую и практическую ошибку, когда не уміла понять и не хотіла признать его. Молодая партія видимо береть верхь, особенно пользуясь нашими малорусскими силами, которыя не могли дійствовать у себя дома 1). Необходимость обращаться къ народному языку въ Галиціи, очевидно гораздо настоятельніе, чізмъвъ Малороссіи: русская народность въ Галиціи окружена чужими племенами, находится подъ чужимъ господствомъ, еще не достигла полной, столько объщанной равноправности, не имість подспорыя въ русской литературів, какъ Малороссія. "Старо-русская" партія этого не понимаеть, и о ней доселів можно сказать то, что говорилъ Максимовичь объ ея дізятеляхъ въ сороковихъ годахъ, что они "оть одного берега отстали, а къ другому не пристали".

Итакъ, здёсь, какъ въ другихъ славянскихъ земляхъ остается еще очень много работы для установленія національной жизни. Галицкіе патріоты далеко не выяснили своего отношенія въ двумъ русскимъ народностямъ". "Старо-русская" партія, толкуя объ "обще-руссизмъ", не умела доселе даже знавомить Галичанъ съ руссвой литературой, и успъла сдълать свою точку эрвнія антипатичной и даже ненавистной, отыскивая въ "обще-руссизмв" союзниковъ своимъ ретрограднымъ навлонностямъ; но будеть очень странно, если союзъ съ "обще-руссизмомъ" сама новая партія будеть представлять возможнымъ только въ той нельной формь, какую даеть ему "Слово"... Народовцы, защищая галицко-малорусскую народность, опасаясь поглощенія "Москвою", меньше вникають въ свойства этой послідней, чемъ нужно для вернаго историческаго пониманія дела и, можеть быть, для разсчетовь о будущемь. Галицко-украинское единство, на которомъ они всего больше настанвають, также не постаточно выяснено. Правда, по народному характеру, быту, языку, Галичане и Малорусси одинъ народъ, -- одинъ и по многимъ явленіямъ исторіи, — но не по всёмъ. Въ ихъ исторіи есть различія, воторыя не могли остаться безь вліянія на складь народности. Еще съ глубовой старины, иноземныя вліяніл бывали сильнее на запаль южнорусской земли, чёмъ на востокъ. Со времени присоединенія Галиціи въ Польшъ, и завоеванія Кіева Литвой, положеніе южноруссвой народности тамъ и здёсь было сходно, но не тождественно; народность восточная сохранила больше чувства независимости, и въ ней созръло зерно козачества, возстаній, поззіи "думъ". Съ половины

<sup>1)</sup> О домажних отножених народовдем см., напр., их собствения разсумдени въ «Правдъ», 1872, 286 и см., 1876, 799—808, 958—959. Отанви о современномъ положени украниской литератури въ Россіи, тамъ ме, 1876, 500—505, 545—546, 688—640.

XVII вѣка Украйна стала опать въ совсѣмъ иныя отношенія, соединившись съ родствейнымъ племенемъ, сохранивши вѣру, освободившись отъ чужеплеменнаго господства, между тѣмъ Галиція потеряла
ту самую вѣру, изъ-за которой въ XVI—XVII вѣкахъ шла такая
отчаянная борьба, гдѣ и сами Галичане имѣли свою великую заслугу;
польскія вліянія возобладали здѣсь до того, что одна народная
масса—порабощенная и полусознательная—сохранила старину обычая
и народность; и сама эта народность, говоря по правдѣ, доселѣ еще
мало успѣла вовдѣйствовать на литературную образованность. Литературное возрожденіе малорусскаго племени въ Россіи на поль-столѣтія
опередило Галичанъ, и народная стихія, когда появилась въ малорусской книгѣ, съ разу явилась въ ней во всей чистотѣ языка, тогда какъ
въ Галиціи народный явыкъ доселѣ не можетъ выбиться въъ чуженародныхъ наслоеній.

Такимъ образомъ единство галицко-украинское есть относительное. Правда, и вообще въ національныхъ возрожденіяхъ требуется извёстное усиліе, чтобы возстановить потерянную или ослабленную связь общества съ народомъ, надо изучать или "опроститься"; но для галициаго Русина сделать это относительно вожнорусской старини и народности труднее, чемъ для Малорусса. Мы понимаемъ ту привлевательность, какую имають для галицкаго Русина сильныя проявленія южнорусскаго карактера въ украинской исторія; но въ отождествленін двухь этикь оттынковь есть все таки искусственность, натяжка. воторыя еще не поврыты и не упразднены собственнымъ развитіемъ или, по крайней мъръ, сильнимъ усвоеніемъ украинства. Можеть ли галицей Русинъ непосредственно считать своими старыя возация думы, или новую поекію Шевченка? Кром'в того: Галичане отождествыяють свою литературу съ малорусской,---но последния многоразличнымъ образомъ связана съ развитіемъ русской литературы, и съ этой стороны Галичанамъ опять необходимо ближе повнавомиться съ содержаніемъ и направленіями русской литературы 1). А главное, изученіе это важно было бы и съ болье общей точки эрвнія: русская (по ихъ терминологін: "россійская") народность есть ближайшая силь-

<sup>1)</sup> О недостаткахъ галицкой интеллигенціи вообще, и въ частности по этому вопросу, не разъ говорилось въ русской литературів, напр., въ статьяхъ, указаннихъ выне въ бебліографіи. Ср. также Ламажскаго, Національности итальянская и славноста сто. 15.

Люди, которымъ нельен отказать въ широкомъ взглядѣ и большомъ внаніи славнеска, предостерегають отъ крайностей украинофильства (см. Ягича, Archiv für slav. Philologie, I, 542—543) Украинофиль галицкіе имфють, конечно, свой галоп стете (какъ и у русскихъ, крайности нифють свое историческое объясненіе) и другой славянскій авторитеть (Штура, Славянство и мірь будущаго. М. 1867, стр. 140—141), — но во всякомъ случай требуется больше внимательнаго изученія вопроса о великорусскихъ и малорусскихъ отношеніяхъ въ промломъ и въ современности, чёмъ ему дають Галичане.

ная народность, въ которой они могли бы находить опору для своей національной будущности и которой, по всёмъ вёроятіямъ, послё новой внутренней работы надъ своей организаціей, еще предстоять своя роль въ будущихъ судьбахъ Славянства.

Остается еще одна небольшая область русскаго языка — Угорскіе вли Венгерскіе Русины, въ съверо-западной Венгріи, на южнихъ склонахъ Карпатъ, въ сосъдствъ Словавовъ на западъ, Мадъяръ и Румынъ на югь, Галицвихъ Русиновъ по ту сторону Карпатъ, съ населеніемъ до 500,000, которое дълится на "Верховинцевъ" и "Долинянъ" (жителей горъ и долинъ). Это были воренные жители края, въ которымъ впоследствии приходили въ разное время новые выселенцы изъ южной Руси. Во время прихода Мадьяръ, Русскіе, какъ говорать историческія преданія, были ихъ проводнивами, союзнивами, передовымъ отрядомъ ихъ войска. Въ то время Русскіе были уже христіанами по восточному обраду, и въ первые въва не только пользовались національной свободой, им'вли собственное управленіе, но и при самомъ венгерскомъ дворъ слышался русскій языть: Но съ теченіемъ времени дівло измінилось. Политическія и династическія связи Венгріи уже рано доставили вліяніе католицизму; многіе Русскіе были нерекрещены, другіе считались язычнивами. Русское боярство, занимавшее мёста въ мадьярской аристократін, мало-по-малу потеряло свою народность и сившалось съ этой аристократіей. Русскіе, оторванные политически отъ своихъ единоплеменниковъ, больше и больше теряли свои права; съ половины XVII въка здъсь водворилась унія, и венгерскіе Русины пришли въ то же, или еще худшее положеніе, какъ Русины галицие. Русских въ врав также были только "попъ да хлопъ".

Австрійское правительство старалось ограждать русскій народь, т.-е. крестьянство, отъ пом'єщичьято мадьярскаго угнетенія. При Маріи-Терезіи изданъ быль "урбаріумъ", опреділянній крестьянское землевладіне и повинности; Іосифъ ІІ уничтожня крізностную зависимость; въ 1848 г. венгерскій парламенть отм'єниль барщину: но такъ какъ ближайшая власть была все-таки въ рукахъ Мадьяръ, то они ум'єли обходить законъ и прит'єсненія продолжались по прежнему. Подобнымъ образомъ церковная жизнь была крайне отягощена виб-шательствами католическихъ епископовъ, мадьярскихъ пом'єщиковъ и т. п. Русскіе епископы, н'єкогда выборные, стали назначаться правительствомъ, и въ число ихъ попадали зл'єйшіе "мадьяроны" (какъ называютъ русскихъ ренегатовъ), какъ недавній епископъ Панковичъ. Русское юнощество, учившееся въ семинаріяхъ въ Візн'є или Пештъ, отставало отъ своей народности, и мало примоскию ей нользы, ваин-

мая нотомъ духовныя мёста на родинё. Народный патріотивить въ русскомъ смыслё навлекаль подозрительность и притёсненія.

Но, какъ ни заброшенъ быль этотъ русскій островь, какъ ни быль невозможна какая-нибудь помощь, народное чувство здёсь не загложюми въ нашему времени занвляется котя еще слабыми, но несомнъмными стремленіями къ развитію. Здёсь, какъ и въ Галиціи, первыми защитниками народности были дуковные люди, еписмопы, какъ Бачинскій въ прошломъ столётіи, Василій Поповичъ въ недавнее время, каноники и монахи, у которыхъ ревность къ церкви сопровождалась и заботой о паствъ, т.-е. о забитомъ всёми народъ. Упоминемъ изъ нихъ историковъ угорско-русской церкви, протоигумена Іоанинкія Базиловича (ум. 1821), который написалъ, впрочемъ, по-латини, исторію русскаго князя Осодора Коріатовича, жившаго въ Угорской Руси и основавнаго монастырь мукачевскій; каноника Андрея Балудянскаго, въ Ужгородъ или Унгварь (ум. 1853), издавшаго церковную исторію на трехъ языкахъ—русскомъ ("Исторіа", 3 ч., Вісена, 1851—52), латинскомъ и мадьярскомъ.

Соровъ восьмой годъ и вдёсь быль началомъ особеннаго національнаго ввиженія. Русскіе сначала очень сочувствовали венгерскомувозстанію, въ надеждів, что это будеть установленіем в народной самобытности; они уже скоро разочаровались, --- революціонное правительство преследовало русскихъ патріотовъ, — но мысль о національномъ правъ была возбуждена и наппла своихъ ревнителей. Первымъ изъ нихъ быль Адольфъ Добрянскій, который быль діятельным заступникомъ своего народа въ правительственныхъ сферахъ и умълъ соединить около себя кружокъ людей, готовыхъ работать и бороться за народное дело. Его считають начинателемь угорско-русскаго возрожденія. Во время борьбы съ венгерскимъ возстаніемъ, австрійское правительство пожелало выслушать русскую депутацію, и депутація, во глава воторой быль Добрянскій, заявила желанія своего народа, состоявнія въ автономів Угорской Руси, ранноправности съ Мадьярами, учрежденін русскихъ школъ и университета во Львовъ и т. д. Желанія били благосклонно приняти; русскіе патріоты исполнелнов надежнами, которыя, конечно, потожь не оправдались... Главнымъ помощникомъ Добренскаго въ народномъ дълъ былъ ванонивъ Александръ **Пухновичъ** (1803—1865), личность, вакія встрічались и въ другихъ. славянских литературахъ въ критическія минути ихъ перваго проч бужденія. Аухновичь происходиль оть одного изь кинвей Червасскихъ, который замёшань быль вы стралецкомы бунта, сфиаль вы Угорскую Русь и приняль эту фамилію. Духновичь учился въ Кошицахъ и Ужгородъ, съ 1827 года поступилъ на службу въ епархіальную канцелярію, съ 1838 г. быль священняюмъ, и съ 1848 г. наноникомъ въ Пришевъ. Свою внижную деятельность онъ посвятиль народной литературь, писаль все, что требовалось дли первых внижных потребностей народа и для школы-букварь, грамматику (1853), географію, народную педагогію (1857), "Хлібо души" (1857), писаль драмы, собираль песни, принималь деятельное участіе вы галициихь журналахъ, основаль "литературное заведеніе прящевское", правда, очень скромное, и ему же приписывають мысль объ основани "общества св. Василія", которое открылось на другой годъ по его смерти, въ 1866. Духновичь быль и поэтомъ; его стихотворенія разбросаны по журналамъ и альманахамъ; одно изъ нихъ: "Я Русинъ билъ, есмъ и буду", пріобрало большую популярность 1). Ученики Духновича продолжали патріотическое дёло, въ качестве священниковь действуя на свои паствы или работая въ литературв. Начали составляться натріотические кружей и собранія; общество св. Василія издавало учебныя и вопулярныя вниги (между прочимъ, русскія грамматики Ив. Раковсваго и Кирилла Сабова), наконецъ, газету "Свътъ" (1867-71), подъ редакціей сначала Игнаткова, потомъ Сабова, наконецъ, Кирилла Кимака, при воторомъ газета прекратилась вследствіе гоненій отъ упомянутаго выше Панковича. Кром'в того, издавались "Церковная Газета" Раковскаго (1856-57), "Учитель" (1867). Посяв закрытія "Света", Кимакъ началъ издавать сатирическую газету "Сова", гдъ нападаль на систему и кругь Панковича, но и "Сова" должна была прократиться послё нёскольких нумеровь, и издатель вывхаль вы Россію, гдв сталь учителемь въ влассической гимназіи.

И здёсь опять, какъ въ Галиціи, власти вивішивались въ вопроси правописанія, чтобы явикъ не походиль на "московскій". Биль планъ вамёнить кирилловскую азбуку латино-мадыярской. Напереворъ тому, что дёлалось въ Галиціи, власти желали ввести кулиновку...

Изъ другихъ писателей Угорской Руси назовемъ еще народнаго и патріотическаго поета Александра Павловича, и историка Угорской Руси І. Дулишковича: "Историческія черты Угро-русскаго народа", 3 вып. Унгваръ, 1875—77.

Въ последніе тоды издавалась газета "Карпать" Николан Гомичкова, но не внушала особеннаго доверія угро-русскимъ цатріотамъ.

Головаций вы уконянутомъ разсказы о русимской литературъ квалить Угорскую Русь, что она "не соблазинялась ни партикуляризмомъ, ни украйнофильствомъ, ни кулишовкой, а старалась укотреблять чистий русскій язикъ". Стараніе, вирочемъ, до сихъ поръ еще не было исполненіемъ. Газета "Свётъ" уже была въ недоумъніи: "какъ нивемъ

<sup>1)</sup> О Духновить см. Нила Попова въ «Весидахъ» общ. любит. русся. слов., вын. III. М. 1871, стр. 50—61; адъсь приведена и названия писня.

писати?" и недоумание можеть вырости, какъ скоро книга будеть разсчитывать не на тёхъ только людей, которые нёсколько научились цервовному языку въ семинарін. "Русскій" язывъ угорскихъ писателей — такан же неправильная смёсь, какъ у "старо-русской" галицкой школы, и пониманіе литературнаго вопроса — то же. Но такъ мудрено вести живое народное дело 1).

Съ народнымъ движеніемъ въ Галицкой Руси, какъ и въ другихъ. славянских земляхъ, соединилось стремленіе въ изученію народной поэзіи, старины и преданій.

"Собраніемъ пѣсенъ,—говорить Головацкій <sup>2</sup>),—до новѣйшаго времени нисто не занимался, хотя въ песеннивахъ набожныхъ иногда попадаются и пъсни простонародныя свътскія. Впрочемъ, сборниковъ такихъ не встречается старше XVII века, и то на языке славяно-польско-русскомъ <sup>8</sup>). Несмотря на отсутствіе всякой творческой искры въ этихъ видшахъ, онв переходили изъ рукъ въ руки, благоларя охотв до пъсенъ и пънія. Въ тъ времена все пъло, или слушало пъніе. Самые вельможные, несмотря на изм'вну народу и в'вр'в его, охотно держали у себя бандуристовъ, которые распёвали козапкія думы, думки и развыя пъсни. Съ этими-то южно-русскими господами перешли и въ Галицвую Русь многія былевня и бытовня пісни изъ Украйны обівихъ сторонъ Ливира, освъжающія и ноллерживающія досель наролный духъ Червоно-руссовъ. Самое духовенство русское, какъ извъстно, благопріятствовало и благопріятствуеть песенности своего народа, чемъ, по признанію даже польских писателей, превосходить оно дуковенство польское и вообще католическое... Дьячки, дёти священниковь и вообще причта дерковнаго, ихъ учни, всегда были и есть большіе охотники къ пѣнію, пѣли и поють, сколько собственныя стиходелія, столько же и пъсни народнаго творчества. По крайней мъръ еще въ недавнее время не обходилось ни одно пиршество у духовныхъ и свътскихъ, горожанъ, чиновниковъ, дворянъ, безъ русскихъ пъсенъ; да и вообще по вечерамъ города и села представляли собой, особливо

<sup>1)</sup> Напр. угорскій «Карпать», какь нікоторые Галичане «старо русской» шволи, возставаль противь украинских понитокь писать народнимь языкомь, потому что это—«языть слугь», и ихъ тенденція—«слить господъ со слугами». Затыть последовательно было бы ващищать «господь», а господа въ Угорской Руси — Мадыяри; и дъйствительно, во время последней войни «Карнать» во вкусъ госнодъ защищавъ Турцію, и громиль Россію. Ср. Свыть 1869, № 30, 32; «Карнать», 1877—78. Высти. Евр., 1878, яна.,

<sup>871 — 872.</sup> 

<sup>2)</sup> См. въ предисловін въ его півсенному сборнику въ «Чтеніяхъ» 1868, кн. III. \*) Ср. въ «Русалий Дийстровой» 1837, огр. 117—120: «писий во старой рукописи» (жакъ отмечено въ оглавленія).

въ летнее время, какъ би одинъ огромный хоръ невцовъ и невниъ: все въло и распъвало. Говорю, пъло и распъвало, потому что въ нынешнее время каждый, кто только сколько-нибудь помазался школой, сворве затинеть вакую ни есть арію изъ оперы, или куплеть водевильний, чёмъ русскую песню, либо же молчить, словно Немецъ; разумъется, exceptis excipiendis, особливо что касается до простаго народа. Здёсь все еще, слава Богу, по старине: нрави, обычаи, обряды, преданія, вірованія и пісенность не выводятся, и не выведутся, нова Русь останется Русью, кто бы что тамъ ни говорилъ и ни дёдаль. Не напрасно же испоконные сосёди наши, Поляки, навывають насъ "упрямой Русью" (uparta Rus). Да и вимой молодежь обоего пола ноеть на своихъ "вечорницахъ" и "досветкахъ" (посиделкахъ), при забавахъ, играхъ, праздникахъ, самыхъ работахъ, не говоря уже объ обрядахъ, особливо свадебныхъ. Въ особенности женщины строго смотрять, чтобы на нихъ все было "по старовина, явъ съ давныхъ давень бувало", чтобы "то, що не за насъ настало, -- какъ говорять онв, -- не черезъ насъ и перестало". Даже тамъ, гдъ смъшанное населеніе, Русскіе и Ляхи, последніе на свадьбахъ весьма часто поють песни русскія, приглашають нарочно ихъ співвать (півщовь и півниць), не только для пъньи, но и чтобъ показали и научили ихъ, какъ это тамъ водится у Руси, какъ Русь, напримеръ, отправляетъ "закладчину хаты", сиравляеть "весёлье" (свадьбу); не редко, кроме своего ксёназа, приглашаеть и пона, чтоби онь ,и хату посвятивь, и панихилу олправивъ, и души помершихъ помянувъ" и т. д.

Русинская народная поэвія им'веть столько близкаго, родственнаго съ украинской, что часто съ нею тождественна, и именно въ своихъ старыхъ элементахъ; новые историческіе неріоды, когда народная жизнь въ Галиціи и на Украйнъ шла разными путями, внесли изв'юстное различіе и въ народномъ творчествъ. Украинскій народъ въ особенности создаль позвію думъ, фактическимъ центромъ которыхъ была Днівпровская Русь; но какъ у Сербовъ героическая позвія Косовскаго цикла перешла далеко за преділи края, гдъ совершались событія, такъ и козацкія думы разошлись, кажется, по всей области южнорусскаго языка. Хотя иныя отрасли народа вовсе не участвовали, или мало, въ самыхъ подвигахъ, но поразительныя событія обладівали умами и чувствомъ, и чужая півсня принималась какъ своя. Любопытно, что съ півснями изъ Украйны усвоивалось даже нарічіе, на которомъ онів были созданы, — такъ что уже этотъ факть указываеть на м'єсто, гдів произошли півсни.

Впрочемъ, эти пъсни могли отчасти имъть и болъе близкихъ проводнивовъ, чъмъ тъ, взятые съ Уврайны бандуристы, о воторыхъ

упоминаетъ Головацкій. Козацкое движеніе отчасти захватило, вивств съ другими окрестными містами, и Галичъ 1).

"Козачество, -- говоритъ Житецвій, -- сосредоточило въ себ'й передовую и въ то же время притагательную силу. Оно привлекло къ себъ народныя массы изъ всъхъ вемель южнорусскихъ... Одушевленіе овладъло всею громадою народа, до самой ся глубины, - вивств съ тъмъ возрасло и поэтическое вдохновеніе, плодомъ котораго были думы. А поэтическое творчество, какъ извъстно, ведеть за собою творчество въ явыкъ, и потому-то явыкъ думъ, несмотря на всю древнюю основу, есть новый языкъ. Въ немъ достигло малорусское нарвчіе той нормы, которая составляеть карактеристику собственно украинскаго говора, чуждаго звуковыхъ арханзмовъ, свойственныхъ другимъ малорусскимъ говорамъ... Его вліянія подчиняются другіе малорусскіе говори... "Ще до сей поры, — говорить Головацкій, — въ декоторыхъ сторонахъ (Галиціи) уважають въ народів украинское нартчіе буцівиъ врасче, благороднъйше... Витстъ съ думами, оно давно расширилось по всей Галиччинъ; сами Горяне (Гуцулы, Верховиниъ, Бойки, Лемки) спъвають пъснъ украинского похоженья (козацькіи) по тамошнему (т.-е. украинскому) выговору, коли тымчасомъ въ лиричныхъ спѣванвахъ и въ обрядовихъ пъсняхъ заховують своє помъстве наръчіє" 2).

Выше упомянуто, что для Галиціи первымъ собирателемъ п'всенъ быль Доленга-Ходаковскій (Адамь Чарноцкій), который въ началъ стольтія, при первыхъ шагахъ этнографіи и археологіи, предчувствоваль много вопросовь, ставшихъ потомъ на очередь въ наукв. Въ знаменитой статьв "O Słowiańszczyznie przed Chrześciaństwem" (1818; наданной потомъ отдёльно, Краковъ, 1835) онъ обратилъ вниманіе польскихъ ученыхъ на важность изученія народныхъ п'есонъ — польсвихъ и руссвихъ, и собиралъ ихъ, хоти самъ не успълъ издать своего собранія. Его прим'тру стали слідовать другіе, и образчики галиценхъ песенъ вошли въ собрание Челявовскаго ("Slovanské nár. pisně", кн. 2-3, 1825-1827) и Максимовича (первый сборникъ, 1827, изъ польскихъ рукъ). Затъмъ первое общирное собраніе русянсвихъ пъсенъ, долго остававшееся лучшимъ, издалъ Вацлавъ изъ-Олъсва, или Зальсскій, прибавивь музыку, написанную Липинскимъ и замъчательное по времени введение о народномъ творчествъ 3). Пъсни были записаны здёсь латинской азбукой, которую Залёсскій и предлагалъ витего вирилловскаго письма; это Галичанамъ не понравилось!

На это есть указанія въ ядтоянси Самовидна, который говорить, что у Хмельницкаго быль «полеъ Животовскій, бо тамъ козанство званося акть и но за Дивстронь коло Галича», и проч.

<sup>2)</sup> Росправа, 42, 39; Житецкій, 290-291.

<sup>2)</sup> Waclaw z Oleska, Pieśni Polskie i Ruskie ludu Galicyjakiego, Janous, 1833.

во богатий сборнивъ произвель впечатленіе, открывая въ первый разъ богатство народнаго творчества, льстившее и помоганшее національному чувству. Льстило и то, что это богатство было признано національными противниками. Августивъ Вълевскій, разбирая тогда этотъ сборникъ, открыто воскваляль высокое достоинство и красоту южнорусскихъ пъсенъ, и ставилъ ихъ выше не только сербскихъ, но и иъсеиъ прочихъ Славянъ. Упомянемъ дальше "Ruskoje Wesile" (Перемышль, 1835) Іосифа Ловинскаго — описаніе свадебнихъ обичаевъ, гдв приведено несколько песень, записанных латинской азбукой: впоследствін Лозинскій пом'єстиль описаніе разнихъ народнихъ игръ въ "Зорѣ Галицкой", 1860. Выше названъ сборникъ Лукашевича, гдъ червоно-русскій отдъль ввять оть Вацлава Зальсскаго. Затымъ новое собраніе издаль Жегота Паули ("Pieśni ludu Ruskiego w Galicyi", 2 ч., Львовъ, 1839—1840), даже более общирное, чемъ собраніе Зал'всскаго, но далеко уступающее ему по редакцін: Жегота Паули переписаль польскими буквами пъсни изъ готовыхъ собраній, не вритически обращался съ своими источниками, и напримъръ приписываль иногда Галицкой Руси песни, ей не принадлежащія и взятня имъ изъ русскихъ сборнивовъ.

Кружовъ Маркіана Шашкевича, ивдавшій "Русалку Днёстровур" (1837), гдё было пом'єщено бол'є 50 народныхъ п'єсенъ, проникся сознаніемъ важности народныхъ изученій; самъ Шашкевичъ и его друзья, напр. Головацкій, Вагилевичъ, Илькевичъ, усердно собирали п'єсни, пословицы, описывали обычаи и обряды. Въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ много русинскихъ священниковъ занимались собираніемъ народныхъ п'єсенъ, между прочимъ и изв'єстные какъ писатели Іос. Левицкій, Ив. Гушалевичъ.

Въ Угорской Руси первый Михаилъ Лучкай, протојерей въ Ужгородѣ (ум. 1843), въ своей Grammatica Slavo-Ruthena (1830) помъстилъ четыре пародныя пъсни (cantilenae populares, стр. 166—174). Въ новъйшее время собираніемъ пъсенъ ванимались здъсь также священники, Талапковичъ, Ал. Духновичъ, Ал. Павловичъ.

Въ 1861—62 Игнатій Галько издаль во Львовів "Народный звичам и обряды зъ околиць надъ Збручемъ", 2 ч., гдів пом'вщено также нівсколько півсенъ, и пословицы, въ дополненіе сборника Илькевича. Въ "Старосвітскомъ Банлуристів" Закревскаго пом'ящено и нівсколько галицкихъ півсенъ изъ Залівскаго, и сборникъ пословиць Илькевича.

Въ 1864, во Львовѣ вышли "Коломыйки и шумки", сборникъ Саламона Счастнаго. Затъмъ печатались пъсни въ журналахъ <sup>1</sup>), альманахахъ, небольшихъ сборникахъ. Наконецъ, самый общирный сборникъ состав-

<sup>1)</sup> Замения «Коляди Гупуліва», в.: Мете 1868, II, 164—172.

ленъ быль Я. О. Головацкимъ. Онъ собираль ихъ, во времена Шашкевича, въ 1834-40, въ многочисленныхъ странствіяхъ по Галицкой и Угорской Руси, присоединиль въ нимъ все, что было издано другими, затемъ получилъ много рукописныхъ собраній, и передаль свое собраніе Бодянскому. Въ 1863 году Бодянскій началь въ "Чтеніяхъ Моск. Общества исторіи и древностей" печатаніе этого зам'вчательнаго собранія, которое должно составить нісколько томовь 1). Здівсь помівшены песни самыхъ разнообразныхъ видовъ: думы былевыя козапкія; думы о событіяхъ обыкновенныхъ; бытовыя возацкія; воинскія и рекрутскія: гайнаманкія: чуманкія и бурлацкія: госполарскія и скотарскія: думки народныя; думки образованнаго сословія: -- коломники н шумки; -обрядныя пъсни; колядки; ладканя или пъсни свадебныя; пъсни при врестинахъ; шедровки; гаилви или весеннія хороводныя пъсни; веселыя н охочія: насмёшливыя, шутливыя, праздничныя, небыличныя; корчемныя и піяцкія; соботки и т. д. Въ сборникъ вошли собраніи Гуша-' левича, Торонскаго, пъсни, собранныя въ Угорской Руси Талапковичемъ, Духновичемъ, Павловичемъ и проч.

Богатый матеріалъ русинской народной поэзіи и вообще народнаго быта, обычаевъ, преданій, и прибавимъ, языка <sup>2</sup>), далеко еще не собранныхъ, даетъ обширное поприще для изслёдованій. Галичане по-казали довольно много усердія въ собираніи, но изслёдованій до сихъ поръ очень немного. На нашъ взглядъ, изученіе, направленное на народный бытъ, могло бы быть чрезвычайно благодарной задачей для галицвихъ ученыхъ, не только въ чисто-научномъ, но и правтически народномъ смыслё: это ближе знакомило бы съ народомъ, который естъ все-таки господствующая идея возрожденія, основная опора національной жизни; это была бн еще одна связь съ русскимъ "общерусскимъ" національнымъ сознаніемъ, съ русской литературой—то и другое принесло бы галицвому возрожденію несомнѣнную пользу.

<sup>1) «</sup>Народния пёсни Галицкой и Угорской Руси», съ предисловіемъ Бодянскаго, заключающимъ подробную библіографію пёсеннихъ собраній. Изданіе начато съ ІІІ книги 1868 года и продолжансь въ местидесятихъ и семидесятихъ годахъ "Чтеній".

<sup>2)</sup> До сихъ поръ еще нътъ настоящаго ижнорусскаго словаря, какъ тъ, какъ естъ у другихъ Славзиъ: словари Караджича, Юнгианна, Линде били великими фартами національной литературы, а первые два — могущественными двигателями «восрожденія».

## OHEYATKH

Стран. 4, строка 29, вм. 1871 должно быть 1867; стр. 807, стр. 14, вм. 1871—1878; стр. 877, въ кол.-тет. должно быть: Кирилю-Месодієвское братство.